

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto











188 188 18 2. 4 IBRAR JUN 27 1963 JUN 27 1963 EMPERSITY OF TORONTO 848823

ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТЬ ОТПЕЧАТАНЬ ВЪТИПОГР.МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩ. (Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ В К°.) С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ФОНТАНКА, 117.

# ЭПОХА РЕФОРМЪ.

отдълъ второй.





## Оглавленіе IV-го тома.

## (Часть вторая, отдълъ второй.)

|       |                                                      | Cmp.    |
|-------|------------------------------------------------------|---------|
| VI.   | Городъ и городовое положеніе 1870 г. Г. И. Шрейдера  | 1—29    |
| VII.  | Городъ и городское самоуправленіе въ Прибалтійскомъ  |         |
|       | краъ. К. И. Ландера                                  | 29—43   |
| VIII. | Религіозное движеніе. М. Н. Никольскаго              | 43—68   |
| IX.   | Народное образованіе въ первой половинѣ XIX в. В. И. |         |
|       | Чарнолускаго                                         | 68—128  |
| X.    | Средняя школа. М. Н. Коваленскаго                    | 128—185 |
| XI.   | Университеты въ эпоху 60-хъ годовъ. И. Н. Бороздина. | 185—212 |
| XII.  | Русская литература 60-хъ годовъ. П. Н. Сакулина      | 213—289 |
| XIII. | Украинская литература. С. Ф. Русовой                 | 289—317 |
| XIV.  | Пластическія искусства. В. М. Фриче                  | 317—344 |
| XV.   | Музыка. Ю. Д. Энгель                                 | 344—363 |
|       | Библіографія                                         | 364—373 |
|       | Оглавленіе - конспектъ II части                      | 374—384 |
|       | Пояснительный указатель художественныхъ приложеній   | 385—386 |







## Снимки съ портретовъ и картинъ помѣщенные въ IV томѣ.

| Къ стр.                | Ka cmp.                      |
|------------------------|------------------------------|
| Н. И. Пироговъ         | М. А. Бакунинъ 270           |
| А. М. Унковскій 201    | И. С. Никитинъ 273           |
| А. Н. Пыпинъ 202       | Гр. Л. Н. Толстой 274        |
| В. А. Кокоревъ 214     | Н. Г. Помяловскій 288        |
| А. С. Хомяковъ 216     | Г. Ө. Квитка 300             |
| К. С. Аксаковъ 218     | Ө. М. Рѣшетниковъ 304        |
| А. Н. Плещеевъ 251     | "Нашествіе Гензериха" Брюл-  |
| Д. И. Писаревъ 253     | лова                         |
| Ө. И. Тютчевъ 257      | "Голова Іоанна Крестителя"   |
| Д. В. Григоровичъ 260  | Иванова 338                  |
|                        | А. А. Ивановъ 340            |
| Н. И. Огаревъ 264      | "Первый Крестъ" Өедотова 342 |
| Н. Г. Чернышевскій 266 |                              |
| Н. И. Добролюбовъ 268  | А. С. Даргомыжскій 360       |





#### ГЛАВА VI.

## Городъ и Городовое положение 1870 года.

(Г. И. Шрейдера).

1.

### Городъ въ первой половинъ XIX в.

Въ течение 40 лътъ, начиная съ 21 года, русское правительство не переставало проявлять заботы объ улучшеній "состоянія города". Читатель настоящаго сочиненія знаетъ уже, къ чему сводились эти заботы. "Посредствомъ пересмотра Городового положенія, — напомнимъ мы слова А. А. Кизеветтера въ первой части (стр. 201), —надъялись вывести русскій городъ на путь оживить городскую преуспъянія, промышленность и поднять вень городской культуры". Но "вопросъ о томъ, возможно ли возрожденіе городской жизни путемъ однихъ административныхъ преобразованій безъ измѣненія всѣхъ соціальныхъ условій и отношеній, въ которыхъ пребывала тогдашняя Россія, въ правительственныхъ сферахъ того времени, повидимому, не поднимался". Естественно, что частичныя реформы того времени (1846) были реформами "чисто бумажными", не провозглашавшими "какоголибо животворнаго принципа", въ конечномъ итогъ сводясь "къ коекакимъ чисто техническимъ починкамъ старой екатерининской систе-

мы городскихъ учрежденій". Но съ освобожденіемъ крестьянъ, съ перемѣною "всѣхъ соціальныхъ условій и отношеній" и для правительства должно было сдълаться яснымъ, что "техническими починками" ограничиваться болье нельзя, ибо стало и неотложно необходимымъ, и возможными коренное преобразование городскихъ учрежденій на основ новаго "животворнаго принципа", въ соотвътствіи съ кореннымъ измѣненіемъ въ условіяхъ городской и государственной жизни. Тогда появилось положившее начало реформѣ 1870 года Высочайшее повелѣніе отъ 20 марта 1862 года "безотлагательно приступить къ улучшенію общественнаго управленія во всвхъ городахъ имперіи", появилось не какъ простое только продолженіе предыдущихъ правительственныхъ заботъ объ улучшеніи "состоянія городовъ", а какъ самостоятельный, отъ нихъ независимый акть, имфющій свой источникь въ освобожденіи въ той же мірь, въ какой съ нимъ причинно связаны всѣ остальныя преобразованія "эпохи великихъ реформъ". Невозможно поэтому въ достаточной мѣрѣ уяснить себѣ смыслъ и значеніе городской реформы 1870 года, не принявъ въ соображеніе прежде всего условій жизни и хозяйства дореформеннаго города, а затѣмъ и тѣхъ измѣненій, которыя произошли въ этихъ условіяхъ съ упраздненіемъ крѣпостного права. Намъ приходится поэтому начать съ анализа данныхъ, характеризующихъ городскую жизнь и городское хозяйство въ періодъ, предшествующій реформѣ, т.-е. въ первой половинѣ XIX вѣка.

Ко времени освобожденія крестьянь въ Европейской Россіи и Сибири насчитывалось уже болѣе 700 городскихъ поселеній \*). Цифра весьма почтенная, которая могла бы служить свидѣтельствомъ довольно крупной роли города въ дореформенный періодъ нашей исторіи, если бы русскій "городъ" того времени не быль въ огромномъ большинствѣ случаевъ городомъ только по названію,—понятіемъ условнымъ, очень мало соотвѣтствующимъ истинному смыслу и значенію этого слова.

То, что дѣлаеть населенный пункть "городомъ", что кореннымъ образомъ отличаеть его отъ деревни,— это прежде всего и главнымъ образомъ численность населенія. Къ этому моменту, какъ къ первоисточнику и первопричинѣ, мы сводимъ всѣ существенныя особенности, рѣзко отличающія городскую жизнь отъ сельской \*\*). Постепенно обособляясь

и дифференцируясь отъ деревни, городъ стягиваеть къ себъ все большія и большія массы населенія. Происходящая такимъ образомъ концентрація людскихъ массъ на сравнительно небольшомъ пространствъ городской территоріи даеть начало другому существенному признаку города-невъдомой въ деревнъ плотности или скученности городского населенія. Вмѣсто одной-двухъ семей, составляющихъ обычное населеніе сельскаго дома, городскіе дома населены десятками и даже сотнями семей. Послъднее, конечно, не было бы возможно, если бы не третій признакъ города-совершенно иной, чѣмъ въ деревнѣ способъ застройки его территоріи, совершенно особый характеръ и размъръ городскихъ построекъ. Усиленный, благодаря концентраціи, спросъ на жилища поднимаеть цвну городскихъ земельныхъ участковъ подъзастройку до неизвъстной въ деревнъ высоты; уже прямой экономическій разсчеть побуждаеть возводить на этихъ участкахъ возможно большія тёсно сплоченныя зданія изъ наибол'ве прочнаго матеріала, -- камня и желѣза, вмѣсто дерева, глины и соломы, царящихъ въ деревнъ. Четвертый чрезвычайно важный отличительный признакъ города, это чрезвычайная разнородность его населенія, ибо городская концентрація населенія является также причиной его всесторонней дифференціаціи. Если въ условіяхъ и въ обстановкъ сельской жизни всв первостепенныя жизненныя нужды и потребности (въ хлъбъ, водъ и т. д.) удовлетворяются почти исключительно путемъ индивидуальной самод вятельности

<sup>\*) 60</sup> губернскихъ и областныхъ городовъ, 506 уѣздныхъ, 125 заштатныхъ (безуѣздныхъ) и 47 посадовъ.

<sup>\*\*)</sup> См. мою статью: "Городское хозяйство" въ VI вып. "Словаря юридическихъ и государственныхъ наукъ".

и домашняго производства, то въ условіяхъ городской скученности это становится совершенно невозможнымъ. Здъсь потребитель во всъхъ смыслахъ ръзко дифференцируется отъ производителя и посредникаторговца; квартиранть — отъ домохозяина, жилецъ-отъ квартиронанимателя и т. д.; возникаеть необходимость во множествъ спеціально городскихъ промысловъ, каковы, напримъръ, хлъбопекарный, трактирный (меблированныя комнаты), водовозный, извощичій, разные виды мелочного разноснаго и развознаго торга и т. д.; слъдовательно, нужны и люди, цълыя группы населенія, которыя бы этими промыслами занимались. Но составляясь такимъ образомъ изъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ, городское населеніе не перестаеть быть органическимь цёлымъ. Разнородныя группы, на которыя оно распадается, связаны между собою не механически, не внѣшнимъ только образомъ — отношеніями соспдства, сожительствомъ бокъ-о-бокъ на одной территоріи, -а кореннымъ образомъ, узами сложнаго сотрудничества, густой сътью сложныхъ общественно-экономическихъ отношеній. Всѣ онѣ члены одной огромной коопераціи и прямо или косвенно, но всв взаимно обслуживають другь друга. Это взаимное обслуживание является для нихъ жизненной необходимостью, ибо въ немъ главная экономическая база ихъ существованія. Уничтожьте городскую дифференціацію-эта база исчезнеть, существованіе городского населенія сділается невозможнымь, исчезнеть самый городъ. Въ этой неразрывной, органической хозяйственной связи городского населенія съ городской дифференціаціей—пятый отличительный признакъ города, ибо, въ противоположность горожанину, питающійся отъ земли сельскій житель не зависить въ своемъ промыслѣ отъ населеннаго пункта, въ которомъ онъ обитаетъ: онъ можеть одинаково заниматься своимъ промысломъ и въ многолюдной деревнѣ, и въ изолированномъ хуторѣ...

Та дифференціація, о которой у насъ только что шла ръчь, уже сама собою предполагаеть такое развитіе торговли и ремеслъ, какому не можеть быть мъста въ деревнъ. Это развитіе становится сугубымъ, когда, кромъ мъстнаго городского спроса, появляется и сельскій спросъ на продукты городскихъ торговли и ремеслъ. Кромъ того, условія городской жизни вообще, въ частности же наличность большой массы рабочихъ рукъ, чрезвычайно благопріятствують развитію въ город'я крупныхъ промышленныхъ предпріятій, разсчитанныхъ на обширные рынки сбыта. Отсюда, въ-шестыхъ, значеніе города, какъ промышленнаго центра. Понятно затъмъ, что скопленіе въ городъ большой массы разнороднаго населенія, при сложности городскихъ отношеній, должно быть сопряжено также съ концентраціей, если можно такъ выразиться, культурныхъ, интеллектуальныхъ и духовныхъ нуждъ и запросовъ. Если послъдніе достигають здъсь особеннаго напряженія и заявляють о себъ съ особенною остротою, то вмёстё съ тёмъ именно въ знакомыхъ уже намъ оообенностяхъ городской обстановки оказываются на лицо и всѣ данныя для наилучшаго ихъ удовлетворенія. Отсюда, въ-седьмыхъ, роль города, какъ культурнаю центра. Наконецъ, въ-восьмыхъ, все тѣ же условія городской концентраціи, вліяніе города на окружающую его территорію, тяготѣніе послѣдней къ городу,—все это дѣлаетъ его также наиболѣе пригоднымъ для роли административнаю центра.

Обращаясь къ даннымъ, характеризующимъ дореформенное состояніе русскихъ городовъ, прежде всего поражаешься ихъ ничтожными размфрами, крайней ихъ малолюдностью. Иного, впрочемъ, тогда и быть не могло. Городскія массы продукть не естественнаго прироста, а следствіе иммиграціи, притока извић, изъ деревень. Для того, чтобы процессъ концентраціи населенія въ городахъ могь получить надлежащее развитіе, необходимо, во-1-хъ, чтобы у сельскаго населенія была потребность и возможность, бросая деревню, стекаться въ города, во-2-хъ, чтобы городъ обладалъ соотвътствующей притягательной силой-промышленной или культурной. Но въ условіяхъ крыпостной Россіи не могло быть ни того, ни другого. Помъщику, всъ интересы котораго, если онъ не служилъ, были сосредоточены въ деревнъ, нечего было дёлать въ городё, и онъ появлялся здёсь только въ качествъ случайнаго гостя. Многомилліонное же крестьянство, которое должно бы служить главнымъ ревервуаромъ для пополненія городского населенія, связано было кръпостными узами, прикрѣплено было

къ землъ, лишено было свободы передвиженія и потому могло выдълять изъ своей среды въ городъ только небольшое число отпущенныхъ на волю, на оброкъ и т. п. Съ другой стороны, и городъ того времени не могъ сколько-нибудь сильно тянуть къ себъ, благодаря его совершенно ничтожному, какъ увидимъ, культурному и промышленному значенію \*). Неудивительно, что правительству того времени, озабоченному улучшеніемъ "состоянія городовъ", приходилось придумывать особыя мфры для привлеченія въ нихъ населенія, но естественно также, что искусственность этихъ мфръ, стоявшая въ противоръчіи съ живой дъйствительностью, дълала ихъ вполнъ безплодными, и города, за немногими исключеніями, попрежнему, оставались поразительно безлюдными. По даннымъ, относящимся къ половинъ сороковыхъ годовъ, въ Европейской Россіи (кром'в Эстляндіи, Финляндіи и Польши) и въ Сибири насчитывалось всего 14 городовъ съ населеніемъ болѣе 30 тыс. чел., въ 12 городахъ численность населенія колебалась между 20 и 30 тыс., въ 46 городахъ-между 10 и 20 тыс. чел.; въ остальной же подавляющей массѣ городскихъ поселеній (568) не насчитывалось въ каждомъ даже 10 тыс. жителей, а въ 60 изъ нихъ

<sup>\*)</sup> Не нужно еще упускать изъ виду и того, что сила городского "притяженія" зависить также отъ численности его населенія, и притомъ, согласно извъстному закону, прямо пропорціональна квадрату его массы. Такимъ образомъ уже малочисленность городского населенія дълала ничтожной и силу "городского притяженія".

не насчитывалось даже по 1000 жителей!

Данныя, рисующія картину размъщенія городского населенія по жилищамъ, столь же мало свидътельствують о городскомъ характеръ дореформенныхъ городскихъ поселеній. По свъдъніямъ, относящимся къ началу пятидесятыхъ годовъ, сколько-нибудь замётную плотность населенія можно констатировать только въ двухъ столичныхъ губерніяхъ: въ среднемъ на домъ приходилось тогда въ городахъ Петербургской губерніи 42 чел., въ городахъ Московской—22 чел. Это—наивысшія для того времени среднія плотности городского населенія, полученныя только благодаря введенію въ разсчеть столицъ. Когда же мы перейдемъ къ другимъ губерніямъ, въ состав которыхъ нать такихъ исключительно крупныхъ центровъ, то средняя плотность городского населенія сразу и рѣзко падеть, именно, до 10-14 чел. на домъ въ 10 губ. и област., до 8-9 человъкъ въ городахъ 21 губ., наконецъ, до 5-8 чел. въ городахъ 23 губ. и обл. Эти цифры едва ли оставляють сомнёние въ томъ, что въ дореформенномъ городъ, какъ и въ деревнъ, каждая семья въ огромномъ большинствъ случаевъ жила своемъ домъ. И домъ этоть опять - таки немногимъ отличался отъ деревенскаго-тотъ же деревянный, крытый соломой, обложенный глиною, окруженный большимъ дворомъ и отдъленный отъ сосъдняго дома огромнымъ пустыремъ. Тесно сплоченныя, жельзомъ крытыя каменныя зданія были тогда довольно ръдкимъ явленіемъ, встръчавшимся только въ центральныхъкварталахъ немногихъ крупныхъ пунктовъ, дѣйствительно имѣвшихъ право называться городами.

Данныя о составъ дореформеннаго городского населенія, къ сожальнію, крайне скудны и сколько-нибудь опредёленно выясняють намъ только его сословный составъ. Мы убъдимся, однако, что даже эти скудные и односторонніе матеріалы дають достаточно основаній заключить о трезвычайной не только сословной, но и профессіональной однородности главной массы тогдашняго городского населенія, объ отсутствіи въ его средъ той дифференціаціи, которая составляеть такую важную особениесть города. Изъ 4.727.619 ч. городского населенія тогда насчитывалось 2.344.599 мъщанъ, т.-е. почти  $50^{0}/_{0}$ ; купцы составляли  $4,5^{0}/_{0}$ , почетн. граждане 0,15%, дворяне и чиновники  $5,5^{\circ}/_{0}$ , духовенство  $1,4^{\circ}/_{0}$ . Наконець, остальные  $38,5^{\circ}/_{0}$  — "разные", т.-е. разночинцы, солдаты, крестьяне и т. д. Наибольшій интересь для насъ представляеть именно послъдняя цифра. Кто такіе эти "разные" по своему профессіональному составу? По свидѣтельству Дитятина, "все это-или ремесленники, или фабричные, или извощики, ямщики, поденщики". Слъдовательно, это какъ разъ тъ занимающіеся спеціально городскими промыслами элементы городского населенія, которые являются продуктами его дифференціаціи и наибольшей мъръ обусловливають его разнородность. Наличность поэтому въ составъ дореформенныхъ городскихъ поселеній цёлыхъ 38% "разныхъ" могла бы служить сви-

дътельствомъ того, что городская дифференціація, а вмѣстѣ съ тѣмъ и разнородность тогдашняго городского населенія достигли весьма высокой степени, если бы только общерусская дъйствительность не маскировалась туть введеніемъ въ разсчеть нѣсколькихъ исключительно крупныхъ центровъ, особенно, столицъ. Выдѣливъ ихъ, увидимъ, OTF въ самомъ дълъ значительную роль, какъ и должно, "разные" играли только вь настоящихъ городахъ, какъ Петербургь— $65^{\circ}/_{\circ}$ , Москва— $57^{\circ}/_{\circ}$ ; въ остальной же Россіи, гдв настоящихъ городовъ не было, они окавываются едва въ количествъ 11-17%. Иначе оно, конечно, и быть не могло. Тонъ и характеръ городской жизни опредыляется основной массой городского населенія, а такой основной массой тогда было мфщанство. Мы видели только что, что уже въ общемъ мѣщане составляють около 50% городского населенія; если же выдълить особо губерніи Петербургскую, Московскую и Херсонскую, заключающія въ себъ такіе крупные городскіе центры, какъ Петербургь, Москва и Одесса, то получится слѣдующій характерный рядъ цифръ: въ общемъ, въ городахъ Петербургской губерніи мѣщанъ было менѣе 9%, Московской—21%, Херсонской—немного болѣе  $30^{\circ}/_{\circ}$ , и, наконецъ, въ остальной Россіи—оть 66 до 91°/0, при чемъ масса уъздныхъ и заштатныхъ городовъ и посадовъ была почти поголовно мѣщанской. Эти цифры довольно вразумительно говорять о томъ, какую огромную, рътающую роль играли въ жизни

дореформенныхъ городовъ мъща не, --роль тымъ большую, чёмъ мельче были городскія поселенія, чѣмъ менѣе они соотвѣтствовали истинному понятію города. Прибавьте сюда, что въ общемъ мѣщанамъ принадлежало тогда, исключая немногіе крупные центры, отъ 70 до  $90^{\circ}/_{0}$  вевхъ городскихъ домовъ (значить, почти всь они жили въ своихъ домахъ), что главнымъ ихъ занятіемъ даже во многихъ губернскихъ городахъ было хлѣбопашество, и выводъ получится самъ собою: основная масса городского населенія жила въ условіяхъ, дававшихъ каждому возможность самому, собственными силами и средствами, удовлетворять свои важнъйшія жизненныя потребности; слъдовательно, не могло быть почвы для той дифференціаціи, а следовательно, и для той разнородности населенія, которая такъ существенно отличаетъ городъ отъ деревни.

Конечно, кром' мъщанъ, мы видимъ еще въ дореформенныхъ городахъ чиновниковъ, почетныхъ гражданъ, купцовъ и духовенство; но, во-1-хъ, эти группы слишкомъ малочисленны для того, чтобы они могли оказать существенное вліяніе на складъ городской жизни, во-2-хъ, по характеру своего жизненнаго обихода и своихъ запросовъ, они едва ли въ то время существенно отличались отъ мъщанъ, и въ 3-хъ, поскольку они отъ послъднихъ отличались, для обслуживанія ихъ, очевидно, и существовала та небольшая группа "разныхъ", о которой мы только что говорили. Была затъмъ еще, правда, какъ мы видъли, въ составъ городскихъ жителей

группа - дворянъ. Немногочисленная, но изъ всёхъ наиболёе сильная экономически и культурно, эта группа должна бы оказать наибольшее вліяніе на складъ и характеръ городской жизни, на происходящіе въ городъ процессы производства, обмѣна и потребленія, — должна бы, если бы не крѣпостное право. Послѣднее создавало для дворянства свободную возможность, проживая въ городѣ, оставаться внѣ всякихъ къ нему отношеній, пользуясь своеобразноэкономической экстерриторіальностью. "Въ то время, — свидътельствуеть Крапоткинь въ своихъ, Запискахъ революціонера",—завѣтнымъ желаніемъ каждаго пом'вщика было, чтобы все необходимое въ ховяйствъ приготовлялось собственными кръпостными людьми... Если кто-нибудь изъ гостей замѣтитъ: "Какъ хорошо настроенъ вашъ рояль. Вашъ настройщихъ, въроятно, Шаммель?"-то истинный баринъ отвъчаль: "У меня собственный настройщикъ". "Что за прекрасное пирожное! -- бывало воскликнеть ктонибудь изъ гостей, когда къ концу объда появлялось своего рода художественное произведение изъ мороженнаго и печенія, признайтесь, князь, это оть Tremblé (модный кондитеръ того времени)?"—"Нѣтъ, это дълалъ мой собственный кондитеръ, ученикъ Tremblé. Я позволилъ ему сегодня показать свое искусство". Завѣтнымъ желаніемъ каждаго богатаго и знатнаго помъщика было имъть мебель, сбрую, вышивки, словомъ, все отъ собственныхъ мастеровъ". Городовое положеніе 1785 г. благопріятствовало осуществленію этого желанія, такъ какъ

позволяло проживавшимъ въ городъ помъщикамъ держать при себъ для собственныхъ надобностей своихъ крѣпостныхъ ремесленниковъ не записывая ихъ въ цехъ. Понятно, окружая себя въ городъ многочисленной дворней, помѣщики такимъ образомъ увеличивали численность городского населенія, но въ силу той же своеобразной "экстерриторіальности" это было, такъ сказать, увеличение номинальное, собственно города, какъ такового, нисколько не касавшееся. Многочисленную дворню нужно было содержать и кормить, но для этого было такъ же мало необходимости въ городскомъ рынкѣ, въ городскомъ торговцъ, какъ и въ городскомъ ремесленникъ. "Во время кръпостного права, —читаемъ мы въ тъхъ же "Запискахъ революціонера", — все устраивалось очень просто. Когда наступала зима, отецъ садился за столь и писаль: "Бурмистру моему, села Никольскаго, Калужской губ., Мещовскаго у., по рѣкѣ Сиренѣ, отъ князя Алексия Петровича Кропоткина, полковника и кавалера, приказа: По полученій сего, какъ только установится санный путь, предписывается тебь отправить въ мой домъ, въ городъ Москву, двадцать пять крестьянскихъ парныхъ подводъ, по лошади отъ двора, да по человъку и по дровнямъ отъ другого; нагрузить столько-то четвертей овса, столько-то ишеницы, столько-то ржи, а также куръ, гусей и утокъ, которые должны быть убиты въ эту зиму, хорошо заморожены, хорошо упакованы и препровождены при описи съ върными людьми". Само собою разумвется,

что приказъ исполнялся въ точности и "не задолго до Рождества двадцать пять крестьянскихъ саней дѣйствительно въѣзжали въ ворота и заполняли весь громадный дворъ"...

Такимъ образомъ у проживавшихъ" въ городъ дворянъ не было съ нимъ почти никакой хозяйственной связи и даже странно было бы говорить о нихъ, какъ объ органической части городского населенія. Почти то же приходится сказать и о подавляющей массъ этого населенія—о мѣщанахъ. Занимаясь земледъліемъ, они нисколько не зависъли въ своемъ промыслъ отъ города, какъ такового, и проживаніе ихъ въ последнемъ было явленіемъ чистовнътнимъ и случайнымъ. Существованіе въ город' рядомъ другихъ группъ было для нихъ въ массъ фактомъ безразличнымъ, такъ какъ ихъ отношеніе къ этимъ группамъ почти не заходило дальше отношеній простого соспоства. Такимъ образомъ, какъ объ органическомъ цёломъ, хозяйственно связанномъ съ городской дифференціаціей, можно говорить только о незначительной части тогдашняго наличнаю городского населенія; эта часть образуется небольшимъ числомъ купцовъ и чиновниковъ, немногочисленнымъ мъстнымъ городскимъ духовенствомъ и группою "разныхъ".

Изъ всего только что сказаннаго ясно также, въ какой мѣрѣ ничтожнымъ должно было быть тогда торговопромышленное развитіе города. "Земледѣльцы, — писала Екатерина въ своемъ Наказѣ, — живутъ въ селахъ и деревняхъ и обрабатываютъ землю, и это есть ихъ жребій. Въ городахъ же обитаютъ мѣщане,

которые упражняются въ ремеслахъ, въ торговий, въ художествахъ и наукахъ". Но это "живутъ" и "обитають "-не констатированіе факта, а общее теоретическое положение безъ какой бы то ни было реальной почвы въ русской дъйствительности не только екатерининской, но и гораздо болъе поздней эпохи. Произведеннымъ наканунъ городской реформы 1870 года изслѣдованіемъ объ экономическомъ состояніи городовъ къ началу 60 года обнаружено, что изъ 595 обследованных в городских поселеній Европейской Россіи, едва только одна шестая часть представляла собой дъйствительно промышленные пункты, которые, хотя и не "цвъли фабриками", какъ выражается Наказъ, то все-таки служили для "обращенія торга", "къ продажѣ продуктовъ прівзжающимъ земледъльцамъ" и т. д. Почти треть городскихъ поселеній, согласно тому же обследованію, имела частью промышленный, частью земледъльческій характерь; населеніе же всей остальной подавляющей массы городскихъ поселеній занималось исключительно земледеліемь; а вътехь случаяхъ, когда недостатокъ земли не даваль городскому населению возможности вести земледѣльческое хозяйство въ размърахъ, способныхъ обезпечить его существованіе, это населеніе снискивало себъ пропитаніе разными мелкими отхожими промыслами. Одновременно изследованіемъ были обнаружены цёлыя губерніи, гдв "кромв губернскаго города, почти ни одинъ городъ не заслуживаеть этого названія въсмысль сосредоточія торговли и промышленности". Иначе, конечно, и быть

не могло. Малочисленность скольконибудь замътно дифференцированной части городского населенія исключала возможность значительнаго спроса со стороны послѣдняго на продукты городской торговли и городского ремесла. Не находя сколько-нибудь обширнаго рынка въ городъ, эти продукты еще менъе могли тогда найти его въ кръпостной деревнъ съ ея примитивными запросами, вполнъ удовлетворявшимися продуктами домашняго производства. Въ условіяхъ натуральнаго хозяйства крыпостной Россіи не могли, конечно, возникнуть въ городахъ и крупныя промышленныя предпріятія.

О культурном значеній дореформенныхъ городовъ едва ли даже приходится говорить. Оно было и могло быть только нулевымъ. Грамотность тогда въ средъ горожанъ, за крайнимъ недостатомъ образовательныхъ средствъ, была распространена чрезвычайно слабо. Дажевысшіе торговопромышленные слои, даже правящія группы, даже излюбленныя выборныя, общественныя должностныя лица были тогда людьми темными, невъжественными. Еще ниже стояла по своему образовательному и культурному уровню городская мъщанская масса. Уже въ виду тождественности основнаго промысла, опредълявшаго и всю ея бытовую обстановку, она не могла стоять сколько нибудь выше обычнаго сельскаго культурнаго уровня. Наличность въ городахъ такихъ болѣе культурныхъ элементовъ, какими должны были быть духовенство, чиновники и дворяне, не могла имъть существеннаго значенія въ виду крайней ихъ мало-

численности. Кромъ того наиболъе важный изъ этихъ элементовъ, дворяне, какъ мы знаемъ уже, не принималъ непосредственнаго активнаго участія въ городской жизни, а потому не могь оказывать вліянія и на ея культурный уровень. Единственный существенный городской признакъ, которымъ вполнъ обладали дореформенныя городскія поселенія, — это ихъ роль какъ административных центровъ, сосредоточія мъстныхъ правительственныхъ лицъ и учрежденій. Однако, по условіямъ того времени, и этотъ признакъ оказывался признакомъ мнимымъ, совсъмъ не свидътельствовавшимъ о томъ, что данный губернскій или увздный центръ быль двйствительно городомъ. Тогда, чаще всего, не городъ, какъ таковой, признавался административнымъ центромъ естественно тяготъвшаго къ нему территоріальнаго района, а пункть, который начальство облюбовало, сочтя его почему-либо удобнымъ для сосредоточенія въ немъ управленія даннымъ райономъ, признавался городомъ. Такимъ пунктомъ очень часто бывало даже совсвиъ незаселенное пустое мъсто, на которомъ по мановенію бюрократическаго жезла и возводился городъ. Не удивительно, если эти искусственные плоды административнаго творчества оказывались чаще всего мертворожденными, неспособными выполнить даже ту единственную административную функцію, ради которой спеціально создавались; въ концъ-концовъ ихъ приходилось упразднять, переводить въ безъувздные, отчислять за штатъ...

Тѣ моменты, наличность которыхъ дълаеть населенный пункть городомъ, опредвляють вместе съ темъ также сущность городского хозяйства, какъ особаго, самостоятельнаго, существенно оть другихъ отличнаго вида мъстной общественной хозяйственной дъятельности. Едва ли есть необходимость пространно разъяснять, въ какой огромной степени объемъ и содержаніе этого хозяйства зависять оть численности городского населенія, оть міры его скученности, отъ степени его дифференціаціи, оть характера его экономической связи съ городомъ, отъ количества и рода его торговопромышленныхъ и культурныхъ нуждъ и запросовъ и, наконецъ, отъ ролиторода, какъ административнаго центра. Уже а priorі должно быть ясно, въ какой мфрф существеннымъ должно быть различіе между хозяйствомъ крупнаго и хозяйствомъ мелкаго центра. Это различіе должно быть не только количественнымъ, но и качественнымъ, ръзко обнаруживаясь не только въ разм разм и объемѣ городского хозяйства, но и въ самомъ существъ его составныхъ элементовъ. Тѣ спеціально городскія нужды и потребности, удовлетвореніе которыхъ составляеть задачу городского хозяйства, въ большинствъ своемъ таковы, что и возникнуть-то онъ могуть только на извъстной ступени развитія городской жизни, при условіи надлежащей численности, скученности и разнородности городского населенія. Съ другой стороны, нельзя забывать, что для осуществленія міропріятій, обусловливаемыхъ городскими нуждами, требуется матеріальная, техническая и финансовая возможность; но именно для большинства мфропріятій, составляющихъ какъ разъ самыя существенныя отрасли городского хозяйства, возможность эта является только при условіи довольно значительныхъ размфровъ городского поселенія и довольно высокой степени концентраціи его населенія. Было бы экономической и финансовой нелъпостью освъщать или мостить улицы, по которымъ почти никто не вздить и не ходить, или сооружать водопроводъ тамъ, гдь, благодаря малочисленности населенія, самое широкое потребленіе питьевой воды не могло бы окупить затрать на его сооружение. Сколь ни велика и сколь ни ясно сознана была бы потребность въ этихъ элементарнъйшихъ мъропріятіяхъ городского благоустройства, но населенію естественно отказаться оть гдѣ осуществленіе тамъ, ихъ требовало бы несоразмърныхъ жертвъ, а потому пало бы на это самое населеніе непосильной налоговой тяжестью.

А въ такомъ случав не трудно было бы даже а priori безошибочно опредѣлить, что такое должно было представить собою дореформенное городское хозяйство. Крайняя мизерность его должна была явиться неизбъжнымъ послъдствіемъ незначительности самихъ городовъ. И въ дъйствительности на всю Россію въ концъ 50-хъ годовъ насчитывалось едва 15 городовъ съ бюджетомъ, превышавшимъ 100 тыс. руб.; бюджеть 21 города колебался въ предѣлахъ отъ 50 до 100 тыс. руб.; съ бюджетомъ отъ 20 до 50 тыс. руб. было 48 городовъ; съ бюджетомъ

оть 10 до 20 тыс. — 152 города и, наконецъ, въ 169 городахъ бюджетъ опускался даже ниже 5 тыс. руб.!.. Затъмъ, принимая во внимание слабое развитіе соотв'єтствующихъ потребностей и почти совершенное отсутствіе въ дореформенномъ городъ матеріальныхъ условій для удовлетворенія этихъ потребностей, вполнъ естественно, что мы почти не встръчаемъ въ составъ дореформеннаго городского хозяйства самыхъ существенныхъ отраслей, именно, тъхъ, которыя посвящены заботамъ о нуждахъ городского благоустройства. На эти нужды уходила ничтожная, едва третья часть мизерныхъ городскихъ бюджетовъ, ш то, ез общемъ, вводя въ разсчетъ также немногіе тогда крупные городскіе центры съ наиболже развитымъ городскимъ хозяйствомъ; огромное же большинство городовъ ограничивалось расходами на городское благоустройство въ нъсколько десятковъ рублей, а значительное количество ихъ и совсемъ не затрачивало на него ни единой копейки. Въ чемъ же, въ такомъ случав, лежалъ тогда центръ тяжести городского хозяйства?

При всемъ безспорномъ рѣшающемъ значеніи, какое имѣетъ степень развитія города для городского хозяйства въ качествѣ момента, опредѣляющаго существо лежащихъ на немъ задачъ и мѣру ихъ возможнаго практическаго осуществленія, это все же моментъ не единственный; рядомъ съ нимъ существуютъ еще и другіе болѣе или менѣе важные факторы, частью параллельно дѣйствующіе, частью вліяющіе въ направленіи ему противуполож-

номъ. Особенно важна та роль, которую въ данномъ случав играетъ посударство, даже върнъе—интересы даннаго политическаго режима: городское хозяйство легко можеть быть призвано не только отчасти, но даже главнымъ образомъ къ удовлетворенію ряда требованій, предъявляемыхъ къ нему во имя этихъ интересовъ, не только не имфющихъ ничего общаго съ мъстными городскими нуждами и потребностями, но даже неръдко находящихся съ последними въ неразрешимомъ антагонизмъ. Что такое представляль собою нашь дореформенный политическій режимъ и каково было его отношение къ мъстному управленію и хозяйству, — это уже въ достаточной степени выяснено на предыдущихъ страницахъ нашей "Исторіи". Для нашей цѣли на этоть разъ достаточно будеть напомнить, что самымъ своимъ возникновеніемъ огромное количество городовъ обязано административнымъ соображеніямъ, что дореформенный городъ былъ почти исключительно административнымъ терминомъ, -- территоріальной административной единицей, образованной во имя интересовъ и задачъ "внутренняго управленія". Вполнъ послъдовательно поэтому было и тогдашнему городскому хозяйству обслуживать не столько мъстныя нужды и потребности, сколько нужды общегосударственныя, потребности общаго государственнаго управленія. Въ общемъ двъ трети городскихъ бюджетныхъ средствъ, а въ частности во многихъ городахъ и цъликомъ весь бюджеть поглощался тогда именно расходами этого рода, -- на "издерж-

ки по военной части", на содержаніе разныхъ административныхъ "мъсть и лицъ", включая сюда полицію, гауптвахты, разнаго рода административные комитеты и т. п. Даже содержание собственно городскихъ исполнительныхъ органовъ тогда не было расходомъ мѣстнаго значенія, потому что эти органы дълали главнымъ образомъ казенное дѣло и обслуживали не столько мъстное население, сколько центральную и мъстную правительственную администрацію, занимаясь почти исключительно выполненіемъ многоразличныхъ ея порученій и распоряженій.

Мы рекомендуемъ особенному вниманію читателя только что отмъченный своеобразный характерь дореформеннаго городского хозяйства и вотъ почему. Поразителенъ тотъ индиферентизмъ, то равнодушіе, съ какимъ тогдашнее городское населеніе относилось къ судьбамъ городского управленія. Оно не только не стремилось къ расширенію своего участія въ этомъ управленіи, но даже не принимало его въ той мъръ, въкакой имъло кътомуюридическую возможность. Дъйствовавшія на данный случай правовыя нормы, столь узкія съ современной точки зрѣнія, на самомъ дълъ оказывались значительно шире наличной въ то время жизненной потребности. И не общество жаждало тогда реформы городского управленія, а правительство, которое стремилось, по выраженію Дитятина, "оживить городское населеніе, возбудить въ немъ интересъ къ дѣлу самоуправленія". Намфчая причины этого страннаго явленія, Дитятинъ усматриваетъ ихъ

въ слабомъ культурномъ уровнъ тогдашняго городского населенія, въ его неспособности оценить блага самоуправленія, въ отсутствіи сознанія общественнаго долга, въ безправномъ положеніи городского самоуправленія и во всемертвящей бюрократической опекѣ. При этомъ въ частности, что касается дворянства, то его уклоненіе отъ участія въ городскомъ управленіи объясняется еще (Дитятинъ, Джаншіевъ и др.) главнымъ образомъ его "достоинствомъ", не позволявшимъ ему унижаться до сотрудничества съ податными сословіями. Правительство же принимало на себя иниціативу въ дълъ городской реформы потому, что, по словамъ Дитятина, въ правительственныхъ "только сферахъ скрывались въ это время люди образованные, люди развитые, понимавшіе всю важность городского самоуправленія въ общей цыпи государственной администраціи". Мы думаемъ, однако, что это объясненіе далеко не все объясняеть и върно только до извъстной степени. Не сомнѣнно, напр., что "достоинство" играло извъстную роль въ уклоненіи дворянства оть участія въ городскомъ управленіи, но исторія россійскаго благороднаго сословія, вплоть до самыхъ последнихъ дней, даеть рядь доказательствь, что это сословіе нисколько не задумывалось поступаться своимъ "достоинствомъ", когда того требовалъ его интерест. Нътъ сомнънія также, что дъйствительно въ средъ городского населенія было несравненно меньше, чъмъ въ правительственныхъ сферахъ людей, понимавшихъ "всю важность городского самоуправле-

нія въ общей цепи государственной администраціи", но если бы даже все населеніе поголовно это поняло, то едва ли все-таки его отношеніе къ городскому самоуправленію изм'єнилось бы, едва ли индиферентизмъ и апатія могли бы смъниться живымъ къ нему отношеніемъ. Для того, чтобы произошла такая перемъна необходимо было бы, чтобы городское населеніе сознало "всю важность городского самоуправленія", не "въ общей цёпи государственной администраціи", а въ интересах в самого этого населенія. Но такой именно важности не было и быть не могло. Все то, что нами сказано было выше о дореформенномъ городъ, о численности и особенно составъ его населенія, вообще, о степени развитія городской жизни, обусловившей въ конечномъ итогъ извъстный намъ характеръ городского хозяйства, все это не оставляеть сомнинія въ томъ, что тогдашнее городское населеніе, за исключеніемъ, быть можеть, самой ничтожной части его, не было и не могло быть скольконибудь серьезно заинтересовано въ городскомъ хозяйствъ и потому въправъбыло относиться къего судьбамъ вполнъ равнодушно. Особенно важно въ данномъ случав то, что степень развитія города, какъ мы видъли, дълала почти вполнъ неосуществимыми тъ отрасли хозяйства, которыхъ назначеніе-удовлетворять нужды городского благоустройства. Вѣдь это благоустройство, по крайней мара, въ элементарнъйшихъ его формахъ, было въ дореформенномъ городъ тъмъ почти единственнымъ, необходимость чего

должна была чувствоваться одинаково встыт городскимъ населеніемъ, независимо отъ раздълявшихъ его сословныхъииныхъ перегородокъ, и дворяниномъ, несмотря на его свое образную "экстерриторіальность", и купцомъ, и мъщаниномъ, хотя бы онъ занимался не городскими промыслами, а хлъбопашествомъ, и разночинцемъ. Слъдовательно, фактическая по условіямъ мѣста и времени неосуществимость соотвѣтствующихъ отраслей городского хозяйства исключала наличность какъ разъ того единственнаго момента, который върнъе всего могь бы обусловить живое отношение населения къ городскому управленію, который скорве всего могь бы вызвать одинаково у всёхъ слоевъ населенія потребность во всесословномъ городскомъ управленіи, въ совмѣстной всесословной работ на его поприщъ для разрѣшенія общими силами всьмъ одинаково близкихъ задачъ благоустройства \*). И если общество

<sup>\*)</sup> Конечно, одинаково всѣ слои населенія были заинтересованы въ качествъ плательщиковъ городскихъ сборовъ и налоговъ, но это не могло устранить равнодушія къ городскому управленію уже потому, что тутъ приходилось считаться не съ этимъ управленіемъ, а съ независимымъ отъ него административнымъ комитетомъ о повинностяхъ. Въ последнемъ, между прочимъ, участвовалъ и представитель отъ дворянства. Здѣсь будетъ кстати отмѣтить, что тамъ, гдѣ участіе въ этомъ комитетъ почему-либо недостаточно горантировало дворянъ, какъ плательщиковъ, они, отложивъ "достоинство" въ сторону, усиленно добивались участія въ городскомъ управленіи (напр., петербургское дворянство еще въ 1832 году добивалось участія въ думѣ "для наблюденія за оброчными статьями и вообще за встми доходами и расходами города").

не добивалось городской реформы, а иниціативу ея брало на себя правительство, то едва ли дъйствительно потому, что оно было просвъщеннъе и прогрессивнъе общества, а върнъе всего потому, что въ тогдашнихъ условіяхъ оно было туть главной, если не единственной заинтересованной стороной, — приведенныя выше данныя о дореформенныхъ городскихъ бюджетахъ, кажется, доказывають это въ достаточной мірь убідительно. Стоя твердо на той выраженной еще въ 1806 году точкѣ зрѣнія, что "городскіе доходы установлены на предметь государственной потребы и службы", правительство не могло не быть особенно чувствительнымъ къ темъ многоразличнымъ дефектамъ городского управленія, которыми обусловливалось къ конечномъ итогъ слабое развитіе городского хозяйства, а, слъдовательно, и скудость городской кассы. Уже одно то, что, благодаря этой скудости, правительство, вмъсто усиленнаго переложенія на мъстные городские бюджеты общегосударственных и потребностей, оказывалось часто, по неволъ, вынужденнымъ приходить на помощь городамъ пособіями изъ казеннаго сундука,— уже одно это обстоятельство явилось достаточно сильнымъ стимуломъ для того, чтобы побудить правительство проявить энергичную реформаторскую иниціативу. Странно было бы, если бы у правительства не было стремленія "оживить городское населеніе и возбудить въ немъ интересъ къ дѣлу самоуправленія", разъ это прямымъ путемъ должно было привести къ соблазнительной возможности извлечь изъ населенія при посредств'в "самоуправленія" съ наименьшими хлопотами и затрудненіями наибольшее количество средствъ. Но странно было бы также, если бы эта правительственная иниціатива встр'втила сколько-нибудь горячій откликъ въ средъ городского населенія. Наобороть, вполнъ естественно, что это населеніе было такъ холодно равнодушно къ реформамъ и даже подчасъ прямо враждебно имъ, —въ такой мёрё, что просвёщенному правительству, понимавшему "всю важность городского самоуправленія въ общей цізпи государственной администраціи", приходилось неръдко насаждать блага этого "самоуправленія" при помощи... воинскихъ командъ!..

2.

### Городская реформа 1870 года. Ея ходъ и характерныя черты.

Когда Дитятинъ утверждаетъ, что "въ средъ городского общества, даже столицъ, мы не встръчаемъ въ теченіе всей первой половины настоящаго (XIX) стольтія ни мальйшаго проблеска сознанія о томъ, что строй городского управленія вовсе не соотвитствуеть потребностямь и условіямь

общественной жизни", — когда онъ утверждаеть это, то, несомнѣнно, отибается. И отибается онъ не потому, что на самомъ дѣлѣ совнаніе существовало, а потому, что оно и существовать не могло, такъ какъ для него не существовало реальнаго основанія, ибо, за исключе-

ніями, о которыхъ ниже, никакого существовало. несоотвътствія не Если мы примемъ въ соображение, въ какой мфрф строй дореформеннаго городского управленія опреділялся сущностью его функцій; если мы примемъ во вниманіе, что эти функціи опредѣлялись задачами городского хозяйства; если мы вспомнимъ, наконецъ, въ какой тъсной причинной зависимости это хозяйство находилось отъ дореформеннаго города, — то мы должны будемъ придти къ заключенію, что тогдашній муниципальный строй находился именно въ строгомъ со-"потребностями и отвътствіи съ условіями общественной жизни" дореформеннаго города, что онъ являлся ихъ прямымъ продуктомъ, что инымъ при ихъ наличности онъ и быть не могь. Для того, чтобы несоотвътствіе имъ муниципальнаго строя дъйствительно оказалось налицо, необходимо было, чтобы предварительно измѣнились самыя эти "потребности и условія". Но при господствъ кръпостного строя такое измѣненіе было почти немыслимо, по крайней мъръ, въ сколько-нибудь существенныхъ размѣрахъ \*). Для этого прежде всего было необходимо упраздненіе самаго кръпостного строя...

Акть 19 февраля является началомъ новой эры и для русскаго города. "Реформа 1861 года, перевернувшая вверхъ дномъ всю русскую жизнь, — скажемъ мы словами С. А. Приклонскаго, — оказала также громадное вліяніе и на городской быть. Въ то время, какъ одни города захудѣли и запустѣли, въ другихъ населеніе стало увеличиваться съ поразительной быстротой. Съ одной стороны сюда нахлынули изъ деревень стаи разжир вшихъ, разжившихся кулаковъ и оскудъвшіе помъщики, которымъ больше нечего было дълать въдеревнъ, съдругой стороны здѣсь же осѣла и образовала многочисленный городской пролетаріать сначала масса дворовыхъ людей, потомъ безземельные крестьяне, а за ними потянулись бездомовые, безлошадные и др.". Помимо всего прочаго, уже одно это чрезвычайное увеличеніе численности городского населенія, какъ мы знаемъ, должно было произвести цѣлый перевороть въ "потребностяхъ и условіяхъ общественной жизни" города, а вмѣстѣ съ тъмъ должно было дъйствительно исчезнуть соотв тств имъ строя городского управленія. И тогда это обнаружившееся несоотвътствіе не только немедленно же ярко отразилось въ сознаніи общества, но и вызвало съ его стороны вполнъ активное къ себъ отношеніе, посильное стремленіе къ соотв'ятствующей муниципальной реформъ. 20 марта 1862 года послъдовало высочайшее повельніе "безотлагательно приступить къ улучшенію общественнаго управленія во всѣхъ городахъ имперіи", то оно явилось уже не столько актомъ правительственной иниціативы, сколько откликомъ на общественную иниціативу, отв' томъ на рядъ ходатайствъ

<sup>\*)</sup> Не выходя изъ тѣхъ ограниченныхъ предѣловъ, въ которыхъ и тогда оказалась возможность,—какъ слѣдствіе и одновременно какъ факторъ разложенія крѣпостного строя,—возникновенія немногихъ крупныхъ истинно-городскихъ центровъ.

о реформъ городского управленія на всесословныхъ началахъ.

Выполняя это высочайшее повелѣніе, министерство внутреннихъ дълъ съ одной стороны приступаеть къ собиранію обширнаго историческаго, статистическаго и бытового матеріала о городахъ и городскомъ управленіи, съ другой-озабочивается (циркуляръ Валуева отъ 26 апръля 1862 г.) организаціей на мъстахъ въ губернскихъ и другихъ городахъ всесословныхъ комиссій для разработки основаній городской реформы. Такихъ комиссій образовано было 309, при чемъ въ руководство имъ преподана была обширная, обстоятельно разработанная въ министерствъ внутреннихъ дълъ, программа. Отзывы этихъ комиссій лучшее доказательство того, въ какой степени сознательно относилось общество къ вопросу и какъ далеко оно опережало въ своихъ стремленіяхъ правительство. Всѣ комиссіи единогласно высказываются за полную самостоятельность городского управленія, за уничтоженіе административной опеки и произвола. Представительство въ городскомъ самоуправленіи, по ихъ мнѣнію, должно быть всесословнымъ. Значительная часть комиссій проявляеть заботу объ усиленномъ привлеченіи въ составъ городского представительства образованныхъ элементовъ широкимъ предоставленіемъ имъ избирательныхъ правъ. Выскавываются противъ всякихъ вфроисповъдныхъ ограниченій, исходя изъ того, что "въроисповъдание по отношенію къ общественнымъ интересамъ вреднаго вліянія имъть не можеть". Наконець, нъкоторыя комиссіи, если не прямо, то косвенно, высказываются противъ ограниченія компетенціи городского самоуправленія исключительно хозяйственными функціями и за передачу ему всей мъстной администраци. Это само собою вытекаеть изъ ихъ требованія заміны правительственной полиціи подчиненной городскому управленію выборной общественной полиціей, требованія, мотивированнаго тъмъ, что "нужно положить прочный фундаменть этому прекрасному зданію (самоуправленія), именно охраненіем личности городского населенія от произвола городскихъ администраторовъ тъмъ возвысивъ его въ собственныхъ глазахъ, внушить ему понятіе права и долга"... Туть сказывается уже довольно ясное и для того времени изумительное пониманіе того, что прочнымъ фундаментомъ" самоуправленія можеть быть только гарантія личности.

По полученіи въ министерствъ внутреннихъ дѣлъ отзывовъ комиссій, составлень быль въ 1864 году проекть новаго Положенія о городскомъ общественномъ управленіи, представленный на заключение второго отлъленія собственной Е. И. В. канцеляріи. Согласно замічаніямь этого отдъленія проекть быль министерствомъ переработанъ и 31 марта 1866 года внесенъ въ Государственный совыть. Здысь онь пролежаль до марта 1868 года, когда, въ виду смѣщенія Валуева, былъ возвращенъ его преемнику Тимашеву. Проекть снова былъ пересмотрѣнъ министерствомъ въ особой комиссіи при участіи нѣсколькихъ губернаторовъ, оттуда перешелъ въ совътъ министра

и затъмъ 28 марта 1869 года опять внесень быль въ Государственный совъть. Но на этоть разъ Государственный совъть нашелъ неудовлетворительнымъ чисто бюрократическій способъ выработки законопроекта и потому возвратилъ его министерству для пересмотра при участіи лицъ, "непосредственно участвующихъ въ завъдываніи общественными дёлами городовъ и наглядно знакомыхъ съ условіями городского управленія и хозяйства при различныхъ степеняхъ населенности и вообще развитія городских поселеній". Тогда составлена была комиссія изъ представителей разныхъ въдомствъ, съ участіемъ двухъ столичныхъ и 6 провинціальныхъ городскихъ головъ и двухъ столичныхъ же гласныхъ подъ предсъдательствомъ главноуправляющаго второго отдъленія собственной Е. И. В. канцеляріи. Выработанный этой комиссіей проекть 31 марта 1870 года внесень быль Тимашевымь въ Государственный совыть. 15 и 16 апрыля онъ быль разсмотрёнь также при участіи двухъ столичныхъ городскихъ головъ, въ Соединенныхъ департаментахъ законовъ, государств. эконом., гражданск. и духовн. дълъ, а 11 мая 1870 года въ общемъ собраніи Государственнаго совъта. Наконецъ, 16 іюня 1870 года новое Городовое положение получило высочайшее утвержденіе.

Такова внѣшняя исторія хода городской реформы 1870 г. Какъ мы видимъ, она растянулась на цѣлыхъ в лѣтъ. Это было и хорошо, и дурно. Хорошо потому, что масса затраченнаго времени и труда должна была гарантировать зрѣлость, про-

думанность, а потому и жизненность реформы. Дурно потому, что за 8 лъть многое измънилось на Руси, особенно въ правительственныхъ сферахъ, и измѣнилось въ направленіи, наименте благопріятномъ для дъла реформы. Благодаря этому, завершившись въ 1870 году, городская реформа неизбъжно должна была быть менже совершенной, болже реакціонной, чёмъ она могла бы быть, завершившись на нъсколько лъть раньше. Мы видъли уже, какъ отразилась реакція на самомъ способъ разработки реформы. Начавъ съ широкаго привлеченія общества къ участію въ этой разработкъ, правительство кончаеть такой бюрократической канцелярщиной, которая вызываеть возмущение даже Государственнаго совъта. Тъмъ болъе должна была отразиться реакція на самомъ существъ реформы.

Каждая система внутренняго управленія есть прежде всего, — напомнимъ мы слова Градовскаго, — "средство для обезпеченія господства данной государственной власти надъ всеми слоями и элементами народа и поддержанія даннаго государственнаго порядка, т.-е. опредъленной формы правленія". Поэтому, "когда законодатель въ абсолютной монархіи имфеть въ виду преобразованіе административной системы, онъ руководствуется соображеніями двоякаго рода. Во-первыхъ, онъ разсматриваетъ реформу съ точки зрвнія удобствъ и успвшности осуществленія различныхъ цълей, поручаемыхъ органамъ администраціи; во-вторыхъ, онъ ищеть въ этихъ учрежденіяхъ точки опоры для общаго государственнаго порядка и данной государственной власти". Понятно, что "какія бы выгоды ни представляло самоуправленіе съ точки зрвнія осуществленія разныхъ цілей, он оставляются въ сторонъ, если того требують политическія ціли даннаго государства". По условіямъ того или другого историческаго момента можеть, конечно, случиться и такъ, что, предпринимая реформу мъстнаго управленія, правительство упускаеть изъ виду интересы "данной государственной власти" или, по крайней мъръ, не соображаетъ тъхъ послъдствій для этой власти, къ которымъ должна привести предпринятая реформа. Но такое недоразумвніе, обыкновенно, длится недолго. Правительство скоро спохватывается и тогда или совсымь отказывается оть реформы или соотвътственно видоизмѣняеть ее, частью совершенно исключая, частью суживая и искажая начала, первоначально заложенныя въ ея основу. И Городовое положение 1870 года—превосходная иллюстрація къ только что сказан-HOMY.

Исходнымъ пунктомъ реформы было понятіе городского общества, которое само въдаеть свои интересы и нужды. Такъ, въ упомянутомъ выше циркуляръ Валуева губернаторамъ объ учрежденіи комиссій (26 апръля 1862 г.) рекомендуется обратить ихъ вниманіе на необходимость "принятія самими обществами болье заботливаго участія въ собственных дылах своих, такъ какъ правительство не можеть постоянно нести на себъ бремя заботь о потребностяхъ городовъ, общества которыхъ... сами должны имъть попе-

ченіе о своих интересах и нуждахь", И ст. 54 Город. полож. 1870 года вполнъ послъдовательно гласить: "Городская Дума представляеть собой все городское общество. На семъ основаніи она входить въ обсужденіе діль, касающихся всего городского общества, и дъйствуеть его именемъ во всёхъ случаяхъ, когда законъ требуеть по симъ дъламъ общественнаго постановленія или приговора". Но послъдовательность законодателя оказывается чисто словесной, дальше текста ст. 54 она почти не идеть, и мы едва - ли не тщетно стали бы искать ея реальные слъды въ самой организаціи городского общественнаго управленія. Если городское управленіе, это—самоуправляющееся городское общество, то, казалось бы, его компетенція, въ смыслъ предметовъ въдомства, должнабы охватывать все многообразіе мъстныхъ общественныхъ нуждъ и потребностей. Но для интересовъ "данной государственной власти" съ ея точки эрвнія такая логически неизбъжная широта компетенціи могла бы представить существенныя неудобства; и воть уже въ самый последній моменть Государственный совъть вносить въ Городовое положеніе отсутствовавшую въ его проектъ ст. 1: "попеченіе и распоряженіе по городскому хозяйству и благоустройству предоставляется городскому общественному управленію". Въ интересахъ режима, но въ искаженіе основныхъ началъ реформы, вопреки требованіямъ жизни и въ противорвчіе съ сущностью тыхь функцій, которыя само же. Городовое положеніе въ дальнайшемъ возлагаетъ на городскія учрежденія, — рефор-

мированное городское управленіе было искусственно вогнано въ гибельныя для его жизнед вятельности рамки органа исключительно хозяйственнаго. Далве, если городское управленіе, это—городское общество (при томъ же, какъ подчеркиваетъ статья 54 Город. Полож., именно "есе городское общество"), само въдающее свои (опять-таки, именно, есть) интересы и нужды, то это съ логической неизбъжностью предполагаеть такую избирательную систему, въ силу которой городское представительство было бы представительствомъ этого общества во всей его пълости, во всемъ разнообразіи его состава. Но совмъстимо ли было бы такое широкое демократическое представительство съ интересами самодержавія? "Когда законодатель въ абсолютной монархіи, говорить Градовскій, — имѣеть въ виду преобразованіе административной системы" и въ преобразуемыхъ учрежденіяхъ ищеть прежде всего "точки опоры для общаго государственнаго порядка и данной государственной власти", то "въ однихъ случаяхъ такою опорою является сильно организованная бюрократія, въ другихъ — бюрократія и привилегированныя сословія", а въ третьихъ, добавимъ мы, бюрократія и привилегированные классы, тв имущественные слои населенія, интересы которыхъ до поры до времени наиболъе совпадають съ интересами даннаго режима. Временно, какъ уже сказано, интересы режима могуть быть самимь правительствомъ упущены изъ виду, но ненадолго. Въ самомъ дълъ, для начальнаго періода реформы, начиная еще съ

преподанной мъстнымъ комиссіямъ въ руководство "Программы для составленія соображеній относительно улучшенія общественныхъ учрежденій въ городахъ", — для этого дѣвственнаго періода реформы очень характерна настойчивость, съ которой подчеркивалось то обстоятельство, что новое общественное устройство въ городахъ имфеть открыть доступъ къ участію въ городскомъ управленіи "всему городскому населенію", "вспиз заинтересованнымъ" въ городскихъ общественныхъ дѣлахъ, для того, чтобы эти дѣла были ръшаемы "по возможности справедливо и безобидно для каждаю члена общества". Но уже два года спустя, уже "въ проектъ представленія мин. внутр. дёль объ устройствё городского общественнаго управленія" (сост. въ 1864 году), правительство спохватывается и разъясняеть, что всть не значить въ самомъ деле всть, "Нътъ сомнънія, —признаеть оно, что всп жители города заинтересованы въ его благоустройствъ", но благоустройство городское жеть поддерживаться и развиваться лишь съ помощью матеріальныхъ средствъ", средства же сіи "составляются преимущественно изъ уплаты мъстными жителями повинностей"; отсюда дълается изумительный логическій выводъ, что только жители, несущіе эти повинности, "а потому заинтересованные не только наравнъ съ прочими обывателями города въ общемъ его благоустройствъ, но также ближайшимъ образомъ и въ правильномъ распредъленіи и соотв'ятственномъ употребленіи уплачиваемыхъ ими повинностей-и должны пользоваться правомъ участія въ общественномъ управленіи". И Городовое полож. 1870 года предоставило избирательное-активное и пассивное-право только тъмъ городскимъ обывателямъ, которые, будучи русскими поддаными и имѣя 25 лѣть оть роду, владъли въ предълахъ города какой-нибудь недвижимой собственностью, подлежавшей оценочному сбору, или же уплачивали въ пользу города сборъ со свидътельствъ: купеческаго, промысловаго, приказчичьяго перваго разряда или съ билета на содержание промышленнаго заведенія. Установленный такимъ образомъ имущественный цензъ, правда, нельзя признать высокимъ, но съ точки зрвнія интересовъ режима онъ былъ вполнъ цълесообразенъ въ томъ смыслъ, что лишалъ избирательныхъ правъ почти всю сложную и разнородную группу квартиронанимателей, главнымъ же образомъ — городской пролетаріать и большую часть городской интеллигенціи,—двѣ группы, участіе которыхъ въ мъстномъ управленіи не могло быть для "данной госусударственной власти" особенно пріятнымъ. И странно было бы поэтому, если бы попытка П. П. Семенова въ Государственномъ совътъ добиться предоставленія избирательныхъ правъ квартирантамъ увънчалась успъхомъ. По мъръ того, какъ реформа "созрѣвала", по мѣрѣ того, какъ все болве и болве покрывались пылью забвенія первоначально поставленныя ей цёли и задачи, должно было еще явиться опасеніе, что даже установление имущественнаго ценза само по себъ недостаточно для охраны тыхь интересовь,

которые для правительства имфли несравненно большую ценность, чвмъ интересы "всего" городского общества. Уже въ 1870 году, въ засъданіи 14 января, высочайше утвержден. комиссія по пересмотру проектовъ Положенія спохватывается, что "такъ какъ уплачиваемыя городскими жителями повинности весьма неравномърны и жители, уплачивающіе низшій размырт повинностей, составляють значительное большинство", то хозяевами положенія могуть оказаться какь разъ "низшіе слои населенія". Но средство противъ такой опасности найти было не трудно: оно подсказывалось уже тыми мотивами, которыми обосновывалось установленіе имущественнаго ценза. Если основаніемъ для избирательнаго права служить платежь вь городскую кассу, то трудно ли отсюда сдълать выводъ, что самая мъра этого права должна опредъляться величиною платежа, что "степень участія каждаго изъ отдёльныхъ лицъ въ городскомъ общественномъ представительствъ должна строго соразмъряться съ количествомъ уплачиваемыхъ ими въ городскую кассу сборовъ и налоговъ". Для достиженія этой цёли устанавливается по готовому прусскому образцу трехразрядное дъленіе избирателей. Первый разрядь образують плательщики высшихъ окладовъ, уплачивающіе въ общей сложности одну треть общей суммы городскихъ сборовъ. Второй разрядъ образують плательщики последовательно низшихъ окладовъ, уплачивающіе въ сложности вторую треть этой суммы. Наконецъ, плательщики мельчайшихъ окладовъ, уплачивающіе въ общей сложности остальную треть общей суммы городскихъ сборовъ, образують третій разрядь. Каждый разрядъ образуеть особую избирательную курію и выбираеть отдільно отъ другихъ одну треть гласныхъ. Это значить, что тысячи избирателей третьяго разряда получають столько же представителей, сколько сотни избирателей-второго и десятки избирателей—перваго. Этимъ предполагается—, не допустить преобладанія большинства надъ меньшинствомъ, неизбъжнаго при совокупной подачь голосовъ"...

Если городское управленіе, этообщество, въдающее свои общественныя дёла, то не было никакихъ основаній отказывать ему ни въ надлежащей полнотъ власти въ предълахъ предметовъ его въдомства, ни тъмъ болъе - въ необходимой ему самостоятельности. Между городского право общественнаго управленія издавать обязательныя для жителей постановленія, право, которое дъйствительно могло бы сдълать его общественной властьюраспространялось, во 1-хъ, далеко не на всѣ его предметы вѣдомства, а исчерпывалось относительно немногими случаями, точно перечисленными въ ст. 103 Город. Полож. Во 2-хъ, издавая обязательныя постановленія, городское управленіе въ тоже время не располагало ни юридической, ни фактической возможностью настоять на ихъ исполненіи. Въ его распоряженіи не было никакой принудительной власти; оно не могло даже привлекать къ суду нарушителей ея постановленій, -- это зависьло оть доброй воли полицін.

Городское управленіе пользовалось только "на томъ же основаніи какъ отдъльныя общества и частныя лица" правомъ "на содъйствіе и исполненіе законныхъ своихъ требованій правительственными лицами и учрежденіями"; но это право оставалось jus nudum, такъ какъ городскому управленію не дано было никакихъ средствъ и способовъ настоять на немъ и добиться дъйствительнаго "содъйствія и исполненія". Что же касается самостоятельности, то  $\Gamma$ ородовое положение 1870 года категорически признаеть городское управленіе д'вйствующимъ "въ пред'влахъ предоставленной ему власти самостоятельно", въ виду чего правительственной администраціи предоставленъ былъ только надзоръ за законностью двиствій город. управленія, безъ права вмішательства въ ихъ существо. Но такая самостоятельность не могла быть по нутру "данной правительственной власти" и потому она туть же ограничивается въ самомъ главномъ и основномъ. Едва ли нужно доказывать, что объ истинномъ самоуправленіи можно говорить только тамъ, гдъ само население въ лицъ своихъ выборныхъ органовъ распоряжается своимъ кошелькомъ. Право самообложенія въ такой же мірь одно изъ его основныхъ условій, какъ и право свободнаго распоряженія добытыми такимъ путемъ средствами. Что значать свободная самодъятельность и автономія общественнаго управленія, — спросимъ мы словами итальянскаго финансиста Ivanoe Boпоті, - если онъ не подкръплены финансовой автономіей, которая позволяеть мъстнымь учрежденимъ

свободно изыскивать рессурсы соразмфрно ихъпотребностямъ". Очень немногое, если не совсъмъ ничего. Предоставьте коммунамъ "сколь угодно широкую административную автономію, но когда вы скупитесь въ предоставленіи имъ финансовыхъ рессурсовъ, когда вы ставите самыя ственительныя препятствія ихъ праву обложенія... — то вы не можете претендовать на то, чтобы коммуна была свободной и независимой. Дать коммунь свободу, значить, дать ей финансовую автвномію". Но дать таковую для правительства значило бы отказаться оть доброй доли общественнаго кошелька какъ разъ тогда, когда оно имѣло на него особые виды. И бюджетное право городовъ подвергается существеннымъ ограниченіямъ. Городское управленіе лишается права выходить изъ опредъленнаго круга предметовъ обложенія и переступать предѣлы установленнаго тахітит'а высоты сборовъ. Еще менње свободно оно въ расходованіи своихъ средствъ. Эти последнія прежде всего должны быть обращены на покрытіе цілой массы обязательныхъ расходовъ, по преимуществу общегосударственнаго значенія, и только остающіяся затъмъ средства городское управленіе можеть расходовать по своему усмотрѣнію на мѣстныя нужды.

Отмътимъ еще то вредное вліяніе, какое интересы политическаго режима оказали на установленіе нормальнаго взаимоотношенія ме-

жду распорядительскимъ и исполнительнымъ органами городского управленія. Исполнительнымъ органомъ его была избираемая думою городская управа съ городскимъ головой во главъ. Распорядительскимъ, надзирающимъ и контролирующимъ органомъ была городская дума въ составъ извъстнаго количества избираемыхъ поразрядно гласныхъ, представлявшая собою, какъ мы знаемъ, городское общество и дъйствовавшая его именемъ. Предсъдателемъ же думы опять-таки все тоть же городской голова. Вредъ такого совмѣстительства не трудно было понять. На него указывали мъстныя комиссіи, о немъ свидътельствовалъ опыть дореформенныхъ учрежденій. Противъ такого совмъстительства высказался даже министръ внутреннихъ дълъ Тимашевъ. Но Государственный совъть настояль на немъ, по очень простой причинъ, -потому что "совмъщеніе предсъдателя думы и управы въ одномъ лицѣ представляется важнымъ и для самого правительства, въ интересахъ котораго необходимо, чтобы во главѣ городского управленія стояло лицо, значеніе коего давало бы ему способы во-время сдерживать уелеченія и подлежащимъ образомъ направить общество". "Увлеченія", конечно, противоправительственныя; "направить", конечно, на путь правительству желательный...

### Условія дівятельности городского самоуправленія и ея результаты.

Въ какой обстановкѣ, при какихъ внутреннихъ и внѣшнихъ условіяхъ пришлось реформированному городскому управленію развивать свою дѣятельность?

Отъ своего дореформеннаго предшественника это управленіе не унаслъдовало почти ничего, кромъ пустого мъста, и ему пришлось начинать все съ самаго начала, все создавать заново. Но это еще въ лучшемъ случав. Гораздо болве труднымъ было его положение тамъ, гдв оказывалось невозможнымъ сразу приступить къ созидательной работъ, а предварительно необходимо было затратить, частью безплодно, огромное количество труда и усилій на очистку муниципальной арены оть завалившей ее невообразимо хаотической груды мусора, — являвшей собою образъ дореформеннаго хозяйства. Между темъ время не ждало. Уже самый факть введенія новаго всесословнаго городского управленія должень быль поставить муниципальному хозяйству рядъ новыхъ задачь, какимъ прежде не могло быть мъста. Въ еще большей мъръ появленію новыхъ задачь содвиствовалъ вызванный пореформенными условіями быстрый рость городовь. Читатель, незнакомый съ городскимъ хозяйствомъ, и вообразить себъ не можеть, съ какой головокружительной быстротой умножались и осложнялись въ пореформенную эпоху задачи городского управленія. Чтобы дать ему хотя слабое, хотя отдаленное представленіе объ этомъ, приведемъ изъ ци-

тированной уже книги С. А. Приклонскаго несколько строкъ, касающихся притомъ одной только области-народнаго здравія, да и то не всей этой области, а только части ея-общественной гигіены и санитаріи. "Города стали быстро застраиваться, — пишеть онъ, — чтобъ удовлетворить потребность въ жиль для новых пришельцевъ. Гдв прежде были сады, огороды, обширные дворы, тамъ теперь выстроены новые дома. Вмъсто старыхъ, небольшихъ одноэтажныхъ домовъ, теперь построены новые въ 5-6 этажей съ подпольнымъ жильемъ,эти дома исполины, убійцы общественнаго здоровья. Тёснота въ городахъ сдълалась ужасная, и все это на старой почвѣ, которая въ теченіе цълыхъ стольтій пропитывалась нечистотами... Кладбища, которыя прежде были далеко за городомъ, теперь уже очутились въгородской черть и совершенно переполнены трупами оть чрезмѣрно увеличившагося населенія. Городскія свалки нечистоть, по той же причинь, принимають въ себя ежегодно въ нъсколько разъ большую, чёмъ прежде, массу разлагающихся органическихъ веществъ... Въ то же время притокъ свъжаго воздуха извиъ сдълался затруднительнье, потому что вокругь городовъ лвса вырублены, а степи истощились и растительность ихъ оскудъла".

При всей огромности предстоявшаго новымъ учрежденіямъ сложнаго труда, ихъ положеніе могло бы быть значительно облегчено, если бы

къ ихъ услугамъ были извъстныя традиціи, опыть, практическій навыкъ. Но именио этого-то и не было. Все то, что въ этомъ смыслѣ осталось отъ прежняго городского управленія, могло им'єть только отридательное значение и должно было быть безусловно и всецило выброшено за борть. Положеніе, слѣдовательно, было таково, что, принимая къ своему разръшенію тъ или инын ставшія на очередь задачи, новое городское управленіе должно было затрачивать еще массу энергіи, труда и времени на выработку самыхъ методовъ и пріемовъ своей практической работы. Это часто до чрезвычайности замедляло удовлетвореніе самыхъ насущныхъ нуждъ, не говоря уже о томъ, какъ дорого приходилось населенію оплачивать ошибки и промахи, неизбъжно сопряженные съ неопытностью и непрактичностью. При всемъ томъ мы не сомнъваемся ни на минуту, что реформированное городское управленіе, благодаря заложенному въ немъ живому общественному началу, все-таки очень быстро выбилось бы на широкую торную дорогу, если бы тому не препятствовали дефекты его организаціи и тъ тяжелыя общія условія, въ которыхъ ему приходилось существовать.

Первымъ важнымъ тормозомъ была узость его компетенціи, особенно, трактованіе его, какъ исключительно хозяйственнаго органа. Это наиболѣе чувствительно связывало руки городскому самоуправленію какъ разъ тогда, когда у него являлось наиболѣе широкое и правильное пониманіе своихъ обязанностей, паиболѣе сильное стремленіе вы-

полнить ихъ въ согласіи съ дъйствительными жизненными интересами массы городского населенія.

Вторымъ весьма важнымъ тормозомъ была крайняя неудовлетворительность избирательной системы. Имъя цълью "не допустить преобладанія большинства надъ меньшинствомъ", т.-е., низшихъ классовъ надъ высшими, трехразрядная система въ дъйствительности привела поглощенію третьеразряднаго экономически слабаго большинства имущественно сильнымъ меньшинствомъ первыхъ двухъ разрядовъ. Судьба городского управленія очутилась, благодаря этой систем'в, почти всецьло въ распоряжении небольшой группы напболже крупныхъ торговцевъ и домовладъльцевъ. По особому характеру русскихъ городовъ, являющихся собственниками подчасъ огромныхъ вемельныхъ владаній въ насколько десятковъ тысячъ десятинъ, - это сказалось прежде всего въ земельной политикъ городскихъ управленій. Частью сказалось это въ свободномъ и безнаказанномъ присвоеніи себъ крупными хищниками городскихъ владвній, особенно жевъ такой системъ эксплоатаціи городскихъ земель, которая отдавала нуждающуюся въ нихъ земледъльческую массу городского населенія въ руки крупныхъ земельныхъ барышниковъ и кулаковъ. На счеть правящаго же торговопромышленнаго меньшинства должно быть отнесено усиленное стремленіе къ учрежденію въ интересахъ этого меньшинства городскихъ банковъ, еще болве усиленное расхищеніе ихъ, и въ результатъ цълая эпидемія банковскихъ краховъ, ознаменовавшая первое пореформенное десятильтіе и очень дорого обошедшаяся массъ городского населенія. Наконецъ, если окраины были сильно запущены, въ то время какъ прилагались усиленныя заботы о "благольніи" городскихъ центровъ; если было мало элементарныхъ школъ, не было доступной медицинской помощи; если опвночный сборъ и сопряженныя съ домовладъніемъ повинности падали наименьшей тяжестью на крупныхъ домовладъльцевъ; если усиленно облагались мелкая торговля и мелкіе промыслы; если, вообще, интересы мелкаго обывателя находились въ забвеніи, -то все это опять-таки нужно отнести на счеть трехразрядной системы. Однако, нътъ худа безъ добра. Именно страдательная роль мелкаго третьеразряднаго обывателя заставила его относиться особенно чутко ко всему, творившемуся въ области городского общественнаго управленія, заставила его съ особенной настойчивостью стремиться къ усиленію вліянія его представительства на ходъ и направленіе городскихъ дѣлъ. Избирательная система лишала его возможности усилить это представительство количественно; естественно было явиться идей о сугубой въ такомъ случав важности его качественнаго усиленія. Третій разрядъ избирателей началъ поэтому усиленно проводить въ гласные людей съ высшимъ и среднимъ образованіемъ \*). И стремленіе третьяго

разряда къ такого рода улучшенію состава своихъ гласныхъ было такъ велико, что, напр., на последнихъ выборахъ, наканунъ упраздненія Городового полож. 1870 г., количество гласныхъ со среднимъ и высшимъ образованіемъ по третьему разряду сразу увеличилось на 72%, \*)... Именно этому разряду реформированное городское управление въ значительной мфрф обязано тъмъ, что, несмотря на сознательное устраненіе законодателемъ интеллигенціи въ лицъ квартиронанимателей, на муниципальной арент все-таки появилось значительное количество просвъщенныхъ и энергичныхъ общественныхъ дъятелей, правильно понимавшихъ свои задачи и свои обязанности по отношенію къ массъ городского населенія. Такое улучшеніе состава городского представительства, вопреки данной избирательной системь, могло бы дать чрезвычайно полезные результаты, если бы... не третій тормозъ въ лица правительственной администраціи.

Бюрократіи не могла быть понутру даже та ограниченная "самостоятельность", которою пользовались города. Администрація дѣлала все зависящее оть нея, чтобы окончательно свести эту самостоятель-

<sup>\*)</sup> Имуществен. цензъ, установлен. Гор. Полож. 1870 г., былъ не настолько высокъ, чтобы представлялось невозможнымъ, особенно, когда того требовалъ обществен-

ный интересъ, пріобрѣтеніе его спеціально для выборныхъ цѣлей.

<sup>\*)</sup> Это стремленіе, что особенно важно, сказалось не только на думахъ, но и на составѣ городскихъ управъ. По нашимъ вычисленіямъ, въ этомъ составѣ среди лицъ, вышедшихъ изъ рядовъ І разряда, людей со среднимъ и высшимъ образованіемъ было 37,7%, изъ второго—38,4%, а изъ третьяго—43,2%, (См. Г. И. Шрейдеръ: "Наше Городск. общ. управл". т. І, стр. 20—24).

пость къ нулю, что было совсемъ уже не трудно. Надворъ за законностью дыйствій городского управленія быль возложень на губернатора съ состоящимъ при немъ губернскимъ по городскимъ дъламъ присутствіемъ. Составъ же присутствія быль не таковъ, чтобы оть него можно было ожидать не только энергичнаго, но даже какого-нибудь противодъйствія губернаторскимъ покушеніямъ на самостоятельность городского управленія. Не трудно привести сотни случаевъ, когда губернскія по городскимъ діламъ присутствія, услуживая губернатору, подъ видомъ возстановленія законности самымъ грубымъ образомъ вмѣшивались въ существо думскихъ распоряженій. Это во-первыхъ. Вовторыхъ, сколь категорически ни признавалъ бы законъ самостоятельности общественнаго самоуправленія, — это признаніе имъеть нулевое значение тамъ, гдъ отсутствують гарантіи личности. Обыватель, хотя бы и въ почетномъ званіи гласнаго думы, ръшительно ничьмъ не былъ гарантированъ отъ беззаконія и произвола администраціи, которая не ственялась доходить до прямыхъ угрозъ, особенно по адресу наиболъе ей ненавистной и наиболъе преслъдуемой ею думской интеллигенціи, когда добивалась оть думы какого-нибудь желательнаго ей постановленія. Икакъ часто запуганныя городскія думы сліно и послушно творили волю не только губернаторовъ, но и полицеймейстеровъ, исправниковъ и даже увы! - полицейскихъ приставовъ, когда послъдніе принадлежали къ числу губернаторскихъ "любимцевъ"...

Четвертымъ огромной важности тормозомъ была ограниченность бюджетныхъ правъ городского управленія. При всѣхъ усиліяхъ городскихъ думъ, направленныхъ на изысканіе матеріальных средствь, рессурсы городскихъ кассъ, хотя бы и увеличиваясь изъ года въ годъ, все-таки не могли посивть за ростомъ потребностей. Между тъмъ все большая и большая часть этихъ рессурсовъ поглощалась обязательными расходами. Въ какой мфрф трагическимъ было, благодаря этому, положение городского финансоваго хозяйства, можно судить по следующему примеру: по росписи города Екатеринослава на 1891 г. однихъ только обязательныхъ расходовъ предстояло произвести 294.870 руб., а всѣхъ доходовъ по смъть по самому щедрому исчисленію, предвидѣлось всего 277.667 руб. При такихъ условіяхъ кое-какъ удовлетворять мъстныя городскія нужды оказывалось возможнымъ только путемъ накопленія огромныхъ недоимокъ по казеннымь повинностямь и огромныхъ долговъ казнъ по невыполненнымъ обязательнымъ расходамъ. Это давало администраціи законный поводъ для репрессій и открывало путь для сугубаго давленія на городское управленіе...

Тъмъ не менъе, городское общественное управленіе, организованное Городовымъ положеніемъ 1870 г. хотя и связанное, и стъсненное, и гонимое, все-таки было самоуправленіемъ. И туть—разгадка того, почему, несмотря на всъ неблагопріятныя внутреннія и внъшнія условія, оно въ конечномъ итогъ сдълало не мало, даже весьма много для улуч-

шенія условій быстро развивавшейся городской жизни, для удовлетворенія многоразличныхъ нуждъ и интересовъ. Уже спустя первое десятилътіе, слъдовательно, періодъ по новизнъ дъла, наиболъе трудный и наименъе продуктивный, когда новыя городскія учрежденія не успъли даже какъ слъдуеть наладиться со своей работой, уже въ 1880 г. сенаторская ревизія констатируєть значительный прогрессь въ различныхъ отрасляхъ городского хозяйства. Особенно отмъчается при этомъ значительное увеличение средствъ народнаго образованія, усиленіе охраны пожарной безопасности и т. п. А вотъ нъсколько интересныхъ цифровыхъ данныхъ, заимствуемыхъ нами изъ офиціальныхъ "отчетовъ о денежныхъ оборотахъ городскихъ кассъ" и относящихся къ 1871 г., т.-е. къ первому году дъятельности реформированныхъ городскихъ учрежденій и къ ея заключительному періоду—1889 году. Въ 1871 г. городовъ съ бюджетами свыше 200.000 руб. было всего 10, въ 1889 году такихъ городовъ насчитывается уже 39. Въ 1871 г. средній городской бюджеть\*) не превышалъ 29.443 руб., а въ 1889 г. онъ поднялся уже до 77.809 руб. Что это крупное увеличеніе должно быть отнесено не только на счеть естественнаго роста городовъ, но и на счеть дъятельности городскихъ управленій, легче всего убъдиться, обратившись къ отрасли, въ которой вліяніе иниціативы и творческой деятельности городского управленія должно было сказаться съ особенной силой. Въ 1871 г. русскій городъ въ среднемъ получаль дохода съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ и оброчныхъ статей 7.435 руб., а въ 1889 г. онъ получаеть уже слишкомъ втрое больше—24.778 руб. Это—результать упорядоченія земельнаго хозяйства и, въ особенности, созданія ряда новыхъ доходныхъ городскихъ сооруженій и предпріятій. Обратившись къ расходному бюджету, нельзя не обратить вниманія на такое улучшеніе, какъ значительное удешевленіе стоимости самаго городского управленія. Вначалъ расходы по его содержанію поглощали почти  $20^{0}/_{0}$ , т.-е., почти пятую часть расходнаго бюджета, а въ 1889 г. эти расходы поглощають уже только  $12^{0}/_{0}$ , но особенно интересны слъдующія цифры. Въ 1871 г. на содержаніе учебныхъ заведеній было затрачено 581.140 руб., въ 1889 г. 4.439.220 руб.—почти въ 8 разъ больше! Эта разница такъ огромна, что для точности сравненія даже нъть необходимости прибъгать къ среднимъ, хотя дёло идеть о различномъ количествъ городовъ (665 и 686). То же самое и относительно благотворительныхъ учрежденій. Въ 1871 г. на содержаніе ихъ израсходовано 785.977 руб., а въ 1889 г.—5.219.743 руб. Не такъ рѣзокъ, но все-таки весьма великъ рость заботь о народномъ здравіи. Въ 1871 г. на содержание городского состава затрачено медицинскаго

<sup>\*)</sup> Намъ приходится здѣсь приводить средиія выѣсто конкретныхъ общихъ итоговъ, потому что отчеты за разные годы трактуютъ о разномъ количествѣ городовъ; сравненіе конкретныхъ общихъ итоговъ, поэтому, не дало бы вполнѣ яснаго и точнаго представленія о происшедшей перемѣнѣ.

было 91.767 руб., а въ 1889 году-498.020 руб. Оказывается у реформированныхъ городскихъ учрежденій также весьма значительная, очень важная съ финансовой точки зрѣнія "способность накопленія". Въ 1871 г. общая сумма городскихъ капиталовъ не достигала 11.5 мил. руб., въ 1889 г. она превышаетъ уже 34 мил. руб. Въ 1871 г. только 12 городовъ обладали капиталами (запасными и неприкосновенными), превышавшими сумму 100 тыс., въ 1889 г. такими болѣе, чѣмъ стотысячными капиталами обладали уже 46 городовъ. Правда, вмъстъ съ тьмъ возросла и задолженность, въ 1871 г. только 5 городовъ имъли каждый свыше 100.000 руб. долгу, въ 1889 г. такіе болье, чымъ стотысячные долги числились уже за 35 городами. Но, во-1-хъ, это было неизбъжно, при томъ условіи, когда собственныя городскія средства поглощались по преимуществу обязательными расходами. Во-2-хъ, задолженность города совсимь не есть признакъ безхозяйственности. "Особенно характернымъ для прогрессирующаго городского хозяйства, повторимъ мы сказанное уже нами въдругомъ мъсть \*), --- является быстрое увеличение доходовъ отъ городскихъ предпріятій и не менье стремительный рость задолженности по займамъ... Если сравнить едва 9 мил. руб. городского долга въ Россіи съ суммою въ 262.017.000 ф. стр., въ которую опредъляется Фаулеромъ

задолженность англійскихъ городовъ, то станеть яснымъ, какую огромную роль въ развитіи городского хозяйства играють займы". Никакое серьезное улучшение городского благоустройства, требующее капитальных сооруженій, не можеть быть произведено безъ крупной единовременной затраты, которая отнюдь не можеть и не должна быть дълаема въ счеть текущихъ городскихъ средствъ, — во-1-хъ, потому, что ихъ для этого ръдко можеть оказаться достаточнымъ, во-2-хъ, потому, что это было бы нарушеніемъ элементарной справедливости. Капитальныя сооруженія предназначены служить не только данному, но и будущимъ поколвніямъ. Блага городского благоустройства этимъ поколвніямъ достанутся почти даромъ, почему же и не переложить на нихъ соотвътствующей части расходовъ на сооруженія, которыми эти блага обусловлены. И реформированное городское самоуправленіе, конечно, стало на совершенно правильный путь, когда, подобно европейской муниципальной демократіи, отр'вшилось оть боязни займовъ, -- боязни, столь характерной именно для архаическихъ городскихъ управленій. Возрасли долги, но вмъстъ съ тъмъ заложены основы городскому благоустройству и созданы новые солидные источники дохода для городскихъ финансовъ. Такимъ образомъ, принявъ отъ своего предшественника почти пустое мъсто, реформированное на началахъ самоуправленія городское общественное управленіе оставило своему преемнику — городскому управленію, пришедшему къ нему на смѣну

<sup>\*)</sup> См. статью: "Городское хозяйство" въ "Словаръ юридич. и государст. наукъ" подъ редакцій А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филиппова, вып. VI.

въ 1892 году,—прупное и цённое наслъдство. Неожиданность ли это? Нисколько, ибо такова могучая жизненная и творческая сила, присущая началу общественной самодъя-

тельности. Въ самой малой дозѣ, при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, но разъ только этой самодѣятельности дано мѣсто,—безплодной она остаться не можеть...

### ГЛАВА УП.

# Городъ и городское самоуправленіе въ Прибалтійскомъ крав въ первой половинв XIX вѣка.

(К. И. Ландера.)

Городъ въ жизни Прибалтійскаго края издавна игралъ исключительно видную роль, и для лучшаго уясненія посл'єдующаго развитія экономическихъ и соціальныхъ отношеній въ крат необходимо предварительно ближе ознакомиться съ исторіей его городскихъ центровъ, особенно въ первой половинт XIX столтія, когда они по всему своему строю столь ртако отличались отъ другихъ городовъ Россіи.

Наибольшій интересь въ этомъ отношеніи представляєть Рига, всегда являвшаяся сосредоточіемъ торгово-промышленной дѣятельности и духовной культуры края.

Рига—въ своей внутренней жизни—развивалась по типу германскихъ вольныхъ торговыхъ городовъ. Города Гамбургъ и Бременъ оказали сильное вліяніе на развитіе самоуправленія г. Риги, и въ городскихъ статутахъ столицы Прибалтійскаго края мы находимъ много общаго съ законами обоихъ знаменитыхъ нѣмецкихъ городовъ. Развитіе отношеній между отдѣльными

городскими сословіями и классами городского населенія въ Ригѣимѣеть также много общаго съ исторіей развитія коммунальной жизни германскихъ городовъ. Были, конечно, и различія, но они обусловливались особымъ положеніемъ Риги, гдѣ въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій была сосредоточена почти вся верховная власть надъ краемъ.

Какъ извъстно, Рига основана въ XIII стол. нъмецкими крестоносцами и монахами, которые обравовали впоследствіи привилегированное сословіе городскихъ патриціевъ-граждань или ратсгеровъ. Въ своихъ правахъ они были во всемъ равны рыцарямъ ордена меченосцевъ (впоследствіи тевтонцевъ), принадлежали къ свободному дворянскому сословію. За ними долго (до XIX стольтія) сохранялось ихъ привилегированное положеніе и связанныя съ нимъ права и преимущества, изъ которыхъ важнейшимъ было право выбирать членовъ магистрата (городского управленія) изъ своей среды. Пром'в гражданъ первоначальное паселеніе Риги составляли купцы и ремесленники, образовавшіе дв'в гильдіи: большую (купеческую) и малую (ремесленную). Городъ находился подъ верховною властью рижскаго епископа, резиденцією котораго онъ являлся. Зав'ядывавшій д'ялами города магистратъ представляль коллегіальное присутственное м'ясто, члены котораго сначала избирались гражданами на 1 годъ и исполняли разныя городскія должности.

Происхождение цеховъ въ Ригф относится къ XIV ст., когда впервые историки края упоминають о цехахъ ремесленниковъ. Въ XIV и XV ст. происходили распри между епископомъ и орденомъ, опиравшимся на крупное землевладъльческое дворянство, и во время этой борьбы политическое могущество магистрата сильно возросло. Съ расширеніемъ города, съ развитіемъ его экономической жизни, съ ослабленіемъ власти епископа, благодаря постояннымъ раздорамъ съ орденомъ, внутри самой городской общины возникла потребность въ сильной, организованной власти, которая твердою рукою направляла и регулировала бы разнообразныя теченія осложнившейся городской жизни. И эта власть образовалась въ лицъ магистрата, ставшаго въ концъ XV ст. полногосподиномъ города. властнымъ Уже съ XIV ст. ратсгеры занимали свои должности пожизненно. XVI ст. Рига представляла изъ себя богатую и сильную торговую республику. Но вскоръ начались внутренніе раздоры въ городской общинъ, вызванные несоотвътствіемъ установившагося политическаго строя съ экономическими интересами отдъльныхъ слоевъ городского населенія. Магистратъ превратился въ замкнутое корпоративное учрежденіе, отстаивавшее интересы высшаго городского сословія — гражданъ. Корпораціи остальной части городского населенія — купцовъ и ремесленниковъ, представлявшія собою интересы экономически сильныхъ группъ населенія, — стали настойчиво добиваться равноправнаго участія въ дълахъ городского само-управленія.

Начиная съ XVII ст. этою борьбою опредъляется весь ходъ исторіи внутренней жизни города. Съ подчиненіемъ города верховной власти Польши, Швеціи, а затымь Россіи, борьба эта особенно обострилась. Оба "низшія" городскія сословія надъялись при помощи верховной власти добиться осуществленія своихъ законныхъ притязаній, хотя въ борьбъ за свои права противъ магистрата оба сословія не всегда оставались на строго лойяльной почвъ, а иногда вступали на явно революціонный путь (такъ было, напр., во время т. н. "календарныхъ безпорядковъ" и при началъ царствованія Александра І).

Верховная власть колебалась, принимая то сторону магистрата, то сторону обоихъ сословій. Такъ, напр., подавивъ "календарные безпорядки"—возстаніе объихъ гильдій съ цълью добиться равноправія,—польское правительство чрезъ нъкоторое время (въ 1604 г.) склонилось на сторону гильдій и признало принципъ участія всъхъ городскихъ сословій (исключая чернора-

бочихъ, слугъ и группы туземцевъобывателей, которыхъ въ общемъ было немного) въ управленіи городскими дълами. Въ исключительномъ въдъніи магистрата было оставлено лишь судебное дъло. Еще ръшительнъе стало на сторону обоихъ сословій русское правительство Екатерины II; введеніемъ въ Ригъ Городового положенія 1786 г. быль нанесенъ сильный ударъ самовластію магистрата. Но Павелъ І въ 1796 г. снова возстановилъ магистрать, предоставивь ему полную и неограниченную власть надъ городомъ. Это вызвало сильное недовольство среди городского населенія, и начавшееся движеніе въ пользу широкой реформы городского самоуправленія снова привело къ Городовому положенію 1786 г.

Итакъ, въ началѣ XIX ст. мы въ Ригъ, а также и въ остальныхъ городахъ края застаемъ полное самодержавіе магистрата и сильную оппозицію противъ него со стороны объихъ гильдій, — оппозицію, скоро перешедшую въ открытую борьбу. Но прежде чёмъ приступить къ изложенію исторіи этой борьбы, слъдуеть разсмотрыть вкратив органивацію всесильнаго магистрата, которому было суждено сохранить свое положеніе, правда, съ нікоторыми измѣненіями и ограниченіями, до введенія Городового положенія 1870 г.

Какъ сказано выше, магистратъ представляль изъ себя замкнутую корпорацію, члены которой были связаны между собою тёсными узами общности кастовыхъ интересовъ, а также кровнаго родства. Половина членовъ магистрата въ

XIX ст. принадлежала къ высшему купеческому сословію, другая половина—къ такъ наз. сословію "литератовъ", т.-е. лицъ свободныхъ профессій въ болѣе узкомъ значеніи этого слова.

Должности членовъ магистрата были пожизненны. Освободившіяся вакансіи членовъ магистрата изъ сословія "литератовъ" замѣщались членами магистрата же по собственному выбору изъ числа чиновниковъ магистратской канцеляріи. Вакансіи членовъ-купцовъ замѣщались лицами купеческаго званія высшаго разряда по выбору старшинъ (эльтермановъ) большой гильдіи \*).

Законовѣды - литераты, желавшіе попасть въ число членовъ магистрата, должны были пройти нѣсколько ступеней службы въ магистратской канцеляріи. Поступали они туда въ званіи аускультантовъ, затѣмъ получали званіе нотаріусовъ, послѣ того — секретарей. Изъ секретарей они попадали въ члены магистрата, при чемъ строго соблюдалась очередь по старшинству.

Служащіе магистратской канцеляріи принадлежали къ высшимъ аристократическимъ семьямъ города, получали одинаковое воспитаніе и были товарищами со школьной скамьи. Отсюда—полнъйшее единодушіе и солидарность во всъхъ житейскихъ и служебныхъ дълахъ и строгая кастовая дисциплина. Число членовъ магистрата достигало 12—16 человъкъ. Магистратъ вполнъ са-

<sup>\*)</sup> Не слѣдуетъ смѣшивать рижскія гильдіи—корпораціи гражданъ разныхъ сословій—съ возникшими позднѣе т. н. купеческими гильдіями.

модержавно и безотчетно распоряжался судьбами города, его хозяйственными и административными дѣлами.

На городскія должности онъ назначаль лиць по своему собственному усмотрѣнію; въ его рукахъ была сосредоточена судебная власть надъ городомъ и его окрестностями по гражданскимъ и городскимъ дѣламъ, завѣдываніе полиціей города и округа, охрана общественнаго спокойствія и безопасности, надзоръ за порядкомъ и нравственностью, забота о внутренней и внѣшней торговлѣ, о благосостояніи всего городского населенія и т. д.

Такое всемогущество магистрата должно было имъть опору въ существующихъ экономическихъ отношеніяхъ. И дъйствительно, мы видимъ, что сила его основывалась на защить интересовъ купеческой аристократіи, ніскольких торговых домовъ, державшихъ въ своихъ рукахъ всю почти внѣшнюю и внутреннюю торговлю города и ревниво оберегавшихъ свои монопольныя права. Съ другой стороны магистрать защищаль права и привилегіи сословія "литератовъ", наследниковъ древнихъ патрипіевъ г. Риги—"гражданъ". Всъ же остальныя сословія были настроены враждебно по отношенію къ магистрату и добивались ограниченія его правъ, а то и полнаго упраздненія его власти. Однако, въ борьбъ сословій съ магистратомъ въ началь XIX ст. мы замычаемь крупныя перем'вны по сравненію съ тою же борьбою въ концъ XVI въка. Направленіе этой борьбы осталось то же, но зато содержание ея

пріобр'яло другой смысль. Тогда противъ магистрата, какъ представителя интересовъ высшаго городского сословія (граждань), стояло все купечество въ цъломъ, теперь же силы оппозиціи раскололись: часть купечества проникла въ самый магистрать, завоевала его и сдълала орудіемъ своей классовой борьбы, а въ оппозиціи оказалось, по преимуществу, только мелкое купечество да ремесленная гильдія. Это перемъщение борющихся общественныхъ силъ знаменовало собою побъду крупнаго торговаго капитала въ жизни городовъ и нарожденіе средней городской буржуазіи.

Въ началѣ XIX ст. въ городахъ еще прочно держался цеховый бытъ, достигшій однако уже кульминаціоннаго пункта своего развитія.

Пріемъ въ цехи быль очень ограниченъ и стъсненъ разными обременительными для вновь поступающихъ условіями-требовалось, напр., свидетельство о свободномъ (не отъ туземныхъ, крѣпостныхъ, родителей) и законномъ рожденіи, объ изученіи соотвътствующаго ремесла въ качествъ подмастерья и т. д. Чтобы сдълаться мастеромъ подмастерье долженъ былъ удовлетворительно сдълать пробную работу въ присутствіи судей - мастеровъ; послѣ удовлетворительнаго исполненія работы испытуемый представлялся альдтрихтеру для утвержденія въ званіи мастера; послъ утвержденія онъ выставляль обильное угощение судьямъ и товарищамъ. Однако, вновь утвержденный цеховой долго еще быль лишенъ права выставлять вывъску, пока онъ пріобрьталь права гражданствапутемъ приписки къ третьему сословію, что опять было сопряжено съ расходами. Третье городское сословіе въ Ригѣ составляли мастера всѣхъ цеховъ, которыхъ насчитывалось въ ней до 1000 человѣкъ. Третье сословіе еще называлось по старому обычаю малою гильдіею. Собранія малой гильдіи происходили одинъ разъ въ году. Каждый цехъ выбиралъ на два года старшину (эльтермана) и двухъ помощниковъ старшины. Во время засѣданій гильдіи эльтерманы совѣщались особо въ т. н. комнатѣ старшинъ.

Граждане Риги, принадлежащіе къ одному изъ упомянутыхъ сословій, пользовались всёми гражданскими правами и преимуществами, были освобождены отъ всёхъ чрезвычайныхъ повинностей, въ томъчислё отъ рекрутчины.

Особо стояли т. н. "обыватели", паріи города, образовавшіе четвертое сословіе (І-магистрать, ІІ-купечество, III — цеховые мастера). Обыватели состояли, по преимуществу, изъ туземцевъ — латышей и эстовъ, населявшихъ предмѣстья города, форштадты. Обыватели имѣли право владъть собственностьюземлею и домами въ городъ и окрестностяхъ. Но магистратъ неоднократно нарушаль это право — дома обывателей часто сжигались или ломались, если этого, по мнънію магистрата, требовали общественные интересы города; земли отчуждались въ пользу города. Такимъ образомъ, право владвнія землей и другой недвижимостью сводилось для обывателей въ значительной степени къ праву временнаго пользованія ими.

Выли среди обывателей ремесленники и мастеровые низшаго разряда — первая брешь въ цеховомъ стров ремесленной жизни города. Этихъ ремесленниковъ терпѣли, для нихъ создали особыя организаціи, т. н. амты, имфвшіе нфкоторое внфшнее, организаціонное сходство съ цехами, но они были лишены всъхъ присвоенныхъ цехамъ правъ и преимуществъ. Латыши сами по себъ составляли особый амть, особое сословіе служилыхъ людей, т.-е. слугь или лицъ, находящихся въ услуженіи. Въ латышскій амть принимались лишь върные, испытанные слуги нѣмцевъ.

Въ 1803 г. въ Ригъ насчитывалось 37.000 жителей обоего пола, изъ нихъ до 16.000 нѣмцевъ. Гражданъ всъхъ 3-хъ сословій было 2,200 ч., свободныхъ вольнонаемныхъ рабочихъ и слугъ-2.500 ч. Податныхъ душъ числилось до 15.000 ч., войска было 13.000. Обывателей и вообще лицъ туземнаго происхожденія (эстовъ и латышей) было до 8.000 ч. Въ 1810 г. населеніе форштадтовъ составляло всего 5,933 ч. До 1808 г. ввозъ Риги достигалъ 5.000.000 рублей, вывозъ-6.000.000 руб. въ годъ. Въ 1808 г., благодаря войнь со Швецією, наступилъ упадокъ торговли, продолжавшійся до 1817 г. Число кораблей, посътившихъ рижскую гавань въ 1805 г., достигало 2.084. Ежегодный приходъ города составляль 183.000 руб., расходъ—187.000 руб. Въ дъйствительности, въ городскую кассу поступало всего 173.000 руб., такъ что ежегодный дефицить города достигалъ 14.000 руб., а долгъ города въ 1803 г. равнялся 364.000 р.

Нѣкоторыя обременительныя оброчныя статьи сильно стѣсняли гражданъ низшихъ сословій, что тоже возбуждало сильное недовольство. Хозяйственныя неурядицы и послужили ближайшею причиною движенія 1801—2 гг., направленнаго противъ магистрата.

До изданія Свода м'єстныхъ узаконеній для губерній остзейскихъ Рига не имѣла общаго городового уложенія. Уставы различныхъ городскихъ учрежденій и сословій не были между собою согласованы. Правда, существовало т. н. рижское городское право, начало которому было положено еще въ XIII ст. Оно называлось иначе еще городскими статутами и содержало въ себъ до 400 статей, обнимавшихъ собою уголовное и гражданское судопроизводство, полицейское, торговое, морское и вексельное право. Но послъдняя редакція рижскаго городского права относилась къ 1768 г., а съ тъхъ поръ многое измънилось во внутренней жизни города; измънившіяся экономическія условія и формы хозяйственной жизни не соотвътствовали устарълой регламентаціи; ощущалась настоятельная необходимость въ новыхъ формахъ юридическаго строя, въ новомъ законодательствъ. Въ частности, сильно устаръли и стъсняли развитіе ремеслъ законы о цехахъ (шраги). Когда же, словно на-зло назрѣвшей потребности, последовало возстановленіе магистрата, — недовольство гражданъ приняло форму открытыхъ волненій. Правда, возстановить магистрать въ его дореформенномъ видъ, какимъ онъ былъ до шведскаго и польскаго господ-

ства, не удалось. Были сохранены всѣ ограниченія правъ магистрата, сдъланныя польскимъ и шведскимъ правительствами; была сохранена т. н. касса-коллегія, въдавшая хозяйственную часть города, хотя фактически она находилась подъ контролемъ магистрата и передъ нимъ несла фактическую отвътственность за исправное веденіе городского хозяйства; были оставлены учрежденные въ Ригѣ цензурный комитетъ и медицинское управленіе, отнявшіе у магистрата часть его функцій. Но и реформированный магистрать не удовлетворяль граждань объихъ гильдій, добивавшихся реформы городского самоуправленія на началахъ раноправнаго участія всёхъ гражданъ 3-хъ сословій въ управленіи городскими д'влами.

Столкновеніе произошло изъ-за дефицита, который магистрать предлагалъ покрыть путемъ повышенія квартирнаго налога или займа, а граждане объихъ гильдій воспротивились этому и предлагали подвергнуть коренному пересмотру всю налоговую систему. Оппозиція организовалась еще въ 1800 г.: образовался комитеть граждань, открывшій кампанію противъ магистрата. Когда возникъ конфликтъ изъ-за дефицита, комитеть граждань взяль все дёло въ свои руки и потребовалъ оть имени объихъ гильдій реформы городского самоуправленія. Правительство въ этомъ дѣлѣ приняло сторону магистрата. Указомъ 1802 г. было повельно учредить особый комитеть для урегулированія квартирнаго налога и одновременно наряжено судебное слъдствіе по поводу происшедшихъ "безпорядковъ". Было также выпущено воззваніе къ гражданамь Риги, чтобы они спокойно дожидались результатовъ работъ комиссіи. "Зачинщики" были преданы суду, однако Александръ I, въ бытность свою въ Ригв. въ 1802 г., простиль ихъ. Но граждане продожали настойчиво добиваться своего. "Безпорядки" возобновились въ томъ же 1802 году. Во главъ оппозиціи сталь гражданинъ Клеманъ. Ему было поручено представить на высочайшее имя прошеніе о нуждахъ и желаніяхъ гражданъ отъ имени городской общины. Прошеніе это, препровожденное сенатомъ на заключение мъстнаго генералъ-губернатора, содержало въ себъ слъдующие основные пункты требованій оппозиціи: 1) введеніе въ Ригѣ общаго Городового положенія 1786 г.; 2) предоставленіе всвмъ гражданамъ (исключая обывателей) участія въ управленіи городскими дълами-квартирною кассою, церквами, школами, больницами; 3) потребовать у магистрата подробнаго отчета объ управленіи городскими дълами и взыскать съ него причиненные городу за время его хозяйничанья убытки; 4) снаряженіе особой комиссіи для разсмотрѣнія и провѣрки всего городского хозяйства, при чемъ половина членовъ комиссіи должна состоять изъ выборныхъ членовъ-гражданъ.

Къ этому прошенію была приложена обстоятельная объяснительная записка "о состояніи г. Риги и ея гражданскомъ управленіи", заключающая въ себъ ръзкую критику олигархическаго управленія магистрата. "Магистрать вкупъ со скамьею старшинъ деспотически вла-

ствуеть надъ 30.000 населеніемъ города", говорилось въ запискѣ. Старая система управленія является причиной всѣхъ затрудненій и неурядиць въ дѣлахъ города. Кромѣ того въ запискѣ проводилась подкрѣпленная рядомъ фактическихъ дать мысль, что нынѣшнее хозяйство города пришло въ упадокъ по сравненію съ прежнимъ, когда господствовала дума.

15 декабря 1802 г. должно было состояться собраніе представителей всъхъ городскихъ сословій для выборовъ въ попечительство о бъдныхъ. И это собраніе приняло совсѣмъ другой характеръ. На него явились 43 купца I гильдіи (купеческой), 20 нѣмцевъ, 23 русскихъ \*) и масса мелкихъ торговцевъ. Собраніе, состоявшее, по преимуществу, изъ представителей оппозиціи, занялось обсужденіемъ вопроса о реформъ городского самоуправленія. Уже въ самомъ началъ совъщанія съ него удалились представители и сторонники старой системы. Оставшеся большинствомъ 150 гол. противъ 2-хъ постановили ходатайстовать предъ высочайшею властью о введеніи въ Рига общаго Горопового положенія и выбрали для этого 4 депутатовъ, въ томъ числъ Клемана. Скамья старшинъ категорически отказалась примкнуть къ "бунту". Въ заключение были составлены протоколъ засъданія и

<sup>\*)</sup> Русскіе примкнули къ движенію потому, что были стѣснены въ своихъ торговыхъ и прочихъ гражданскихъ правахъ и занимали почти одинаковое положеніе съ иностранцами. Иностранцы же въ Ригъ образовали особую гильдію, т. н. гильдію черноголовыхъ.

прошеніе къ генераль-губернатору, заключающее въ себъ требованіе сдълать соотвътствующія измъненія въ городскомъ самоуправленіи. Со своей стороны магистрать и 70 именитыхъ рижскихъ купцовъ составили протесть противъ дъйствій незаконнаго собранія гражданъ и просили оставить въ полной силъ и неприкосновенности всъ старые порядки. Однако, граждане успѣли подать свое прошеніе нѣсколько раньше. 16 января 1803 г., въ отвътъ на прошеніе граждань, последовалавысочайшая резолюція, коей повельвалось прекратить всякія "препирательства" между гражданами по вопросу объизмънени рижскаго городского самоуправленія до разрѣшенія этого вопроса въ установленномъ порядкъ. Вскоръ послъ этого ландратомъ Сиверсомъ былъ произведенъ опросъ городскихъ сословій о желательности и своевременности предполагаемой реформы. 21 марта 1803 года быль учрежденъ комитеть для пересмотра мъстнаго городового положенія, но въ этомъ комитеть оказался лишь одинь убыжденный сторонникъ реформы, нъкій Раве, котораго въ слѣдующемъ, 1804 г. смъстили. Остались въ комитетъ одни лишь сторонники старой системы, задача котораго такимъ образомъ свелась къ подновленію стараго строя.

Въ результатъ работы комиссіи привели къ слъдующему: 1) выборы членовъмагистрата изъ сословія "литератовъ" производятся не только изъ числа магистратскихъ секретарей, но и другихъ лицъ, изучившихъ юридическія науки; 2) составъ магистрата увеличивается 2 члена-

ми-гражданами; 3) аппеляціи по гражданскимъ дъламъ магистрата направляются непосредственно въ сенать; 4) въ выборахъ городского проповѣдника участвують оба сословія (оть каждаго сословія по 7 депутатовъ, всего — 21 депутатъ, отъ магистрата — 7 депутатовъ); 5) учреждается особое экономическое управленіе города, дъйствующее подъ контролемъ сословій, съ предоставленіемъ магистрату въ извъстныхъ случаяхъ отмѣнять рѣшенія его; 6) учреждается особая квартиртирная комиссія; 7) упраздняются древнія постановленія (шраги) о собраніяхъ и совъщаніяхъ гражданъ большой и малой гильдіи; 8) изм'ьняются нъкоторые пункты стараго торговаго права; 9) возбуждается ходатайство о передачи городу таможенныхъ доходовъ (75.000 рублей ежегодно) и объ освобожденіи города отъ содержанія крѣпостныхъ сооруженій и артиллеріи, что стоило ежегодно до 20.000 рублей, Кромф того комитеть изготовиль докладъ о состояніи рижскаго городского самоуправленія и о необходимыхъ реформахъ. То были незначительныя частичныя уступки, но и ихъ удалось осуществить только постепенно. Чрезъ 3 мѣсяца на докладъ комитета послъдовала высочайшая резолюція, что записки, проекты и соображенія комитета будуть приняты во вниманіе при дальнъйшей законодательной разработкѣ этого вопроса, а пока-все осталось по-старому!

Слегка подновленный предыдущими реформами магистрать продолжаль властвовать. Недовольство граждань, однако, не улеглось. Когда

происходили выборы въ комиссію по урегулированію квартирнаго налога, снова была сдълана попытка устранить магистрать оть участія въ этомъ дѣлѣ, что, однако, не удалось. Комитеть образовался изъ представителей всёхъ сословій, въ томъ числѣ магистрата. Въ этотъ комитеть между прочимъ вошелъ ольдерманъ лигеровъ (грузчиковъ), латышъ Кальнингъ. Предсъдателемъ былъ членъ магистрата Бульмерингь, ярый защитникъ стараго строя, оставшійся на своемъ посту, несмотря на единодушные протесты сословій — губернаторъ утвердилъ его въ званіи предсъдателя. Оппозиція создавала всевозможныя препятствія работамъ комиссіи, рѣшивъ использовать ее въ агитаціонныхъ цёляхъ противъ магистрата; попутно были раскрыты многія важныя злоупотребленія и преступленія магистрата по управленію ділами города. Работы комиссіи закончились въ 1807 г. По ходатайству комиссіи городъ былъ освобожденъ отъ поставки топлива и освъщенія на цитадель, флотскую команду и др. учрежденія, что нѣсколько сократило расходы квартирной кассы.

Въ общемъ, дѣятельность комитета по реформѣ городского самоуправленія дала слѣдующіе результаты: 1) состоялось объединеніе судебной, полицейской и распорядительной власти магистрата въ лицѣ ратсгеровъ (Ratshern), непосредственно подчиненныхъ магистрату; 2) быль возстановленъ т. н. словесный (устный) судъ и расширены его компетенція и власть въ предѣлахъ города и его окрестностей; 3) учрежденъ особый постоянный комитеть для надзора за торговлею города; 4) для выборовъ (активныхъ и пассивныхъ) на городскія должности установлень высокій имущественный цензъ; 5) ссхранены всв ограниченія при пріемъ въ каждую изъ трехъ гильдій; 6) латыши попрежнему остались лишенными правъ гражданства. Дальше реформа коснулась цехового быта: быль разрёшень пріемъ учениковъ свободнаго (не туземнаго) происхожденія безъ различія племени и въроисповъданія, понижегы расходы по пріобр'втенію званія разрѣшено мастера, заниматься "свободными" ремеслами, не приписываясь къ цеху, каждому "желающему снискивать себъ пропитаніе трудами рукъ своихъ", за исключеніемъ цеховыхъ учениковъ, подмастерьевъ, солдатъ и крѣпостныхъ людей. Въ такомъ видъ "обновленный магистрать просуществоваль до 1845 г., когда былъ опубликованъ "Сводъ мъстныхъ узаконеній для губерній остзейскихъ".

Въ 1816 г. въ Ригѣ были учреждены биржевой комитеть и биржевое общество. Биржевой комитеть состояль изъ 15 лицъ, избиравшихся на 5 льть биржевымь обществомь. Въ составъ биржевого общества входили всѣ купцы и торговые люди. Члены магистрата могли участвовать въ составъ биржевого о-ва, но не могли быть избираемы въ биржевой комитеть. Биржевому о-ву было предоставлено: 1) дѣлать представленія объ устраненіи злоупотребленій, объ улучшеніи отдѣльныхъ отраслей торговли и мореплаванія, 2) покровительствовать и надзирать

за частными торговыми заведеніями, не подлежащими правительственному надзору.

Съ 1818 г. открылись работы комиссіи по составленію свода м'єстныхъ узаконеній при ближайшемъ участіи ландрата Самсона, но только въ 1830 г. быль законченъ сводъ мъстныхъ узаконеній о правахъ состоянія и въ 1831 г.-вей остальныя части свода: законы гражданскіе, уставы судопроизводства уголовнаго и гражданскаго и т. д. Послъ того для провърки работъ комиссіи были образованы т. н. губернскіе комитеты изъ представителей дворянства, городовъ и правительственныхъ чиновниковъ. Туда и были переданы всв вновь разработанные законы; комитетомъ были сдѣланы кое-какія поправки, затымь законы поступили въ ревизіонный комитеть. послъ чего уже началось постепенное опубликование ихъ.

Законы эти носили тоть же палліативный характерь, что и вст предыдущія "реформы" магистрата, и цёлью ихъ было, — какъ откровенно высказалъ одному члену комиссіи видный участникъ и дёятель ея, Сперанскій, — возможно лучше оградить права дворянъ-пом'єщиковъ и вообще высшихъ сословій, сохранить старый порядокъ, или, вёрнёе, укр'єпить его новыми средствами. Но средства эти плохо д'єйствовали—жизнь шла своимъ чередомъ, вырывая уступку за уступкой у защитниковъ стараго строя.

Опубликованію свода мѣстныхъ узаконеній предшествовала ревизія городского устройства отдѣльныхъ городовъ, обнаружившая многіе крупные недостатки стараго поряд-

ка, которые реформисты тщетно пытались замазать своими жалкими палліативами. Ревизія города Риги обнаружила крайне небрежное веденіе городского хозяйства; долгь города возросъ до 600.000 рублей, ежегодный дефицить достигаль 50.000 рублей. Граждане обременялись весьма тягостными и непосильными налогами и податями. Сборъ за прописку въ т. н. обывательскую книгу достигаль: съ купцовъ І гильдіи 80 руб., II-60, III-40 руб, съ мастеровъ-20 руб. Кромф того взимался еще промысловой налогъ съ купцовъ I гильдіи ежегодно—35 руб., II—17 р. 50 к., III—8 руб., съ капиталистовъ-17 р. 50 к., ученыхъ и литератовъ — 10 рублей, торговыхъ комиссіонеровъ 2-хъ разрядовъ-7 р. 50 и 3 р. 50 к., ремесленниковъ 1 и 2 разряда-5 и 3 р., мъщанъ или, какъ ихъ тогда называли, лицъ мѣщанскаго оклада-2 рубля. Приписка къ мъщанскому окладу обходилась не дешевле 100 руб.: единовременный сборъ-70 рублей, ежегодная подушная подать—по 9 рублей за взрослаго члена семьи, канцелярскіе расходы-4 р. 50 к. Званіе мастера обходилось не дешевле 300-600 рублей. Подушная подать въ Ригѣ въ 1841—48 гг. составляла для цеховыхь-9 рублей, для мѣщань-9 руб., для т. н. вольныхъ людей—6 руб., для слугь—3 р. 50 к. Съ 1840 г. рижскіе мъщане и ремесленники, не приписанные ни къ одной изъ гильдій, платять подушную подать, отбывають рекрутскую повинность частью натурой, частью деньгами и отвѣчають круговой порукой за своевременный и полный взносъ всъхъ

причитающихся съ нихъ платежей. Они несуть всѣ повинности и налоги, но совершенно устранены участія въ раскладкѣ платежей. Законъ предоставляеть имъ возможность заниматься извёстнымъ ремесломъ-это необходимо для взысканія съ нихъ причитающихся платежей; за ними обезпечена свобода труда, профессіи, ноони лишены всъхъ правъ и привилегій, предоставленныхъ хамь-свободы собраній, права участія въ городскомъ самоуправленіи и т. д.

Въ томъ же родѣ шло развитіе городской жизни и въ Либавъ. Подобно Ригъ, Либава была основана тоже въ XIII ст. въ качествъ торговой колоніи. Права города были предоставлены Либавъ въ 1625 году курляндскимъ герцогомъ Фридрихомъ. Либава представляеть собою чистый типъ торговаго города, съ чисто купеческимъ и ремесленнымъ населеніемъ, свободнымъ отъ всякихъ дворянскихъ традицій. Торговое значеніе города особо возросло въ началѣ XIX ст. Въ 1818—20 г. торговые обороты города ежегодно достигали 5—6.000.000 рублей. За границу было вывезено товаровъ въ 1818 году на сумму 1.100.000 рублей, въ 1831 году-на 1.400.000 руб. Предметы вывозаразное сырье, хлѣбъ, лѣсные матеріалы и т. п. Вся почти внѣшняя торговля находилась въ рукахъ нъсколькихъ крушныхъ нѣмепкихъ фирмъ, составлявшихъ аристократію города. Внутренняя сухопутная торговля города была тоже довольно значительна. Либава вела торговлю съ сосъднею Литвой, Лифляндіей и

Курляндіей. Литовцы привозили въ городъ — по преимуществу зимой, когда устанавливался санный путь, ленъ, пшеницу, льняное съмя, пеньку, курляндскіе латыши-рожь, ячмень, шерсть и т. д. Зимою дороги, прилегающія къ Либавѣ, имѣли очень оживленный видь; торговые караваны тянулись въ городъ и обратно длинными вереницами; создался и особый классъ людей, занимавшихся извозомъ, по преимуществу, изъ крестьянъ-бобылей. Къ тому же времени относится расцвъть корчемь-постоялыхъ дворовъ съ продажею крыпкихъ напитковъ. Корчемъ по всей губерніи насчитывалось до 1400 и были онъ расположены по всвиъ большимъ дорогамъ на разстояніи 3—9 версть одна оть другой. Принадлежали онъ помъщикамъ, которые сдавали ихъ въ аренду за высокую плату; однако, несмотря на это, арендаторы-корчмари тоже получали значительный доходъ. Либава славилась еще своими судостроительными верфями; суда мъстныхъ купцовъ-21-были выстроены на либавскихъ же верфяхъ. Кромъ того либавскіе судостроительные мастера получали заказы даже изъ-за границы. Число либавскихъ жителей достигало 6000 и сословноклассовая группировка ихъ была та же, что и въ Ригѣ, съ тою только разницею, что здъсь высшее сословіе составляли богатьйшіе купцы, въ рукахъ которыхъ и находился магистрать. Самую незначительную группу населенія составляли туземпы-латыши.

Типичнымъ дворянскимъ гнѣздомъ, столицею земельной аристократіи Курляндіи былъ городъ Митава, бывшая резиденція Курляндскаго герцогства. Здёсь сосредоточивалось административное управленіе губерній, всё губернскія присутственныя м'ёста. Здёсь же засёдаль дворянскій ландтагь и находился центръ дворянскаго самоуправленія. Торговое значеніе города было весьма незначительно.

Что касается развитія другихъ небольшихъ городовъ края, то оно представляеть собою мало любопытнаго. То были, по преимуществу, административные центры со слабо развитою торговлей, съ населеніемъ въ 500-2000 человъкъ и значительной роли въ хозяйственной жизни края они никогда не играли. Населеніе ихъ состояло въ Лифляндіи, по преимуществу, изъ нъмецкихъ ремесленниковъ и торговцевъ, а въ Курляндіи—изъ евреевъ. Въ первой половинъ XIX ст. датыши и эсты повсюду составляли меньшинство городского населенія края. Въ небольшихъ городахъ были двѣ гильдіи: 1) большая, купеческая, и 2) малая, ремесленная. Дёлами города управляль магистрать, состоявшій изъ 8-10 членовъ. Школьнымъ дъломъ завъдывала консисторія, состоявшая изъ священниковъ и ратсгеровъ. Увздный физикъ (врачь) въдалъ дъломъ народнаго здравія.

Съ сороковыхъ годовъ въ Прибалтійскомъ крав наблюдается нѣ-который упадокъ торговли; это произошло благодаря введенію новой таможенной системы, сильно стѣснившей внѣшнюю торговлю. Особенно пострадала торговля Либавы, гдѣ торговые обороты съ 1840 г. до 1860 г. упали съ 5.000.000 рублей

до 500.000. Либава, согласно новой классификаціи, была отнесена къ III разряду таможенъ, черезъ которыя ввозъ многихъ заграничныхъ про-изведеній былъ вовсе воспрещенъ, Рига же—ко II разряду, благодаря чему ея торговля пострадала не столь сильно.

Въ 1840—60 гг. развитіе внутренней и внѣшней торговли породило классъ рабочихъ, занятыхъ разгрузкой и нагрузкой товаровъ; увеличилось также число внѣцеховыхъ ремесленниковъ и торговцевъ, возрастало и число обывателей-туземцевъ и мало-по-малу назрѣвалъ тотъ крупный экономическій переворотъ, который въ 64—76 гг. окончательно измѣнилъ картину городской жизни во всемъ краѣ.

Лифляндской губерніи въ 1861 г. городского населенія насчитывалось всего 108.703 ч., изъ нихъ купцовъ всвхъ 3-хъ гильдій до 1.500 ч., мъщанъ-19.780 ч., цеховыхъ-16.017 ч., лицъ рабочаго сословія 31.319 чел. обоего пола. Населеніе Риги достигало 75.000 ч., Пернова—7.000 ч., Юрьева—15.000 ч. Всвхъ фабрикъ въ Ригв и окрестностяхъ насчитывалось 118, вырабатывавшихъ ежегодно разныхъ товаровъ на сумму 6.000.000 рублей. Въ 1860 г. въ Ригъ числилось 146 разныхъ цеховъ, 1.745 цеховыхъ мастеровъ, 3.416 подмастерьевъ, 2.389 учениковъ; мъщанъ считалось 23.211 чел. обоего пола; то были, по преимуществу, русскіе, евреи и онъмечившеся туземцы. Въ томъ же году въ Ригѣ было объявлено 1.089 капиталовъ на 3.855.600 руб.; ежегодное обращение векселей, государственныхъ и другихъ бумагъ

на рижской биржѣ достигало 150.000.000 рублей.

Однимъ изъ наиболе развитыхъ промысловъ въ крав было винокуреніе, находившееся, по преимуществу, въ рукахъ помъщиковъ. Еще въ 1842 г. въ одной лишь Лифляндіи существовало около 600 винокуренныхъ заводовъ, производившихъ ежегодно вина на сумму 1.400.000 р.; въ 1860 г. число ихъ уменьшилось до 502 и производство упало до 850.000 р. Почти всѣ они принадлежали помъщикамъ; сократилась численность именно помѣщичьихъ винокуренныхъ довъ, и объясняется это сокращение конкуренціей большихъ городскихъ заводовъ, гдъ примънялись новъйшія техническія усовершенствованія и большой капиталъ. Пивоваренныхъ заводовъ было въ губерніи въ 1861 году 472, изъ нихъ около 400 находились въ уъздахъ и принадлежали помъщикамъ, и лишь не болъе 72 были разсѣяны по городамъ, составляя собственность купцовъ и гражданъ. Эти заводы производили ежегодно пива почти на 500.000 р. или до 7.000.000 бутылокъ. Важную доходную статью для помѣщиковъ составляли также корчмы и мельницы; первыхъ въ Лифляндіи насчитывалось 3,868, въ Курляндіи до 1.500; мельницъ считалось въ Лифляндіи—1670, на нихъ было смолото въ 1860 г. разнаго хлѣба на 155.000 руб. Помъщикамъ же принадлежали и всв известковые заводы, которыхъ насчитывалось въ губерніи 168, дегтярные заводы (58) и угольныя ямы (65), а также каменоломни и кирпичные заводы (234). Всъхъ заводовъ и фабрикъ въ Лифляндской губер-

ніи считалось 1540 и изъ нихъ почти  $\frac{3}{4}$  (1.142) принадлежали пом'ьщикамъ-баронамъ. Заводы и фабрики производили почти исключительно для мъстнаго потребленія; лишь часть фабрикатовъ сбывалась въ Литву, Волынь и внутреннія губерніи. На всвхъ этихъ заводахъ и фабрикахъ было занято 17.031 рабочихъ (на заводахъ 5.987, мельницахъ—2.212, фабрикахъ—8.592); въ городахъ насчитывалось заводскихъ рабочихъ 729, фабричныхъ—3.699; въ увздахъ-5.288 заводскихъ и 4.823 фабричныхъ. На помѣщичьихъ заводахъ были заняты крѣпостные, вследствіе чего уровень заработной платы быль тамъ крайне низкій. Низшій заработокъ составляль въ это время 8 руб. въ мѣсяцъ, высшій заработокъ фабричнаго рабочаго въ 60-хъ гг. достигалъ 40 руб. въ мѣсяцъ (на зеркальныхъ фабрикахъ Перновскаго и Феллинскаго уфздовъ), средняя заработная плата равнялась 20 руб. въ мѣсяцъ. Стоимость всѣхъ фабрично-заводскихъ произведеній въ 1860 г. достигала 8.500.000 руб., изъ нихъ на городскія фабрики и заводы приходилось 4.300.000 руб., на уъздныя (помъщичьи по преимуществу) фабрики и заводы — 4.200.000 руб. О рость фабрично-заводской промышленности даеть представленіе слідующая табличка стоимости фабрично-заводскихъ произведеній въ разные годы:

```
1854 г. . . . . . . . . 5.293.613 руб.

1855 " . . . . . . . 4.847.225 руб. *)

1856 " . . . . . . 6.130.224 "

1857 " . . . . . . 6.956.100 "
```

<sup>\*)</sup> Крымская война, блокада рижскаго порта.

| 1858 | г. |   |   |   |   |   | 6.773.555 руб. |
|------|----|---|---|---|---|---|----------------|
| 1859 | 27 |   | ٠ |   | ٠ | • | 7.665.731 ,    |
| 1860 |    | ٠ |   | ٠ |   |   | 8.569.768 "    |

За границу свои произведенія сбывають всего 5 рижскихъ фабрикъ и заводовъ, 2 маслобойни, 2 лѣсопильныхъ завода и пробочный заводъ. Въ большинствѣ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ работало отъ 30—50 чел., на заводахъ—отъ 2—4.

Центромъ торговли и промышленности, являлась Рига. По Западной Двинѣ и ея судоходнымъ притокамъ ежегодно направлялось въ Ригу громадное количество судовъ, струговъ, плотовъ, лодокъ. Предметами привоза были: табакъ—съ нижегородской ярмарки и съ юга, мѣдъ, свинецъ, олово, желѣзо—изъ Петербурга, льняное сѣмя—изъ Эстляндіи, изъ балтійскихъ же губерній—шерсть, сало, масло, известь, гипсъ, лѣсъ и т. д.

Какимъ усиленнымъ темпомъ шло развитіе внутренней торговли края, можно заключить изъ слѣдующаго сопоставленія данныхъ о количествѣ и стоимости доставленныхъ по Двинѣ и другимъ рѣкамъ грузовъ и о числѣ занятыхъ при этомъ рабочихъ\*) за 1851—1860 года (см. табл.).

По внѣшней торговлѣ Рига тоже занимаеть первое мѣсто. Предметы ввоза: табакъ — изъ Америки, сахаръ-сырецъ — оттуда же, глина— изъ Голландіи, литая сталь, олово, хлопокъ, шерсть—изъ Англіи. Предметы вывоза—мѣстное сырье, среди котораго первое мѣсто занимаеть

|          | τ           | гру-    |                |                                 |  |
|----------|-------------|---------|----------------|---------------------------------|--|
| годы.    | crpyrobb *) | плотовъ | рабочихъ       | Cronmocts is 30bb bb thic py61. |  |
| 1851     | 6.518       | 1.451   | 13.626         | 6.795                           |  |
| 1852     |             |         | 15.057         |                                 |  |
| 1853     | 8.263       | 4.540   | 43.698         | 6.609                           |  |
| 1854     | 5.666       | 3.203   | 38.833         | 5.705                           |  |
| 1855 **) | 6.514       | 1.509   | 32.782         | 3.819                           |  |
| 1856     | 11.690      | 2.163   | 67.059         | 8.188                           |  |
| 1857     | 11.153      | 3.154   | <b>51.4</b> 83 | 7.442                           |  |
| 1858     | 12.068      | 3.612   | 60.972         | 7.622                           |  |
| 1859     | 12.122      | 4.522   | 67.893         | 7.751                           |  |
| 1860     | 11.900      | 5.369   | 67.075         | 6.934                           |  |

ленъ— $38^{0}/_{0}$  всего вывоза, затѣмъ пенька  $(20^{0}/_{0})$ , льняное сѣмя  $(14^{1}/_{2}{}^{0}/_{0})$  и рожь. За десятилѣтіе 1851—60 гг. стоимость вывоза удвоилась и съ  $15^{1}/_{2}$  милл. руб. въ 1851 г. достигла въ 1860 г. слишкомъ 29 милліон., импортъ, однако, оставался на одномъ и томъ же уровнѣ: 5,2—5,7 мил. руб.

Городское населеніе Курляндской губерніи составляло въ цѣломъ въ 1862 г. 62.049 ч., населеніе Митавы—22.479 ч., Либавы—9.781 ч., Гольдингена—5.085 ч. и т. д. Купцовъ всѣхъ гильдій съ семьями насчитывалось 4.817 ч., мѣщанскаго званія—46.934 ч., цеховыхъ—19,792, городскихъ рабочихъ—18.306 чел.

Что касается національнаго состава городского населенія, то въ первой половинѣ XIX ст. оно почти

<sup>\*)</sup> То были почти исключительно крестьяне-бобыли и полу-хозяева, занимавшіеся сплавомъ лѣса и плотовъ въ качествѣ подсобнаго промысла.

<sup>\*)</sup> Стругъ—большая лодка стоимостью въ 250—600 руб.

<sup>\*\*)</sup> Причина сокращенія торговли — война.

сплощь состояло изъ нѣмцевъ. Въ городахъ края не замѣчается того любопытнаго явленія, которое мы наблюдаемъ въ деревнѣ: совпаденія національныхъ различій съ классовыми. Правда, латышская часть городского населенія принадлежить къ паріямъ—обывателямъ, слугамъ, рабочимъ. Но зато въ 60 гг. уже встрѣчается немало онѣмечившихся латышей во всѣхъ городахъ края. Лишь послѣ реформъ 1864—80 гг. положеніе вещей рѣзко измѣняется. Латыши массами хлынули въ

города, образовали здѣсь многочисленное сословіе мелкой городской буржуазіи и повели упорный походь противъ старыхъ сословій, принадлежавшихъ къ нѣмецкой національности. Началась жестокая классовая борьба подъ флагомъ націонализма. То была эпоха "возрожденія" латышской народности, какъ ее опредѣляють идеологи латышскаго націонализма и буржуазіи. Этотъ интересный періодъ мы разсмотримъ въ слѣдующемъ очеркѣ по исторіи Прибалтійскаго края.

### ГЛАВА VIII.

## Расколъ въ первой половинѣ XIX в.

(Н. М. Никольскаго.)

1. Начало раскола. Не разъ выражалось удивленіе, что такое крупное явленіе русской жизни, какъ расколь, произошло оть такой малозначительной причины, какъ исправленіе богослужебныхъ книгъ и обрядовъ при Никонъ. Привыкли видъть и думать, что религіозное разслоеніе можеть быть и бываеть только въ томъ случат глубокимъ и ръзкимъ, когда спорные вопросы касаются содержанія в роученія или церковной организаціи, но не той или другой ореографіи требниковъ или внъшнихъ обрядностей богослуженія, легко измѣняющихся подъ вліяніемъ м'єстныхъ условій и обычаевъ. И историкъ общества, обращаясь къ началу раскола, сразу чувствуеть, что спорные пункты объ Інсусъ — Ісусъ, троеперстін —

двуеперстіи, тройной-сугубой аллилуіи, четвероконечномъ-осьмиконечномъ крестъ, пяти-семи просфорахъ, крестныхъ ходахъ противъ солнца — посолонь и т. д., были только поводами къ войнъ, а глубокія причины раздора надо искать въ другомъ мѣстѣ. Если раскольники, исходя изъ указанныхъ обрядовыхъ разногласій, заявляли, что ученіе никоніанской церкви душевредное, еретическое (не отрицая при этомъ ни одного догмата этого ученія), что ея службы-не службы, что ея таинства-не таинства, ея пастыри-волки, что ея духовный чинъ-лживый пророкъ, предсказанный Апокалипсисомъ, что поддерживающій ее царь — антихристь, --мы въ правѣ сказать, что или дѣло идетъ о недоразумѣніи

между двумя случайно поссорившимися друзьями, либо то, что высказывается въявь, лишь въ малой степени соотв' втствуеть внутреннему существу дѣла. И если гипнозу указанныхъ обрядовыхъ споровъ поддались многочисленные профессіональные "обличители" раскола и даже нъкоторые ученые историки Россіи, то историкъ общества не можеть следовать за ними. Онъ обратить главное внимание на соціально-политическую сторону раскола и попытается съ этой точки эрьнія освытить этоть запутанный вопросъ. Но чтобы понять явленія жизни раскола въ XIX въкъ, необходимо помнить, что они суть послъднія, пока, звенья долгаго процесса, начавшагося во второй половинъ XVII въка. Отсюда слъдуеть, что прежде всего надо бросить бъглый взглядъ на начало раскола.

Эпоха первыхъ Романовыхъ была печальной эпохой безконтрольнаго и почти неограниченнаго властвованія пом'єстнаго дворянства. Первый классь, на который прежде тяжкимъ бремевсего ложилось немъ хозяйничанье дворянъ, было крестьянство, которое какъ разъ къ половинъ XVII въка окончательно и надолго прикрѣпилось къ землѣ. Съ другой стороны, посадскіе люди, т.-е., по преимуществу, городское купечество, еще только нарождавшееся и еще не накопившее капиталовъ, было дойной коровой для дворянскаго правительства. Вмѣстѣ съ крестьянами посадскіе тяглыми людьми; на ихъ плечи всею тяжестью валились запросные (экстренные) сборы, съ нихъ наживались дворянскіе воеводы и приказные. Положеніе усложнялось цѣлымъ рядомъ народныхъ бъдствій, имъвшихъ мъсто какъ разъ въ 50-хъ годахъ XVII въка: неурожай слъдовалъ за неурожаемъ, а въ довершеніе всего въ 1656 г. прошла моровая язва. Переживъ пятьдесятъ лъть тому назадъ революцію, выдвинувшую дворянство, Московское государство было наканунъ новой революціи, на этоть разъ, по преимуществу, крестьянской. И она прошла во второй половинѣ XVII вѣка, одъвшись въ обычную оболочку всѣхъ крестьянскихъ революціонныхъ выступленій: стихійнаго безпорядочнаго бунта и религіознаго движенія, объявлявшаго существующую церковь и государство антихристовыми и ожидавшаго конца свъта. Исправленіе старыхъ богослужебныхъ обрядовъ и книгъ, по которымъ испоконъ въковъ спасались дѣды, прадѣды и многочисленные угодники, для крестьянъ и отчасти посадскихъ людей было только свидетельствомъ въ пользу того, что забывшіе божію правду цари и патріархи, одобрившіе всв тяжкія для крестьянъ реформы послѣ 1613 года, забыли и въру, надругаются надъ старымъ святымъ укладомъ религіозной жизни. Пришли послѣднія времена; воть и комета на небъ, а воть и солнечное затменіе. И началось стихійное, малопонятное съ перваго взгляда, мрачное и полное отчаянія раскольничье движеніе. Оно выдвинуло своихъ героевъ-мучениковъ, оно ознаменовалось пріостановкой съ 1668 г. всякихъ полевыхъ работъ, безумной эпидеміей самосожигательствъ; правительство показало всю силу своей власти,

народъ-всю силу своей ненависти и терпънія. Расколь смъщался съ бунтами; съ одной стороны онъ быль глубоко реакціонень, поскольку онъ боролся съ неизбъжнымъ ходомъ соціальнаго развитія и прикрывался флагомъ церковной старины; съ другой стороны онъ былъ прогрессивенъ, поскольку онъ въ противовъсъ союзу кръпостническаго государства съ патріаршеской перковью выставляль начало народнаго участія въ церковныхъ дізахъ, всегда ослабляющаго эксплоататорскую силу правящаго класса, когда послъдній подчинить себъ церковную организацію.

Синодики первыхъ раскольничьихъ движеній подтверждають правильность вышеприведеннаго взгляда. Раскольники-это или крестьяне, или казаки, т.-е. тѣ же крестьяне, только бъглые, или стръльцы (тоже изъ крестьянъ), или сельскіе попы, всегда идущіе вм'єсть съ крестьянствомъ; замъчается значительный проценть посадскихъ людей, но почти нътъ ни одного дворянина. Напротивъ, дворянское правительство отвътило указомъ 1685 г. (царевны Софьи), установившимъ за преступленія, связанныя съ расколомъ, сожженіе, смертную казнь батоги и ссылку. Расколь отвътиль на это двоякимъ образомъ. Съ одной стороны онъ поднялъ активное движеніе: въ 1686 г. съ Дона пошла толпа раскольниковъ, увеличивавшаяся повсюду пристававшими крестьянами, на Москву бояръ и патріарха; но до Москвы она не дошла, разбившись на партизанскія дъйствія по Волгь (осада Чернаго Яра) и въ Тамбовской области (захвать Тамбова и Козлова). Съ другой стороны, раскольники массами бъжали въ съверные лъса и на съверное поморье, и за границу. Эти бъглецы положили начало цълому ряду раскольничьихъ общинъ, наиболве крупными изъ которыхъ были слъдующія: 1) въ Поморы, между Онежскимъ озеромъ и Бѣлымъ моремъ, у озера и рѣки Выи; 2) по р. Керженцу, въ нижегородскихъ лъсахъ и болотахъ, гдъ былъ образованъ цѣлый рядъ скитовъ; 3) въ Стародубскихъ лѣсахъ, откуда раскольники скоро перешли на островъ Вътку, на р. Сожѣ. Прочія поселенія въ Россіи (на Дону и въ др. мѣстахъ) были незначительны, болъе значительны были поселенія за границей, въ особенности въ Австріи, Румыніи и Турціи. Въ теченіе XVIII въка идетъ разслоеніе раскольничьей массы на различные соціальные элементы и сообразно съ этимъ образуется цёлый рядъ раскольничьихъ толковъ. Всфонисгруппировываются вокругъ двухъ главныхъ направленій раскола: поповщины и безпоповшины.

2. Поповщина. Расколъ перестаеть быть стихійнымъ аморфнымъ движеніемъ, когда въ 1702 году не оправдалось предсказаніе о концѣ свѣта, который былъ пріуроченъ къ этому году, послѣ того какъ не сбылось первое предсказаніе (Аввакума), ожидавшее конца свѣта въ 1669 г. Считавшійся антихристомъ Петръ не только не преслѣдовалъ раскольниковъ, но воспользовался ими, какъ удобнымъ объектомъ фиска, которому слѣдовало покровительствовать. Указомъ 1706 года раскольникамъна Выгѣ и въ Стародубъѣ

было предоставлено право свободнаго богослуженія и впутренняго самоуправленія, а въ 1714 г. въ возмѣщеніе за это раскольники указомъ обязаны были записываться въ двойной подушный окладъ. Началась мирная жизнь, періодъ мученичества кончился. И сейчасъ же сказались внутреннія противорѣчія и различія раскольничьей среды.

Мы видъли, что кадры раскола пополнялись, главнымъ образомъ, крестьянами и затымь, въ извыстномъ процентъ, посадскими людьми. Уже это обстоятельство оказало могущественное вліяніе на дальнъйшую дифференціацію раскольничьей массы. Элементь посадскаго купечества въ расколъ былъ немногочислененъ; но на его сторонъ было то крупное преимущество, что купецъ могъ, при извъстныхъ благопріятныхъ условіяхъ, остаться въ метрополіи, скрываясь, "еле можаху", но все-таки живя въ родной странъ, въ привычныхъ условіяхъ. Крестьянинъ же, наобороть, волей-неволей должень быль бѣжать: за нимъ охотилось не только правительство, но и его помъщикъ. Это различіе соціальнаго положенія немедленно отразилось и на религіозныхъ воззрвніяхъ. Купецъ не склоненъ былъ, конечно, поступиться "святою" стариною, но не быль расположенъ къ нетерпимости и эсхатологіи, которыя сулили его карману одинъ убытокъ. Крестьянинъ, напротивъ, убъгая на съверъ, на Донъ, или на востокъ, отряхалъ со своихъ ногъ прахъ своей родины, становился бывшимъ человъкомъ, для котораго московское, а вслъдъ затъмъ и петербургское

правительство было Левіаваномъ, чудовищнымъ дракономъ Апокалипсиса, грозящимъ пожрать его безъ остатка. Крестьянинъ, съ другой стороны, считаль такимъ же враждебнымъ себъ элементомъ и тоть экономическій порядокь, который, какъ жельзными гирями, привязываль его къ пом'вщичьей земл'в, а затьмъ грозилъ привязать и къ самому помъщику. Поэтому, крестьяне съ одной стороны должны были выработать новый экономиче скій укладъ существованія, изгонявшій понятіе частной собственности, а съ другой стороны и въ религіозномъ отношеніи имѣли тенденцію развивать начала непримиримости къ господствующей церкви и отвергать всю ее цъликомъ. За новымъ соціально-экономическимъ творчествомъ неминуемо и неизбъжно слъдовало творчество новыхъ религіозныхъ идей и формъ.

Тамъ, гдв образовались чистокрестьянскія общества, игд в м встныя условія не благопріятствовали быстрому хозяйственному развитію и классовой дифференціаціи, всв указанныя условія проявились въ полной мфрф; тамъ создались очаги безпоповщины, явленія, какъ мы увидимъ ниже, коммунистическо-эсхатологическаго характера. Но тамъ, гдъ образовались общины смѣшанныя и гдѣ, въ особенности, условія благопріятствовали быстрому росту денежнохозяйственныхъ отношеній, гдф проявились характерныя явленія первоначальнаго капиталистическаго накопленія, тамъ создались очаги поповщины, церковной организаціи, въ которой клерикальныя тенденціи поддерживались развивались и были доведены до естественнаго завершенія господствующимъ классомь—торговыхъ капиталистовъ и отчасти фабрикантовъ, вышедшихъ изъ лона посадскихъ людей.

Какъ и всякая церковная организація, организація поповщины стала лишь орудіємъ эксплоатаціи въ рукахъ этого владѣюща̀го класса. Исторія поповщины и займеть прежде всего наше вниманіе, такъ какъ безпоповщину, въ виду указаннаго ея характера, удобнѣе всего разсматривать въсвязи съ сектантскими движеніями.

Смъшанныя раскольничьи поселенія, ставшія разсадникомъ поповщины, — это вътковскія поселенія. Первоначально, вътковские раскольники жили въ Стародубъѣ; ядро стародубскихъ поселенцевъ составили 12 купеческихъ семействъ изъ Москвы подъ руководствомъ московскаго же попа Кузьмы оть Всѣхъ Святыхъ на Кулишкахъ. Это первоначальное ядро обросло пришельцами, купцами и крестьянами изъ другихъ мъстностей, образовавшими четыре слободы. Но когда послѣ смерти Петра I отношеніе къ стародубцамъ правительства измѣнилось, они, по приглашенію владѣльца Вътки, польскаго пана Халецкаго, заняли этотъ пустынный до тъхъ поръ островъ на р. Сожъ и стали прекрасными его колонистами, обратили его въ цвѣтущій край. Только небольшая часть раскольниковъ, по преимуществу крестьяне, остались въ стародубскихъ лъсахъ и образовали чисто крестьянскія поселенія, бывшія, однако, подъ сильнымъ экономическимъ и идейнымъ вліяніемъ сосъдней Вътки.

Вътковскія поселенія быстро разраслись въ богатыя торговыя слободы, управлявшіяся выборными людьми; въ какія-нибудь пятьдесять лътъ население этихъ 14 слободъ достигло солидной цифры 40.000 человѣкъ; они вели бойкую торговлю съ сосъдними пристанями и областями и поддерживали постоянныя и торговыя и, такъ сказать, партійныя сношенія со старообрядцами, оставшимися въ метроподіи. Посредниками этихъ сношеній были, кромъ купцовъ, еще ушедшіе и уходившіе въ расколъ попы и монахи. Когда послѣ двухъ "выгонокъ" (при Аннъ Ивановнъ въ 1735 г. и при Екатеринъ въ 1764 г.), вътковцы принуждены были выселиться въ сосъднее Стародубье, они перемънили только мъсто, но не образъ жизни. Въ Стародубъв они основали также рядъ торговыхъ слободъ, часть которыхъ еще при Екатеринѣ II была превращена въ уѣздные города, и подчинили руководству своихъ поповъ старинныхъ лъсныхъ старообрядцевъ Стародубья, которые до тъхъ поръ жили безъ поповъ, безъ богослуженія и безъ таинствъ. Въ Клинцахъ переселенцы съ Вътки завели суконныя мануфактуры и правильныя сношенія съ Москвой и Петербургомъ; къ концу XVIII в. въ ихъ рукахъ скопились значительные капиталы; изъ другихъ раскольничьихъ поселеній выдвинулся Гомель, который уже въ 30-хъ годахъ XVIII в. быль богатымъ городомъ.

Другой центръ поповщины, правда, недолго былъ въ Керженскихъ лъсахъ. Туда бъжали не одни крестьяне, но цълый рядъ монаховъ и

попосъ. Послъдніе основали тамъ 77 скитовъ, которые и были первоначально іерархическимъ источникомъ и ученой академіей поповщины. Выходцевъ оттуда съ распростертыми объятіями принимали посадскіе старообрядцы въ метрополіи, которые не могли жить безъ законнаго брака, законной семьи и филистерскаго благочестія, но не могли обращаться къ еретическимъ никоніанскимъ попамъ; керженцы были нужны и для вътковцевъ и позднъйшихъ стародубцевъ, которые хотъли и могли безпрепятотправлять открыто ственно И культь. Керженскій выходець, попъ Өеодосій завель впервые правильное богослужение на Въткъ, построивъ и освятивъ тамъ церковь. Монахи и бъглые попы съ самаго начала были, такимъ образомъ, неотъемлемой частью поповщины. Эксплоатирующая сила капитала всегда соединяется съ гипнотизирующей силой алтаря.

Керженецъ удержалъ свое господствующее положение недолго. Съ 1763 года въ Саратовскомъ краж основываются монастыри по р. Иргизу, основываются раскольниками, вернувшимися изъ-за границы по приглашенію Екатерины II. Эти монастыри и становятся іерархическимъ центромъ поповщины на мъсто Керженца. Такое перемѣщеніе центра объясняется весьма просто тъмъ обстоятельствомъ, что съ одной стороны Керженецъ быль захолустьемъ, трущобой, въ которую крайне трудно было пробраться, а на Иргизъ вела такая широкая дорога, какъ Волга, съ другой стороны тымъ, что быдные скиты Керженца не могли конкурировать съ иргизскими монастырями, на основаніе которыхъ богатое старообрядческое купечество затратило огромные капиталы, (напр. сынъ московскаго купца Юршевъ, или саратовскій купець Калмыковь и его сынь Прохоръ). Но Иргизъсталь не только іерархическимъ центромъ, какъ Керженецъ. Иргизскіе монастыри стали центрами, вокругъ которыхъ скопилось весьма многочисленное смъшанное населеніе, правда, съ преземледѣльческаго и обладаніемъ охотничьяго элемента. Однако, кромъ послѣдняго около монастырей селились, въ качествъ или подъ видомъ раскольниковъ, всѣ, кого такъ или иначе гналъ законъ: бъглые солдаты, попы, скрывавшіеся купцы и т. д. Принадлежность къ расколу стала своего рода иммунитетомъ, монастыри получили какъ бы право убъжища. Поселенцы образовали рядъ слободъ по Иргизу (Криволучье, Балоково, Каменку, Мечетное, теперь Николаевскъ), нынъ превратившихся въ города или посады городского типа. Рость монастырей на Иргизъ завершился укръпленіемъ за ними въ собственность болъе 12.500 дес. земли съ сидъвшими на нихъ крестьянами, по указамъ Александра I 1801 и 1804 гг. Незадолго до этого, въ 1783 г. раскольничій соборъ поповцевъ подтвердилъ преобладание Иргиза надъ Керженцемъ, постановивъ не принимать поповъ ни откуда, кромѣ иргизскихъ монастырей.

Наконецъ, рядомъ съ указанными центрами, въ метрополіи, почти въ каждомъ мало-мальски крупномъ городѣ, существовали старообрядческія поповщинскія группы. Этн группы образовались отчасти изъ прежнихъ тайныхъ старообрядцевъ, а главнымъ образомъ изъ вернувшихся послѣ указовъ 1762, 1764, 1765 гг. заграничныхъ старообрядцевъ. Екатерина предоставила имъ записываться или въ крестьяне, или въ купечество, но, кромѣ иргизцевъ, прочіе переселенцы предпочитали селиться въ городахъ, записываясь въ купечество.

Въ городскихъ группахъ тонъ задавали купцы, а массу составляли въ болѣе мелкихъ городахъ представители мелкой буржуазіи: ремесленники, мелкіе торговцы и др. Съ 1771 г. московская группа сразу выдвигается на первое мъсто и вскоръ становится въ одинъ рядъ со старинными центрами старообрядчества. Въ этомъ случа москвичамъ помогла чума. Испросивъ у властей разръшение открыть и содержать на средства группы московскихъ старообрядцевъ за Рогожской заставой чумный карантинъ и кладбище, старообрядцы устроили тамъ часовню и создали организацію, имѣвшую офиціальное право на существованіе подъ флагомъ благотворенія. этого времени московская община очень быстро подбираеть къ рукамъ руководство делами поповщины. Въ ея рукахъ къ началу XIX въка оказывается всемогущая сила милліонныхъ капиталовъ, которая заставила передъ собой склониться и Стародубье и Иргизъ, не говоря уже о множествъ остальныхъ группъ, разбросанныхъ по всей Россіи.

Всѣ эти центры и группы поповщины, образовавшіеся къ концу XVIII в., совершенно опредѣленно

вскрывають намъ соціально-экономическую основу поповщины. Это чисто буржуазная организація, и какъ таковая, она притянула къ себъ цълый рядъ зависимыхъ элементовъ: мелкую буржуазію въ городахъ и крестьянство на Иргизъ и въ Стародубъв. Описанная соціально - экономическая основа опредълила собою и всю исторію поповщины, какъ опредъленной религіозной организаціи. Исторія поповщины есть не что иное, какъ исторія организаціи старообрядческой церкви, существовавшей и существующей до сихъ поръ рядомъ съ господствующей церковью. Въ дальнъйшемъ выяснится характеръ ихъ взаимоотношеній; въ настоящемъ же очеркъ главнымъ образомъ насъ будеть интересовать исторія возникновенія и организаціи старообрядческой церкви.

Въ эпоху начала раскола посадское населеніе было еще, такъ сказать, въ младенческомъ возраств. Оно еще не было богато деньгами, но и тъ, которыя у него были, выкачивались московскимъ дворянскимъ правительствомъ. Но посадскіе люди, покорно подставляя шею подъ ярмо тягла, уже чувствовали безсознательно, что ихъ будущее не таково, чтобы быть въчно безропотной тяглой скотиной. Уходъ въ расколъ для нихъ былъ своеобразнымъ выраженіемъ протеста. Они съ удовольствіемъ слушали ученыя выкладки поповъ о времени пришествія антрихриста и толкованія этого явленія въ прим'вненіи къ Никону и царю; богь, какъ революціонная сила, имъ ничего не стоилъ, и они охотно полагались на его деятельность. Но ожиданія оказались обманутыми и оть эсхатологическихъ мечтаній пришлось перейти къ живой дійствительности. Было три пути: примириться съ господствующей церковью, признавъ все бывшее печальнымъ недоразумізніемъ и измізнивъ тактику въ сторону "реальной" политики, остаться безъ церкви или создать свою организапію.

Первый путь быль прость, но улыбался мало. Господствующая церковь, съ реформированными обрядами, съ гнетущей властью даря и патріарха, а со времени Петра одного царя и его синодскихъ епископовъ и чиновниковъ, казалась богопротивнымъ учрежденіемъ, связывающимъ всякую свободную иниціативу, всегда готовымъ защищать интересы крфпостническаго государства. Остаться безъ церкви они не хотѣли — это значило внести разстройство въ весь житейскій укладь, такъ какъ идея гражданскаго брака тогда еще не могла возникнуть, а простое сожительство, безъ признаваемаго государствомъ церковнаго брака, грозило разрушить всѣ имущественныя и торговыя дёла. Посадское старообрядчество не могло и думать о такомъ ужасномъ исходъ. И оно усиленно занялось вопросами церковнаго устройства, которые не замедлили стать на очередь. Пятьдесять лъть спустя вымерло покольние поповъ, крещенныхъ до Никона, и старообрядствомъ грозный вопросъ: откуда достать священство? Безъ священства нѣтъ таинствъ, но самого священства нъть безъ епископа; а единствен-

ный оставшійся върнымъ расколу епископъ, Павелъ Коломенскій, умеръ, не догадавшись посвятить на свое мъсто преемника. Началась долгая борьба мнвній по вопросу о священствъ. Поповцы давно оставили мысли о кончинъ міра, о государствъ и церкви въ роли антихристовыхъ слугъ; каково бы ни было государство, оно все-таки было имъ необходимо; пусть синодальная церковь еретическая, на землѣ всетаки есть церковь, которая, по слову божію, будеть существовать до скончанія въка. Эта послъдняя и есть старообрядческая церковь, послъ того какъ солнце православія, при Никонъ, зашло въ Москвъ. Вопросъ не сразу, но все-таки разръшился до извъстной степени. Съ одной стороны, началось исканіе епископовъ. Стали ходить легенды о томъ, что гдъ-то за моремъ, въ "опоньской", или какой другой странѣ, есть истинная церковь и истинная іерархія; но поиски такой страны остались тщетны. Въ тридцатыхъ годахъ XVIII в. на Въткъ и въ Москвъ появлялись ловкіе проходимцы, выдававшіе себя за епископовъ; но ихъ карьера кончилась рядомъ скандаловъ. Съ другой стороны, стали искать отвъта въ правилахъ отцовъ церкви и апостоловъ, и туть дело пошло удачнее. По каноническимъ правиламъ, отъ нъкоторыхъ еретическихъ церквей разрѣшалось принимать священниковъ, при чемъ ереси дълились на три разряда: священники изъ среды еретиковъ перваго чина или разряда принимались послѣ вторичнаго крещенія, при чемъ благодать священства новокрещеннымъ утрачивалась; второго чина-послѣ вторичнаго миропомазыванія (въпросторъчіи перемазыванія); третьяго чина — послъ проклятія ересей (неправы). Такимъ образомъ, открывалась возможность принимать священниковъ, переходящихъ въ расколь изъ господствующей церкви. Споры вертвлись только около вопроса о томъ, по какому чину совершать принятіе. О первомъ чинъ говорили недолго; ясно было, что онъ не достигалъ цѣли. Споры разгорълись вокругь второго и третьяго чина. Защитники третьяго чина говорили, что, во-первыхъ, для перемазыванія у раскольниковъ нъть настоящаго мира, такъ какъ миро, сваренное въ 90-хъ годахъ XVII в. на Вѣткѣ попомъ Өеодосіемъ, не имъеть надлежащей силы, ибо миро долженъ варить епископъ, и что, во-вторыхъ, перемазываніе тоже будто бы смываеть благодать священства. На это сторонники второго чина возражали, что "по нуждъ и допускаются при мировареніи отступленія оть каноническаго порядка, какъ и при освященіи церквей, и что избъжать потери благодати священства возможно такимъ путемъ: перемазываемый долженъ быть одъть въ полное облачение. Ясно было, что признаніе позиціи третьяго чина, въ сущности, ведеть соглашению съ никоніанскою церковью; поэтому возгорълся жестокій споръ, который разрѣшился на московскомъ соборъ 1779 года, гдѣ на сторону второго чина сталъ Юршевъ и все купечество, а третьечинники остались въ меньшинствъ. За нихъ оказалась только часть стародубскаго старообрядчества, этой

мѣщанской неопредѣленной массы, вѣчно колеблющейся, подобно маятнику, какъ всякая мелкая буржуазія. Ихъ вождь, Никодимъ Колмыкъ, вступилъ въ переговоры съ господствующей церковью, и въ 1800 г. было учреждено единовъріе: старообрядцы признавали іерархію и догматы синодальной церкви, а взамѣнъ получали священниковъ, обязанныхъ служить согласно со старыми книгами и обрядами.

Но крупная буржуазія не пошла въ Каноссу; она уже начинала чувствовать свою силу, добившись отъ архидворянскаго правительства Екатерины II цѣлаго ряда мѣръ въ свою пользу, начиная съ новаго Городового Уложенія и кончая протекціоннымъ тарифомъ. Нужды не было, что эти мъры все еще предпринимались больше съ фискальной точки зрвнія; очевидно было, что буржуазія начинаеть имъть значительный удёльный вёсь, и потому старообрядческая буржуазія не хотъла поступиться своею церковной самостоятельностью, объщавшей ей не мало пользы въ будущемъ. Терпимая политика Екатерины И по отношенію къ старообрядчеству позволила собраться съ силами. Засіяло солнце православія на Иргизѣ, который получиль исключительное право перемазыванія и сдѣлаль это право своею доходной статьей; окрѣпла московская рогожская община; начались правильные съёзды и соборы выборныхъ представителей старообрядчества.

Въ XIX-й въкъ поповщина вступаетъ съ правильной организаціей, съ многочисленнымъ составомъ, но съ сомнительнымъ священствомъ; это послъднее, однако, не очень огорчало вождей поповщины, хорощо понимавшихъ, что дѣло не въ личныхъ качествахъ поповъ, а въ нхъ правильной службъ: благодать у нихъ была, служили они по-старому и ни въ чемъ не перечили старшимъ, за что и получали прекрасное содержаніе. Правительство продолжало относиться такъ же терпимо къ расколу, какъ и ранъе: указомъ 1811 г. приказано смотрѣть сквозь пальцы на существованіе раскольничьихъ церквей и молитвенныхъ домовъ, а правила 1822 г. разрѣшили старообрядцамъ безпрепятственно имъть у себя бъглыхъ поповъ, если послъдніе не учинили до побъга уголовнаго преступленія, съ тъмъ, чтобы они вели метрическія книги. Это была уже огромная побъда; но ею недолго пришлось упиваться. Крипостническое государство уже расшатывалось, и при Николав І, въ стремленіи къ самосохраненію, объявило войну всёмъ враждебнымъ силамъ. Не избъжала судьбы и старообрядческая церковь. Правительство Николая I поставило себъ опредъленную цъль: постепенно уничтожить расколь, действуя такъ, чтобы наличные раскольники дожили свой въкъ, а новыхъ не было. Съ этой цѣлью были пущены въ ходъ обычныя полицейскія и репрессивныя міры. Новый курсь опредълился сразу высочайшимъ повельніемъ, возстанавливавшимъ терминъ раскольникъ, офиціальное употребление котораго было прещено еще въ первой половинъ XVIII въка. Этимъ поряженіемъ старообрядцы лишались даже техь скудныхъ правъ,

которыя были признаны за инославными и иновърными исповъда-Последнія признавались, какъ таковыя, пользовались въ извъстныхъ предълахъ гражданскою правоспособностью и имфли возлегально можность отправлять культь. Но объявивъ старообрядцевъ раскольниками, правительство этимъ отрицательнымъ терминомъ хотвло показать, что для него не существуеть старообрядчества, какъ опредъленной въроисповъдной организаціи, а существуеть лишь группа дезертировъ, ушедшихъ изъ офиціальной синодской церкви. Всъми послъдующими распоряженіями правительство показало, что помянутое распоряжение носило програмный характеръ, и что смыслъ термина раскольникъ въ его глазахъ быль аналогичень термину военный дезертиръ.

Правительственныя репрессіи направились, главнымь образомъ, противъ поповщины. Такъ случилось не потому, чтобы правительство было точно освъдомлено о томъ, что поповщина представляеть изъ себя стройную организацію, им'вющую многочисленныхъ адептовъ и потому особенно опасную для синодскаго православія. Если церковные "обличители" раскола, располагавшіе рядомъ документовъ и обладавшіе хоть какими-нибудь крупицами ума и образованія, обнаруживали изумительное неумъніе или нежеланіе понять сущность и черты различія отдъльныхъ толковъ раскола, то отъ полицейскихъ агентовъ, на основаніи донесеній которых в действовало правительство, нельзя было ожидать даже простого различенія поповщины и безпоповщины. Удары правительства пришлись больнъе всего по поповщинъ потому, что именно она менъе всего была и могла быть подпольной, тайной организаціей. Правительство шло на яркіе огни: поповщинскія организаціи были открытыми и замътными явленіями, и противъ нихъ больше всего направилось усердіе репрессивныхъ мфропріятій. Задача, однако, была не нзъ легкихъ, и правительство, сначала разсчитывавшее справиться наличными полицейскими силами, принуждено было въ 40-хъ и 50-хъ гг. усиливать свои кадры: въ 1840 г. въ Черниговской губерніи оно, не ограничиваясь полицейскими преследованіями, прибеглокь военнымь постоямъ въ раскольничьихъ селеніяхъ, въ 1847 г. принуждено было учредить тамъ же особые штаты полиціи для надзора за расколомъ, а въ 1853 г. было сдѣлано общее распоряженіе объ усиленіи полицейскаго надзора за раскольниками и объ усиленіи для этой цѣли полицейскихъ штатовъ. Работа полиціи была немалая: кром' веденія съ 1840 г. именныхъ раскольничьихъ сковъ, полиція была завалена сыскомъ за раскольниками и исполненіемъ цѣлаго ряда распоряженій по борьбѣ съ расколомъ.

Правительственныя мізры противь раскола вообще и противь поповщины въ частности были разсчитаны въ трехъ направленіяхъ: во-первыхъ, правительство стремилось разрушить самую основу раскола, посредствомъ разгрома организацій и экспропріаціи имуществъ; во-вторыхъ, оно стремилось положить конецъ старообрядческому культу, посредствомъ изъятія б'яглыхъ поповъ и уничтоженія молитвенныхъ зданій; въ-третьихъ, оно стремилось уничтожить и самихъ старообрядцевъ, отказывая имъ въ гражданской правоспособности и стараясь перевести ихъ потомство въ синодское православіе насильственнымъ путемъ. Очевидно, что вс'я эти м'яры оказались бол'я всего чувствительны для поповщины.

"Священное" право собственности по отношенію къ расколу перестало признаваться. Начиная съ середины 30-хъ годовъ последовалъ целый рядъ высочайшихъ повелѣній, экспропріировавшихъстарообрядческія имущества. Первое распоряженіе этого рода, своего рода пробный камень, состоялось въ 1840 г. по дълу, возникшему еще въ 1836 г. Петербургскій купець Долговь завѣщаль въ 1836 г. Выговской пустыни домъ; но по высочайшему повелѣнію 1840 г. домъ этотъ былъ переданъ наслъдникамъ Долгова, на томъ основани, что общество выговскихъ старообрядцевъ, не будучи признано закономъ, не имфетъ права владфть недвижимой собственностью. Поповцы Рогожскаго кладбища, почуявъ послѣ этого надвигающуюся грозу, быстро попытались сдёлать диверсію: въ 1841 г. они выстроили этапный помъ и изъявили желаніе содержать его на свой счеть. Казалось бы, что лучшаго доказательства благонадежности въ видъ такого дара, долженствовавшаго быть особенно пріятнымъ николаевскому правительству, не придумаеть. Ho-timeo Danaos et dona ferentes! На всеподданнъйшее прошеніе рогожскихъ поповцевъ о принятіи столь полез-

наго для блага россійскаго государства дара послъдовала 16 февраля такая высочайшая резолюція: "принять за правило, чтобы никакія пожертвованія отъ имени раскольничьихъ обществъ не были принимаемы". Диверсія не удалась, громоотводъ оказался негоднымъ. И въ силу последовавшихъ за темъ распоряженій Преображенское (безпоповское) и Рогожское кладбища въ Москвъ, Волковская и Малоохтенская богадъльни въ Петербургъ, монастыри и ихъ земли на Иргизъ были отняты у раскольниковъ. Московскія и петербургскія учрежденія были переданы сначала въ въдъніе Приказа Общественнаго Призрѣнія, а съ 1853 г.—Императорскаго Человъколюбиваго Общества; монастыри на Иргизъ были обращены въ единовърје и переданы синоду. Къ ихъ судьбѣ, особенно поучительной, мы сейчась и перейдемь, въ связи съ вопросомъ объ уничтожени старообрядческаго культа.

Въ этомъ отношении удары правительственныхъ репрессій легли почти исключительно на поповщину, такъ какъ она имъла въ своемъ распоряженіи организованную іерархію и цълый рядъ церквей и монастырей, въ то время какъ культь безпоповщины носиль скорже домашній характерь и потому не такъ былъ замътенъ для недреманнаго полицейскаго ока. Правила 1822 г., упомянутыя выше, еще при жизни Александра I были ограничены въ своемъ примфненіи нфсколькими распоряженіями, въ которыхъ сказался реакціонный духъ аракчеевщины. Уже черезъ годъ по ихъ изданіи, въ 1823 г., одинъ петербург-

скій старообрядческій священникъ быль сослань въ Соловки за публичное совершение богослужения, а въ 1824 г. въ Ригѣ были запрещены открытыя старообрядческія похороны. Это были, однако, разрозненныя мъры; но съ 1826 г. начинается систематическій походъ правительства противъ старообрядческаго культа и, главнымъ образомъ, противъ поповщины. Въ 1826 г. было сдѣлано распоряженіе о снятіи крестовъ со всвхъ раскольничьихъ молитвенныхъ зданій; оно, по существу, еще не лишало возможности совершать богослужение, но не предвъщало ничего добраго. И дъйствительно, уже въ 1827 г. послѣдовала первая мъра по существу: старообрядческимъ попамъ было запрещено переходить изъ увзда въ увздъ. Это запрещеніе фактически равносильно уничтоженію культа въ цёломъ рядё мёстностей, главнымъ образомъ, въ приводжскихъ селахъ, гдф не было постоянныхъ церквей и причта, и куда время оть времени духовенство наъзжало для отправленія требъ: крещенія, брака, причащенія, и совершало ихъ, такъ сказать, оптомъ. Приходилось съ этого времени при бътать къ нелегальному образу передвиженій: попы ѣздили переодътыми, съ чужими паспортами, а требы совершали тайкомъ, по ночамъ. Въ 1832 г. правительство нанесло первый рѣшительный ударъ бѣглопоповщинѣ: правила 1822 г. были отмънены, а всъхъ бъглыхъ поповъ было приказано арестовывать, возвращать въ надлежащую епархію и лишать священства. Одновременно съ этимъ правительство

приступило къ разгрому иргизскихъ монастырей, которые были поставщиками поповъ для всѣхъ старообрядческихъ общинъ. Вопросъ объ иргизскихъ монастыряхъ наиболѣе интересовалъ историковъ раскола, и мы имѣемъ о нихъ довольно подробныя свѣдѣнія.

По существу, иргизскіе монастыри мало чемь отличались отъ монастырей синодской церкви. Монахи жили эксплоатаціей крѣпостного труда приписанныхъ къ монастырямъ крестьянъ; жадность, объядение и развращенность иргизскихъ монаховъ были извъстны по всей округъ. Но въ двухъ отношеніяхъ иргизскіе монастыри существенно отличались отъ православныхъ монастырей. Вопервыхъ, въ управленіи монастырями, какъ вообще во всъхъ старообрядческихъ организаціяхъ, было проведено выборное начало. Въ соотвътствіи съ каноническими правилами въ выборахъ настоятелей монастырей принимали участіе не только монахи, но и представители отъ мірянъ, слободскихъ жителей, главнымъ образомъ мѣщанъ и купцовъ. Выбранные настоятели имъли полную власть по управленію монастырями и представляли монастыри при сношеніяхъ съ гражданскими властями. Эта организація создавала органическую и чрезвычайно крѣпкую связь между монастырями и слобожанами, которая сказалась самымъ ощутительнымъ образомъ при разгромъ монастырей. Во-вторыхъ, монастыри на Иргизѣ не были простыми корпораціями тунеядцевъ, живущихъ на счетъ поддерживаемаго ими народнаго суевърія. Ихъ существование оправдывалось опре-

дъленной функціей, которую они исполняли: въ этихъ монастыряхъ испытывались и исправлялись бътлые попы, которые затымь разсылались по поповщинскимъ общинамъ. Эта чрезвычайно важная функція была золотымъ источникомъ для иргизскихъ монастырей. Съ одной стороны, за исправу и посылку попа платила соотвътствующая община; съ другой стороны, старообрядческіе тузы, болже всего заинтересованные въ сохраненіи церковной іерархіи, поддерживали монастыри богатыми вкладами. Описи монастырскаго имущества, произведенныя послъ обращенія монастырей въ единовърческіе, свидътельствують, что по богатству утвари, ризницъ и др. иргизскіе монастыри не уступали первокласснымъ монастырямъ синодской церкви. Такимъ образомъ, правительство, приступая къ разгрому иргизскихъ монастырей, стало на върный путь: оно поражало поповщину въ самое сердце. Недаромъ еще въ 1821 г., когда была сдълана неудавшаяся попытка обязать иргизскіе монастыри подпиской не принимать бъглыхъ поповъ, монастыри отвѣтили, что они не могуть сдёлать этого, ибо тогда имъ одна дорога: въ еедосвевщину и "иныя богопротивныя секты". Полумъщанская, полукрестьянская безпоповщина претила сердцу буржуазнаго поповца: она была для нихъ слишкомъ радикальна и демократична, несмотря на свою реакціонную идеологію.

Первымъ былъ разгромленъ Нижне-Воскресенскій монастырь (въ іюнъ—іюлъ 1827 г.). Разгрому предшествовалъ доносъ тогдашняго сара-

товскаго губернатора, кн. Голицына, въ которомъ иргизскіе монастыри "убѣжищемъ назывались праздности, разврата и разсадникомъ раскола" и высказывалось мижніе что пора рѣшительными мѣрами положить предълъ "разврату и преступнымъ действіямъ иргизскихъ монастырей, приводя ихъ постепенно къ совершенному уничтоженію". Этоть лицемфрный донось возымѣлъ дѣйствіе. Состоялось высочайшее повельніе объ обращеніи Нижне - Воскресенскаго монастыря въ единовъріе. Губернаторъ лично прівзжаль въ монастырь и убъждалъ монаховъ добровольно принять единовъріе. Среди братіи пошли раздоры, тянувшіеся болье года; наконецъ, въ 1827 г. выяснилось, что изъ всей братіи согласны принять единовъріе только 14 (по другой версіи 12) челов'єкъ. Тогда для защиты этихъ монаховъ была прислана полиція, а прочіе монахи (въ числѣ 62) были частью сосланы въ Сибирь, частью отданы въ военную службу. Одновременно съ этимъ, по высочайшему указу 2 августа 1828 г., дарованныя монастырямъ на правъ собственности по указамъ Александра І-го земли и крестьяне были отобраны въ казну. Однако, пока Саратовской губерніей управляли мягкіе и тактичные губернаторы, смѣнившіе Голицына (Рославлевъ и Переверзевъ), эти мъры не приводились въ дъйствіе. Въ 1836 г. въ Саратовскую губернію быль назначенъ сторонникъ "сильной власти", Степановъ, который немедленно и ръшительно покончилъ съ пргизскими монастырями.

По его докладу состоялось по-

вельніе объ обращеніи всьхъ иргизскихъ монастырей въ единовърческіе. Первый монастырь, который постигла эта участь, быль Средне-Никольскій. Когда туда прівхаль губернаторъ съ жандармскимъ полковникомъ и исправникомъ, окрестное население стеклось къ монастырю, готовое защищать его грудью оть поруганія. Губернаторь ужхаль ни съ чъмъ и вернулся съ воинской командой (казаками и артиллеріей) и пожарными. Произошло возмутительное избіеніе безоружнаго народа, собравшагося къ монастырю: били прикладами, поливали водой, сейчась же замерзавшей на морозъ. Разогнавъ толпу, губернаторъ арестовалъ всю братію. Никто не согласился принять единовъріе; правительству достались только стъны. Солдаты и казаки, занявшіе монастырь, разграбили его; было похищено множество серебряныхъ и золотыхъ ризъ, содранныхъ съ иконъ, и много дорогихъ облаченій. Часть похищеннаго была отобрана и возвращена въ монастырь.

Этотъ ударъ привелъ старообрядческій міръ въ волненіе. Въ 1837 г. старообрядцы сдълали попытку вернуть Средне-Никольскій монастырь. Ихъ собственническое сознаніе не могло переварить, чтобы правительство, которому они всегда подчинялись, за котораго молились, какъ перваго хранителя священнаго права собственности, могло такимъ грубымъ образомъ нарушить ихъ законное право собственности. Еще въ промежутокъ между первымъ прівздомъ Степанова въ монастырь н февральскимъ штурмомъ иргизскіе старообрядцы обратились съ

прошеніемъ на высочайшее имя, въ которомъ перечислялись всѣ правительственные акты, узаконявшіе существование монастыря и утверждавшіе его права на владѣніе землею и крестьянами, свидътельствовались вфрноподданническія чувства иргизскихъ монаховъ и излагались жалобы на происки единовърческаго духовенства и произволъ гражданскихъ властей. Прошеніе заканчивалось просьбою "на основаніи вышеупомянутыхъ и прочихъ существующихъ узаконеній освободить вышеозначенную старообрядческую собственность отъ усильственнаго присвоенія означенныхъ распространителей противнаго господствующей церкви единовърческаго в фрослуженія, и благоволено бы было мирнымъ жителямъ сего монастыря, въ высочайше дарованныхъ ему границахъ, предоставить прежнее спокойное пребывание и безпрепятственное продолжение приносить къ Всевышнему теплъйшія свои молитвы, по закону и чинослуженію своихъ праотцевъ, по силъ 44 и 45 ст. основныхъ государственныхъ законовъ, томъ І". Какъ мы уже знаемъ, отвътомъ на это прошеніе быль штурмъ монастыря. Послѣ этого подавались безрезультатно еще два аналогичныхъ прошенія; но, —увы! —принципъ частной собственности быль забыть по отношенію къ иргизскимъ монастырямъ. Въ 1841 г. былъ обращенъ въ единовъріе Верхній Спасо-Преображенскій монастырь, въ которомъ принять единов ріе согласились только два монаха, и "солнце православія зашло на Иргизѣ".

Этоть тяжелый ударъ быль не-

принять различными одинаково элементами поповщинскаго міра. На мъсть, на Иргизъ, гдъ крупно-буржуазные элементы были слабы, гдъ масса держалась въ поповщинъ исключительно авторитетомъ иргизскихъ монастырей, старобрядцамъ съ ихъ гибелью предстояло одно изъ двухъ: или подчиниться единовърію, или уйти въ безпоповщину. Первымъ путемъ пошла сравнительно небольшая часть: изъ 40,000 (приблиз.) по офиціальнымъ даннымъ въ 1844 г. приняли единовъріе только 10.333 человѣка. Остальные, оставшись безъ пастырей, отръзанные отъ московскаго центра. въ силу своей крестьянской психологіи, ударились въ эсхатологію. Сразу вынырнули старыя представленія объ антихристь и конць свьта. Антихристомъ былъ объявленъ императоръ Николай I; кромъ того, что все его поведение въ иргизскомъ вопросъ явно, въ глазахъ раскольниковъ, изобличало въ немъ антихриста, налицо были и другіе признаки близкаго конца свъта. 1842 г. начался голодомъ, видъли комету, произошло затменіе луны. По селамъ ходили экзальтированные проповъдники и предсказывали близкій конецъ свъта, именно на Пасхъ 1842 г. Правительство своими дъйствіями только укрѣпляло старообрядцевъ въ этомъ ожиданіи. Только что (въ 1841 г.) оно еще разъ строго подтвердило неисполнявшійся почти указъ 1838 г. объ отобраніи дѣтей у раскольниковъ и крещеніи ихъ по православному обряду, въ томъ же году отобрало вев колокола, а съ 1842 г. усиленно начало запечатывать молитвенныя зданія (по 1846 г.

было запечатано 102 зданія и уничтожено за ветхостью 147). Проповъдниковъ конца свъта хватали и ссылали; на ихъ мъсто сейчасъ же появлялись новые. Когда, однако, Пасха 1842 г. прошла благополучно, экзальтація остыла, и приволжскіе раскольники мало-по-малу должны были примъниться къ обстоятельствамъ. Послъ того какъ нъсколько лътъ подърядъ они были жертвою явныхъ проходимцевъ, выдававшихъ себя за бъглыхъ поповъ, кокорыхъ въ концъ-концовъ самимъ старообрядцамъ приходилось передавать въ руки властей за воровство и вымогательство, иргизскіе старообрядцы выработали формы культа и брачные обряды, приближающіеся къ нормамъ монинскаго безпоповщинскаго толка, о которомъ ръчь будеть ниже. "Святое православіе" превратилось въ "богопротивную certy".

Не таково было настроеніе основного элемента поповщины, городской буржуазіи. Для нея была немыслима религіозная организація безъ священства. Какъ только въ 1832 г. были отмънены правила 1822 г., въ Москвѣ, на Рогожскомъ кладбищъ, былъ созванъ соборъ для разрѣшенія вопроса объ отысканіи священства. Для большинства участниковъ собора было ясно, что источникъ бъглопоповства теперь быстро изсякнеть; выходь оставался одинъ: возобновить поиски епископства, имѣвшіе мѣсто въ XVIII в. и кончившіеся тогда столь неудачно. За это стоялъ иргизскій делегать, Кочуевъ, пользовавшійся нымъ авторитетомъ среди поповцевъ не только благодаря своему богатству и связямь, но и какъ одинъ изъ немногихъ образованныхъ людей среди тогдашняго старообрядческого купечества (онъ быль страстнымъ собирателемъ древнихъ рукописей, а въ 1847 г. быль выбрань членомь общества любителей исторіи и древностей россійскихъ). За отысканіе епископа стояли и вліятельнъйшіе московскіе старообрядцы, богатыйшіе купцы Рахмановы, раскольничьи короли, за которыми стояла огромная партія. Оппозиція купца Царскаго и его небольшой партіи была безсильна. На тоть же выходъ косвенно указывало даже и само правительство. Петербургскій купець Громовъ обращался къ шефу жандармовъ, Бенкендорфу, съ вопросомъ о томъ, нользя ли возстановить правила 1822 г. На это Бенкендорфъ отвътилъ, что на возстановление правилъ 1822 г. императоръ, какъ членъ господствующей церкви, никогда не согласится, но онъ, въроятно, ничего не будеть имъть противъ самостоятельной іерархіи. Такимъ образомъ, и Петербургъ склонился къ тому же рѣшенію, за которое стояла рахмановская партія. Діло отысканія архіерея было поручено энтузіасту старообрядчества, Павлу Великодворскому, потратившему на это дъло всъ свои силы и средства. Поиски были направлены на востокъ, который считался незараженнымъ никоніанствомъ; но и тамъ было трудно найти епископа, который согласился бы, рискуя своимъ положеніемъ и опасностью навлечь на себя преслѣдованія турецкаго правительства, на весьма незавидную роль: признать истинность поповщинскаго толка и рукоположить въ епископы человъка, который будеть ему указанъ. Ясно было, что ни одинъ порядочный, настоящій епископъ на это не пойдеть. Но это мало смущало старообрядческихъ тузовъ. Они готовы были на огромныя денежныя жертвы, лишь бы купить себъ архіерея и сохранить за собою господство надъ старообрядческой массой, готовой теперь уйти въ безпоповщину.

Въ концъ-концовъ поиски увънчались успъхомъ. Нашли подходящаго архіерея, и удалось поставить дъло на легальную почву. Архіерей Амвросій, бывшій нѣкто босно-сараевскій епископъ, отр'вшенный оть епархіи константинопольскимъ патріархомъ вслѣдствіе его столкновеній съ турецкимъ правительствомъ. На легальную почву дъло было поставлено такимъ образомъ. Въ Буковинъ была община переселившихся сюда съ Вътки въ 1783 г. старообрядцевъ (въ мѣстечкъ Бълая Криница), которымъ Іосифъ II далъ привилегію свободнаго исповъданія въры. Послъ долгихъ хлопоть Великодворскій выхлопоталъ въ 1844 г. указъ импера-Фердинанда, разръшавшій бълокриницкимъ старообрядцамъ имъть своего епископа. Амвросій быль привезень въ Бѣлую Криницу, перемазанъ (27 окт. 1846 г.) и тотчасъ же посвятилъ себъ преемника, бѣлокриницкаго монаха Кирилла. Затъмъ имъ были посвящены епископы въ нѣкоторыя другія заграничныя общины старообрядцевъ. Какъ только николаевское правительство узнало объ этомъ, оно сейчась же потребовало оть вънскаго двора примъненія репрессивныхъ Бѣлокриницкій монастырь быль закрыть, а Амвросій сослань, но дёло было уже сдёлано, поповщинская церковь нашла новую самостоятельную опору. Естественный циклъ ея развитія завершился, она стала правильно организованною *іерархической* церковью. тельство могло делать, что угодно; поповцы съ гордостью сознавали, что послѣ Амвросія и Кирилла у нихъ "паче всякаго чаянія священство, яко финикъ процвать, и яко кедръ на Ливанъ умножися".

Когда въ Москву пришла въсть объ отысканіи архіерейства, тамъ поднялся вопросъ объ епископ для Руководящую роль взяли и здѣсь на себя Рахмановы. Прежде всего нужно было поддержать Бѣлую Криницу; они дали на это 200.000 (по другимъ свъдъніямъ—400.000). Затымь нужно было подыскать подходящаго кандидата въ русскіе митрополиты. У Рахмановыхъ кандидать быль готовъ; это быль одинь члень ихъ семьи, Дмитрій Андреевичь Рахмановъ, который заблаговременно приняль монашество подъ именемъ Діонисія. Эта кандидатура отдавала въ руки Рахмановыхъ распоряжение всёми дълами старообрядческой церкви, сила ихъ капитала должна была соединиться съ авторитетомъ епиомофора. Однако, эту скопскаго кандидатуру не удалось провести: противъ Діонисія, въ связи съ обыскомъ въ скиту, гдѣ онъ былъ постриженъ въ монахи, было возбуждено судебное преслъдованіе, и ему пришлось скрыться за границу. Тогда Рахмановы же предложи-

ли другую кандидатуру ничтожнаго человъка, Степана Жарова, содервъ Москвъ постоялый жавшаго дворъ. Въ 1847 г. Кириллъ посвятилъ его первымъ русскимъ старообрядческимъ епископомъ, именемъ Софронія; вслѣдъ затѣмъ были посвящены, по указаніямъ московскихъ тузовъ, еще цѣлый рядъ лицъ, такъ что въ 1859 году было уже 10 старообрядческихъ епархій (московская, симбирская, уральская, новозыбковская, саратовская, пермская, казанская, балтская, кавказская, коломенская). Эти десять архіереевъ, вмѣстѣ съ избранными священниками, образовали Москвъ духовный совить, управлявшій всёми дёлами церкви. Такъ какъ назначение на каоедры зависъло отъ старообрядческихъ съвздовъ, на которыхъ рѣшающую роль всегда играли крупные капиталисты, то духовный совъть сталь въ ихъ рукахъ послушнымъ орудіемъ. Старообрядческая церковная организація есть, такимъ образомъ, только особая форма капиталистической эксплоатаціи. Однако, въ сравненіи съ синодской, "цезарепапистской", какъ говорять старообрядцы, церковью, поповщинская церковь имфеть свои преимущества. Можно даже сказать что поповщинская организація есть пока единственное проявление независимаго духа, свойственнаго обычно молодой буржуазіи. Въ этомъ отношеніи любопытно было бы сравненіе поповщинской церкви съ гугенотскими организаціями во Франціи конца XVI и начала XVII въка. Съ другой стороны, старообрядцы правы, указывая, что ихъ организація ближе къ первоначальной перковной организаціи вслѣдствіе выборнаго начала и участія мірянь, чѣмъ "цезарепапистская" синодская церковь, а потому и каноничнѣе. Но вопросы юридической истинности всегда останутся спорными; по существу же старообрядческая церковь основана на свободномъ вступленіи въ нее членовъ и является организаціей прогрессивной силы капитала, въ то время какъ синодская церковь есть принудительная организація, служащая крѣпостническому, реакціонному государству.

Вновь образовавшейся перкви недоставало, однако, одного: у нея была организація, но не было точно опредълено въроучение, которое отличало бы ее оть другихъ въроисповъдныхъ организацій. Всякая религіозная организація, пріобрѣвшая характеръ церковности, нуждается въ точно установленномъ катехизиеѣ: это есть то знамя, на оправданіи котораго строится провозглашеніе той или иной церкви единою и истинною, и къ которому привлекаются адепты. До сихъ поръ ограничивались отрицательными положеніями; но теперь, когда они стали церковью въ полномъ смыслъ этого слова, т.-е. создали организацію для господства, нужна была и положительная идеологія, оправдывавшая это господство. Та же Москва принялась за выработку положительныхъ основаній въроученія.

Въ августъ 1861 г. на московскую митрополичью каеедру былъ избранъ саратовскій епископъ Аеанасій. Онъ, однако, тотчасъ по избраніи обратился къ избравшему его собору съ прошеніемъ, въ ко-

торомъ соглашался принять должность только въ томъ случав, если соборъ согласится признать необходимымъ исправленіе нѣкоторыхъ обрядностей и чиноположеній, которыя были указаны въ прошеніи, какъ несогласныя съ древнимъ уставомъ. Вслъдъ за этимъ отъ разстарообрядческихъ общинъ ныхъ стали поступать запросы о разныхъ догматахъ въроученія и случаяхъ изъ практики. Результатомъ былъ знаменитый документь: "Окружное посланіе единыя, святыя, соборныя, древле - православно - каоолическія церкви", составленное первоначально міряниномъ Ксеновымъ и 24 февраля 1862 санкціонированное духовнымъ совътомъ. "Окружное посланіе" опредъляеть позицію поповщинской церкви съ одной стороны по отношенію къ безпоповщинъ, съ другой стороны-къ синодской церкви. Въ первомъ случав оно прежде всего предаеть анаеем' десять старыхъ раскольничьихъ сочиненій, появившихся еще въ XVII и въ XVIII в. и весьма популярныхъ среди раскольничьей массы. Главнымъ образомъ эти сочиненія трактовали о концѣ міра, примѣняя пророчества Апокалипсиса и Даніила къ царямъ, императорамъ и патріархамъ, а церковь и таинства объявлялись въ этихъ сочиненіяхъ прекратившимися со временъ Никона. Эта эсхатологія была совершенно чужда духу поповщинской буржуазін; наобороть, какъ открыто было заявлено во второй части "Окружнаго посланія", императоръ есть лицо богохранимое и боговънчанное, а церковь по слову Христову будеть существовать въчно, ибо врата адовы

ея не одолжють. Эта истинная церковь, которая со священствомъ и таинствами пребудеть до скончанія въка, и есть старообрядческая церковь. Далъе, отмежевавшись отъ мъщанско - крестьянской безпоповщины, "Окружное посланіе" переходить къ опредѣленію взгляда на господствующую церковь и попутно излагаеть свои положительные догматы. Синодская церковь, говорить посланіе, въруеть не въ иного Бога, а въ того же самаго, что и старообрядческая церковь. Ея праздники, богослуженія и таинства не призрачны, а имъють дъйствительную силу. Подъ именемъ Іисуса синодская церковь чтить не антихриста, какъ говорили безпоновцы, а того же спасителя міра; поэтому старообрядцы не хулять, а почитають это имя, какъ другое, менже правильное изображеніе и произношеніе имени спасителя. Точно такъ же четвероконечный кресть и другія принадлежности культа синодской церстарообрядцы не хулять, а почитають, какъ святыя вещи. Камень раздора не въ этомъ, а въ поведеніи господствующей церкви по отношеніи къ старообрядцамъ. Никонъ измѣнилъ древнецерковныя преданія, освященныя именами патріарховъ Іова, Гермогена, Филарета, Іоасафа и Іосифа; соборъ 1667 г. произнесъ клятву и анаеему на придерживающихся старыхъ обрядовъ, изрекъ хулу на святое имя Ісуса и двуперстное сложеніе. Въ заключеніе, "Окружное посланіе" еще разъ возвращается къ вопросу объ антихристь, —и это весьма характерно для поповщины. Въ

двухъ параграфахъ (IX и X) посланіе объясняеть, что объ антихристъ оно думаетъ одинаково съ синодскою церковью: что по писанію онъ будеть изъ племени еврейскаго, изъ колъна Данова, отъ блуда и т. д. и т. д. Когда онъ явится и когда будеть второе пришествіе и кончина міра, этого никто не знаетъ, только самъ Іисусъ Христосъ. Такимъ образомъ, "Окружное посланіе" подчеркнуло, что новая церковь хочеть жить и благоденствовать, что она не порываеть съ міромъ, а признаетъ его законное право на существование. У нея еще не было прошлаго; у нея было только настоящее и будущее. Въ настоящемъ она выходила на борьбу, начинавшуюся борьбу капитала съ феодализмомъ. Феодальная церковь и буржуазная церковь стали другъ противъ друга. Одна опиралась на механическую силу абсолютизма, другая выдвигала національную церковную традицію. И въ наши дни, когда началась открытая борьба за власть между феодальнымъ государствомъ и буржуазіей, выплыло на поверхность и соперничество двухъ церквей.

"Окружное посланіе", однако, не сразу завоевало положеніе. Когда оно появилось, то старообрядческая поповщинская масса спросила: теперь насъ не анавематствують, наобороть, ласкають и манять въ единовъріе, предоставляя намъ всъ старые обряды; почему же вы не предлагаете прямо перейти въ единовъріе? Мы уже видъли, что этому препятствовала различная соціальная основа двухъ церквей; но если поповщинскіе верхи инстин-

ктивно чувствовали невозможность примиренія, то низы, состоявшіе отчасти изъ мелкой буржуазіи, отчасти изъ крестьянства, соблазнились. Одни пошли въ единовъріе, другіе не признали "Окружнаго посланія" и подняли противъ него борьбу, пытаясь выставить принципіальныя разногласія между старообрядческой и синодской церковью. Вокругь "Окружнаго посланія" загорълась жестокая борьба мнъній, расколовшая поповщину на два лагеря и затихающая только въ наши дни. Поэтому, исторія этой борьбы уже выходить за предёлы настоящаго очерка и будеть изложена въ III части.

3. Безпоповщина. Этимъ общимъ названіемъ до сихъ поръ изслѣдователи раскола называютъ чрезвычайно разнообразные раскольничьи толки, имѣющіе одинъ общій признакъ: считая, что благодать божія со времени Никона взята на небо, эти толки не признають священства. Этотъ общій отрицательный признакъ далъ поводъ къ указанному названію; но если вникнуть поглубже въ исторію и идеологію безпоповщинскихъ толковъ, между ними раскроется цѣлый рядъ существенныхъ различій.

Безпоповщина, какъ единое опредѣленное цѣлое, существовала лишь въ первой половинѣ XVIII вѣка. Тогда былъ единый опредѣленный центръ ея, Поморская община, на рѣкѣ Выгѣ, основанная братьями Денисовыми, была и опредѣленная идеологія, изложенная въ Поморскихъ отвѣтахъ 1720 г. Тогда совершенно однороденъ былъ и соціальный составъ безпоповщины: за

ничтожными исключеніями, Выгоръцкая община составилась изъ бътлыхъ крестьянъ, которые, примъняясь къ суровымъ условіямъ безлюдной страны, и создали эту полумонашескую, полукоммунистическую общину. Удалившись физически отъ обитаемаго міра, выговцы отръшились отъ него и всъмъ своимъ укладомъ жизни и міросозерцанія. Міръ, который они оставили, это царство антихриста; они, выговцы, единственная оставшаяся върною горсть людей, на которыхъ антихристь не успъль наложить свою печать.

Но къ началу второй половины XVIII въка это единство было нарушено. Съ одной стороны его разрушали внъшнія условія: конецъ міра не приходиль, и эсхатологическая идеологія не оправдывалась. Но этоть внашній импульсь еще не быль настолько могуществень, чтобы преобразовать безпоповщину въ разнообразныя теченія. На помощь спъшиль внутренній факторь: неизбъжная хозяйственная и соціальная дифференціація первоначальной безпоповшинской массы. Наконецъ, безпоповщинскіе толки явились изъ другихъ источниковъ: изъ вернувшихся изъ-за границы эмигрантовъ и упомянутаго уже разложенія нъкоторых в поповщинских в общинъ. Образовавшіеся къ концу XVIII въка безпоповщинскіе толки распадаются ръзко на два разряда: крестьянскіе толки и м'ящанскіе, или точне, мелкобуржуазныя организаціи. Тѣ и другіе имѣють совершенно ясную физіономію, опредълявшуюся ихъ соціальной основой. Какъ будеть видно, почти не приходится говорить объ ихъ исторіи; въ большинствъ случаевъ, здѣсь нѣтъ развитія, а лишь прозябаніе крестьянскихъ толковъ и обычная трагедія мѣщанской души въ городскихъ мелко - буржуазныхъ согласіяхъ.

Вполнъ ясна и понятна крестьянская основа безпоповщины. Пока существовало крѣпостное право, для наиболъе независимыхъ или самостоятельныхъ элементовъ крѣностного крестьянства представление о государственной власти и служащей ей церкви, какъ слугахъ антихриста, было вполнъ жизненнымъ. Была возможна, правда, и появилась другая идеологія, на почвѣ которой выросло сектантство, идеологія положительнаго характера; но въ условіяхъ кръпостной эпохи для ея развитія не было достаточно широкихъ данныхъ. Поэтому, какъ мы уже видъли, безпоповщинскіе толки появлялись въ крестьянской средѣ и въ XVIII и въ XIX въкъ совершенно независимо отъ, такъ сказать, идейной заразы. Стародубскіе поповцы, пока буржуазные верхи принуждены были уйти на Вътку, превратились, по существу, въ безпоповцевъ; та же участь постигла, какъ мы видъли, приволжскихъ поповцевъ изъ крестьянъ и мъщанъ, какъ только были разгромлены Иргизскіе монастыри, удерживавшіе ихъ въ поповщинъ. Но наиболъе безпоповщинскими характерными крестьянскими сектами являются секты филипповцевъ и странниковъ или бызуновъ, вышедшія изъ нѣдръ поморской общины.

Поморская выговская община очень быстро утратила свой перво-

бытно-коммунистическій характеръ. Она приняла д'ятельное участіе въ торговлѣ мѣхами и кожей; съ другой стороны, правительство Петра І сдълало примирительные шаги по адресу раскола. Результатомъ было то, что въ 20-хъ годахъ XVIII столътія поморцы стали записываться въ двойной окладъ, ввели молитву за царя и даже посылали ему подарки. Такимъ образомъ, бътлые крестьяне достигли примиренія съ государствомъ, получили своего рода амнистію и превратились въ честныхъ буржуа. Но подъ вліяніемь Выгорфцкой общины быль цфлый рядъ раскольничьихъ поселеній въ теперешнихъ Архангельской н Олонецкой губерніяхъ. Ихъ хозяйственная основа осталась неизмънною; добывающая промышленность почти безъ всякаго сбыта до конца XIX въка оставалась почти исключительно источникомъ ихъ существованія. Эти поселенія, въ лицъ нъкоего Филиппа, предали поморцевъ проклятію. Филипповцы не молятся за царя-антихриста, не записывались въ двойной окладъ. Только теперь, вмѣстѣ съ нѣкоторымъ оживленіемъ сѣвера, они платять обычныя повинности, сойдя, такимъ образомъ, со своей непримиримой точки зрѣнія.

Бѣгуны или странники уже только внѣшнимъ образомъ связаны съ Поморской общиной. Основатель секты, бѣглый солдатъ и крестьянинъ Евфимій, былъ въ Выгорѣцкой общинѣ наставникомъ (въ послѣдней четверти XVIII в.), но ушелъ оттуда, найдя, что поморцы совсѣмъ не подходящая компанія для подобныхъ ему людей. Его проповѣдь

создала секту, составившуюся изътакихъ же людей, какъ и онъ: бѣглые крестьяне, бѣглые преступники, бездомные нищіе. Въ идеологіи этой секты возродились старыя безпоповщинскія представленія, но уже съ большими дополненіями и новыми подробностями, появившимися въ связи съ измѣненіями въ крестьянской жизни за вторую половину XVIII в.

Превращение крестьянъ въ рабовъ, уничтоженіе въ цёломъ рядё мёстностей крестьянской запашки съ переводомъ крестьянъ на барщину, подушная подать, рекрутчина, паспортная система, -- все это были новыя явленія, еще неизв'єстныя раскольнику XVII в. Евфимій внесъ, поэтому, въ свою проповѣдь даже коммунистическіе мотивы, досель неслыханные въ расколъ. Антихристь—это преемственный рядъ царей, начиная съ Петра, отъ котораго пошло все зло: собственность, соціальное неравенство съ борьбой между богатыми и бъдными, невыносимыя подати, размежеваніе земель. Между тъмъ самое слово мое есть изобрѣтеніе діавола; онъ и царствуеть теперь въ мірѣ. Паспорта — это печать антихристова; всякій живущій вмъсть съ паспортомъ, есть запечатленный антихристомъ человъкъ, его слуга. Отсюда всякій человікь, желающій спастись, долженъ уйти отъ всякаго соприкосновенія съ гражданской жизнью. Онъ не долженъ принимать печати антихриста, т.-е. не долженъ имъть паспорта; онъ не долженъ записываться въ раскольничьи списки, такъ какъ это значитъ подчиняться антихристу; онъ не долженъ имъть

"ни града, ни села, ни дому". Такой человъкъ долженъ въчно бъгать, въчно странствовать; онъ долженъ быть странникомъ, невъдомымъ міру, разорвавшимъ всякую связь съ обществомъ. Эта идеологія была настоящимъ кладомъ для всякаго рода бъглыхъ людей; но, съ другой стороны, она была практически неудобоисполнима безъ извъстнаго сочувствія б'єглымъ ихъ соціальныхъ собратій, не рѣшавшихся, однако, разрывать связи съ міромъ. И такое сочувствіе, конечно, выражалось съ полною готовностью. Сочувствующіе принимались въ качеств страннопріимцевъ, обязанныхъ принимать и укрывать у себя бъгуновъ. Въ теченіе первой половины XIX в. сплошь и рядомъ случайно открывались цълыя деревни и села, заселенныя страннопріимцами, и въ самыхъ разнообразныхъ мфстностяхъ. Въ такихъ деревняхъ всѣ дома оказывались соединенными потайными ходами, а крайніе дома соединялись такими же ходами съ сосъдними перелъсками. Такого рода деревни по сію пору еще существують въ глухихъ частяхъ Новгородской губерніи. Страннопріимцы должны умереть настоящими странниками. Когда страннопріимецъ смертельно забол'вваеть, обыкновенно дають знать въ полицію, что онъ скрылся неизвъстно куда. Это обозначаеть формальный разрывъ съ обществомъ. Затъмъ, если больной имъеть еще достаточно силы, онъ самъ уходить или его уносять въ соседній домъ или лёсъ, где онъ и умираеть. Наибольшее распространеніе странничество получило при Николав І.

Въ странничествъ выразился, такимъ образомъ, наиболѣе крайній протесть крестьянства, какой только быль возможень на почвѣ раскола; далѣе пришлось бы перейти уже въ область сектантства. Обратимся теперь къ другой категоріи безпоповщинскихъ толковъ, къ городскимъ мѣщанскимъ согласіямъ.

Почти одновременно съ образованіемъ Рогожскаго кладбища, образовались въ Москвѣ двѣ безпоповщинскія общины: оедосвевская, на Преображенскомъ кладбищъ, и поморская, вокругъ Монинской Покровской часовни. Первая называлась по имени Өеодосія, наставника безпоновщинскаго толка за польской границей, послѣдователи котораго переселились въ Москву и другіе города при Екатеринѣ II; вторая—по имени Монина, на имя котораго была куплена земля для часовни. И та и другая общины имъли филіальныя отдъленія въ другихъ городахъ; соціальный составъ ихъ несколько различался другь оть друга. Въ то время какъ въ оедосъевской московской общинъ преобладало мелкое купечество (изъ числа подписавшихся подъ прошеніемъ объ открытіи Преображенскаго кладбища было 18 купцовъ, 4 оброчныхъ крестьянина, 2 экономическихъ и 1 безъ опредъобозначенія), прихожане монинской часовни были мелкіе ремесленники и мъщане, со слабой примъсью купеческаго элемента (въ 30-хъ годахъ XIX в. среди монинцевъ числилось только 4 лавочника (торговцы живой рыбой), 14 ремесленниковъ, прочіе-безъ обозначенія). Этимъ различіемъ соціальнаго состава объясняется различіе идеологій той и другой общинъ и ихъ взаимныя пререканія.

Различныя точки зрѣнія у оедосъевцевъ и монинцевъ были по вопросамъ о бракѣ, о молитвѣ за власть и объ отношеніи къ господствующей церкви. И та и другая общины образовались изъ мелкобуржуазныхъ элементовъ, дифференцировавшихся изъ первоначальной безпоновщины. Первоначальная безпоповщина, въ ожиданіи близкаго конца свъта, отрицала бракъ, какъ и вев прочія таинства, прекратившіяся "за разсыпаніемъ рукъ освященныхъ". Но теперь, когда эсхатологическія мечтанія стали уділомъ лишь крестьянскихъ элементовъ безпоповщины, вопросъ о бракъ сталъ со всею остротою. Поморцы, а вслъдъ за ними и монинцы вышли изъ затрудненія очень простымъ образомъ. Они признали, что въ бракъ надо признавать двъ стороны: сторону обрядово-богослужебную, которая теперь на практикъ стала неисполнимою, и сторону внутренней необходимости, освященную заповъдью божіей о размноженіи рода человъческаго. Если исчезла благодать, то нерушимо стоить заповёдь божія; а поэтому и брачное сожитіе не должно прекращаться. Поэтому, къ XIX вѣку монинцы выработали особый брачный уставъ, по которому центръ тяжести брака переносился на домашнія церемоніи благословенія при свидътеляхъ, послъ котораго уже въ качествъ придатка слъдовало благословение наставника въ часовнъ. Туть монинцы шли на прямое примиреніе съ гражданскимъ обществомъ какъ въ вопросѣ о молитвѣ за царя, такъ и въ отношеніи къ церкви.

Сложнве обстояло двло у оедосъевцевъ. Теоретически они заняли непримиримую позицію; практически эта позиція осложнялась двойственнымъ составомъ оедосъевщины и приводила къ двойственной политикъ. Оедосъевцы отрицали совершенно возможность брака, какъ законнаго благословеннаго союза, и предпочитали незаконное сожительство со всеми его неустойчивыми последствіями. Первымъ условіемъ для поступленія въ оеоосъевскую общину быль отказъ супруговъ другъ отъ друга; но, по ядовитому замѣчанію монинцевъ, оедосвевцы были, тымь не менье, "почтенные воздержники, законнаго брака не имущіе, но безъ женскаго пола мало живущіе". Өедосвевцы продолжали придерживаться теорін объ царъ-антихристъ; это не мъшало Ильъ Ковылину, основателю Преображенской общины, сноситься съ московскими властями, угощать ихъ объдами и подавать прошенія на высочайшее имя, составленныя въ самомъ раболѣпномъ духѣ. Въ Преображенской общинъ былъ введенъ строгій монашескій уставъ; мужчины и женщины давали объть цѣломудрія и жили въ отдѣльныхъ помъщеніяхъ; но это не мъшало самому безпорядочному половому смъшенію, на которое Ковылинъ смотрълъ сквозь пальцы, а монинцы указывали и негодовали. Эта двойственная политика, это лицемфріе съ одной стороны, какъ и нфкоторыя другія явленія, объяснялись поистинъ трагическимъ положеніемъ, въ которое всегда попадаеть качающаяся, какъ маятникъ, мелкая буржуазія, мелкое м'ящанство. Мъщане никогда не бывають людьми настоящаго; это или бывшіе люди, которыхъ судьба безпощадно гонить въ кадры пролетаріевъ, либо это завтрашніе люди, которымъ завтра улыбнется счастье первоначальнаго накопленія. Посл'вдующее замъчание покажется парадоксальнымъ, но именно преобладаніе среди оедосвевцевъ завтрашнихъ людей, наживавшихъ капиталы купцовъ, объясняеть въ значительной степени ихъ лицемърное поведеніе въ вопросъ о бракъ и антихристъ.

Дело въ томъ, что Ковылинымъ же было установлено правило, по которому вев наслъдства, за расторженіемъ браковъ вступавшихъ въ общину лицъ, должны были переходить въ ея собственность. А принесенное однажды въ жертву Богу уже не можеть быть возвращено: оно принято Богомъ, и какъ бы сгорвло, какъ сввча передъ иконою. Эти "сгоръвшія" имущества лишь отчасти шли на содержаніе богадъльни, больницы и другихъ учрежденій общины. Изъ составившейся такимъ образомъ кассы черпали заправлявшіе общиной купцы. Въ такомъ духъ былъ составленъ Ковылинымъ и утвержденъ Александромъ І въ 1808 г. уставъ Преображенскаго богод вленнаго дома, по § 14 котораго попечителямъ разрѣшалось обращать весь или часть капиталовъ дома (за покрытіемъ расходовъ по содержанію) на торговую комерцію. Такъ расторженіе браковъ стало для купеческихъ элементовъ оедосъевщины орудіемъ первоначальнаго накопленія.

Наконецъ, общей трагической чертой монинцевъ и оедостевцевъ была невозможность стать въ нормальныя отношенія къ міру. Ремесло и торговля требовали постоянныхъ сношеній съ "внѣшними"; между тъмъ всякое сближение такого рода оскверняло безпоновца. Отсюда явилась нужда примирить теорію съ практикой. Пришли къ тому же выходу, къ какому въ свое время пришло фарисейство іудейской общины второго храма: установили особый эпитимейникъ, расписывавшій эпитиміи поклонами, постами и срочнымъ отлученіемъ оть общенія за сношенія съ "внѣшними". Такъ городская жизнь безпощадно разрушала старыя идеологіи прежнихъ бъглыхъ крестьянъ и холоповъ.

Исторія той и другой общины въ первой половиѣ XIX вѣка есть исторія ихъ постепеннаго разложенія, по мъръ того, какъ дифференцировались ихъ элементы, и исполнялось ихъ назначение. Первою стала разлагаться оедосвевская община. Въ 1812 году цѣлый рядъ ея самыхъ вліятельныхъ членовъ, изъ среды купечества, перешелъ къ монинцамъ. Очевидно, эти купцы считали уже дёло Преображенской общины сдъланнымъ. Она не могла дать имъ больше того, что они уже получили; съ другой стороны, перейдя въ ряды чистой буржуазіи, они не хотъли болъе лицемърить. Монинцы молились за властей и признавали бракъ-прямой путь и привелъ этихъ купцовъ въ Покровскую часовню. Съ этихъ поръ еедосвевская община осталась въ составъ непримиримыхъ доктринеровъ и прозябала въ спорахъ съ

монинцами, пока распоряженіемъ Николая I Преображенское кладбище не было отдано единовърцамъ, а всъ его капиталы конфискованы.

Долъе держались монинцы. Съ 1812 г., когда Покровская община инкорпорировала оедосъевскихъ пупцовъ, вплоть до 1827 г. она прогрессировала, главнымъ образомъ, на счеть все тахъже оедосвевцевъ. Съ 4.000 прихожанъ 1812 г. она достигла 7.000 въ 1827 г. Но послъ этого начинается разложение. Вскоръ монинская часовня была по распоряженію правительства запечатана, и тогда ея прихожане частью разбились между домашними купеческими молельнями, частью ушли въ единовъріе. Началось господство и соперничество отдъльныхъ купцовъ между собою, настоящая вакханалія эксплоатаціи купеческимъ капиталомъ мелкаго мъщанства, составлявшаго массу прихожанъ Покровской часовни. Только одинъ разъ, въ 1843 г., купцу Казанкову удалось на небольшой промежутокъ

времени (до 1847 г.) объединить монинцевъ. Но съ 1847 г. разложеніе пошло усиленнымъ темпомъ. Среди отдъльныхъ молеленъ особенно выдълились морозовскія часовни, которыхъ было въ Москвъ четыре, и одна на фабрикъ Морозова, въ Орфховф-Зуевф, гдф богослужение совершалъ самъ хозяинъ, а прихожанами были рабочіе. Эта послъдняя молельня является наиболве откровеннымъ показателемъ роли городской безпоповщины, какъ орудія разложенія мѣщанской среды и капиталистическаго накопленія. Если поповщина есть организація уже властвующаго капитала, то городская безпоповщина была организаціей первоначальнаго капиталистическаго накопленія. Когда она сыграла свою роль, она сошла со сцены, и послѣ разгрома ея Николаемъ І, который хронологически совпаль съ заключительными моментами процесса накопленія, мы уже почти ничего не слышимъ о ея существованіи.

## ГЛАВА ІХ.

## Начальное образованіе въ первой половинѣ XIX столѣтія.

(В. И. Чарнолускаго).

1. Положение народнаго образования по началу стольтия. На разработку блестящихъ просвътительныхъ плановъ Екатерины II, о которыхъ торжественно оповъщался чуть не весь міръ, какъ извъстно, было по-

ложено несравненно больше заботь, чёмъ на мёропріятія, необходимыя для практическаго осуществленія ихъ въ жизни. Нигдё, быть можеть, контрасть между словами властныхъ представителей той эпо-

хи и ея мрачной действительностью не проявлялся съ такой яркостью и ръзкостью, какъ въ области народнаго образованія. На самой зарѣ XIX вѣка, въ журналѣ "комиссіи объ учрежденіи училищъ", которой принадлежало ближайшее завъдываніе всѣми гражданскими учебными заведеніями въ Россіи, находимъ слѣдующія характерныя строки о положеніи народныхъ (малыхъ) школъ\*): "вев эти школы находятся вездв въ совершенномъ единообразіи: ученики всѣ, въ какой бы они школѣ ни были, читають одинакія учебныя книги, а учителя употребляють одинакій способъ обученія и наблюдають одинаковое распредѣленіе часовъ, назначенное прежде и послъ полудня, такъ что науки въ школахъ сихъ преподаются въ самомъ отдаленномъ краю Россіи въ одно и то же время и на томъ единообразномъ основаніи, на каковомъ преподаются оныя и въ самой столиць". По даннымъ той же комиссіи, въ 1800 году подъ ея вѣдѣніемъ "всѣхъ школъ и пансіоновъ въ Россійской имперіи состояло 315, учителей въ нихъ 720, а обучавшагося юношества 19.915 человъкъ, въ томъ числъ мужеска пола 18.128, а женска — 1.787. Сверхъ сихъ губернскихъ и увздныхъ школъ, на содержаніи комиссіи состоить учительская гимназія, а въ ней нынв обучается двадцать человъкъ студентовъ "\*\*). Итакъ, воть все наслъдство, оставленное Россіи XIX въка "блестящимъ въкомъ" Екатерины. Каково было качество

\*) Журналъ 14 апр. 1800 г.

этихъ ничтожныхъ по количеству училищъ, ярко рисуютъ показанія современниковъ.

"Нельзя себъ представить ничего ничтожнъе и хуже состоянія народнаго образованія въ Россіи до Александра, — читаемъвъвоспоминаніяхъ кн. Чарторыйскаго \*), — въ Россіи были только такъ называемыя народныя училища, въ которыхъ довольно преподавались начальныя основанія небольшого числа учебныхъ предметовъ. Наблюдение за школами было ввърено несчастнымъ наставникамъ, опившимся отъ бездъйствія и скуки; никто не посылаль детей въ эти школы, которыя никого не интересовали и о которыхъ никто не говорилъ". А вотъ непосредственное, живое внечативніе мальчика - Аксакова, попавшаго въ народное училище въ Уфъ: "трудно было примириться дѣтекому уму и чувству съ мыслью, что видънное мною зрълище не было исключительнымъ злодъйствомъ, разбоемъ на большой дорогѣ, за которое следовало бы казнить Матвъя Васильича (учителя), какъ преступника, что такіе поступки не только дозволяются, но требуются оть него, какъ исполнение его должности; что самые родители высъченныхъ мальчиковъ благодарять учителя за строгость, а мальчики будуть благодарить со временемъ, что В. М. могь браниться звърскимъ голосомъ, съчь своихъ учениковъ и оставаться въ то же время честнымъ, добрымъ и тихимъ человѣкомъ"...\*\*)

Общая организація народнаго об-

<sup>\*\*)</sup> Сборникъ матеріаловъ для исторін просвъщенія въ Россіи, т. І, стр. 199.

<sup>\*)</sup> Тамъ же, т. II, стр. XXXIV.

<sup>\*\*)</sup> С. Т. Аксаковъ. "Дътскіе годы Багрова—внука". Изд. 5. Спб. 1895, стр. 92.

разованія къ началу XIX стольтія была такая. Всв гражданскія ученыя и учебныя заведенія имперіи, академіи наукъ и художествъ, московскій и виленскій университеты, главныя и малыя народныя школы, частные пансіоны и школы, пов'втовыя школы, коллегіи и училища католическихъ монашескихъ орденовъ въ западныхъ губерніяхъ,находились въ главномъ завъдывапіи третьяго департамента сената. Ему же была подчинена учрежденная Екатериною II для ближайшаго завъдыванія всьми гражданскими учебными заведеніями "комиссія объ учрежденіи народныхь училищъ". Всъ учебныя заведенія въ губерніяхь и служащія вь нихь лица паходились въ непосредственномъ въдъніи приказовъ общественнаго призрѣнія". Предсѣдателями приказовъ и попечителями училищъ были губернаторы, которые въ каждомъ увздномъ городв избирали смотрителей для наблюденія за школами въ увздахъ. Комиссія объ учрежденіи народныхъ училищъ назначала губернскихъ директоровъ училищь, которые завѣдывали учебпою частью въ губерніи, подчинялись губернаторамъ и засъдали въ приказахъ общественнаго призрънія по діламъ, касавшимся учителей и училищъ.

2. Законодательство эпохи правительственнаго либерализма (1801—1812 гг.). Высшее руководство "систематической работой надъ реформою безобразнаго зданія государственной администраціи" принадлежало въ 1801—1803 гг. "неофиціальному Комитету" — тъсному кружку ближайшихъ друзей императора Алек-

сандра I. Вопросомъ о народномъ образованіи онъ впервые занялся въ декабрѣ 1801 г., когда ему было предложено обсудить полученную государемъ отъ Лагарна записку. Лагарпъ предлагалъ учредить для завъдыванія народнымъ образованіемъ государственный комитеть съ министромъ во главъ, съ вътвями въ губерніяхъ и инспекторами, назначаемыми оть дворянства. Далъе Лагарпъ указывалъ на необходимость имъть сельскія школы и развивалъ мысль, что "не начавъ ничего, нельзя ничего достигнуть". Въ обсужденіи комитета интересы общаго образованія выдвинулись на первый планъ и комитеть готовъ быль даже ввести въ систему общаго образованія спеціальныя учебныя заведенія.

Въ торжественныхъ актахъ, провозглашавшихъ новые порядки высшаго государственнаго управленія, значеніе образованія усиленно подчеркивалось. Такъ, въ наказъ государственному совъту (1801 г.) указывается, что законъ безъ "нравовъ" можеть имъть только насильственное, а потому слабое дъйствіе, "нравы же укореняются и превращаются въ общее народное свойство просвъщеніемъ большинства гражданъ". Однако, послъднее туть же подраздъляется на "истинное" и "ложное" и совъть призывается "постановить твердыя начала къ возрожденію перваго и уклоненію второго". Въ манифестъ объ учрежденіи министерствъ (1802 г.) снова говорится о распространеніи "наукъ и художествъ, столь необходимыхъ для благоденствія народовъ". Въ числѣ другихъ министерствъ было

учреждено и министерство "народнаго просвъщенія, воспитанія юношества и распространенія наукъ". Компетенція министерства нам'вчена очень широкая; въ вѣдѣнін министра сосредоточено "главное училищное правленіе со всёми принадлежащими ему частями, академія наукъ, россійская академія, университеты и всѣ другія училища, кромъ предоставленныхъ особому попеченію императрицы Маріи Өеодоровны и находящихся по особому повелѣнію въ управленіи другихъ особъ или мѣсть, типографіи частныя и казенныя, исключая изъ сихъ послъднихъ состоящія также подъ непосредственнымъ либо въдомствомъ; цензура, изданіе въдомостей и всякихъ періодическихъ сочиненій, народныя библіотеки, собраніе крѣпостей, натуральные кабинеты, музеи и всякія учрежденія, какія впредь для распространенія наукъ быть могутъ". Въ этомъ первомъ законъ о министерствъ народнаго просвъщенія въ Россіи нельзя не отмѣтить двухъ обстоятельствъ. Съ одной стороны, несмотря на очень широкую компетенцію министерства, изъ въдънія его изъяты цёлыя категоріи училищь, при чемъ играли роль соображенія, не имфющія ничего общаго ни съ требованіями правильной организаціи государственнаго управленія, ни съ интересами народнаго образованія. Съ другой стороны, одному и тому же высшему правительственному органу были поручены двъ такія, по внутреннему своему характеру діаметрально противоположныя, задачи, какъ забота о развитіи образованія и чисто полицейскія функціи цензуры.

Одновременно съ манифестомъ объ учрежденіи министерствъ произведены были назначенія членовъ въ "комиссію объ училищахъ", состоящую подъ управленіемъ министра народнаго просвъщенія (были назначены, между прочимъ, кн. А. Чарторыйскій и гр. С. Потоцкій); члены этой комиссіи должны были "раздѣлить между собою вѣдѣніе вству состоящих въ имперіи верхнихъ и нижнихъ училищъ по полосамъ и провинціямъ" и вырабообщій планъ системы народнаго просвѣщенія. Несмотря на учреждение министерства и новой комиссіи, старая "комиссія объ учрежденіи народныхъ училищъ" не была уничтожена; она продолжала заниматься текущими административными и хозяйственными дѣлами и прекратила свое существованіе только въ 1803 году \*).

Основы новой учебной системы были изложены въ "предварительныхъ правилахъ народнаго просвъщенія" 1803 года. Правила преобразовали "комиссію объучилищахъ" въ "главное училищъ правленіе", —высшій совъщательный органь министерства, состоящій изъ попечителей университетовъ и ихъ округовъ и другихъ членовъ по высочайшему назначенію. По этому законодательному акту всъ училища назначаются "для нравственнаго образованія грасоотвътственно обязанностямъ и пользамъ каждаго состоянія" и "опредѣляются" четырехъ родовъ: приходскія, увздныя, губернскія, или гимназіи, и университеты.

<sup>\*)</sup> См. замѣтку объ этой комнесін С. Рождественскаго въ Изв. по нар. образ. 1906 г. 5., стр. 126.

Правила постановляли, что "всякій церковный приходъ или два прихода вмѣстѣ, судя по числу прихожанъ и отдаленію ихъ жительствъ, должны имъть, по крайней мъръ, одно приходское училище", а "въ каждомъ увздномъ городв должно быть, по крайней мъръ, одно уъздное училище". Что касается "хозяйственной части" училищнаго дѣла, то она совершенно не соотвътствовала этимъ широковъщательнымъ планамъ, и правила ограничиваются скромными статьями, что "назначеніе суммъ на содержаніе приходскихъ училищъ предоставляется учинить впредь, по соображенію мъстныхъ обстоятельствъ и удобностей", уъздныя же училища "будуть содержимы изъ доходовъ городскихъ обществъ съ достаточнымъ дополненіемъ изъ казны, гдѣ оное потребуется". Такимъ образомъ изъ государственныхъ средствъ на народное образование не было удълено ничего, кромъ туманныхъ объщаній. М'єстнымъ начальникамъ правила рекомендовали "споспъществовать" исполненію нам'вреній правительства относительно народнаго просвъщенія" не "понудительными средствами", а "благоразуміемъ". "Благонамъреннымъ гражданамъ", вспомоществующимъ правительству "патріотическими пожертвованіями" на устроеніе училищь, об'вщается, что они пріобрѣтуть "особенное и преимущественное право на уваженіе своихъ соотчичей и на торжественную признательность ждаемыхъ нынѣ заведеній".

Мъстная школьная администрація установлена правилами въ такомъ видъ. Губерніи распредълены

на учебные округа (6), съ университетомъ во главъ каждаго, подчиненные попечителямъ — членамъ главнаго училищъ правленія. Университетамъ исключительно предоставлена "внутренняя расправа надъ подчиненными имъ лицами и мъстами". Въ каждой губерніи назначаются главнымъ училищъ правленіемъ, по представленію университета, губернскіе директоры училищъ. Въ случаяхъ, когда для училищъ потребуется "пособіе земскаго правительства", директоры должны обращаться къ губернаторамъ. Губернскіе директоры "имѣють губерніяхъ общее смотрѣніе" надъ уъздными училищами и "частными заведеніями сего рода", исключая тѣ, "которыя по особеннымъ обстоятельствамь вверены будуть иному начальству". Въ каждый университетомъ опредъляются смотрители уъздныхъ училищъ, подчиненные директору "во всёхъ отношеніяхъ по училищамъ, въ ихъ въдъніи находящимся". Въ томъ, "что принадлежить до благоустройства приходскихъ училищъ въ помъщичьихъ селеніяхъ", имъ и самимъ предоставляется "требовать пособія отъ пом'вщиковъ и содвиствія оть увзднаго предводителя дворянства". Само-собой разумъется, что эти слова закона были и могли быть только словами, не имфющими никакого реальнаго значенія. Что касается, наконецъ, отдъльныхъ приходскихъ училищъ, то въ казенныхъ селеніяхъ они "ввёрялись" "приходскому священнику и одному изъ почетнъйшихъ жителей", а въ томфщичьихъ "предоставлялись" "просвъщенной и благонамъренной

попечительности самихъ помѣщиковъ". Законъ признаетъ "весьма полезнымъ", чтобы "приходскіе священники и церковнослужители сами исправляли должность учителей, столь соотвѣтственную ихъ званію", и синоду предписано "пещись", "чтобы въ непродолжительномъ времени сіе произведено было въ дѣйствіе безъ малѣйшаго отягощенія какъ для священниковъ, такъ и прихожанъ".

Приходскія и убздныя училища и гимназіи поставлены правилами въ прямую преемственную между собою связь. Въ курсъ приходскихъ училищъ, продолжающійся одинъ годъ, введено обучение чтению, письму, первымъ дъйствіямъ ариометики, началамъ закона Божія, наставленіе "благонравію" и "обязанностямъ къ государю, начальству и ближнему". Въ увздныя училища, съ двухлътнимъ курсомъ, поступають окончивше училища приходскія и въ курсъ здѣсь вводятся: грамматика русскаго и мъстнаго языка, сокращенная исторія и географія, первоначальныя основанія геометріи и естественныхъ наукъ, наставленіе въ должностяхъ человѣка и гражданина, "практическія знанія, полезныя для мъстной промышленности и потребностей края". Для ученія во всёхъ училищахъ "будуть употребляемы единообразныя книги и правила". По части приготовленія учительскаго персонала правила постановляли, что всякій университеть должень имъть учительскій или педагогическій институть. Одновременно съ "предварительными правилами" быль опубликовань указъ синоду о принятіи имъ "соотвътственныхъ мѣръ для содѣйствія благоуспѣшному теченію сей государственной части" и о предписаніи епархіальнымъ архіереямъ, "дабы они изъ семинарій отпустили то число семинаристовъ, какое по требованію министра просвѣщенія окажется нужнымъ для наполненія учительскихъ мѣсть".

Подобное развитіе общихъ началъ, изложенныхъ въ "предварительныхъ правилахъ", было дано "уставомъ учебныхъ заведеній, подвіздомыхъ университетамъ", опубликованнымъ 5 ноября 1804 года. Каждому разряду общеобразовательной школы уставъ ставить двоякую цёль: подготовлять къ поступленію въ высшую школу и давать законченное образованіе тѣмъ, которые не будуть продолжать его дальше. Приходскія училища должны "доставить дътямъ земледѣльческаго и другихъ состояній свъдънія имъ приличныя, сдълать ихъ въ физическихъ и нравственныхъ отношеніяхъ лучшими, дать -имт точныя понятія о явленіяхъ природы и истребить въ нихъ суевъріе и предразсудки, действія коихъ столь вредны ихъ благополучію, здоровью и состоянію". Цівль увздныхъ училищъ-лоткрыть дѣтямъ различнаго состоянія необходимыя познанія, сообразныя состоянію ихъ и промышленности". Уставъ подробно останавливается на обязанностяхъ учителей и излагаетъ правила ихъ поведенія, "общія" по отношенію къ ученикамъ и другь къ другу, и "частныя", имѣющія цѣлью усовершенствованіе учителей, распространеніе ими своихъ познаній въ наукахъ, собираніе научныхъ свѣдѣній и т. д. Особая глава посвящена частнымъ пансіонамъ, которые предоставлено открывать каждому, имѣющему соотвѣтственный образовательный цензъ; открываются пансіоны съ разрѣшенія университета и находятся подъ наблюденіемъ директоровъ гимназій. Выборъ предметовъ преподаванія предоставленъ содержателямъ пансіоновъ, при чемъ обязательно должны преподаваться только русскій языкъ и законъ Божій.

Таковы были основныя черты общеимперскаго законодательства по народному образованію въ первой половинъ царствованія Александра І. Каково было истинное положеніе образованія въ странь, мы увидимъ ниже, теперь же ограничимся только слѣдующей характеристикой новаго центральнаго правительственнаго аппарата, принадлежащей такому компетентному свидътелю — современнику, какъ Сперанскій. "Министерства юстиціи, коммерціи, просвъщенія, финансовъ, остались и по сіе время въ точно томъ же положеніи, въ какомъ они въ первые два мѣсяца были, —пишеть онъ, —тоесть, сдёланы оклады жалованья, или штаты, переименованы канцеляріи въ департаменты, и на семъ все остановилось. Ни внутри ихъ, ни въ частяхъ, отъ нихъ зависящихъ, не сдълано никакого правильнаго образованія" \*). "Каждый министръ, пишеть онъ далье, —считая ввъренное ему министерство за пожалованную деревню, старается наполнить ее и людьми и деньгами"; какъ увидимъ ниже, министерство просвъщенія представляло въ этомъ отношеніи очень заброшенную и захудалую деревню, достаточную впрочемъ для кормленія министерскихъ верховъ. По собственному плану государственнаго преобразованія, Сперанскій относиль учебную часть къ министерству внутреннихъ дѣлъ, въдающему "промышленность" народа въ широкомъ смыслъ слова, такъ какъ учебная часть назначена для "усовершенія физическихъ способностей". Планъ Сперанскаго, какъ извъстно, получилъ осуществленіе только въ небольшой и наименъе важной части его, въ видъ изданія въ 1811 году "общаго учрежденія министерства". Въ организацію министерства народнаго просвъщенія этоть законъ не внесъ существенныхъ перемънъ, но закръпилъ нъкоторыя измѣненія, произведенныя нѣсколько ранѣе (1810 г.), по которымь къ въдомству этого министерства были присоединены "вев вообще академіи и учебныя ихъ заведенія, исключая духовныхъ"; исключались изъ его въдомства духовныя училища только православнаго исповъданія, всь же остальныя должны были входить въ общую систему учебныхъ заведеній; въ организаціи военныхъ училищъ министерство просвѣщенія должно было только оказывать содъйствіе военному въдомству.

3. Правительственная реакція (1812—1825). Таковы были въ общихъ чертахъ законодательные результаты либеральной преобразовательной правительственной дѣятельности къ началу второго десятилѣтія. Развиваясь внѣ всякой связи съ дѣйствиваясь внѣ всякой связи съ дѣйстви-

<sup>\*)</sup> Планъ государственнаго преобразованія графа М. М. Сперанскаго (Введеніе къ уложенію государств. законовъ 1809 г.). М. 1905, стр. 69.

тельнымъ положеніемъ народныхъ массъ и не считаясь съ ихъ реальными нуждами, она носила вифшній характеръ, очень скоро достигла своего предвла и не обладала никакой устойчивостью. Во всеподданнъйшей запискъ гр. Кочубея 1814 г. находимъ откровенное заявленіе. "впрочемъ, всемъ известно, что мипистерство народнаго просвъщенія въ настоящемъ его видъ имъетъ занятія весьма ограниченныя "\*). Самыя эти "занятія" послъ 1812 года получають совершенно другое направленіе. Наступала реакція противъ великой французской революціи; "доказывали, что любовь къ наукамъ и забота о нихъ есть опасная ошибка: въ учебныхъ заведеніяхъ видъли скопище полузнаекъ, самоувъренныхъ и заносчивыхъ, легкомысленныхъ поклонниковъ моды, всегда готовыхъ разрушить то, чего они не жалують, то-есть все" \*\*). Новый правительственный курсъ, нашедшій яркое выраженіе въ актъ Священнаго союза, въ области народнаго образованія поставиль себъ цълью "основать народное воспитаніе на благочестіи". "Дабы христіанское благочестіе было всегда оспованіемъ истиннаго просв'ященія", манифесть 24 октября 1817 года призналъ "полезнымъ соединить дѣла по министерству народнаго просвъщенія съ дълами всъхъ въроисповъданій" въ одномъ "министерствъ духовныхъ дълъ и народнаго просвъщенія". Въ инструкціи ученому комитету новаго министерства (1818 г.), цѣлью его дѣятельности

признается достижение "постояннаго и спасительнаго согласія между вѣрою, въдъніемъ и властью, или, другими выраженіями, между христіанскимъ благочестіемъ, просвъщеніемъ умовъ и существованіемъ гражданскимъ". Руководителями министерства выступили люди, враждебные реформаторамъ начала въка и просвътительнымъ идеямъ XVIII въка. Въ ихъ рукахъ народное просвъщеніе и школа были прежде всего и главнъе всего орудіемъ политики. Реформа министерства не коснулась мъстной школьной административной организаціи, но зато въ самомъ корнъ измънила внутреннюю постановку школъ. По новымъ учебнымъ планамъ (1819 г.), изъ курса уъздныхъ училищъ исключены начала естественной исторіи и технологіи и сокращены курсы географіи и исторіи, а латинскій и нѣмецкій языки сдъланы обязательными только для готовящихся въ гимназію. Во всѣхъ безъ исключенія училищахъ предписано ввести чтеніе изъ св. писанія или изъ евангелистовъ, издаваемыя департаментомъ народнаго просвъщенія, книга же "о должностяхъ человъка и гражданина" неключена изъ учебныхъ руководствъ, какъ изложенная "по философскимъ началамъ, всегда слабымъ", по выраженію архіепископа Филарета.

Въ новомъ своемъ видѣ министерство просуществовало только до 1824 года, когда вѣдомство православнаго исповѣданія было снова отдѣлено. Одинъ изъ видныхъ дѣятелей министерства А. С. Стурдза писалъ, что "самой грубой ошибкой" въ его организаціи было то,

<sup>\*)</sup> Историч. обзоръ дѣятельности комитета министровъ, т. I, стр. 565.

<sup>\*\*)</sup> Сухомлиновъ. Матеріалы, гл. І.

что "дъла синода и дъла теринмыхъ религій, даже мусульманства и язычества, установили въ рядъ и распредълили по отдъленіямъ и столамъ въ одномъ и томъ же департаментъ въ такомъ "въроисповъдномъ индиферентизмъ", по выраженію офиціальнаго историка министерства, сказались послъдніе пережитки въній начала въка. "Господствующая церковь" помириться съ этимъ не могла; наиболъе видные ея дъятели дълали все отъ нихъ зависящее, чтобы довести начавшуюся реакцію до неизбѣжнаго логическаго конца и внести въ систему народнаго образованія послідній, еще недостававшій ей для полнаго торжества ихъ идей элементь. Министромъ народнаго просвъщенія быль назначенъ Шишковъ, который въ первомъ же засъданіи главнаго правленія училищь развернуль такую программу предстоящей дізтельности министерства: оно должно прежде всего оберегать юношество оть заразы "лжемудрыми умствованіями, вътротлънными мечтаніями, пухлою гордостью и пагубнымъ самолюбіемъ; науки, изощряющія умъ, не составять безъ въры и безъ нравственности благоденствія народнаго... Сверхъ сего, науки полезны только тогда, когда, какъ соль, употребляются и преподаются въ мъру, смотря по состоянію людей и по надобности, какую всякое званіе въ нихъ имъеть... Обучать грамотъ весь народъ или несоразмърное числу онаго количество людей, принесло бы болъе вреда, нежели пользы. Наставлять земледъльческаго сына въ риторикъ было бы пріуготовлять его быть худымъ и безполезнымъ или еще

вреднымъ гражданиномъ". Въ первомъ же докладъ государю (1824 г.) министръ просилъ позволенія составить планъ, "какіе употребить способы къ тихому и скромному потушенію того зла, которое хотя и не носить у насъ имени карбонарства, но есть точно оное, и уже кръпко разными средствами усилилось и распространилось". Быль образованъ особый комитеть для пересмотра всъхъ постановленій по учебной части и составленія проекта общаго устава учебныхъ заведеній. Однако, работа эта была осуществлена уже при новомъ царствованіи, представляющемъ въ исторіи нашего народнаго образованія цільную самостоятельную страницу. Къ ней мы перейдемъ ниже, теперь же остановимся на тъхъ сторонахъ положенія народнаго образованія въ первой четверти въка, которыхъ еще почти не касались.

4. Народная самодыятельность вз первой четверти въка. Чтобы правильно оцфнить правительственную роль, чрезвычайно важно было бы опредълить значеніе, которое имъла въ дѣлѣ просвѣщенія народа его собственная, ничьмъ извны не регламентированная д'ятельность. Къ сожальнію, сколько-нибудь точный количественный учеть ея совершенно невозможенъ. Безспорно только, что она существовала, а относительно отдёльныхъ мёстностей выяснены интересные факты, характеризующіе отношеніе, которое установилось между дъятелями офиціальной школы и просвѣтительной дъятельностью самого народа. Такъ, извъстно, что "народныя элементарныя школы существовали у мало-

россійскаго населенія нынфшнихъ губерній — Черниговской, Полтавской, Харьковской, Воронежской, Курской, Екатеринославской и, въроятно, Херсонской и Таврической и число ихъ было весьма значительно. Онъ возникали внъ всякой правительственной организаціи и помощи... Бъдныя, разбросанныя по деревнямъ, народныя школы стояли не совежмъ одиноко, а представляли какъ бы части великаго цёлаго, какъ бы отдъльные элементы особаго цикла образованія, лишеннаго, впрочемъ, какой бы то ни было регламентаціи " \*). Учительствовали въ этихъ школахъ дьячки, званіе которыхъ тесно слилось въ понятіи народа съ учительствомъ: они выбирались самимъ народомъ и-дурно ли, хорошо ли вели свое дълобыли въ ладу со средою, въ которой жили и учили, и пользовались ея довъріемъ" \*\*). Однако же судьба этихъ школъ была очень печальна и вмъсто качественнаго и количественнаго роста он все болѣе и болѣе исчезали. Разбирая причины этого явленія, академикъ Сухомлиновъ находить, что онѣ коренятся не въ неудовлетворительности самихъ школъ и даже не въ крѣпостномъ правѣ, а въ рвеніи тьхъ "гасителей народнаго просвъщенія, которые со времени Екатерины стали называться опекунами народнаго просвѣщенія « \* \* \* ). "Опека,

\*) Багалѣй, Д.И.Опытъ исторіи харьковскаго университета, т. I (1802—1815 г.), стр. 1101.

которой хотьли подчинить просвъщеніе народа, -- говорить онъ, -- едва ли не самая дъйствительная причина смерти училищъ, въ будущность которыхъ еще такъ недавно върили лучшіе люди края. Ръшительныя міры, принятыя... къ учреофиціальныхъ училищъ, жденію были вмфсть съ тьмъ мфрами противъ народныхъ школъ. Предписано было учить по такимъ-то книгамъ, въ такіе-то часы, подчиняться такимъ-то начальникамъ. Но исполненію подобныхъ требованій представлялись на первыхъ порахъ препятствія непреодолимыя. Никто не хотъль посылать дътей своихъ въ училища; власти прибъгали къ угрозамъ, но видя ихъ безуспѣшность, ръшались на сдълку — допускали совм'єстное обученіе и въ офиціальныхъ и въ домашнихъ школахъ. Въ разныхъ городахъ Черниговской губерніи уцѣлѣли въ архивахъ любопытные памятники введенія новой системы образованія... Перебирая вереницу данныхъ, невольно приходишь къ вопросу, зачёмъ такое ревностное желаніе уничтожить неопытнаго врага-старинныя школы съ ихъ въковыми обычаями? Съ какою цёлью составлялись великолъпныя новыя программы, если общество не въ состояніи было ихъ выполнить? Нужень ли быль дъйствительный успахъ, или только наружность: учебныя блестящая книги съ европейскими идеями, училищные чиновники по цивилизованнымъ образцамъ и красноръчивые отчеты, удобные для перевода на иностранные языки". Борьбу съ народными школами вели не только екатерининскія, но и але-

<sup>\*\*)</sup> Сухомлиновъ. "Училища и народн. образованіе въ Черниговской губ". Ж. М. Н. П. 1864 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Тамъ же.

ксандровскія школы, говорить историкъ Харьковскаго университета; тъмъ не менъе, количество ихъ въ началѣ XIX в. было еще довольно значительно" и еще въ отчетъ визитатора Тимковскаго за 1806 годъ читаемъ, напримъръ, что "во всъхъ увздныхъ городахъ существують частныя школы, часто многолюдныя, которыя признаются всфми учителями малыхъ народныхъ училищъ причиною недостаточнаго числа учениковъ въ этихъ последнихъ. Школы эти населеніе признаеть какъ бы за приходскія и издревле ихъ по старому обычаю поддерживаеть, хотя дъти въ нихъ ничему иному не учатся кром'в азбуки, часослова и псалтыря, при томъ съ неправильнымъ чтеніемъ и письмомъ дурного почерка" \*). Такія же точно данныя находимъ въ отчетахъ визитаторовъ казанскаго университета (за 1807 г.): Въ чистопольскомь офиціальномъ училищі учениковъ было очень мало и учитель объяснилъ, что это происходить отъ существованія въ город' пяти частныхъ училищъ, гдъ учащихся въ нъсколько разъ больше и "сіе въроятно отъ раскола въ въръ . Въ сел. Сентово близъ Оренбурга "поразило визитаторовъ при осмотръ татарскихъ училищъ и хорошее устройство ихъ, и множество учащихся, понравились и учителя, разные почтенные ахуны и муллы" \*\*).

Правительственная регламентація частных учебных заведеній была направлена главным образом про-

\*) Богалъй, стр. 1175.

тивъ иностранцевъ. Въ 1811 году было установлено требованіе, чтобы содержатели пансіоновь и учителя знали русскій языкъ и преподаваніе въ нихъ велось по-русски; кромѣ того пансіоны были обложены  $5^{0}/_{0}$  сборомъ съ платы за учениковъ, который просуществовалъ, впрочемъ, только до 1816 г. Въ 1812 году быль возстановлень экзаменъ для прівзжихъ иностранцевъ и прекращена педагогическая дъятельность іезуитовъ въ столицъ. Въ Сибири въ роли домашнихъ наставниковъ часто выступали ссыльные, потому что, по объяснению мъстныхъ властей, "казенныя училища находились въ дурномъ состояніи"; въ 1813 году было постановлено, что "людямъ, за порочность въ Сибирь сосланнымъ, не должно ввърять обученіе д'втей".

5. Внутреннее состояние правительственной школы въ первой четверти въка. Какія же училища давало населенію само правительство, какіе въ нихъ были учителя и какіе чиновники завъдывали ими на мъстахъ? Несмотря на далеко неполную разработку архивныхъ данныхъ и другихъ источниковъ, существующая литература даеть на эти вопросы достаточно опредъленные отвъты. "Уже при первыхъ двухъ министрахъ выяснились главныя препятствія успъшному развитію низшаго образованія, —пишеть офиціальный историкъ министерства просвѣщенія, —несоотвѣтствіе учебныхъ плановъ потребностямъ общества, скудость матеріальныхъ средствъ, учителей". недостатокъ Приводя слова историка петербургскаго учебнаго округа, что "вообще всв сель-

<sup>\*\*)</sup> Буличъ, И. "Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета", ч. І, изд. 2-е, стр. 505.

скія училища не имѣли прочнаго существованія и большей частью закрывались въ скоромъ времени послъ открытія", онъ прибавляеть, что эту "характеристику положенія сельскаго начальнаго образованія" "можно, безъ сомнънія, распространпть и на другіе учебные округа". Въ отчетахъ университетскихъ визитаторовъ находимъ рядъ яркихъ свидетельствъ, показывающихъ, что училищныя помѣщенія обычно не удовлетворяли самымъ скромнымъ требованіямь не только школьной гигіены, но даже простого человъческаго жилища; тъ же немногія школьныя зданія, которыя были получше, неръдко отбирались для другихъ, болъе серьезныхъ съ точки зрвнія мъстных властей, надобностей. Такъ, домъ училища въ Бузулукъ "почесть не только не можно домомъ училища, но ниже пристойною почти мѣсту воспитанія квартирою" (1807 г.). Въ Уфъ хорошій домъ, отведенный подъ училище, быль занять губернаторомь, а предоставленный взамынь него училищу другой домъ "развалился совершенно и потому ученіе было прекращено" (1807 г.). Въ Симбирскъ почти все помъменіе, отведенное училищу по предписанію министра, было занято дворянскимъ благороднымъ собраніемъ, при чемъ "содержатель сего иностранный трактира" не только самъ имѣлъ 5 просторныхъ комнатъ, но и множество его собакъ имѣли "особые отхожіе покои"; "тремъ же учителямъ предоставлены два въ землъ подъ домомъ выхода", у одного изъ нихъ больна вся семья, "да и самъ онъ, какъ твнь шатается"

(1807 г.).\*) Въ Новгородской и Псковской губерніяхъ "училищные дома вездѣ почти въ худомъ состояніи, ветхи, тѣсны и неопрятны" \*\*).Попечитель виленскаго округа въ 1807 году доносилъ министру, что "училищные домы, неизвѣстно почему, преимущественно предъ прочими на мѣстахъ зданіями признаваются для военныхъ надобностей. Въ однихъ помѣщаются лазареты, въ другихъ магазины, въ нѣкоторыхъ даже присутственныя мѣста…"

Жалкому состоянію школьной обстановки какъ нельзя болье соотвътствовало и положение "души школы"-ея учителей и школьной администраціи. Говоря о препятствіяхъ, встр'вченныхъ при введеніи въ дъйствіе устава 1804 г., историкъ министерства пишеть, что "преобразованіе старыхъ училищъ и открытіе новыхъ должно было совершаться подъ ближайшимъ руководствомъ директоровъ гимназій н смотрителей увздныхъ училищъ; но составъ тъхъ и другихъ въ началъ реформы совершенно не соотвътствовалъ важности возлагаемой на нихъ задачи: директорами назначались отставные, необразованные офицеры; смотрителями малыхъ училищъ... оказывались невъжественные купцы и мъщане... Еще болъе серьезнымъ препятствіемъ усибшному проведенію реформы былъ крайній недостатокь въ учителяхъ. Матеріальная необезпеченность и низкое соціальное положеніе учителя отвращали учащуюся молодежь

<sup>\*)</sup> Буличъ. "Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета".

<sup>\*\*)</sup> Всеподд. отчетъ по м—ву народи. просв. за 1803 г.

оть педагогической карьеры. Педагогическій трудъ менье, чьмъ какой-либо другой, встрвчаль сочувствіе со стороны сословныхъ традицій общества... "Въ глазахъ дворянства "педагогическая профессія была менѣе другихъ совмъстна съ дворянскимъ достоинствомъ". Въто же время, представители крѣпостной массы населенія или вовсе не допускались къ занятію учительскихъ мъсть, или допускались съ большими ограниченіями. Вопросъ о томъ, могутъ ли крѣпостные люди быть учителями въ сельскихъ училищахъ, возникъ въ 1807 г. въ харьковскомъ округъ и попечитель одобрилъ мивніе одного изъ директоровъ, опасавшагося, чтобы "при низкомъ мнѣніи къ сему состоянію не произвести кунно презрѣніе къ публичному учительскому званію". Главное правленіе постановило, "что помъщики могуть употреблять способныхъ крѣпостныхъ людей своихъ для обученія юношества въ приходскихъ училищахъ, но такового состоянія учители не должны по общимъ узаконеніямъ почитаться въ дъйствительной государственной службъ, или же пользоваться правами и преимуществами, съ оною соединенными" \*).

Только въ 1812 г. дозволено было вступать въ учебную службу, съ исключеніемъ изъ окладовъ, вольноотпущеннымъ и уволеннымъ мѣщанскими и купеческими обществами лицамъ, "отличившимся талантами и знаніемъ наукъ или изящныхъ искусствъ". Что касается ду-

ховенства, "съ призваніемъ и традиціями котораго педагогическая д'ятельность находилась въ полномъ согласіи", то въ 1815 году позволено было принимать на учебную службу лицъ, уволенныхъ изъ духовнаго званія, безъ предварительнаго разръшенія синода. Обращаясь къ офиціальнымъ документамъ того времени, нетрудно убъдиться, что крайне приниженное и бъдственное положеніе учителей было прекрасцо извъстно и правительству, и его представителямъ. мфстнымъ одномъ изъ офиціальныхъ представленій (1816 г.) министръ откровенно заявляеть, что "никто не избираеть добровольно сего рода службы; вев стремятся къ другимъ, выгоднъйшимъ и болъе уважаемымъ". Харьковскій попечитель гр. Потоцкій въ 1817 г. писалъ: "учителя, при многотрудной и изнурительной должности, не получая ни отъ правительства, ни оть частныхъ людей достаточныхъ средствъ къ содержанію себя и семейства, должны, наконецъ, возненавидъть носимое ими званіе и искать случая перейти въ другой родъ службы". "Никакія мъры, —пишеть онъ далъе, —принимаемыя училищнымъ начальствомъ для усовершенствованія учебной части, не могуть быть успъшными, если прежде всего не будеть обращено попеченіе о доставленіи учительскому званію большихъ выгодъ и уваженій". Однако, министръ призналъ, что правительству "едва ли возможно" "предпринять общую лучшаго обезпеченія мъру для вдругь всего многочисленнаго класса народныхъ учителей". Въ результатъ министерство признало необ-

<sup>\*)</sup> Рождественскій. Историч. обзоръ дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія (1802—1902), стр. 73.

ходимымъ прибъгнуть къ введенію платы за ученіе. Для характеристики создавшагося на мъстахъ положенія можно было бы привести массу живыхъ иллюстрацій изъ различныхъ, относящихся къ тому времени документовъ, но мы ограничимся лишь нѣсколькими. Въ 1814 г. министръ писалъ попечителю казанскаго округа, что "учителя, которые должны служить для учащихся примъромъ въ поведеніи, нерѣдко обращаются въ пьянствѣ, такъ что дълаются неспособными къ отправленію должности" \*). Въ 1806—1807 гг. директоромъ оренбургскихъ училищъ былъ П. Протопоповъ, поведеніе котораго вызвало разслъдование университетскаго визитатора. Въ результатъбыли установлены факты, одна возможность которыхъ бросаеть яркій світь на прошлое нашей школы. Этоть директоръ "всегда почти упивался горячихъ напитковъ", въ училищѣ "завель торжище распутства"; жившіе съ нимъ рядомъ учителя показали, что по ночамъ они неръдко приходили въ страхъ, такъ какъ "по-часту онъ въ глубокую ночь топочеть и кричить необычайнымъ голосомъ, отъ намфренія ли то насъ безпокоить, или отъ находящаго на него умоизступленія, или оть непомърнато пьянства"; по донесенію одного учителя "директоръ пьяница, нахалъ, всъми презрънъ, служить вездъ шутомъ и музыкантомъ и, какъ говорять, проигрываеть въ карты книги". Вънцомъ его подвиговъ была повздка въ Бузулукъ обозрѣнія училищъ; здѣсь REL

"представиль онь собою самое постыдное и соблазнительнъйшее ко вреду просвъщенія зрълище, допустивъ нарядить себя въ хлѣбный куль, водить по улицъ, мазать сажею, посадить подъ столъ, и, на подобіе пуделя, при подачѣ стакана пунша, дълать всв его экзерциціи". Самъ П. называлъ этотъ случай "одною пріятельскою шуткою". Этоть директоръ постоянно бывалъ у мъстнаго генералъ-губернатора Волконскаго, забавляль его и пользовался его благосклонностью настолько, что для покрытія обнаруженнаго у него недочета генералъ-губернаторомъ была лично устроена подписка между чиновниками \*).

Историкъ учебныхъ заведеній черниговской дирекціи, на основаніи тщательнаго изученія сохранившихся документовъ, приходитъ къ выводу, что весь личный педагогическій составъ "раздѣлялся на двѣ группы: одну мирную, работающую спокойно и безвъстно, другую бурную и безпокойную, ратующую за свои интересы", девизомъ которой быль "личный интересъ, произволь, доходящій до буйства и пренебреженіе не только высокихъ обязанностей наставника, но даже и обязанностей порядочнаго человъка". Однимъ изъ представителей этой части былъ смотритель остерскаго училища Липкинъ, подвиги котораго не уступають описаннымъ выше подвигамъ Протопопова въ Оренбургѣ \*\*).

<sup>\*)</sup> Буличъ, ч. 2, изд. 2, стр. 425.

<sup>\*)</sup> Буличъ, ч. І, изд. 2, стр. 492,

<sup>\*\*)</sup> Матеріалы для исторіи учебныхъ заведеній Черниговской дирекціи, съ 1789— 1832 г. Цирк. Кіевск. Уч. Окр. 1865 г. 1, 2, 5, 7, 8.

На общемъ фонъ учителей, приниженныхъ нуждой и безправіемъ съ одной стороны, и д'вятелей типа Протопопова и Липкина съ другой, ръдкими оазисами выдъляются личности, искренно и горячо преданныя дёлу просвёщенія народа, но онъ были очевидно совсъмъ "не ко двору" въ ту эпоху. Директоръ бѣлорусской губерніи С. Цвѣтковскій, обращаясь къ члену главнаго училищнаго правленія Янковичу де Миріево съ просьбой предложить приказу общественнаго призрѣнія "изыскать потребныя суммы на нужды училищъ", заканчиваеть письмо характерными словами: "смъю только всепокорнъй ше просить предъ здъшнимъ начальникомъ имени моего не упоминать, ибо и безъ того считають меня школьнымъ хлопотуномъ" \*). Въ тамбовской губерніи начало учительства было положено еп. Өеофиломъ, который принялъ рядъ энергичныхъ мѣръ для образованія и церковниковъ и населенія, но "всь эти просвъщенныя желанія умнаго епископа не вызывали въ свътскихъ людяхъ желаннаго отклика. Училищныхъ домовъ никто не дарилъ и не строилъ. Книгъ мальчикамъ никто не покупалъ. Большой расходъ быль только на однъ розги", а кончина Өеофила (1811 г.) "была вмѣстѣ съ тѣмъ кончиною вопросовъ о развитіи народной школы" \*\*). Опубликованные въ послѣдніе годы матеріалы, освѣщающіе роль университетовъ въ судьбахъ народнаго образованія, показывають, что среда профессоровъ выдвинула значительное число искреннихъ работниковъ народной школы, вносившихъ въ окружавшую ее общую затхлую атмосферу и знаніе, и творческую мысль, и любовь къ дълу. Одинъ изъ визитаторовъ харьковскаго университета Тимковскій, исходя изъ того, что директора, смотрители и учителя разныхъ губерній могуть нуждаться для своихъ ученыхъ работъ во взаимныхъ совътахъ и помощи, предлагаль даже училищному комитету рекомендовать имъ "установить между собою такую связь, такъ какъ отъ нея могуть возрастать общее благо народнаго образованія и успъхи наукъ \*). На какую почву падали эти старанія немногихъ преданныхъ дѣлу работниковъ того времени, показываеть хотя бы отвъть уфимскаго губернатора на ходатайство визитатора о нуждахъ мъстнаго училища. Губернаторъ сказалъ "якобы Г. Императоръ, между всѣми богоугодными заведеніями приказа, училища соизволяеть почитать въ числъ послъднихъ \*\*). Таковъ жизненный выводъ, который сдёлаль представитель мёстной власти изъ громкихъ словъ, щедро разсыпавшихся въ правительственныхъ законахъ, которые никто не читаль, и дёль правительства, безъ всякихъ словъ ясно показывавшихъ всёмъ и каждому истинные его интересы.

Нетрудно представить себѣ, что могли дать учащимся такія школы и такіе учителя. Визитація харь-

<sup>\*)</sup> Сборникъ матер. для исторіи просвѣщенія въ Россіи, т. І, стр. 195.

<sup>\*\*)</sup> Дубасовъ. Очерки изъ исторін Тамбовскаго края, стр. 147, 151.

<sup>\*)</sup> Багальй, т. І, стр. 1157.

<sup>\*\*)</sup> Буличъ, ч. 1, стр. 505.

ковскаго проф. Успенскаго въ 1814 г. обнаружила, что "ни въ одномъ изъ училищъ ученики не умъють даже порядочно сидъть и держать ни пера, ни бумаги" \*). "Школа производила безграмотныхъ невѣждъ и недорослей. Многія дъти въ двуклассномъ увздномъ училищв достигали совершеннольтія и выходили изъ училища съ самыми бъдными свъдъніями, которыя въ пору было имъть мальчику 10 или 11 лътъ" \*\*). Гуманная система школьныхъ наказаній, предписанная учителямъ въ 1794 году, вовсе не допускающая тълесныхъ наказаній, "существовала только въ теоріи", и налицо "множество доказательствъ не только употребленія тэлесных наказаній, но даже и неслыханной жестокости тоглашнихъ воспитателей". Сначала директора, хотя и безъ замѣтныхъ отъ того результатовъ, "стояли на стражѣ закона", но по мѣрѣ усиленія реакціи они совершенно перестають имъ стёсняться. Характерень отвъть, данный черниговскимъ директоромь на жалобу одного діакона-отца за нанесенныя его сыну въ школъ побои; директоръ не только не одобряеть отца за принесеніе жалобы, но еще укоряеть его, "что онъ самъ изъ духовнаго званія и что должень знать священное писаніе, въ которомъ твердится, чтобы не жалъть своего жезла надъ дътьми своими, если мы хотимъ имъть ихъ добрыми и въ отношеніи къ Богу, и въ

отношеніи къ себъ, и въ отношеніи къ государству \*\*). Представители государства того времени, разумфется, знали, что дълается въ школахъ. Въ министерскомъ выговоръ харьковскому директору въ 1811 году, вызванномъ свченіемъ одного ученика, читаемъ, что такіе поступки "истребляють въ дътяхъ любочестіе и оть такового воспитанія груб'вють чувствованія, благородный образъ мыслей, съ каковыми дъти неръдко поступають изъ домовъ своихъ въ училища и въ нихъ оныя теряють, вопреки цъли просвъщенія, и въ директоръ вмъсто отца, представляють себъ мучителя \*\*). Эта правдивая картина внутренняго состоянія школы, разум'вется, не могла сколько-нибудь замѣтно измъниться оть какихъ бы то ни было министерскихъ выговоровъ. При всьхъ условіяхъ жизни школъ того времени она и не могла быть иной.

Говоря о внутреннемъ школь, нельзя не упомянуть, что даже въ эпоху господства правительственнаго либерализма, когда о реакціи еще никто не думаль, правительственная администрація зорко слъдила уже за "направленіемъ" преподаванія въ школахъ. Характернымъ памятникомъ этого является журналъ комиссіи (1801 г.), подписанный между прочимъ и Янковичемъ, по дълу объ обнаруженныхъ въ минской и подольской губерніяхъ учебныхъ книгахъ, "наполненныхъ многими изъясненіями, неприличными монархическому правленію". Комиссія признала "весь-

<sup>\*)</sup> Харьковскія школы въ старину. Харьк. Губ. Въд. 1865 г. 6—9.

<sup>\*\*)</sup> Матеріалы для исторіи учебн. завед. Черниговск. дирекціи. Ц. Кіев. Уч. Окр. 1865 г. стр. 395.

<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 401.

<sup>\*\*)</sup> Харьковск. школы въ старину.

ма вредными" книги "историческія и толкующія о правахъ". Приводя въ журналъ выдержки изъ двухъ учебниковъ, что "иго тиранства и самодержавіе унижають истинное краснорѣчіе" и что "большаго распространенія власть законодательная имъть не можеть, уважая, что оная есть въ народъ, отъ народа и для народа", комиссія пишеть: "государство, управляясь монархомъ, министры его не употребляють красноръчія, а по обстоятельствамъ общаго блага полагая планъ къ производству дълъ, принимають твердое и мужеское исполнение онаго безъ всякаго витійства". Разсужденія комиссіи о сущности самодержавія сділали бы честь і езуптамь: "какъ законодательная власть имфеть своею цълью благо народа, тишеть она,-то и справедливо, что оная есть для народа; но что оная ез народи и от народа, этого сказать нельзя; ибо какъ власть родителей надъ дътьми и хозяина надъ домочадцами не зависить отъ воли дътей и домочадцевъ, а оная зависить оть цёли того союза, какую ему природа положила... тоть, который повелѣваеть, имѣя цѣлью общее благо повинующихся, имфеть и законодательную власть для достиженія той цёли не отъ воли повинующихся, а отъ самаго естества и положенія такового союза, которое служить основаніемъ и вмъсть предъломъ законодательной власти" \*). Далъе комиссія просить позволить ей имѣть собственную типографію и дать ей исключительное

право печатать "учебныя и всё прочія, разсматриваемыя комиссіею, книги" "и чтобъ нигдё не были учебныя и прочія, ею издаваемыя, книги перепечатываемы, дабы не воспослёдовало какого-нибудь въоныхъ подлога".

6. Финансовая политика правительства Александра І. Общій очеркъ основного законодательства по народному образованію и действительнаго его положенія быль бы неполонъ, если бы мы хотя бъгло не коснулись еще нѣсколькихъ сторонъ описываемой отрасли общественнаго хозяйства первой четверти въка. Какъ мы видъли, уже въ "предварительныхъ правилахъ" 1803 г. правительство, уклонившись само оть какого-либо ассигнованія на народное образованіе, возлагаеть большія надежды этомъ отношеніи на частную благотворительность "благонам френныхъ гражданъ". Съ теченіемъ времени эта мысль получила дальнъйшее развитіе и надолго сдълалась одной изъ характерныхъ особенностей постановки у насъ народнаго образованія. Въ 1811 г. была учреждена должность почетныхъ смотрителей увздныхъ училищъ изъ мвстныхъ помъщиковъ, "наиболъе благорасположенныхъ къ наукамъ и могущихъ по достатку и щедрости своей спосившествовать выгодамъ училищъ". Въ 1816 г. издается спеціальное положение о наградахъ для благотворителей училищъ. Въ немъ говорится, что "штатныя отъ казны суммы, на училища опредъленныя, содълались на содержание сихъ заведеній недостаточными" и министерство, "изыскивая легчайшія и.

<sup>\*)</sup> Сборн. матер. для истор. просвъщ. въ Россіи, т. І, стр. 385.

для казны не обременительныя средства къ поддержанію училищъ, находить, что большая часть училищныхъ недостатковъ исправлена быть можеть пожертвованіями благотворительныхъ особъ въ пользу народнаго просвъщенія. Но дабы сихъ людей больше къ тому поощрить и возбудить въ другихъ соревнованіе къ благотвореніямъ, нужно предназначить для нихъ нъкоторыя почести и награды". Положеніе устанавливаеть затёмъ цёлый длинный рядъ такихъ "почестей и наградъ". Чрезвычайно характерно отношеніе правительства къ вопросу о введеніи въ училищахъ платы за ученіе, о которомъ мы уже вскользь упомянули выше. Впервые плата за ученіе была введена въ гимназіяхъ и увадныхъ училищахъ дерптскаго округа, а въ 1817 г. утвержденъ проекть объ установленіи самой умъренной, но постоянной платы въ учебныхъ заведеніяхъ петербургскаго округа. Представляя этотъ проекть, министръ доказываль вредъ безплатнаго обученія, "возрождающаго нѣкую пагубную безпечность въ родителяхъ, особливо въ низшемъ классъ, и въ разсужденіи прилежнаго хожденія дітей въ училища и ихъ успѣховъ". Въ 1819 г. утверждено было общее положение о введеніи платы за ученіе въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдъ ее признаеть нужной министерство, которому предоставлено и назначеніе размъра платы въ каждомъ отдъльномъ случай, сообразно съ містными обстоятельствами. Главнымъ мотивомъ, вызвавшимъ этотъ законъ, были уже не отвлеченныя педагогическія соображенія, подобныя приведеннымъ, а конкретная и вполнѣ реальная цѣль: "плата за ученіе должна была служить тѣмъ важнымъ рессурсомъ, дополнявшимъ скудное штатное содержаніе учебныхъ заведеній, какимъ были пособія отъ городскихъ обществъ" \*):

Къ тому же самому времени относятся разсчеты вершителей судебъ народнаго образованія возложить на плечи самого населенія не только расходы по содержанію училищъ, но и самое преподавание въ нихъ. Средствомъ для этого должна была послужить метода Ланкастера (метода взаимнаго обученія), относительно которой въ министерскомъ докладъ 1819 г. говорится, что она "будеть общимь для всего государства учрежденіемъ, по которому откроется средство къ первымъ началамъ обученія для всего нижняго и бъднаго состоянія людей". За границу были въ 1816 г. командированы 4 студента для изученія этой методы; на учреждение второго разряда главнаго педагогическаго института также смотрѣли какъ на разсадникъ къ ея "скоръйшему и надежному распространенію" (1817 г.); въ Петербургъ было разръшено спеціальное "общество для заведенія училищъ по метод взаимнаго обученія" (1819 г.); въ 1820 г. быль образованъ особый комитеть для устройства и наблюденія за училищами взаимнаго обученія, просуществовавшій до 1831 г.; предполагалось ввести эту методу во всѣ приходскія училища. Изъ всей этой затви однако почти ничего не вы-

<sup>\*)</sup> Рождественскій. Историческій обзоръ дъятельности министерства народнаго просвъщенія. 1802—1902, стр. 138.

шло. Правительственный комитеть очень скоро сталь во враждебныя отношенія не только къ упомянутому частному обществу, обвиняя его въ неупотребленіи изданныхъ департаментомъ таблицъ и требуя его закрытія (1821 г.), но даже къ учительскому институту при петебургскомъ университетъ (бывшій второй разрядъ), въ которомъ онъ усмотръль преобладание вредной методы Песталоцци. Все это дёло кончилось изданіемъ въ 1822 г. распоряженія о принятіи ланкастерской методы въ приходскихъ училищахъ при обученіи чтенію, письму и первымъ четыремъ правиламъ ариеметики.

7. Удпльныя школы въ первой четверти въка. Характерной частностью общей картины положенія въ странф народнаго образованія въ первой четверти столътія являются удъльныя школы\*). Еще "учрежденіемъ объ императорской фамиліи" 1797 г. было указано, что "экспедиціи удъловъ обязаны стараться заводить во всякомъ приходѣ, при церквахъ, школы, кои состоять должны подъ особымъ надзираніемъ приходскихъ священниковъ" и въ которыя должны поступать дъти 6 — 10 лъть, чтобы они, "не будучи въ состояніи сносить никакой тягостной работы, время сіе ко вреду своему праздно не провождали". Сельскимъ приказнымъ предписывалось постоянно наблюдать, чтобы "установленіе сіе не оставалось безъ успѣха"; они обязаны были склонять родителей посылать дътей въ школы, но "не чинить никому при этомъ принужденія". Однако всѣ эти предписанія на дълъ не привели почти ни къ какимъ реальнымъ результатамъ. Въ 1800 и 1802 гг. мъстнымъ экспедиціямъ предписывалось приступить къ учрежденію школь уже не при каждомъ приходъ, а при каждомъ приказъ, крестьянамъ были уступлены строенія изъ-подъ закрытыхъ суконныхъ мастерскихъ для помъщенія въ нихъ больницъ, богадъленъ и школъ, и экспедиціямъ предписывалось выяснить на мірскихъ сходкахъ, "сколько по состоянію крестьянъ можно на первый случай имъть въ школахъ учениковъ". На это распоряжение почти всъ экспедиціи донесли о невозможности открытія школь по непригодности предназначенныхъ нихъ строеній и всл'ядствіе нежеланія крестьянь обучать дітей. Тамбовская экспедиція писала по этому случаю, что "такъ какъ крестьяне не имъють никакихъ другихъ промысловъ, кромъ хлъбопашества, то и изученіе грамоть малольтнихъ было бы только поводомъ отвлечеченія отъ онаго безъ всякихъ выгодныхъ послъдствіевъ въ ихъ крестьянскомъ обиходѣ". Отсутствіе сельскихъ училищъ и необходимость нъкотораго числа грамотныхъ для канцелярскихъ нуждъ самаго удъльнаго управленія привели къ изданію въ 1804 г. предписанія экспедиціямъ выбрать изъ каждаго приказа по три мальчика и помъстить ихъ для обученія грамоть въ народныя училища увздныхъ городовъ, съ обязательствомъ содержанія этихъ учениковъ на мірской счеть. Мальчики назначались для кан-

<sup>\*)</sup> См. "Исторію удѣловъ за столѣтіе нхъ существованія", 1797—1897, т. П, Спб. 1902, стр. 373—398.

целярскихъ должностей въ удбльныхъ управленіяхъ, и экспедиціямъ предписывалось убъждать крестьянъ не оказывать противод в тому дълу, разъясняя имъ всъ его выгоды. Такимъ образомъ, когда рвчь зашла объ удовлетвореніи потребности самой удёльной администраціи въ грамотныхъ служащихъ, она прибъгла прямо къ насильственной мъръ, но даже и въ этомъ случав не сочла нужнымъ ассигновать на образованіе населенія что-либо изъ собираемыхъ съ этого населенія средствъ, а возложила всю тяжесть новой повинности на мірскія плечи. Кромъ приведенныхъ, въ разное время удъльнымъ управленіемъ издавались и другія предписанія, настоянія и т. д. по школьному дълу, которыя однако же ровно ни къ чему не приводили. Въ 1827 году, на запросъ министра просвъщенія о числъ удъльныхъ училищъ и о томъ, какія они имфють для руководства своего постоянныя правила и пособія", министръ двора долженъ былъ отвътить, что въ удёльныхъ селеніяхъ находится только 5 училищъ, неимфющихъ никакихъ правилъ, служащихъ къ руководству учащимъ и учащимся.

8. Православное духовенство и школа въ первой четверти въка. Выстія духовныя власти начала въка не отставали отъ своихъ свътскихъ товарищей въ письменномъ и словесномъ усердіи въ дълъ насажденія народнаго образованія. Уже въ 1804 г. синодъ составилъ особое положеніе объ участіи священно и церковно-служителей въ устроеніи сельскихъ приходскихъ училищъ, которое было признано министер-

ствомъ просв'ященія "на первый случай достаточнымъ и вызвало предписаніе сената всѣмъ губернскимъ начальствамъ оказывать содъйствіе духовному начальству въ заведеніи сельскихъ школъ. Этимъ положеніемъ предписывается, чтобы ученіе въ школахъ вели діаконы и причетники, обучавшіеся въ семинаріяхъ. Училища должны открываться тамъ, гдъ имъются подобные діаконы и причетники, въ противномъ случав архіереямь вмвняется въ обязанность опредълять на эти мъста лицъ, способныхъ къ преподаванію. Училища пом'вщаются въ домахъ "оть свътскаго правительства", обученіе въ нихъ производится по книгамъ, изданнымъ правительствомъ, и духовенство не принимаеть на себя расходовъ по ихъ пріобрѣтенію. Въ мѣстностяхъ инородческихъ ученіе производится на м'єстномъ нарвчіи, "доколь всь прихожане, оть мала до велика, разумьть будуть совершенно россійскій языкъ". Въ 1818 г. появился проекть о передачъ сельскихъ школъ всецъло въ руки духовенства, но былъ отвергнуть послѣ отрицательнаго отзыва о немъ архіеп. Филарета, по мивнію котораго въ основъ проекта лежить предположение "преобразовать приходское духовенство и его управленіе ради образованія приходскихъ народныхъ". По мнѣнію этого представителя высшаго духовенства того времени, "должность діакона-земледъльца соединять съ должностью учителя неудобно. Плата за ученіе не доставить насущнаго хліба, который доставляеть воздёлываніе земли собственными руками. Семинаристовъ, окончившихъ курсъ уче-

нія, не достаеть и для священническихъ мъстъ: гдъ же взять ихъ въ учители съ чиномъ діакона? Церковной суммы въ большей части церквей едва достаеть на собственныя потребности церквей. Впрочемъ, мысль употребить діаконовъ для наставленія отрочества, въ частномъ видъ, не совсъмъ неудобоисполнима и даже заслуживаеть вниманія \*). Такъ относилось къ дълу народнаго образованія православное духовенство въ то время, когда передъ нимъ было открыто въ этомъ отношеніи непочатое поприще работы, но такой, которая не сулила ему никакихъ матеріальныхъ выгодъ и требовала только безкорыстной преданности дълу. Въ дъйствительности, духовныя власти и духовенство дали народу въ области просвъщенія то же, что и евътскія власти — красноръчивыя предписанія и постановленія и почти ровно ничего реальнаго.

9. Народное образованіе на окраинахъ въ первой четверти въка. Учебныя реформы 1803—1804 гг. создали систему, общую для всей территоріи государства и не заключавшую никакихъ особыхъ постановленій для тъхъ или другихъ окраинъ, отличавшихся своеобразными условіями, или для твхъ или другихъ національностей. Въ эпоху этихъ реформъ, стоявшихъ очень далеко отъ дъйствительной жизни, для такой дифференціаціи правительственныхъ мъропріятій или, точнъе, правительственныхъ разсужденій по части устройства народнаго образованія, почвы еще не было. Однако, и въ то время можно было уже подмѣтить очень характерныя явленія. Такъ, еще въ самомъ началѣ вѣка въ одномъ изъ журналовъ комиссіи объ учрежденіи училищъ читаемъ уже, что она "не находитъ лучшаго средства", "къ приведенію присоединяемой Польши въ тѣсный союзъ съ Россіею", "какъ завести въ училищахъ нѣкоторые классы на языкѣ Россійскомъ", но "приступить къ важному предпріятію сему должно съ великимъ благоразуміемъ и осторожностью" \*).

Западный край. Западныя и югозападныя губерніи составили обширный виленскій округь, попечителемь котораго вплоть до 1824 г. былъ горячій польскій патріоть кн. А. Чарторыйскій, близкій другь императора Александра, пользовавшійся громаднымъ вліяніемъ при первомъ министръ народи, просвъщенія гр. Завадовскомъ. Правой рукой попечителя быль другой польскій патріоть, визитаторъ О. Чацкій. Въ 1803 г. были утверждены уставы виленскаго университета и училищъ его Университеть получиль широкое самоуправленіе и полномочіе управлять всёми учебными заведеніями въ округѣ, не исключая состоявшихъ въ духовномъ въдомствъ и содержавшихся католическими монастырями, а также домашнихъ. Университету было предоставлено право опредълять и увольнять директоровъ гимназій, смотрителей училищъ и учителей; въ его завѣдываніи была семинарія для приготовленія учителей. Во главѣ уни-

<sup>\*)</sup> Рождественскій, стр. 144.

<sup>\*)</sup> Сборн. матер. для исторіи просвъщ. въ Россіи, т. І, стр. 391.

верситета стоялъ совъть, или общее собраніе всѣхъ его профессоровъ; въ 1807 г. при немъ былъ учрежденъ "особый комитеть, подъ названіемъ училищнаго" въ составѣ ректора и двухъ профессоровъ. Во всъхъ своихъ дъйствіяхъ университеть отвъчаль только передъ попечителемъ округа, жившимъ, какъ и вев попечители того времени, въ Петербургъ. Уставъ 1803 г. построенъ иа принципъ единства школьной системы. Первые класса гимназіи "должны почитаться какъ увздное училище"; въ увздномъ училищѣ-, имѣетъ быть по крайней мъръ три класса наукъ", въ приходскихъ училищахъ "должно обучать чтенію и письму, закону Божію или катехизису, начальнымъ правиламъ нравоученія, основаніямъ ариометики и преподавать простое и точное познаніе существенныхъ предметовъ, относящихся къ земледълію и ремесламъ". Для приходскихъ училищъ волынской, кіевской и подольской губерній въ 1807 г. изданъ особый уставъ, нѣкоторыя особенности котораго чрезвычайно характерны для того времени. По уставу "приходскія училища служать единственными заведеніями для скудныхъ дворянъ, для ремесленниковъ и для крестьянъ", но отношение закона къ образованію первыхъдвухъ группъ сь одной стороны и крестьянь съ другой далеко не одинаково. Изъ дальнъйшаго текста устава слъдуеть, что приходскія училища, раздѣляюшіяся на два разряда и на мужскія и женскія отдъленія, назначены собственно только для дворянъ и ремесленниковъ. Уставъ различаеть въ училищахъ "два предмета" — "одинъ первоначала наукъ служащихъ подпорою другимъ, а другой относится только къ хозяйственнымъ надобностямъ". Дъти дворянъ и ремесленниковъ "должны обучаться наукамъ обоихъ сихъ родовъ". Что же касается крестьянскихъ дътей, то "крестьянскіе сыновья въ свободное отъ работы время должны обучаться пересажденію и прививанію деревъ, дъланію хорошихъ земледъльческихъ орудій, подаванію скорой помощи больной скотинъ; а дочери пріучаться къ домашнему хозяйству. Въ сіе же время дѣти обоего пола затверживають наизусть духовныя пъсни о домашнихъ добродътеляхъ и отвращении отъ пороковъ". "Сверхъ сего, не возбраияется крестьянскимъ сыновьямъ въ зимнее время учиться наукамъ, преподаваемымъ въ приходскихъ училищахъ". Признавая, что для крестьянскихъ дътей "желательно только образованіе ихъ сердца и развитіе въ нихъ здраваго разсудка въ хозяйственныхъ предметахъ", уставъ предписываетъ училищному начальству "прилагать все попеченіе", чтобы имъ давалось соотвѣтствующее изложенному "наставленіе" и производилось обученіе въ праздничные дни. Слъдуеть также отмътить, что этотъ уставъ впервые отводить предводителямъ дворянства очень видную роль въ дёлѣ завѣдыванія приходскими училищами и народнымъ образованіемъ вообще.

Приведенный уставъ бросаетъ яркій свѣть на общее направленіе просвѣтительной работы въ западныхъ губерніяхъ. По тому времени

здѣсь кипъла очень оживленная дъятельность, о характеръ которой можно судить хотя бы по следующимъ выдержкамъ \*). "Виленскій университеть быль въ полномъ смыслѣ польскій и для польскихъ провинцій", писаль въ своихъ мемуарахъ кн. Чарторыйскій, "нѣсколько лъть спустя вся Польша наполнилась училищами, въ которыхъ польское національное чувство могло сосвободно развиваться. вершенно Университеть, куда я пригласиль наиболе известных местных ученыхъ и кое-кого изъ выдающихся иностранныхъ, руководилъ этимъ движеніемъ съ такимъ рвеніемъ и съ такимъ пониманіемъ дѣла, что лучшаго нельзя было и желать". Среди дъятелей этого края первое мъсто, безъ сомнънія, принадлежить талантливому и энергичному визитатору Чацкому. Еще въ концв 1803 г., при дъятельномъ его участіи, въ г. Луцкѣ было организовано многолюдное собраніе римскокатолическаго духовенства трехъ юго-западныхъ губерній, которое признало, что "приходскія училища составляють первую надобность", и ассигновало на нихъ значительныя средства. Въ одномъ изъ писемъ Чацкаго ярко подчеркивается мысль о важности національной школы, во имя которой онъ работаль: "всегда, когда науки преподавались на иностранномъ языкѣ, пишетъ онъ, нхъ свътомъ могло пользоваться только очень ограниченное число людей, а вся масса населенія оставалась въ невъжествъ, да и языкъ

ея не выходиль изъ варварскаго состоянія". Для характеристики общихъ педагогическихъ взглядовъ руководителей виленскаго округа интересно отношеніе Чарторыйскаго университетскому правленію (1817 г.), въ которомъ онъ пишетъ: "необходимо всячески стараться, чтобы всякая школа могла совершенно образовывать тёхъ учениковъ, которые не пойдутъ въ высшую, а ихъ большинство... Учителя низшихъ школъ обязаны, согласно данной имъ инструкціи, заботиться не столько о быстрыхъ усивхахъ небольшого числа учениковъ, одаренныхъ особенными способностями, но объ основательномъ образованіи и пользъ большинства, обладающаго средними способностями. учить поменьше, но основательно, до конца и хорошо".

Первые же признаки наступавшей общей реакціи сказались и на судьбахъ народнаго образованія въ западномъ краж. Въ 1810 г. виленуниверситету предложено было временно "не входить ни въ какое распоряжение по училищамъ іезуитскимъ", а въ 1812 г. всѣ они были подчинены полоцкой іезуитской коллегіи, которая была поставлена подъ непосредственное покровительство верховной власти и подчинена по учебной части, наравнъ съ университетами, министерству народнаго просвъщенія; такой порядокъ продолжался вплоть до 1820 г., когда іезуиты были высланы изъ Россіи, академія ихъ уничтожена, а училища поручены другимъ монашескимъ орденамъ. Одновременно было обращено вниманіе на національный вопрось въ школьномъ

<sup>\*)</sup> Сборн. матер. для исторін просвъщенія въ Россін, т. IV, вып. І, стр. VII, XIII, XVI.

дълъ. Въ 1814 г. министръ указывалъ виленскому университету на плохое положение обучения русскому языку, объясняя это тымь, что учащіе "обучаются русскому языку по большей части поляками и на польскомъ языкъ". Въ 1821 году министръ обращаетъ вниманіе православныхъ епископовъ юго-западнаго края на недостатокъ мъръ "для утвержденія молодежи въ началахъ христіанства и твердаго сохраненія ими правиль религіи". Въ 1823 г. началось следствіе о тайныхъ обществахъ среди учащейся молодежи и въ одномъ изъ актовъ этого следствія говорится, что въ вападномъ краб и вся система ученія имъла только то въ предметъ, чтобъ внъдрять въ юношество республиканскія правила и питать въ немъ надежду на возстановленіе прежней Польши". Въ 1824 г. кн. Чарторыйскій, уже утерявшій свое прежнее вліяніе, быль уволень оть должности попечителя и на очередь быль поставлень вопрось о новомъ уставѣ для училищъ виленскаго округа.

Прибалтійскій край. Самыми рѣзособенностями отличалось развитіе народнаго образованія въ прибалтійскомъ крав. Распространеніе на этоть край съ своеобразной культурой общаго порядка, на первыхъ же порахъ встрѣтилось съ оппозиціей, и уже въ отчеть 1804 г. университеть пишеть, что "магистраты, совъть профессоровъ въ Митавѣ и курляндское дворянство, желая управлять училищами, утверждаются на правахъ, кои столь же противны великодушнымъ пожертвованіямъ Его Импер. Величества, сколько и общему плану общественнаго наставленія «\*).

Вскоръ дерптскій университеть убъдился въ невозможности, благодаря "мъстнымъ положеніямъ и обстоятельствамъ", следовать всемъ статьямъ общаго устава учебныхъ заведеній и выработаль довольно многочисленныя къ нему измѣненія, "въ которыхъ учебный матеріалъ представленъ былъ въ значительно иномъ видъ, нежели въ училищахъ внутри Россіи, особенно въ отношеніи изученія нѣмецкаго языка, какъ природнаго языка сихъ провинцій". Измѣненія эти были утверждены въ 1807 г. \*\*). Однимъ изъ самыхъ вилныхъ д'ятелей университета былъ Парроть, который въ 1804 г. составиль выдающійся для того времени проекть организаціи въ крав начальнаго народнаго образованія, проекть, который не получиль осуществленія, но судьба котораго представляеть одну изъ характернвишихъ страницъ той эпохи. Оставляя въ прежнемъ положении первоначальныя сельскія школы, "ввъренныя попеченію пом'єщиковъ", проекть предлагаль учреждение на казенный счеть высшихъ приходскихъ школъ-по одной на каждый приходъ съ населеніемъ въ 6.000 душъ и менъе, а также 5 учительскихъ семинарій. Главное правленіе училищь разсматривало этоть проекть цълыхъ два года, ръшительно отвергло принятіе учебныхъ заведеній на казенный счеть, какъ несогласное съ "предварительными

<sup>\*)</sup> Рождественскій, стр. 89, 154 п. т. д. \*\*) Пътуховъ. И. Юрьевскій, б. Дерптскій университеть за стольтіе его существованія, т. І, стр. 203.

правилами", предоставившими заведеніе училищъ "доброй волѣ жителей, для которыхъ малыя издержки на столь полезный имъ предметь не могуть быть обременительными"; къ тому, прибавляеть правленіе, "полезно также не вдругь открывать оныя (приход. училища), дабы лучъ просвъщенія постепенно проникаль въ состоянія народныя" Мъстное дворянство и духовенство также отнеслись къ проекту несочувственно; зато многія сельскія общества, по донесенію училищной комиссіи, "согласились на необходимыя пожертвованія въ пользу училищъ". Крупныя реформы въ дълъ народнаго образованія состоялись позднее, въ связи съ освобожденіемъ крестьянъ прибалтійскихъ губерній оть крыпостной зависимости. По положенію о крестьянахъ Курляндской губерніи (1817 г.), каждому волостному мірскому обществу "въ особенности постановляется въ обязанность завести и содержать на каждую тысячу душъ обоего пола по крайней мъръ одну школу". Въ 1819 г. издано положеніе о лифляндскихъ крестьянахъ, заключающее подробно разработанныя постановленія объ учрежденіи волостныхъ школъ на каждыя 500 душъ мужского пола и высшихъ приходскихъ школъ въ каждомъ приходѣ съ 2.000 душъ обоего пола. Эти школы находятся подъ надзоромъ училищныхъ комитетовъ, пасторовъ, церковныхъ старость и попечителей. Всъ дъти, съ десятаго года, должны посъщать школы до тъхъ поръ, "пока священникъ признаеть, что они имьють уже достаточныя познанія"; въ противномъ

случав родители, воспитатели, или хозяева подвергались взысканію штрафа въ пользу мірской казны, за каждый день небытности дътей въ школъ. Въ томъ же 1819 году учреждень особый "комитеть для учрежденія и управленія сельскихъ школь въ Эстляндіи" изъ представителей дворянства и духовенства; а въ 1821 г. получило утвержденіе составленное имъ положеніе для сельскихъ школъ въ Эстляндіи. Приведенными законами главное завъдываніе народнымъ образованіемъ края было сосредоточено въ рукахъ мъстнаго дворянства и духовенства; хотя некоторое участіе въ немъ предоставлялось и мъстному сельскому населенію; вліяніе же министерства народнаго просвъщенія было сведено до минимума. Законы эти впервые осуществили у насъ начала не только всеобщности, но и обязательности начальнаго образованія. Всѣ эти особенности рѣзко выдълили прибалтійскій край изъ остальныхъ мъстностей Россіи, а ранняя отміна въ немъ крівпостного права дала необходимую почву для здороваго культурнаго развитія даже при наличности крайне несооргановъ вершенныхъ мъстнаго управленія. Въ заключеніе намъ остается только упомянуть, что въ 1820 г. быль издань новый уставь для училищъ, подвъдомственныхъ деритскому университету, который не внесъ никакихъ существенныхъ измѣненій въ порядокъ управленія ими, но детально разработалъ административную и учебно-воспитательную части. По этому уставу, въ начальныхъ училищахъ должны преподаваться: начальныя основанія ньмецкаго языка, чтеніе съ правильнымъ удареніемъ, чистописаніе, ариометика и законъ Божій.

Сибирь. По отношеню къ отдаленной Сибири въ первой четверти въка были сдъланы едва первые, ничтожные шаги для развитія народнаго образованія, къ которому однако же мъстная администрація болье, чымь въ какой бы то ни было другой мъстности, относилась враждебно или вполнъ равнодушно. Слъдуеть отмётить, что къ концу этого времени относится дозволеніе инородцамъ отдавать дътей для обученія въ правительственныя учебныя заведенія, или же заводить свои собственныя школы. Такимъ образомъ, ранье для образованія инородцевь не только ничего не дълалось, но оно считалось для нихъ запретнымъ плодомъ.

Евреи. Относительно образованія евреевъ въ самомъ началѣ царствованія Александра I было установлено, что дѣти ихъ, безъ всякаго отличія отъ другихъ, могуть обучаться во всѣхъ безъ исключенія россійскихъ учебныхъ заведеніяхъ; на ихъ счеть могли учреждаться и особенныя школы. Въ дѣлѣ народнаго образованія "еврейскаго вопроса" въ началѣ вѣка не существовало.

10. Статистика народнаю образованія въ первой четверти выка. Въ количественномъ отношеніи положеніе народнаго образованія въ Россіи къ концу первой четверти выка характеризуется слыдующими данными, хотя необходимо оговориться, что они далеко не отличаются ни точностью, ни достовырностью. Во всякомъ случань они сообщають не объ училищахъ, дый-

ствительно функціонировавшихъ, а объ училищахъ, значившихся по спискамъ и отчетамъ, что въ то время было далеко не однозначущими величинами. По офиціальнымъ свъдъніямъ, собраннымъ министерствомъ народнаго просвъщенія въ 1834 году, общее число учебныхъ заведеній всёхъ вёдомствь и разрядовъ (кромѣ университетовъ) какъ общеобразовательныхъ, такъ и спеціальныхъ, какъ среднихъ, такъ и низшихъ, равнялось въ 1824 году 2.118 съ 263.223 учащимися, изъ которыхъ въ въдомствъ министерства народнаго просвъщенія было 1.411 школъ съ 69.629 учащимися, а церковныхъ школъ православнаго исповъданія было 344 съ 45.851 учащимся\*). Къ тому же времени (1825 г.) относятся заслуживающія большаго довърія данныя о положеніи народнаго образованія въ городахъ, по которымъ оказывается, что изъ общаго числа существовшихъ въ имперіи 686 штатныхъ и заштатныхъ городовъ, мъстечекъ и посадовъ, не имъли ни одного учебнаго заведенія—259, имфли по одному заведенію-250 и болье 10 учебныхъ заведеній им'вли только 12 городовъ. Во вежхъ 686 городскихъ поселеніяхъ, съ болѣе чѣмъ 31/2 милліоннымъ населеніемъ, было только 1.095 учебныхъ заведеній всякаго рода; въ то же время въ городахъ существовало 9.957 питейныхъ домовъ и 4.266 церквей и монастырей \*\*).

<sup>\*)</sup> Krusenstern. Précis du systême des progrès et de l'état de l'instruction publique en Russie. Varsowie. 1837.

<sup>\*\*)</sup> Статистическое изображеніе городовъ и посадовъ Росс. Имперіи по 1825 г. Изд. Центр. Стат. Комитета.

Насколько приведенныя цифры соотвътствовали дъйствительноститочныхъ данныхъ, къ сожальнію, имъется крайне мало, но несомнънно, что очень многія училища существовали только на бумагъ. Для характеристики этой стороны дёла можно однако привести хотя бы слъдующія выдержки изъ въдомостей о состояніи учебныхъ заведеній по харьковскому округу (1821 г.): \*) въ сумскомъ увздв въ 6 училищахъ значились вездъучитель, помощникъ и надзиратель, съ отмъткой: "учениковъ не имъется"; въ валковскомъ увадв въ 2 училищахъ значатся учителя и надзиратели, но безъ учениковъ.

По территоріи страны училища были распредълены крайне неравномърно. О половомъ и соціальномъ составъ учащихся въ народныхъ училищахъ того времени имфются только отрывочныя свъдънія, не оставляющія однако же никакого сомнинія въ томъ, что образованія двочекъ тогда, можно сказать, почти не существовало, а дъти главной массы населенія—крестьянь—составляли лишь незначительную часть учащихся. Такъ, во всъхъ уъздныхъ училищахъ харьковской губерніи въ 1814 г. на 557 учениковъ приходилось только 8 ученицъ, а по новгородской дирекціи въ 1818 г. изъ 772 учащихся, крестьянъ, крѣпостныхъ и солдатскихъ дътей было 121, мѣщанъ—389.

Что касается финансовой стороны дѣла, то свѣдѣнія о ней еще болѣе скудны: о мѣстныхъ расходахъ не имѣется пока никакихъ сводныхъ

данныхъ, а о государственныхъ расходахъ имъются только общія цифры, безъ подраздѣленія ихъ на отдъльныя категоріи учебныхъ заведеній. Въ 1800 г. всѣ государственные расходы не превышали 881/2 м. р. (ассигнаціями), а расходы на въдомство просвъщенія ("на училища, воспитательные дома и больницы") были менъе 1,2 м. р. (т.-е. составляли 1,3°/<sub>0</sub>). Въ 1825 г. всѣ государственные расходы равнялись почти  $413^{1}/_{2}$  м. р., а расходы на въдомство просвъщенія ("на духовный штать и народное просвъщение") нъсколько превышали 8,6 м. р. (т.-е. около 2%). Такимъ образомъ, по своей абсолютной величинъ общая цифра государственныхъ расходовъ увеличилась за это время почти въ 5 разъ, а расходы по въдомству просвъщенія въ 7 разъ. Однако, необходимо помнить, что въ приведенныхъ цифрахъ расходовъ по въдомству просвъщенія заключаются не только расходы на учебныя заведенія, но и крупные, но не отділенные отъ нихъ, расходы на предметы, ничего общаго съ народнымъ образованіемъ не им'вющіе (въ 1800 г.—на воспитательные дома и больницы, въ 1825 г.—на духовный штать) \*).

<sup>\*)</sup> Харьковскія школы въ старину. Хар. Губ. Въд. 1865. 6—9.

<sup>\*)</sup> По отчету министра народнаго просвъщенія за 1802 г. (при общей цифръ расхода по въдомству просвъщенія около 1,2 м. р.) весь расходъ комиссіи народныхъ училищъ не достигалъ 83½ т. р. (вътомъ числъ на содержаніе учительской гимназіи около 8 т. р., отправленіе учителей около 1½ т. р., изданіе и покупка книгъ и содержаніе лавки около 23 т. р.) Въ 1818 г. расходы на духовный штатъ составляли около 2 м. р., а расходы по министерству народнаго просвъщенія свыше 3,9 м. р.

11. Народное образование въ проскты декабриста. Для полноты представленія о положеніи народнаго образованія въ Россін въ началь въка нельзя не сказать хотя бы нъсколькихъ словъ о тъхъ идеалахъ въ этой области, которые исповъдывались передовой интеллигенціей страны. Самымъ яркимъ выразителемъ одного изъ главныхъ и наиболе характерныхъ общественныхъ теченій является въ этомъ отношеніи декабристь Пестель. Въ своей "Русской Правдѣ" онъ довольно подробно касается также и вопросовъ образованія, которое, по его плану, должно быть построено на принципахъ демократизма, но по систем в крайней государственной централизаціи и регламентаціи. Говоря о различныхъ народахъ и племенахъ, населяющихъ Россію, онъ пишеть, что "безпрестанно должно непремънную цъль имъть въ виду, чтобы составить изъ нихъ всъхъ только одинъ народъ и всъ различные оттынки въ одну массу слить такъ, чтобы обитатели цѣлаго пространства россійскаго государства всѣ были русскіе" и "на цѣломъ пространствъ россійскаго государства господствовалъ одинъ только языкъ россійскій "\*). Все общественное образование сосредоточивается Пестелемъ въ рукахъ государства, и частная иниціатива оть него совершенно устраняется. "Каждый отецъ семейства, — пишеть онъ, — можеть по произволу дътей своихъ или воспитать у себя въ домф, подъ собственнымъ своимъ надзоромъ, или отдавать ихъ въ общественныя

учебныя заведенія, оть правительства учрежденныя". "Частныя лица не должны имъть права заводить ни пансіоновъ, ни другихъ учебныхъ заведеній, куда бы граждане д'втей своихъ отдавали, потому что правительство обязано овоспитаніи юношества лично заботиться и неупустительно надъ онымъ надзирать, хотя и можеть оное родителямь предоставить и на ихъ стараніе въ полной мъръ положиться. Но коль скоро имъютъ времени, родители не средствъ или охоты онымъ заниматься, то должно правительство ихъ мъсто заступать и не дозволять, чтобы сіе было предоставлено постороннимъ людямъ, ибо нельзя имъть къ симь послёднимь достаточной довёренности, дабы имъ поручить многотрудное исполненіе священной сей обязанности, тъмъ болъе, что надворъ правительства за таковыми частными заведеніями всегда будеть слабъ и недостаточенъ" \*). Пестель доходить до того, что требуеть совершеннаго запрещенія "всякихъ частныхъ обществъ, съ постоянною цълью учреждаемыхъ": "какъ открытыхъ, такъ и тайныхъ, потому что первыя безполезны, а вторыя вредны". Первыя безполезны потому, что "только такихъ предметовъ касаться могуть, которые входять въ кругь дъйствія правительства и для которыхъ правительство уже учреждено со вевми отраслями, частями и подраздѣленіями, особенно при существованіи волостныхъ обществъ "\*\*).

<sup>\*)</sup> Пестель. "Русская Правда". Спб. 1901 г. стр. 55.

<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 237.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же, стр. 237.

12. Школьное законодательство второй четверти въка. Событія 14 декабря 1825 года и личныя особенности новаго императора обострили и ускорили эволюцію въ отношеніяхь правящихь круговъ къ вопросамъ народнаго образованія, которая стала все болье и болъе намъчаться во второй половинъ царствованія Александра I и которая представляла неизбѣжный результать всего современнаго ей крыпостническаго, дворянско-бюрократическаго строя страны. Въ манифестъ, объявлявшемъ приговоръ надъ декабристами, ясно указывалось на тщетность всъхъ усилій правительства, "если домашнее воспитаніе не будеть приготовлять нравы и содфйствовать его видамъ". И съ перваго же года новаго царствованія образованіе было подвергнуто неустанному, систематическому воздействію правительства въ одномъ и томъ же, оть начала до конца, строго выдержанномъ, направленіи. скриптомъ 14 мая 1826 г. былъ учрежденъ особый "комитеть устройства учебныхъ заведеній", которому поручается "сличить всъ уставы учебныхъ заведеній, начиная съ приходскихъ до самыхъ университетовъ, и разсмотръть курсы ученія, въ нихъ преподаваемые", "уравнять совершенно по всъмъ мъстамъ имперіи всь уставы оныхъ заведеній, сообразуясь со степенями ихъ возвышенія", "опредълить подробно на будущее время всѣ курсы ученій, означивъ и сочиненія, по коимъ оные должны впредь быть преподаваемы", "дабы уже за совершеніемъ сего воспретить всякія произвольныя преподаванія ученій по

произвольнымъ книгамъ и тетрадямъ". Въ слъдующемъ году издается новый рескрипть, подчеркивающій вторую цёль предпринятаго преобразованія. "Необходимо, говорится въ немъ, чтобы повсюду предметы ученія и самые способы преподаванія были, по возможности, соображаемы съ будущимъ в роятнымъ предназначеніемъ обучающихся, чтобы каждый... не бывъ ниже своего состоянія, также не стремился чрезъ мѣру возвыситься надъ тѣмъ, въ коемъ ему суждено оставаться". Упомянувъ затъмъ о случаяхъ обученія крыпостных людей въ гимназіяхъ и университетахъ, рескрипть находить, что "отъ сего происходить вредъ двоякій: съ одной стороны сіи молодые люди нерѣдко входять въ училища съ дурными навыками; съ другой стороны, отличнъйшіе изъ нихъ по прилежности и успъхамъ пріучаются къ роду жизни, къ образу мыслей и понятіямъ, несоотвътствующимъ ихъ состоянію; неизахин вид отвые итоогит вынжаб становятся несносны и отъ того они въ уныніи предаются пагубнымъ мечтаніямъ или низкимъ страстямъ". Въ заключение повелввается, чтобы въ гимназіи и высшія учебныя заведенія допускались только люди свободныхъ состояній и чтобы крѣпостные могли "невозбранно обучаться" только въ приходскихъ н увздныхъ училищахъ, а также въ особыхъ заведеніяхъ для обученія ремесламъ, сельскому хозяйству п садоводству". Въ 1828 году кантонистамъ былъ закрытъ доступъ не только въ гимназіи, но даже и въ уъздныя училища, а въ 1837 году подобное же ограничение было установлено для незаконнорожденныхъ, находящихся въ въдъніи приказовъ общественнаго призрънія.

Въ 1828 году работы по составленію новаго школьнаго закона были окончены, и 8 декабря изданъ "Уставъ учебныхъ заведеній, подвъдомственныхъ университетамъ". Общую цёль ихъ уставъ видить въ томъ, "чтобы при нравственномъ образованіи доставлять юношеству средства къ пріобрѣтенію нужнѣйшихъ по состоянію каждаю познаній" и сохраняеть прежнія три ступени общеобразовательной школы. "Особенную цёль" приходскихъ училищъ онъ видить въ распространеніи "первоначальныхъ, болѣе или менъе всякому нужныхъ свъдъній, между людьми и самых низшихъ сословій". Открываются они "повсюду, гдъ лишь представятся къ тому средства", и въ помъщичьихъ селеніяхъ попрежнему "ввѣряются просвъщенной и благонамъренной попечительности самихъ помъщиковъ, кои могутъ поручать смотрѣніе за оными и другимъ, достойнымь сего, благонадежнымь лицамъ, по своему выбору". Въ селеніяхъ казенныхъ и вольныхъ хлѣбопашцевъ всею учебною частью завъдуеть учитель, непосредственно зависящій оть штатнаго смотрителя, а "ближайшій надзоръ" за училищами поручается благочинному. Въ учителя приходскихъ училищъ опредъляются "люди всякаго состоянія", выдержавшіе испытаніе въ увздномъ училищъ, при чемъ содержатели училищь имѣють право представлять своихъ кандидатовъ въ "должны учителя, которые предпочитаемы другимъ".

Предметами обученія въ приходскихъ училищахъ являются З. Божій, чтеніе по книгамъ церковной и гражданской печати и чтеніе рукописей, чистописаніе, четыре дійствія ариеметики; гдѣ много ремесленниковъ и промышленниковъ, можеть учреждаться второй классь преподаванія нѣкоторыхъ предметовъ, назначаемыхъ для нижняго класса училищъ уфздныхъ". Законъ подробно регламентируетъ порядокъ, время и часы занятій въ приходскихъ училищахъ, обязывая ихъ имъть лишь книги и пособія, одобренныя министерствомъ. противоположность прежнему закону, тълесныя наказанія не только не воспрещаются, но прямо вводятся въ систему: "какъ, несмотря на всъ старанія, иногда нельзя обходиться безъ строгихъ и даже твлесныхъ наказаній, то учитель можеть, въ случав нужды, употреблять и сіи мъры исправленія, но не иначе, какъ испытавъ уже всѣ другія" Что касается расходовъ по содержанію училищъ, то правительство попрежнему уклонилось оть какого бы то ни было участія въ нихъ, возложивъ эти расходы въ городахъ и казенныхъ селеніяхъ на городскія и сельскія общества, а въ пом'вщичьихъ селеніяхъ-на счеть "добровольныхъ приношеній пом'вщиковъ".

Увздныя училища должны быть въ каждомъ увздномъ городв и открываться для "людей всвхъ состояній", но "въ особенности предназначены для того, чтобы двтямъ купцовъ, ремесленниковъ и другихъ городскихъ обывателей, вмвств съ средствами лучшаго нравственнаго

образованія, доставить тъ свъдънія, кои по образу жизни ихъ, нуждамъ и упражненіямь могуть быть имъ наиболье полезны". Учителями въ нихъ могутъ быть только "люди свободнаго состоянія", выдержавшіе испытаніе въ гимназіи. Обучаются въ училищахъ "дъти только мужскаго пола"; что же касается однородныхъ училищъ для девочекі, то предписывается только, чтобы мъстное начальство "содъйствовало" ихъ учрежденію. Курсъ ученія сдъланъ трехлътнимъ, но по сравненію съ уставомъ 1804 года изъ него исключены "должности человъка и гражданина", физика, естественная исторія, технологія, другіе же предметы сокращены. Для вступленія въ училища введены испытанія. При училищахъ могуть быть открываемы дополнительные курсы для обученія "искусствамъ и наукамъ, коихъ знаніе наиболье способствуеть усивхамь въ оборотахъ торговли и въ трудахъ промышленности". Ходъ занятій въ училищахъ подробно регламентированъ закономъ. Содержатся они на счеть суммъ казенныхъ, городскихъ думъ и приказовъ общественнаго при-. кіна ф

Введеніе новаго устава въ дъйствіе состоялось только въ 1832 г., когда было окончено составленіе учебныхъ плановъ. Въ какомъ духъ велась эта работа, показываеть любопытный инциденть съ руководствомъ "Наставленіе учителямъ, заключающее въ себъ общія правила для руководства ихъ". Руководство это было одобрено двумя комитетами, но снабжено такимъ введеніемъ, что Николай, хотя и соглашался по существу съ его мыслями, но не рѣшился утвердить въ виду выраженнаго гр. Строгановымъ мнѣнія, что оно "облечено въ формы неупотребительныя для такого рода сочиненій, напоминающія языкътого времени, когда подъ покровомъ религін скрывалось гоненіе на просвѣщеніе и науки".

Порядокъ административнаго завъдыванія учебными заведеніями остался, въ общемъ, тотъ же, что дъйствовалъ раньше. Приходскія училища подчинены штатнымъ смотрителямъ увздныхъ училищъ, а эти послѣдніе-губернскимъ директорамь училищь, каждый изъ которыхъ является "хозяиномъ гимпазіи и начальникомъ всёхъ казенныхь училищь, въ губерніи находящихся". Сохранены также учебные округа "подъ непосредственнымъ управленіемъ одного изъ университетовъ". Учебныя заведенія, "содержимыя и управляемыя частными людьми, или обществами", подчинены надзору директоровъ и смотрителей, за исключеніемъ "училищъ для воспитанія духовенства, военныхъ и тъхъ, кои по Высочайшей воль поручены особымь управленіямъ". Слъдуеть отмътить, что во время разработки устава возникло предположение учредить губернскіе совъты "для усовершенствованія училищной части" въ составъ губернатора, предводителей дворянства, попечителя гимназіи, директора и городского головы. Однако, проекть остался безь осуществленія, вызвавь резолюцію Николая, что "мысль допустить нъкоторое участіе предводителей губернскихъ въ гавъдыванін училищами

заслуживаеть уваженія", по участіе это должно быть лишь "родъ контроля или прокураторства для увфдомленія министра о томъ, что въ губернін по учебной части исполняется". Впрочемъ, рескринтомъ 1837 года представители дворянства были привлечены къ дѣлу народнаго образованія, но съ совершенно особыми цълями: рескриптъ требоваль, "чтобы въ тѣхъ училищахъ, кои нынъ существуютъ или впредь заведены быть могуть помъщиками для обученія кръпостныхъ ихъ людей въ собственныхъ ихъ селеніяхъ, сохраняемы были тв же самые предвлы, какіе вообще постановлены для училищъ низшихъ" и на уъздныхъ предводителей дворянства возлагается обязанность "имъть за симъ ближайчий и самый точный надзоръ, донося подъ собственною ихъ отвътственностью своевременно и по порядку о всякомъ отступленіи, какое ими будеть замъчено". Вскоръ послъ изданія устава 1828 г. состоялось нъсколько частныхъ мъръ, измѣнявшихъ прежнее распредѣленіе губерній по учебнымь округамь, а въ 1835 г. было издано "Положеніе объ учебныхъ округахъ", радикально измънившее дъйствовавшій раньше порядокъ и положившее начало обособленію школьной администраціи въ особый институть, независимый отъ состава учебныхъ заведеній. Этоть законь оставляль еще въ силъ прежній порядокъ і ерархической зависимости низшихъ учебныхъ заведеній оть среднихъ, но исключаль изъ компетенціи университетовъ управление учебными заведеніями въ округахъ и пе-

редаваль его въ руки попечителей, при которыхъ учреждаются совъщательные совъты изъ помощника попечителя, ректора университета, инспектора казенныхъ училищъ и одного или двухъ директоровъ гимназій. Въ слѣдующемъ году былъ сдѣланъ первый дальнѣйшій шагь въ томъ же направленіи и учреждена особая должность директора училищъ для петербургской губерніи. Съ 1850 г. въ большихъ городахъ учреждены особыя должности наблюдателей за преподаваніемъ Закона Божія.

Для подготовки учителей низшихъ училищъ во все царствованіе Николая не было сдълано почти ничего. Правда, въ 1838 г. былъ учрежденъ, въ видъ опыта, второй разрядъ при главномъ педагогическомъ институтъ на 30 воспитанниковъ для приготовленія учителей въ уъздныя училища, но онъ просуществованъ только до 1847 года, когда быль закрыть вмфств со своимъ малолътнимъ отдъленіемъ, "какъ учрежденія, уже исполнившія временное свое назначение: нбо убадныя училища достаточно снабжаются учителями изъ гимназій и тфми изъ воспитанниковъ приготовительнаго курса главнаго педагогическаго института, которые не имъють отличныхъ способностей, чтобъ сдълаться достойными профессорами или учителями гимпазій". Гъ 1848 г. при томъ же институтъ было учреждено отдъленіе для приготовленія домашнихъ наставниковъ, но фактически оно скоро перестало существовать. Единственственнымъ спеціальнымъ заведеніемъ для приготовленія народныхъ

учителей во второй четверти вѣка была деритская учительская семинарія.

Въ отношеніи правящихъ круговъ къ финансовой сторонъ народнаго образованія во второй четверти в фка не произошло никакихъ существенныхъ перемънъ. Государство по прежнему совершенно устранялось оть расходовъ по содержанію приходскихъ училищъ, которое всецъло предоставлялось на волю помъщиковъ, городскихъ и сельскихъ обществъ. Что касается увздныхъ училищъ, то казна хотя и отпускала на нихъ средства, но въ увеличеніи сихъ, по выраженію офиціальнаго историка министерства, послъднее "соблюдало извъстную сдержанность"; по словамъ самого министра, оно "не принимало на себя обязанности учреждать на свой счеть учебныя заведенія для мізщанъ и поселянъ тамъ, гдѣ въ самихъ жителяхъ еще не пробудилось стремленіе къ образованію "\*). Въ 1835 году по министерству народнаго просвъщенія учреждень быль особый комитеть, обязанный "извлекать способы къ возможному уменьшенію расходовъ". Такіе комитеты учреждены были и по всымь другимъ министерствамъ, кромъ министерства двора, расходы котораго "не могли подлежать сокращенію", хотя и составляли крупную сумму свыше 18 м. р., болѣе чѣмъ вдвое превышавшую всю смъту министерства народнаго просвъщенія.

Уставъ 1828 г. нѣсколько улучшиль матеріальное обезпеченіе учителей уѣздныхъ училищъ, но совершенно не коснулся приходскихъ учителей. Содержаніе ихъ всецьло зависьло отъ мъстныхъ средствъ и колебалось между 15 и 180 руб. сер. въ годъ. Послѣ долгихъ проволочекъ, въ 1845 г. получило утвержденіе "Положеніе о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ учителямъ начальныхъ учебныхъ заведеній министерства", по которому высшій окладъ пенсіи за 25 лътъ службы опредъленъ въ 20 р. сер.; вычеты въ этоть капиталь съ жалованья учителей начались задолго до утвержденія самаго положенія. Изъ другихъ мъръ, принятыхъ по отношенію къ учительскому составу, отмътимъ циркуляръ 1844 г., воспретившій вам'вщать учительскія вакансіи людьми податного состоянія и вольноотпущенными, "им вющими единственною цёлью выступить изъ предъловъ своего состоянія".

Что касается отношенія правительства къ вопросу о платъ за ученіе, то по уставу 1828 года какъ въ приходскихъ, такъ и въ уъздныхъ училищахъ обучение признано безплатнымъ. Въ вопросъ о платъ за ученіе въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ правительство впервые ввело уже не финансовую, какъ было раньше, а чисто политическую точку зрынія, видя въ ней способъ затруднить доступъ дътямъ народа въ среднія и высшія школы. Въ 1845 году получилъ утверждение докладъ министра о возвышеніи платы за ученіе въ университетахъ и гимназіяхъ "не столько для усиленія экономическихъ суммъ учебныхъ заведеній, сколько для удержанія стремленія юношества къ обрагованію въ пре-

<sup>\*)</sup> Рождественскій, стр. 282.

дълахъ нѣкоторой соразмѣрности съ гражданскимъ бытомъ разнородныхъ сословій". На докладѣ Николаемъ была положена резолюція: "притомъ надо сообразить, нѣтъ ли способа затруднить доступъ въ гимназіи для разночинцевъ" и въ результатѣ явилось еще требованіе для нихъ увольнительныхъ свидѣтельствъ отъ обществъ, къ которымъ они принадлежатъ. Въ 1852 г. постановлено, что лица податного состоянія ни въ какомъ случаѣ не должны освобождаться отъ платы за ученіе въ гимназіяхъ.

По сравненію съ законами по народному образованію начала вѣка, николаевское законодательство гораздо болье соотвытствуеть дыйствительному положенію въ странъ этого дъла и дъйствительной роли въ немъ правительства. Однако и оно нуждается въ дополненіи и освѣщеніи посредствомъ ряда другихъ документовъ, ярко и безъ всякихъ умолчаній вскрывающихъ отношеніе Николая и его правительства къ образованію вообще и образованію народныхъ массъ въ частности. Во всеподданнъйшемъ докладѣ 1833 г. и въ рядѣ другихъ своихъ докладовъ, отчетовъ и записокъ министръ народнаго просвъщенія Уваровънеустанно развиваеть "тройственную формулу", которая направляла собой всю дъятельность министерства. Высшая цёль министерства, писалъ Уваровъ въ отчеть за 1837 г., -- "изгладить противоборство такъ называемаго Европейскаго образованія съ потребностями нашими "... "обратить сіи развивающіеся элементы (гражданскаго образованія) и пробужденныя силы, по возможности къ одному знаменателю; наконецъ, искать этого знаменателя въ тройственномъ понятіи Православія, Самодержавія и Народности" \*). "Православіе, самодержавіе и народность" — три основныя начала, которыя должны "приноровить общее всемірное просв'ьщеніе къ нашему народному быту, къ нашему народному духу". Формула эта, писалъ Уваровъ въ 1843 г., "должна была возстановить нѣкоторымъ образомъ противъ министерства все, что носило еще отпечалиберальныхъ и мистическихъ идей", такъ какъ, поясняеть онъ далъе, "министерство, провозглашая самодержавіе, заявило твердое желаніе возвращаться прямымъ путемъ къ русскому монархическому началу во всемъ его объемъ", а "выраженіе "православіе" довольно ясно обнаружило стремление министерства ко всему положительному въ отношеніи къ предметамъ христіанскаго в фрованія и удаленіе отъ всъхъ мечтательныхъ призраковъ". Что касается "народности", то точный смыслъ этого термина былъ поясненъ министромъ въ особомъ циркуляръ 1847 г., въ которомъ говорится, что "возбужденіе духа отечественнаго" должно быть достигаемо въ школахъ "не изъ славянства, игрою фантазіи созданнаго, а изъ начала русскаго... безъ всякой примъси современныхъ идей политическихъ". Мысль о воспитаніи, "соразмърномъ съ истинными потребностями того рода жизни, къ которому каждый предназначается", преподанная въ руководство при

<sup>\*)</sup> Всеподд. отчетъ за 1837 г., стр. 146.

составленіи устава 1828 г. и проведенная въ немъ, впоследствии еще неоднократно подтверждается и развивается. О ней говорится въ рескриптъ 1837 г., ей же удъляется особенное внимание въ запискъ министра 1843 г., возвращенной ему съ надписью Николая: "читалъ съ удовольствіемъ". "Различіе потребностей разныхь сословій народа и разныхъ состояній неминуемо ведеть къ надлежащему разграниченію предметовъ ученія между ними, "читаемъ мы здѣсь. "Не исключая даже лицъ крѣпостного состоянія оть участія въ благотворныхъ плодахъ знаній и просвѣщенія, министерство, однако, считало необходимою обязанностью для себя привести ихъ въ мъру истинныхъ нуждъ и прямой пользы умственной и нравственной людей этого сословія. Объемъ ихъ обученія ограодними приходскими и увздными училищами. Переходъ изъ низшихъ въ среднія учебныя заведенія, а изъ сихъ въ высшія, вездѣ и для всѣхъ состояній, подчиненъ опредълительнымъ правиламъ, всегда соблюдаемымъ въ точности, въ отношении же къ людямъ крѣпостного состоянія эта строгость еще болъе усилена: они не иначе допускаются въ эти заведенія, какъ когда, по волѣ помѣщиковъ, получать увольнение оть сего состоянія" \*). Въ 1847 г. комитетъ министровъ обратилъ внимание министра народнаго просвъщенія на замъчаніе одного изъ губернаторовъ, "что упадокъ ремесленнаго сословія въ

Россіи происходить оть того, что съ нъкоторато времени ремесленники стараются дать сыновьямъ образованіе" \*). СВОИМЪ высшее Правительство не останавливалось ни передъ какими средствами, чтобы сдѣлать образованіе не болѣе какъ послушнымъ орудіемъ для проведенія своихъ собственныхъ взглядовъ и безжалостно истребляло все, что выходило за эти предълы. Однако, и при этихъ условіяхъ жизнь и знаніе все же оставались жизнью и знаніемь и въ засъданіи государственнаго совъта 30 марта 1842 г. Николай говорилъ: "нельзя скрывать отъ себя, что теперь мысли уже не тѣ, какія бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынъшнее положение не можеть продолжаться навсегда. Причины этой перемѣны мыслей и чаще повторяющихся въ послъднее время безпокойствъ я не могу не отнести больше всего къ двумъ причинамъ"; первой выставлена имъ "собственная неосторожность помъщиковъ, которые даютъ своимъ крѣпостнымъ несвойственное состоянію посл'аднихъ высшее воспитаніе, дълають ихъ положеніе еще болъе тягостнымъ". Въ заклюдълался выводъ, что "не должно давать вольности, но должно проложить дорогу къ переходному состоянію \*\*). Въ дѣлѣ народнаго образованія, однако, никакого "переходнаго состоянія" не полагалось, и система приведенія его къ одному знаменателю "самодержавія, право-

<sup>\*)</sup> Десятилѣтіе министерства народнаго просвѣщенія, 1833—1843 гг. Спб. 1864 г., стр. 11.

<sup>\*)</sup> Истор. обзоръ дѣят. комитета министровъ, т. П. ч. 2, стр. 244.

<sup>\*\*)</sup> Государственный Совѣтъ, 1801—1901. Спб. 1901, стр. 64.

славія и народности" продолжала развиваться безъ мальйшаго послабленія. Въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда правительство было напугано революціонной грозой въ западной Европъ, система достигаетъ своего апогея. Даже министръ Уваровъ оказался въ то время недостаточно отвѣчающимъ своему назначенію. Новымъ министромъ назначенъ Ширинскій-Шихматовъ (1850 г.), котораго Николай напутствовалъ словами, что "Законъ Божій есть единственное твердое основание всякому полезному ученію". Во время этого министра, по свидътельству современника А. В. Никитенко, подъ самое министерство "подкапывались со всвхъ сторонъ" и оно "сдвлалось какою-то сомнительною отраслью государственнаго управленія, а представитель его, министръ, скоръе отвътственное лицо передъ допросами, чьмъ государственный чиновникъ".

Одинъ изъ адептовъ и дѣятелей николаевской системы въ области народнаго образованія въ періодъ ея высшаго развитія характеризо валь ее следующими словами: "государь императоръ хотвлъ, чтобы общественное и частное воспитаніе утверждалось на прочныхъ основаніяхъ и слѣдовало тому направленію, которое не приводить только къ гуманности грубые нравы и дѣлаеть изъ пустыхъ и безполезныхъ людей благородныхъ и полезныхъ членовъ общества, но которое особенно укореняеть въ душѣ страхъ Божій, любовь къ отечеству и повиновеніе начальству" \*).

Легко представить себѣ, на какое отношеніе къ себѣ при такой системъ могла разсчитывать частная иниціатива въ области народнаго образованія. И судьба частныхъ училищъ въ николаевскую эпоху, дъйствительно, представляеть собой одну изъ самыхъ характерныхъ ея страницъ. При разработкъ устава 1828 г. въ комитетъ устройства учебныхъ заведеній министръ Шишковъ высказывался за полное закрытіе частныхъ пансіоновъ послѣ ввеленія общей реформы, а членъ комитета Пушкинъ также признавалъ необходимымъ "во что бы то ни стало подавить воспитание частное". Однако, на такую мъру все же не ръшились и по уставу 1828 г. "дозволяется" открывать частныя учебныя заведенія "для содвиствія видамь правительства въ распространении просвъщенія". Для открытія каждаго такого училища необходимо дозволеніе училищнаго начальства, которое затьмь "обязано имьть тщательный, безпрестанный за оными надзоръ". "Въ числъ и распорядкъ учебныхъ предметовъ" частныя училища должны, по возможности, сближаться съ соотвътствующими казенными училищами", но въ ихъ признана однако же возможность нѣкоторыхъ дополненій, "соображаясь съ мъстными потребностями, или особенною цълью заведенія". Точно такъ же, "для единообразія въ воспитаніи", признано желательнымъ употреблять въ частныхъ училищахъ "лишь тъ же учебныя книги и пособія, кои назначаются для училищъ казенныхъ"; употребленіе

Цитир. по "Сочиненіямъ Н. А. Добролюбова". Изд. 3, т. 1, стр. 204.

<sup>\*)</sup> Изъ рѣчи проф. Лоренца на актѣ главн. педагогич. института въ 1856 г.

другихъ "не воспрещается", но и для нихъ требуется одобреніе училищнаго начальства. Вскоръ же послѣ изданія устава 1828 г., "какъ по ходу политическихъ проистествій, такъ и по направленію общественнаго мнѣнія въ большей части иностранныхъ государствъ", правительственныя репрессіи противъ частныхъ училищъ стали все болъе обостряться. Въ 1831 году предписано испрашивать разръшение министра на открытіе каждаго новаго пансіона, при чемъ отъ учредителей требовалось засвид втельствованіе мъстнаго начальства и производился негласный розыскъ объ ихъ поведеніи и нравственности; учебному начальству предписано имъть самый бдительный надзоръ за "образомъ мыслей и нравственными качествами" содержателей и учащихъ частныхъ училищъ. Въ 1833 г. -- "впредь до усмотрѣнія особой надобности", открытіе новыхъ • частныхъ пансіоновъ въ столицахъ было вовсе остановлено, а въ другихъ городахъ предписано было разрѣшать ихъ лишь тогда, если "не представляется другой возможности къ образованію юношества въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ"; одновременно были введены еще нѣкоторыя ограниченія, а въ столицахъ были учреждены особые инспекторы для надзора за частными учебными заведеніями.

Домашнее преподаваніе также не укрылось отъ тяжелой руки николаевскаго правительства, которое стремилось распространить свою "охранительную" систему даже на дядекъ и мамокъ. Въ 1831 г., при разсмотрѣніи вопроса въ комитетѣ

министровъ, комитетъ предложилъ "отъ мамокъ и дядекъ не требовать свидътельствъ въ познаніяхъ, а только въ добромъ поведеніи". Николаю показалось этого мало и онъ прибавилъ: "къ сему требовать и удостовъренія священниковъ ихъ прихода, что они ему извъстны своимъ благочестіемъ, опасеніе лицемфрства въ подобномъ удостовфреніи не должно быть препятствіемъ" \*). Въ 1834 г. было издано "Положеніе о домашнихъ наставникахъ и учителяхъ", требующее оть всёхъ поступающихь въ частные дома "для нравственнаго воспитанія дітей окончанія учебных заведеній или пріобр'втенія посредспеціальныхъ испытаній, вновь устанавливаемыхъ для этого званій. Право на нихъ предоставлено только лицамъ свободнаго состоянія, христіанскаго испов'яданія, "извъстнымъ со стороны нравственныхъ качествъ". Однимъ изъ "косвенныхъ средствъ" для обезпеченія вліянія министерства на "воспитаніе, совершаемое въ домахъ и укрывающееся оть непосредственнаго вліянія правительства за святынею семейнаго крова и родительской власти", было признаніе за домашними наставниками и учителями, состоящими русскими подданными, правъ государственной службы и учрежденіе для нихъ особыхъ пенсій и пособій изъ государственныхъ средствъ (1853 г.). Значеніе, которое имъла эта новая мъра для народнаго образованія, было слишкомъ ясно и даже комитеть министровъ

<sup>\*)</sup> Историч. обзоръ дъятельности комитета министровъ, (1802—1902), т. II, ч. 2, стр. 237.

призналъ (1834 г.), что "запрещеніе первоначальнаго обученія лицамъ, не имъющимъ установленныхъ свидътельствъ, затруднило бы дъло народнаго просвъщенія; слъдуеть объяснить, что занимающіеся только первоначальнымъ обученіемъ могуть продолжать свое занятіе, не подвергаясь никакимъ испытаніямъ, но что они не изъемлются отъ обыкновеннаго надзора". Однако, министръ просвъщенія нашель, что это неудобно, такъ какъ всѣ воспитатели стануть объявлять, что занимаются исключительно первоначальнымъ обученіемъ и повърять ихъ будеть крайне трудно. Николай положиль резолюцію: "замічаніе министра народнаго просвъщенія совершенно справедливо, и я удивляюсь, что комитеть министровъ могъ предложить подобную мъру" \*).

Обозрѣвая въ 1843 г. дѣятельность правительства въ области частнаго образованія, министръ съ чувствомъ полнаго удовлетворенія пишеть, что "министерство не должно было оставить безъ ближайшаго и тщательнаго вниманія, оно не могло упустить изъ виду великость вреда, который можеть производить ученіе, предоставленное произволу людей, которые или не обладають необходимыми познаніями и нравственными свойствами для дъла столь великой важности, или не умъють и не хотять дъйствовать въ духъ правительства и для цълей имъ указываемыхъ... ""Домашнее воспитаніе, приведенное въ устройство и которое министерство

подчинило себѣ непосредственно во всѣхъ движеніяхъ... мало-по-малу было поглощено воспитаніемъ публичнымъ. Нынѣ частныя училища или пансіоны составляютъ малѣйшую частицу въ средствахъ народнаго образованія" \*).

13. Удъльныя школы николаевскаго времени. Министерство народнаго просвъщенія было далеко не единственнымъцентральнымъправительственнымъ въдомствомъ, въ рукахъ котораго находилось народное образованіе. Напротивъ, едва ли можно указать хотя бы одно министерство того времени, не имъвшее большаго или меньшаго касательства къ этому дѣлу. Нѣкоторыя изъ нихъ создали у себя цѣлыя школьныя системы, существовавшія или вполңѣ независимо отъ министерства просвъщенія, или же находившіяся подъ его вліяніемъ, фактически почти номинальнымъ, лишь по отношенію къ учебной части училищь (напр., училища въдомствъ военнаго и министерства внутреннихъ дълъ). Наиболъе видную и самостоятельную роль имѣли въ этомъ дълъ удъльное въдомство, министерство государственныхъ ществъ и синодъ.

Для удѣльныхъ училищъ въ 1828 году были утверждены постоянныя правила и открыты два главныхъ сельскихъ училища спеціально для приготовленія учителей, но оба эти училища не просуществовали и десяти лѣтъ. Сельскія удѣльныя училища должны были учреждаться въ каждомъ приказѣ и преслѣдо-

<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 238.

<sup>\*)</sup> Десятилътіе министерства нар. просв. 1833—1843, стр. 14, 34.

вали двъ цъли-образование удъльныхъ крестьянъ и приготовленіе писарей для удъльныхъ конторъ. Программа преподаванія была самая примитивная, преподаваніе должно было вестись по ланкастерскому методу, срокъ обученія опреділень не быль, а школьники набирались приказными старшинами и важиточные крестьяне нерѣдко прямо откупались оть этого набора. Съ сороковыхъ годовъ во всёхъ училищахъ учителями были преимущественно священники, впоследствіи стали дапомощниковъ, обыкновенно изъ окончившихъ удёльныя училища. Все содержание училищъ производилось на мірской счеть. Изъ этого же источника стали затъмъ производить денежныя пособія родителямъ учащихся (4—30 р. на ученика). Такой порядокъ просуществоваль вплоть до 1862 г. и только благодаря этимъ пособіямъ властямъ удавалось приказнымъ "вызвать добровольное согласіе крестьянь на обучение дътей". Само собою разумьется, что на этой почвы происходила масса злоупотребленій; по самарскому имънію, напримъръ, произвольно распускали часть учениковъ и содержали ихъ гораздо меньше, чъмъ значилось спискамъ и насколько взыскиудѣльныхъ денегъ СЪ крестьянъ. Въ инородческихъ мѣстностяхъ учрежденіе удъльныхъ неръдко преслъдовало училищъ обрусительныя и миссіонерскія цѣли \*).

14. Школы государственных крениколаевскаго времени. учрежденія особаго министерства государственныхъ имуществъ (1837 г.) казенные поселяне находились въ въдъніи министерства финансовъ, и въ 1830 г. было издано особое положение о волостныхъ училищахъ казенныхъ поселянъ. Училища находились въ въдъніи вице-губернаторовъ и подъ ближайшимъ надзоромъ окружного комиссара и волостного головы; штатнымъ смотрителямъ увадныхъ училищъ принадлежаль лишь "надзоръ по учебной и нравственной части", и они не могли вмѣшиваться въ хозяйственную часть училищъ. При пріемъ государственныхъ крестьянъ въ завъдывание новаго министерства \*) всѣхъ такихъ училищъ оказалось 60 съ 1.880 учащимися. Школы эти, какъ заявлялъ гр. Киселевъ во всеподданнъйшемъ докладъ 1836 г., не получили "хорошихъ основныхъ правилъ", "находились въ совершенномъ пренебреженіи" и ревизоры, командированные въ разныя губерніи, "дали, большею частью, невыгодные отзывы о волостныхъ училищахъ". Указомъ 1837 года и наказомъ новому министру 1838 г. надъ государственными крестьянами и свободными хлѣбопашцами, а также надъ колонистами и кочующими инородцами было установлено "попечительство", которое должно было дъйствовать "не столько властію, сколько нравственною силою"; министръ долженъ былъ

<sup>\*)</sup> Исторія удѣловъ за столѣтіе ихъ существованія. 1797—1897. т. ІІ, стр. 373.

<sup>\*)</sup> Историческое обозрѣніе 50-лѣтней дѣятельности министерства государственныхъ имуществъ. 1837—1887, ч. II, стр. 49 и слѣд.

"заботиться о нравственномъ ихъ образованіи и распространеніи между ними свъдъній, полезныхъ въ ихъ быту и сообразныхъ съ ихъ состояніемъ; для сего онъ печется... объ учрежденіи приходскихъ училищъ въ селеніяхъ". Однако, новые казенные "попечители" отнеслись къ дълу просвъщенія своего крестьянства съ чрезвычайной осторожностью и опаской. "Открытію училищъ предшествовалъ 4-лѣтній переходный періодъ, въ теченіе котораго можно было удостов фриться, въ какой степени сильна въ крестьянахъ готовность къ усвоенію религіозно-правственнаго образованія и подготовить ихъкъ самому учрежденію цізлой системы постоянных в училищъ, во избѣжаніе какихъ-либо превратныхъ толковъ среди поселянъ отъ внезапнаго ея появленія". Къ тому же, прибавляетъ офиціальный историкъ новаго министерства, "съ самаго начала не имълось и особыхъ источниковъ для покрытія расходовъ на содержаніе постоянныхъ сельскихъ училищъ". Рѣшено было прибѣгнуть къ "временнымъ училищамъ", —къ отдачъ крестьянскихъ мальчиковъ за особую плату благонадежнымъ сельскимъ священникамъ для обученія закону Божію и грамоть. Для начала "избрано было" по 1 мальчику на каждые 1.000 душъ, а въ 1842 году такихъ временныхъ училищъ числилось уже 748 съ 9.106 учащимися. Этоть опыть убъдиль попечителей въ "существованіи среди госуд. крестьянъ потребности въ религіозпо-нравственныхъ началахъ образованія" и рѣшено было приступить къ учрежденію постоянныхъ приходекихъ училищъ. Дело это оказывалось тёмъ болёе необходимымъ, что произведенныя ревизіи показали, "что въ народъ потребность въ грамотности уже болье или менье обнаруживалась и, безъ высшаго направленія и руководства, безъ утвержденія въ правилахъ в ры и нравственности, могла увлечь его на ложный путь; многія тысячи крестьянъ, проживая временно по заработкамъ въ столицахъ, разносили по своимъ селеніямъ слышанныя свёдёнія, иногда истолкованныя превратно, совредомъ для нравственности и здравыхъ религіозныхъ понятій". Такимъ образомъ, какъ откровенно констатируеть офиціальный историкъ, назначеніемъ постоянныхъ училищъ должно было служить "не только распространеніе среди крестьянъ знанія... но, главнымъ образомъ, утвержденіе среди крестьянъ правилъ православной въры и обязанностей върноподданства, какъ главныхъ основаній нравственности и порядка". Въ этихъ видахъ въ новыхъ училищахъ предположено было даже изучать полицейскій уставъ, составленный такъ, что въ немъ, въ удобопонятной для поселянина формъ, излагались всв его обязанности, какъ православнаго, върноподданнаго, члена общества и семейства. Основныя положенія по училищной части, утвержденныя въ 1842 г., возложили обучение въ училищахъ на духовенство, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ управленія государственными имуществами, расходы по содержанію училищь отнесены на счеть общественнаго съ крестьянъ сбора, при чемъ платы

за ученіе не взималось. Въ каждой волости предположено было на первый разъ основать по одному приходскому училищу и въ нихъдолжны были быть преобразованы всв училища, какія существовали въ то время въ казенныхъ селеніяхъ подъ разными названіями, а отдача крестьянскихъ мальчиковъ священникамъ была прекращена. Съ цълью поддержки и благоустройства училишъ повелъно было войти въ сношеніе съ учебнымъ и духовнымъ въдомствами о содъйствіи и надзорѣ со стороны общаго училищнаго начальства и о пріисканіи достойнъйшихъ наставниковъ изъ среды духовенства.

Излагая всв эти мъры, офиціальный историкъ констатируеть, что "въ то время даже въ высшихъ сферахъ держался еще недовърчивый взглядъ на пользу и необходимость образованія простого народа; нужно было прежде всего побъдить упомянутое предубъжденіе, что не безъ труда и не сразу удалось сдёлать" министру гр. Киселеву. Въ 1842 г. министерство издало подробное наставление по устройству и управленію сельскихъ училищъ, дъйствовавшее вплоть до 1866 г. Наставление это не допускало никакого принужденія родителей къ отдачъ дътей въ школы, опредъляло полный курсь ученія въ 3 года и устанавливало жалованье наставникамъ по опредъленному штату (85—115 р.). Въ 1844 г., "вслъдствіе чрезмърнаго обремененія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ священниковъ занятіями", "а иногда и по недостатку у нихъ усердія" въ училищахъ, гдъ оказывалось до 100 уче-

никовъ, имъ были назначены помощники изъ семинаристовъ. Образованіе дівочекъ первоначально считалось преждевременнымъ, но въ 1844 г., когда въ нѣкоторыхъ селеніяхъ д'єйствительно обнаружилось стремленіе крестьянокъ къ обученію дівочекь, министерство дозволило имъ безпрепятственно навѣщать приходскія училища и распорядилось, чтобы наставники "обучали ихъ преимущественно чтенію по духовнымъ книгамъ, съ разъясненіемъ молитвъ и перковной службы". Въ послѣдующіе годы для обученія дівочекь было открыто нізсколько параллельныхъ классовъ и особыхъ школъ. Тогда же стали подготовлять благонадежныхъ крестьянскихъ женщинъ къ должностямь надзирательниць съ тѣмъ, чтобы он в состояли подъв в д в ніемъ приходскихъ священниковъ; признано было также необходимымъ подготовлять "сельскихъ наставницъ изъ крестьянскихъ дъвицъ, преимущественно круглыхъ сиротъ, посредствомъ отдачи ихъ въ обучение, на счеть общественнаго сбора, заслуживающимъ особаго довърія сельскимъ священникомъ".

Офиціальныя ревизіи, не говоря уже о другихъ источникахъ, скоро показали министерству, что въ его училищахъ "много недостатковъ какъ во внѣшнемъ, такъ и во внутреннемъ отношеніи", и что въ дѣло вкралось "несоотвѣтствавшее первоначальнымъ намѣреніямъ министерства отношеніе". Уже въ 1845 г. по западнымъ губерніямъ обнаружилось, что "большая часть палатъ совсѣмъ не заботилась ни объ открытіи опредѣленнаго количества училищъ

въ губерніи на счеть общественнаго сбора, ни о веденіи особаго счета училищнаго капитала", а "одна изъ палатъ, наоборотъ, завела училищъ такъ много, что даже недоставало учебныхъ пособій, а наставники не получали жалованья". Въ 1849 году понадобилось спеціальное распоряжение, чтобы наставники самовольно не оставляли училищъ. Министерскія распоряженія о распространеніи между крестьянами "желанія" отдавать дітей въ сельскія училища, "искоренять предубъжденіе, будто бы ученіе составляеть для крестьянь повинность или обязанность", и устранять при этомъ "вев крутыя мвры или измвненія, недоступныя понятію поселянъ", "со временемъ перестали ясно сознаваться исполнителями предначертаній министра "и даже подверглись искаженіямъ со стороны ближайшихъ къ народу властей", какъ дипломатично выражается офиціальный историкъ. Въ результать, "хотя вообще крестьяне охотно отдавали дѣтей въ училища, но число учащихся все-таки было недостаточно, и дъти покидали училища до окончанія курса. Особенно съ 1852 г. замътно уменьшение учащихся такъ, что многія училища даже не приносили пользы" и въ виду этого было решено въ 1853 г. иметь въ каждой волости по одному постоянному училищу, остальныя же училища въ волости признавать временными и переводить ихъ каждыя 6 лъть изъ одного селенія въ другое. Однако, и это не помогло. Въ 1855 г. "замъчено было, что многія сельскія училища пуствють оть неисправнаго посъщенія ихъ учениками". И воть, вмъсто предписаній распространять среди населенія "желаніе" учиться, само министерство открыто переходить въ этомъ году на другую почву: въ устраненіе замѣченнаго "безпорядка" "были назначены постоянные ученики, изъ сироть обоего пола, для которыхъ ежедневное посъщение училища въ установленное для ученія время было признано обязательнымъ". Понятно, что всь эти мьры принужденія были особенно тягостны для. населенія инородческаго и въ 1844 г., напримъръ, до свъдънія министерства доведено было, что въ казанской губерніи всь находящіеся тамъ 150.000 татаръ "противятся убъжденію посылать д'ятей въ сельскія приходскія училища".

Кромѣ заботъ о насажденіи училищъ, министерство государств. имуществъ съ 1846 г. взяло на себя также заботы объ изданіи книгь для чтенія поселянь и завело училищныя библіотеки. Съ теченіемъ времени признано было необходимымъ особенно распространять среди крестьянъ "свъдънія, полезныя въ крестьянскомъ быту". Въ училищахъ также сталъ получать преобладаніе сельскохозяйственный и ремесленный характеръ обученія. Кромъ того, "съ цълью распространенія среди крестьянъ сознанія законности производимыхъ съ нихъ сборовъ и установленныхъ повинностей"; "учащіеся съ особою внимательностью должны были разбирать платежныя книжки". Въ 1860 г. стали усиленно распространяться школы грамотности и "для обученія крестьянскихъ дътей въ помъщеніяхъ, отведенныхъ поселянами, или въ причетническихъ домахъ" стали приглашаться "священники, дьяконы, причетники и ихъ жены".

15. Православное духовенство и народное образованіе во второй четверти сниа. Третьимъ въдомствомъ, стоявшимъ совершенно независимо отъ министерства народнаго просвъщенія и игравшимъ самостоятельную роль въ дълъ народнаго образованія, быль св. синодъ. Въ 1836 г. синодъ составиль "Правила для первоначальнаго обученія поселянскихъ, въ томъ числъ и раскольническихъ дътей", возлагавшія эту обязанность на приходское духовенство. Предметами обученія были обычные Законъ Божій, чтеніе, письмо и начальная ариометика; надзоръ за школами ввърялся благочиннымъ и архіереямъ, а вознагражденіе наставникамъ должно было производиться изъ суммъ земскаго сбора. Правила были посланы для отзыва министру просвъщенія; послъдній хотя и призналь въ этой мъръ учреждение при церковныхъ причтахъ приходскихъ училищъ, которыя по общему уставу должны быть подчинены штатнымъ смотрителямъ, однако же "въ виду особенной цъли, преслъдуемой въ данномъ случай правительствомъ", не встрътилъ препятствій къ приведенію правиль въ исполненіе съ тъмъ, чтобы благочинные ежегодно доставляли директорамъ училищъ свъдънія о школахъ \*). Въ ближайшемъ же отчетъ оберъ-прокурора Синода (за 1837 г.) уже заявлялось, что "вслыдетвів предписаній объ открытіи школъ при церквахъ и монастыряхъ, получены изъ разныхъ мъсть самыя удовлетворительныя свыдынія"; количество вновь явленныхъ церковныхъ школъ было показано круглой цифрой—100. Съ тѣхъ поръ число церковныхъ школъ, по отчетамъ оберъ-прокурора, стало быстро расти вплоть до 1853 г., когда оно стало столь же быстро сокращаться. Въ дъйствительности, всъ эти школы или существовали только на страницахъ офиціальныхъ отчетовъ, или же ученіе производилось въ нихъ безъ всякой системы, изръдка, урывками оть занятій по приходу и хозяйству. Яркія иллюстраціи дъйствительнаго отношенія духовенства къ дѣлу народнаго образованія находимъ въ офиціальныхъ отчетахъ, которые намъ уже приходилось цитировать выше и которые отнюдь нельзя заподозрѣть въ этомъ отношеніи въ какомъ-либо преувеличеніи или "тенденціозности". По свидътельству гр. Киселева, "духовенство не обращало ни малъйшаго вниманія на дѣло обученія сельскаго юношества". Тъмъ не менъе, придавая огромное значение укорененію религіозно-нравственнаго воснитанія подъ вліяніемъ духовенства, которое "должно распространить и утвердить въ новомъ поколѣнін добрые нравы, а съ ними порядокъ и покорность», гр. Киселевъ въ 1849 г. составилъ проектъ подчиненія всёхъ училищъ министерства госуд. имуществъ епархіальному начальству "не только относительно выбора преподавателей, но и по отношенію къ наблюденію за преподаваніемъ вообще, а также за достиженіемъ религіозно - нравственной цъли образованія сельскаго

<sup>\*)</sup> Рождественскій, стр. 281.

юношества"; за управленіемъ госуд. имуществами должна была остаться только хозяйственная сторона дѣла. Проекть этоть, однако, не получиль осуществленія... "за неполученіемъ отзыва отъ духовнаго въдомства" \*). Положение церковныхъ школъ въ удъльныхъ селеніяхъ офиціальная исторія удёловь \*\*) характеризуеть такими чертами. Священники старались пристроиться къ приказнымъ школамъ, гдъ они получали за преподаваніе жалованье, а въ церковныхъ школахъ преподавали обыкновенно низшіе члены причта. "Преподавание въ церковно-приходскихъ школахъ шло обыкновенно крайне неуспъшно, и большая часть ихъ, когда требованія духовныхъ властей стихали и начальство успокаивалось, въ увъренности, что разъ обучение начато, то опо и продолжается, въ дъйствительности скоро прекращали свое существование или согласно желаніямъ самихъ священнослужителей, или же по отсутствію въ этихъ школахъ учениковъ, такъ какъ крестьяне сами усматривали безполезность обученія д'втей у учителей такого рода. Впрочемъ, номинально, на бумагъ, школы числились долго", а когда дъйствительное положение случайно делалось извъстнымъ духовной власти, "мъстное духовенство объясняло закрытіе школы отсутствіемъ въ населеніи потребности въ ученіи". Тогда духовное начальство возобновляло свои обращенія къ удёльному начальству "о внушенін поселинамъ о пользъ обученія дътей ихъ". Обыкновенно управляющіе уд'вльными конторами "назначали въ церковныя школы мальчиковъ, преимущественно изъ бъдныхъ семействъ". Приведенныя свъдънія о положеніи церковныхъ школь въ удёльныхъ селеніяхъ, безъ всякой ошибки, можно распространить и на всф вообще церковныя школы того времени. Не можемъ не привести здѣсь еще одно характерное свидътельство. Въ офиціальномъ изданіи, \*) описывающемъ положение саратовскаго Заволжья въ концъ 30-хъ годовъ, говорится, между прочимъ. что здёсь "начало просвёщенію, можно сказать, еще не положено" н дженоком дхимпемфн ча омакот отр пасторы "завёдують народными школами, обучая дѣтей катехизису, чтенію, письму и первымъ прави. ламъ ариеметики"; что же касается нашихъ священниковъ, то они ни въ чемъ не уступають здѣшнимъ пасторамъ и, слъдовательно, въ томъ же кругу дъятельности "могли бы принести еще большую пользу".

16. Народная самодъятельность со второй четверти съка. Какъ ни силенть быль гнеть николаевскаго правительства, онъ, разумъется, не быль въ состояни окончательно придушить жизнь. Теплилась эта жизнь, хотя и слабо, и въ области народнаго образованія. Чуждаясь и избъгая казенной школы, народъ не переставаль пользоваться своими собственными средствами для распространенія грамотности. Правда, средства эти были

<sup>\*)</sup> Историч. обозр. 50 л. дъятельности мин. госуд. имущ. Ч. II, стр. 51, 59.

<sup>\*\*)</sup> Исторія удѣловъ за столѣтіе имъ существованія, т. ІІ, стр. 373—398.

<sup>\*)</sup> Историко-статистическое описаніе Заволжскаго края Саратовской губерніи 1837 г. Леопольдова (Матеріалы для статистики Россійской имперін. Спб. 1839 г.).

жалки, результаты были крайне слабы и въ количественномъ и въ качественномъ отношеніяхъ, но они, по крайней мъръ, не носили на себъ печати ненавистной казенщины и удовлетворяли понятіямъ и вкусамъ самого населенія. О томъ, что эти домашнія средства образованія дфйствительно практиковались населеніемъ, есть масса вполнъ достовърныхь указаній. Такь, у государственныхъ крестьянъ, крестьянскіе мальчики въ подгородныхъ селеніяхъ "обучались грамот у разночинцевъ, мъщанъ, дьячковъ, даже у отставныхъ канцеляристовъ, а также у раскольниковъ, которые по преимуществу составляли сельскихъ грамотвевъ; происходило все это безъ всякаго наблюденія м'естнаго начальства", а во многихъ деревняхъ, вмъсто посылки детей въ волостныя школы, крестьяне "предпочитали нанимать ходячихъ учителей, преимущественно изъ отставныхъ солдать, которые и занимались обученіемъ дътей по недъльно, по очереди" \*). Относительно удѣльныхъ крестьянъ, къ концу разсматриваемаго періода также стали появляться извъстія, что въ промышленныхъ и торговыхъ селахъ крестьяне стали отдавать дътей своихъ на выучку "разнаго званія грамотнымъ людямъ":безсрочно-отпускнымъ солдатамъ, ветеринарнымъ ученикамъ, причетникамъ, калъкамъ и т. д.; многіе изъ этихъ учителей "могли лишь читать, а писать и сами не умѣли" \*\*). Наконецъ и среди наиболѣе угнетенныхъ помѣщичьихъ крѣпостныхъ крестьянъ наблюдалось такое же явленіе. Изъ отвътовъ тульскихъ помъщиковъ оказывается, что отзывы о деятельномъ участіи владъльцевъ въ дълъ народнаго образованія значительно ріже отзывовь о просвътительныхъ заботахъ со стороны самихъ крестьянъ. Грамотность проникала въ ихъ среду всеспособами: отдачей возможными крестьянами детей своихъ "для обученія къ разнымъ лицамъ", черезъ духовенство, "другь оть друга", черезъ дворовыхъ, во время обученія ремесламъ и мастерствамъ. Въ одномъ отвътъ констатируется, что крестьяне съ каждымъ годомъ проявляють болве желанія къ грамотности \*).

Что касается частной иниціативы со стороны интеллигентнаго общества, то при николаевскомъ режимъ она, конечно, не имѣла никакой возможности проявиться въ скольконибудь замътной формъ, а кръпостническое большинство правящихъ круговъ, разумъется, могло относиться къ ней только враждебно. Слѣдуеть впрочемъ отмѣтить, что въ тридцатыхъ годахъ въ петербургскомъ Вольномъ Экономическомъ обществъ заходила ръчь объ учрежденіи въ обществъ особаго отдъла по народному образованію и происходившія по этому поводу собранія безпокоили правительство. Проекть этоть однако остался въ то время безъ осуществленія. Въ московскомъ обществъ сельскаго хозяйства также возникъ однородный вопросъ и въ 1845 г. здёсь быль учреждень ко-

<sup>\*)</sup> Историч. обозр. 50 л. дѣят. мин. государственныхъ имущ. Ч. П, стр. 51, 52.

<sup>\*\*)</sup> Исторія удъловъ, т. II, стр. 373—398.

<sup>•)</sup> Помъщики и грамотн, крестьянъ. "Р. Мыслъ". 1904 г., 3.

митеть для распространенія церковной грамотности между крестьянами въ помъщичьихъ имъніяхъ. Въ Ригѣ въ 1827 г. возникло латышское литературное общество, въ задачи котораго входило также "распространение лучшаго и основательнъйшаго знанія латышскаго языка" и "споспътествование умственному образованію и нравственному просвъщенію латышскаго народа". Въ высшей степени характерна судьба возникшаго въ 1847 г. проекта компаніи на акціяхъ для изданія и сбыта книгъ въ Россіи. Согласно съ мнъніемъ Уварова, комитеть министровъ призналъ, что разрѣшеніе этой комиссіи неудобно, такъ какъ для своихъ выгодъ она займется "изданіемъ романовъ, т.-е. такихъ книгъ, размножение которыхъ совсъмъ не соотвътствуетъ видамъ правительства, а затъмъ, располагая большимъ капиталомъ, компанія создаєть себѣ монополію въ книжномъ дълъ". Николай положилъ резолюцію: "самое вздорное предложение и комитеть очень правильно рѣшилъ" \*).

17. Народное образованіе на окраинах во второй четверти выка. Правительственная система, подобная систем'в николаевскаго времени, разум'вется, должна была оставить глубокій сл'вдъ на положеніи народнаго образованія различных окраинъ государства и въ сред'в не-великорусскаго и не-православнаго населенія. Какого рода должень быль быть этотъ сл'вдъ—легко заключить изъ всего, что уже изло-

жено выше. Одной изъ характерныхъ и общихъ для различныхъ окраинъ мфръ того времени является подчинение управлений учебными округами на окраинахъ высшей мъстной администраціи. Управленіе нѣкоторыми учебными округами прямо поручено было мъстнымъ генералъ-губернаторамъ, а въ 1838 г. состоялось повельніе, чтобы начальства учебныхъ округовъ по всъмъ дъламъ, входящимъ въ кругъ власти главныхъ мъстныхъ начальствъ, "оказывали имъ всякое содъйствіе и не останавливались въ исполненіи мірь по полицейской части, предписанныхъ этими начальствами" \*).

Западный край. По отношенію къ западнымъ губерніямъ задача министерства народнаго просвъщенія сводилась къ тому, какъ выражается его офиціальный историкъ, чтобы "искоренить господствующій "духъ полонизма" и распространить на нихъ общегосударственную учебную систему". Въ 1829 г. на бълорусскія губерніи распространенъ общій уставъ 1828 г., при чемъ было однако же разрѣшено имъть въ уъздныхъ училищахъ учителей польскаго языка и словесности и предписано увеличить число русскихъ приходскихъ училищъ, содержимыхъ на счетъ казны. Возстаніе 1830—1831 гг. побудило правительство къ болве энергичнымъ мърамъ въ томъ же направленіи, и въ 1831 г. министерству было повелѣно относительно сѣверо-и югогуберній "приложить западныхъ всевозможное стараніе къ скорфй-

<sup>\*)</sup> Историч. обзоръ дъят. комит. министровъ, т. II, ч. 2, стр. 258.

<sup>\*)</sup> Рождественскій, стр. 241.

шему исполненію им'вющихся предположеній о постепенномъ уничтоженіи духовныхъ училищъ римско-католическихъ монастыряхъ и о преподаваніи на русскомъ языкъ наукъ въ долженствующихъ замънить оныя свётскихъ училищахъ, имѣя постоянно цѣлью направленіе публичнаго воспитанія къ сближенію тамошнихъ жителей съ природными россіянами". Въ слѣдующемъ же году министру просвъщенія снова сообщается "о принятіи мъръ насчеть усиленія русскаго языка въ училищахъ западныхъ губерніи". Въ юго-западномъ крав всв училища во время возстанія перестали функціонировать; въ 1831 г. посл'вдоваль указь объ ихъ закрытіи и возстановляться они стали только въ слъдующіе три года. Въ 1832 г. католическія приходскія училища вольнской и подольской губерній повельно было закрыть, а вмъсто нихъ открыть училища при православныхъ приходскихъ церквахъ, "ибо симъ только средствомъ" правительство разсчитывало "тамошній нижній классь народа исторгнуть изъ рукъ духовенства западной церкви". Въ извъстной запискъ Уварова (1843 г.) говорится, что въ борьбѣ русскаго и польскаго начала въ западныхъ губерніяхъ министерство должно идти "среднимъ путемъ между двухъ крайнихъ мнъній, равно одностороннихъ и опасныхъ", съ цълью достигнуть "умственнаго сліянія враждебныхъ началъ съ надлежащимъ перевъсомъ русскаго", помня, что "сліяніе политическое не можеть имъть другого начала, кромъ сліянія моральнаго и умственнаго". По мнънію министерства, въ этомъ

краж "образование юношества было устроено не въ видахъ общей государственной пользы, но подъ вліяніемъ мѣстныхъ страстей и предразсудковъ" и "первою обязанностью министерства явилось полное и коренное преобразование всего существующаго въ томъ крав по учебной части". Въ крайне характерномъ всеподданнъйшемъ докладъ 1835 г. министръ изложиль вполнъ продуманную систему действій для върнаго достиженія цъли; онъ считаль необходимымь "возстановить" въ западномъ крав систему учебныхъ заведеній "въ духѣ русскомъ, хотя большею частью подъ наружностью прежнихъ наименованій", дабы не испугать съ перваго пріема умы, ослѣпленные заблужденіями продолжительными и недавними, и прежде всего овладъть довъренностью того края въ учрежденіи сихъ училищъ, слѣдуя твердому плану, снисходить на первый случай къ тъмъ мъстнымъ требованіямъ, кои не явно противны сему плану, а между тъмъ вводить непреклонно въ духъ и формахъ преподаванія тъ главныя условія, кои прямо относятся къ имъющейся въ виду цъли" и "перенести центръ учебной системы въ Россію". Первой задачей министерства было устранить оть народнаго образованія католическое духовенство, но рѣшено было съ этимъ "не спѣшить", какъ выразился офиціальный историкъ министерства, "велѣдствіе скудости денежныхъ средствъ и недостатка въ русскихъ учителяхъ". Въ 1839 г. въ крав введены были 4 должности губернскихъ смотрителей приходскихъ училищъ. Главныя законодательныя мъры относительно приходскихъ училищъ въ край состоять въ следующемъ. Въ 1833 г. въ губерніяхъ виленской, гродненской и минской разръшено было устраивать на средства училищныхъ фундушей и мѣстныхъ обществъ приходскія училища по уставу 1828 г., но съ преподаваніемъ польскаго и жмудскаго языковъ и католическаго въроученія и ръшено учредить витебскую учительскую семинарію. Въ 1834 г. общему уставу 1828 г. подчинены увздныя училища края. Въ 1845 г. введены были правила для приходскихъ училищъ юго-западнаго края, которыя также должны были подчиняться уставу 1828 г. и устраиваться на мъстныя средства. Были приняты всё мёры, чтобы постепенно прекратить преподаваніе польскаго языка въ училищахъ всъхъ 9 западныхъ губерній, что и было достигнуто къ концу 30-хъ годовъ; параллельно съ этимъ шло усиленіе преподаванія русскаго языка. Цёлый рядъ мёръ быль также принять для подавленія въ краж домашняго воспитанія—этого "в фрнаго союзника мъстныхъ предразсудковъ", по признанію гр. Уварова. Уже въ 1838 г. этотъ министръ Николая считалъ свою задачу достигнутой и писаль, что "поле сраженія, по собственному сознанію враговъ, остается въ рукахъ правительства". Въ запискъ 1843 г. онъ въ приподнятомъ, торжественномъ тонъ писалъ Николаю: "по прошествіи 10 л'ять, Ваше Величество имфете отъ Днъпра до Нъмана полный рядъ заведеній для воспитанія туземнаго юношества... Въ сихъ училищахъ, съ твердостью, но безъ

угрозъ и безъ преслъдованія не выказывая даже безъ нужды направленія имъ даннаго, образованіе поколѣнія молодого обезпечено. сколько дано человъческому уму предусмотръть будущее. Языкъ русскій, этоть двигатель русской народности, получиль въ томъ крав неоспоримое первенство. Тамъ, гдъ его звуки за 10 лъть были чужды и ненавистны, онъ изучается любовью, съ радушіемъ, съ успъхами необыкновенными. Изъ рукъ духовенства, закоснѣлаго въ политическихъ заблужденіяхъ, воспитаніе невидимо, нечувствительно перешло въ руки наставниковъ, избираемыхъ правительствомъ и дѣйствующихъ по его указаніямъ; даже частное воспитание почти исчезло оть того только, что вновь учрежденныя училища лучше прежнихъ" \*). Насколько эти слова соотвѣтствовали дѣйствительному положенію народнаго образованія въ крав и отношенію населенія къ новому порядку можеть дать представленіе хотя бы слѣдующій отзывъ одного изъ двятелей этого порядка. Наблюдая "ненадежное политическое настроеніе учащейся молодежи" онъ выражалъ убъжденіе, "что не въ училищахъ почерпается этотъ духъ, но въ домахъ родительскихъ, и что въ семъ отношеніи сами отцы развращають д'втей, стараясь искоренить изъ нихъ чувство, наставниками внушаемыя" \*\*). Дѣйствительно, учебныя заведенія были "завоеваны" николаевскимъ правительствомъ и "врагъ" — населеніе,

<sup>\*)</sup> Стр. 46.

<sup>\*\*)</sup> Рождественскій, стр. 303.

которому должны были они служить—быль побъжденъ. Но вмъстъ съ тъмъ была порвана всякая внутренняя связь населенія съ этими казенными школами, и вся система офиціальнаго народнаго образованія западнаго края была пропитана началами политическаго, національнаго и религіознаго угнетенія мъстнаго населенія.

Прибалтійскій край. По отношенію къ народному образованію въ прибалтійскомъ краѣ, министерство, отнюдь не упуская изъ виду своей конечной цёли, избрало нъсколько другую политику, сущность которой изложена министромъ въ его докладъ 1838 г. и запискъ 1843 г. Въ то время, какъ въ западномъ крав "мвры министерства были обширны и рѣшительны", "въ нѣмецкихъ губерніяхъ, напротивъ, необходима большая осмотрительность, некоторое даже снисхожденіе къ предразсудкамъ, вкоренившимся съ давнихъ лътъ въ томъ крав". Вскрывая затвмъ съ полной откровенностью причины такого различнаго отношенія, Уваровъ указываетъ, что въ этомъ краф "политическая върность сопутствуеть политическимъ предразсудкамъ", а "чувство преданности законному государю большею частью покрываеть, такъ сказать, странности обветшалыхъ понятій". Въ заключеніе онъ констатируеть, что "нъмцевъ налету схватить нельзя; противъ нихъ надобно вести, такъ сказать, осаду; они сдадутся, но не вдругъ". Главныя перипетіи этой "осады" заключались въ слъдующемъ. Уже въ 1833 г. былъ готовъ проекть измененій въ положеніи училищъ дерптскаго университета, но быль отложень, такъ какъ для этого требовалась ежегодная прибавка изъ казны 80 тыс. руб., а министръ финансовъ призналъ "увеличеніе расходовъ по министерству народнаго просвищения крайне затруднительнымъ для госуд. казначейства". Въ 1835 г. министръ изложиль государю выработанный имъ общій планъ преобразованій школьнагод влавъ этомъ крав, которыя должны были начаться съряда частныхъ мфръ къ усиленію русскаго языка въ учебныхъ заведеніяхъ, чтобы такимъ образомъ "приготовить всѣ стихіи", необходимыя для преобразованія. Весь планъ рѣшено было оставить "негласнымъ". Въ 1836 г. утвержденъ новый, также гласный" докладъ Уварова, которымъ рѣшено совершенно отдѣлить училища "оть въдомства и вліянія университета и вручить управленіе оными попечителю", "усилить всѣми возможными средствами обучение въ училищахъ русскому языку" и постановить строгимъ правиломъ, чтобы по истеченіи 3 літь никто изъ уроженцевъ остзейскихъ губерній не быль опредыляемь учителемь, если не будеть способень преподавать свой предметь на русскомъ языкъ". Объ исполненіи всъхъ этихъ мъръ министру было предоставлено объявлять попечителю "постепенно", что и было имъ исполнено въ 1837 г. Въ следующемъ году последовалъ новый докладъ министра въ томъ же духв, который произвель въ краф чрезвычайное впечатльніе и побудиль бывшаго ректора, академика Паррота, отправить государю личное письмо, въ которомъ онъ возражаль противъ вевхъ основныхъ положеній министерскаго доклада и писаль, что "русскій языкь проникнеть самъ собою въ образованные классы балтійскаго народа, но медленно и соразмърно успъху науки и литературы въ Россіи", что "насильственныя мъры могуть лишь замедлить наступленіе этой эпохи" \*). Это письмо, разумъется, осталось безрезультатнымъ, и правительство продолжало принимать все новыя и новыя міры, клонившіяся къ "сближенію м'єтныхъ порядковъ съ общегосударственною учебною системой" и къ насильственному водворенію въ учебныхъ заведеніяхъ русскаго языка. Мфры эти продолжались даже послъ доклада самого министра въ 1848 г., въ которомъ высказано, что все, что слъдовало сдълать въ пользу развитія русскаго языка въ остзейскомъ крав, сдвлано съ успвхомъ несомнъннымъ и что всякая дальнъйшая въ настоящее время принудительная мѣра принесла бы болъе вреда, чъмъ пользы". Насколько дъйствительно были велики эти успъхи, показываетъ относящійся къ тому же году отзывъ м'єстнаго генералъ-губернатора, указывавшаго на "крайне недостаточное знаніе русскаго языка всфми состояніями остзейскаго края" и даже нъкоторыми учителями этого языка.

Въ 1840 г. министерство учредило здѣсь около 100 школъ для православнаго населенія, которыя были затѣмъ переданы духовенству и влачили самое жалкое существованіе.

И. Польское. Учебная часть ц. Польскаго была присоединена къ въдомству министерства народнаго просвъщенія указомъ 1839 г., а въ слѣдующемъ году издано положеніе о варшавскомъ учебномъ округъ, въ устройств котораго оть прежней самостоятельной организаціи въ царствъ учебнаго дъла остались нъкоторыя особенности. Между прочимъ, попечителю округа предоставлено "во всвхъ особенныхъ и нетерпящихъ отлагательства случаяхъ" получать отъ намъстника "разръщенія и приказанія къ немедленному исполненію". Намѣчая задачи правительства по преобразованію учебной системы края, министръ Уваровъ находилъ необходимыми "осторожность" и "безпристрастность" и остановился на "средней стезь", которая "лежить между двумя крайностями: между ультра - русскимъ, понятнымъ, но безплоднымъ и безполезнымъ чувствомъ явнаго презрѣнія къ народу, имѣвшему доселъ мало правъ на наше сочувствіе, и между ультра-европейскою наклонностью сдёлаться въ глазахъ этого народа предметомъ слѣпого энтузіазма" \*). По отношенію къ низшимъ училищамъ въ то время дъйствовалъ уставъ 1834 г., при составленіи котораго быль уже принять въ руководство общій уставъ 1828 г., но на особую комиссію былъ возложенъ пересмотръ этого закона. Въ основу новаго устава, появившагося въ 1840 году, также былъ положенъ уставъ 1828 г. и въ отступленіе отъ него допущены только "самыя необходимыя, по

<sup>\*)</sup> Пътуховъ, И. Юрьевскій университеть, стр. 431.

<sup>\*)</sup> Рождественскій, стр. 310.

мѣстнымъ обстоятельствамъ, измѣненія". По этому уставу начальныя училища учреждаются средства помѣщиковъ, городскихъ и сельскихъ обществъ, "съ участіемъ казны, принимающей на себя въ семъ случав не свыше одной трети издержекъ". Особыя правила изданы для воскресно-ремесленныхъ школь, учреждаемыхь въ колоніяхъ и мануфактурныхъ городахъ. Для частныхъ учебныхъ заведеній и домашняго обученія въ 1841 г. издано особое положение, основанное "на точныхъ началахъ узаконеній, введенныхъ по сей части въ имперіи". Въ 1842 г. издано положение о варшавскихъ педагогическихъ курсахъ для приготовленія учителей обводовыхъ (уъздныхъ) училищъ, а въ следующемъ году преобразованъ учрежденный еще въ 1805 г. институть первоначальныхь учителей. Особому комитету поручено разсмотръть, "какія изъ учебныхъ книгь имперіи могуть быть введены въ учебныя заведенія царства безъ измъненій и какія съ перемънами по недостаточному знанію русскаго языка учениками низшихъ классовъ, съ тъмъ, чтобы послъдняя мъра была только временная, впредь до открытія возможности усвоить тъмъ заведеніямъ всѣ учебныя книги имперіи".

Главнымъ средствомъ "къ желаемому сліянію двухъ противоположныхъ стихій, разумѣется, считалось распространеніе русскаго языка, но Уваровъ не скрывалъ всей трудности этого дѣла и въ докладѣ 1839 г. писалъ, что "мѣры, которыя дотолѣ принимались, мало соотвѣтствовали цѣли, потому что слишкомъ

ръзко и преждевременно обнаруживали виды правительства. Въ политическомъ смыслѣ языкъ можно уподобить оружію, которое должно нанести рану рукъ, неопытно имъ владъющей. Въ бывшихъ польскихъ даже остзейскихъ губерніяхъ можно, не запинаясь, сказать русскимъ подданнымъ: учитесь по-русски. Въ царствъ введеніе языка русскаго требуеть другихъ условій". Министръ разсчитывалъ "нечувствительно" поселить въ умахъ польскаго юношества "уваженіе къ первенству Россіи между славянскими племенами, которое должно непринужденно и мало-по-малу перемънить до корня всъ ихъ понятія". Очень характеренъ эпизодъ, происшедшій на этой почвѣ въ 1840 г. и имъвшій значеніе для системы народнаго образованія во всей странъ. Гр. Гуровскій, въ видъ переходной мфры къ замфиф въ преподаваніи польскаго языка русскимъ, предложилъ ввести церковнославянскій языкъ, на что послѣдовала резолюція Николая: "согласенъ: во всякомъ случав введеніе славянскаго языка вмъсто половины часовъ латинскаго нахожу весьма полезнымъ вездъ". На этомъ основаніи славянскій языкъ быль введень въ два высшихъ класса обводовыхъ училищъ (1840 г.) и предписано было учителями русскаго языка принимать въ нихъ только лицъ, могущихъ преподавать славянскій языкъ (1841 г.). Мъра эта просуществовала однако только до 1837 г. При последующихъ законодательныхъ мърахъ по учебному дълу въ царствъ Польскомъ, состоявшихся въ 1845—1851 гг., обучение въ пер-

было училищахъ воначальныхъ оставлено на прежнемъ положении. Впрочемъ въ докладъ 1851 г. министръ Ширинскій-Шахматовъ выразился, что эти школы "едва ли не получили слишкомъ общирнаго развитія, потому что обученіе въ нихъ обязательно, между тъмъ какъ многія общины еще не чувствують въ томъ надобности"; въ виду этого ръшено было освободить населеніе оть обязательнаго обученія и общины, не желающія им'ть школы, освобождать отъ училищной складки. Упомянемъ еще о двухъ характерныхъ частныхъ мфрахъ: въ 1846 году послъдовало запрещение уроженцамъ западно-русскихъ губерній обучаться въ казенныхъ и частныхъ учебныхъ заведеніяхъ варшавскаго округа, а въ 1852 г. уроженцамъ этого округа разрѣшено поступать въ увздныя училища имперіи съ дозволенія попечителя. Такимъ образомъ, созданы были заставы, искусственно разобщавшія порядки, вводимые правительствомъ въ различныхъ мъстностяхъ и имъвшіе общей цёлью, хотя и разными пріемами, "нечувствительно" привести все и всвхъ къ одному знаменателю. Насколько это стремленіе къ "нечувствительности" дѣйствительно достигало цъли, видно хотя бы изъ того, что уже съ начала сороковыхъ годовъ среди польской учащейся молодежи были обнаружены политическая пропаганда и броженіе.

Сибирь. На училища въ Сибири былъ съ самаго начала распространенъ общій уставъ 1828 г., но съ весьма существенными административными исключеніями. На этой да-

лекой окраинъ училища были изъяты изъ въдънія казанскаго университета, учрежденная для нихъ ранве должность постояннаго визитатора была упразднена и училища были подчинены "начальству тамошнихъ гражданскихъ губернаторовъ, которые должны состоять по сей части въ непосредственномъ отношени къ министру народнаго просвъщенія, какъ попечители учебныхъ округовъ". Впослъдствіи (1836 и 1840 гг.) сибирскія училища были кром' того подчинены генераль - губернаторамъ Западной и Восточной Сибири, которые играли по отношеню къ нимъ роль попечителей учебныхъ округовъ.

Кавказъ. По отношению къ училищамъ на Кавказъ уставъ 1828 г. получилъ лишь частичное примененіе и въ 1829 г. издано спеціальное Положение о закавказскихъ училищахъ, по которому было учреждено въ крав 20 двухклассныхъ увздныхъ училищъ "для дѣтей всякаго свободнаго состоянія", съ курсомъ, приближающимся къ курсу приходскихъ училищъ по уставу 1828 г.; на содержаніе училищъ были ассигнованы средства по штату. Всёми училищами Закавказья на правахъ попечителя управляль главноуправляющій Грузіей. Указомъ 1835 г. въ увздныхъ училищахъ положено было преподавать мъстные языки. Въ 1848 г. былъ образованъ кавказскій учебный округь и увзднымъ училищамъ поставлена спеціальная пъль: готовить "дътей недостаточныхъ дворянъ и чиновниковъ для государственной службы въ низшихъ управленіяхъ". Въ Положеніи 1848 г. впервые говорится объ от-

крытін въ краж приходекихъ училищъ, которыя по общему правилу должны содержаться на мъстныя средства, и учреждаются по мъръ надобности для одного только христіанскаго населенія, всякій разъ не иначе, какъ съ разръшенія намъстника кавказскаго. Частные пансіоны и школы грамоты разрѣшено заводить въ округѣ на общихъ основаніяхъ. Въ 1850 г. нам'єстнику предоставлено разрѣшать въ краѣ открытіе мусульманскихъ училищъ на тъхъ основаніяхъ, на которыхъ въ 1847 и 1848 гг. были открыты первыя два такія училища при мечетяхъ аліева и омарова ученія; эти училища подчинены намфетнику, который назначаеть для нихъ попечителя изъ русскихъ чиновниковъ, и находятся въ непосредственномъ въдъніи мусульманскаго духовенства. Въ 1853 г. было издано новое Положение о Кавказскомъ учебномъ округъ, имъвшее цълью "постепенно ввести на Кавказъ и за Кавказомъ ту же систему народнаго просвъщенія, которая существуеть въ прочихъ частяхъ государства".

Евреи. Чтобы покончить со всеми главными чертами школьной системы николаевскаго правительства намъ остается еще сказать нъсколько словъ о томъ, что было имъ сдѣлано въ дѣлѣ образованія еврейскаго народа. Общими законами о евреяхъ 1804 и 1835 гг. для обученія евреевъ въ государственныхъ школахъ не было введено никакихъ ограниченій, а еврейскимъ обществамъ предоставлено было на общемъ основаніи заводить свои школы, но съ условіемъ преподаванія въ нихъ рускаго языка. Однако, вскоръ

последоваль рядь мерь (1841, 1842) и 1844 гг.), создавшихъ новую систему въ дълъ образованія евреевъ и имъвшихъ главной цълью "постепенное сближение евреевъ христіанскимъ народонаселеніемъ и искорененіе суевърія и вредныхъ предразсудковъ, внушаемыхъ ученіемъ талмуда". Взамѣнъ общихъ и частныхъ училищъ, "руководимыхъ фанатичными раввинами и подлежавшихъ постепенному закрытію", учреждены были казенныя еврейскія училища двухъ разрядовъ, соотвътствующія приходскимъ и увзднымъ училищамъ. Всѣ еврейскія учебныя заведенія и домашнее обученіе евреевъ подчинены министерству народнаго просвъщенія и для завъдыванія ими учреждены особыя временныя губернскія и ужздныя комиссіи, состоящія подъ предсъдательствомъ губернскихъ директоровъ училищъ. Начальниками веѣхъ училищъ и преподавателями общихъ предметовъ назначаются христіане. Частныя школы и домашніе учителя поставлены подъ строгій контроль мъстнаго учебнаго начальства. Для содержанія казенныхъ училищъ съ 1845 г. возстановленъ спеціальный свічной сборь съ еврейскаго населенія. Слѣдуеть упомянуть, что всёми этими мёрами не было однако затронуто право евреевъ обучаться въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ.

18. Статистика народнаю образованія во второй четверти выка. Обратимся теперь къ имѣющимся статистическимъ даннымъ, характеризующимъ движеніе народнаго обравованія во второй четверти вѣка, имѣя, конечно, въ виду крайнюю

недоброкачественность этихъ цифръ. Здъсь намъ прежде всего необходимо упомянуть, что къ разсматриваемой эпохѣ принадлежить первое правительственное обследование положенія дёла образованія въ странё по всёмъ вёдомствамъ и разрядамъ учебныхъ заведеній. Вызвано оно было появленіемъ въ заграничной печати крайне нелестныхъ отзывовъ о состояніи народнаго образованія въ Россіи, и Уваровъ рѣшилъ опровергнуть эти свъдънія. Министерство народнаго просвъщенія собрало свёдёнія оть всёхъ другихъ министерствъ и отдъльныхъ управленій и въ результать появилась книга, изданная на французскомъ языкъ отъ имени Крузенштерна \*), со свъдъніями, относящимися къ 1836 г. Цифры этого изданія въ высшей степени недостовърны. Достаточно сказать, что авторъ позволяеть себъ, не имъя ровно никакихъ для этого данныхъ, исчислять общее число учащихся по сословіямъ и приходить къ выводу, что въ духовномъ сословіи 1 учащійся приходится на 4 взрослыхъ ("это единственная пропорція не только для Россіи, но, можеть быть, и для цёлаго міра"), въ дворянствъ — 1 на 5 ("всъ дъти безъ исключенія получають тщательное воспитаніе"), въ классъ чиновниковъ и военныхъ-1 на 7; среди ку-"просвѣщеніе печескаго сословія сильно пошло впередъ" и учится 1/7 часть, среди жителей городовъ и мъстечекъ "на 4 семьи или на 20

человъкъ учится одинъ хотя чемунибудь"; изъ крестьянъ "учится 1 на 15 человѣкъ". Такимъ образомъ, получается общее число учащихся 1.058.000 душъ (изъ нихъ 597.424 душъ учащихся дома), т.-е. въ среднемъ для Россіи получается 1 учащійся на 48 жителей. О положеніи школьнаго образованія эта книга даеть такія данныя: всёхъ учебныхъ заведеній 3.988, изъ которыхъ содержатся государствомъ 2.851 съ 460.576 учащимися и государственнымъ расходомъ по ихъ содержанію около 29 м. р. Изъ этого общаго числа на въдомство министерства народнаго просвъщенія приходится 1.681 учебн. заведеній съ 85.707 учащимися и около  $7^{1}/_{2}$  м. р. государственнаго расхода. Все это даетъ автору основаніе высокопарно и торжественно разглагольствовать о томъ, что "Россія дълаеть гигантскіе успѣхи, которые стремятся поставить ее въ недалекомъ будущемъ въ ряду наиболъе просвъщенныхъ народовъ", что "этими успъхами она обязана просвъщеннымъ и отеческимъ взглядамъ своего правительства" и что "никогда раньше воспитаніе юношества въ Россіи не велось въ такомъ соотвътстви съ ея нуждами, съ духомъ народовъ, обитающихъ ее, и съ тъмъ особымъ положеніемъ, которое она занимаеть въ средъ европейскихъ государствъ". Министръ въ своемъ всеподданъйшемъ отчетъ также не преминулъ указать на этоть трудъ и заявить, что "отечество наше, не взирая на малолюдность значительныхъ пространствъ, препятствующихъ учрежденію училищъ, ина кочевую жизнь многихъ племенъ, для которыхъ

<sup>\*)</sup> Précis du systême, des progrès et de l'état de l'instruction publique en Russie. Redigé d'après des documents officiels, par A. Krusenstern, chambellenn de S. m. L'empereur de Russie. Varsowie 1837.

осѣдлость должна предшествовать образованію, занимаеть и въ статистическомъ отношеніи къ массѣ народнаго просвѣщенія не послѣдніе мѣсто въ ряду европейскихъ державъ".

Въ 1856 году былъ произведенъ другой подсчеть начальныхъ училищъ всъхъ въдомствъ \*), при чемъ оказалось, что во всей имперіи, безъ ц. польскаго, при населеніи около 64 м. д. было 8.227 низшихъ училищъ съ 450.002 учащимися; на каждую губернію или область приходилось среднимъ числомъ по 126-127 училищъ, по 6.923 учащихся; на каждое училище приходилось по 55 учащихся, а 1 учащійся приходился на 143 жителя. При этомъ оказалось, что "большая часть учебныхъ заведеній учреждены въ городахъ; въ увздахъ есть только сельскія школы въ иностранныхъ колоніяхъ и въ поселеніяхъ вѣдомства удъловъ и госуд. имуществъ"; число учащихся въ сельскихъ школахъ не превышало 1/4 общаго итога. По проценту учащихся къ населенію совершенно исключительными оказались туть прибалтійскія губерній, въ которыхъ онъ колебался между  $2,7 \text{ H } 4,6^{\circ}/_{0}$ .

Главнъйшія данныя о развитіи народнаго образованія по отдъльнымъ въдомствамъ сводятся къ слъдующимъ. По министерству народнаго просвъщенія \*\*):

|               | 1830 ı.   |         | 1857 ı. |         |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|
|               | учи-      | уча-    | учи-    | уча-    |
|               | .1111113. | щихся.  | лищъ.   | щихся.  |
| Уфздныя учи-  |           |         |         |         |
| лища и под-   |           |         |         |         |
| ходящія къ    |           |         |         |         |
| нимъ          | 416       | 27      | 463     | 32.403  |
| Начальныя     |           |         |         |         |
| училища       | 718       | 31      | 2.214   | 105.517 |
| Частные пан-  |           |         |         |         |
| сіоны и шко-  |           |         |         |         |
| лы            | 402       | 22      | 818     | 23      |
| Казен. еврей- |           |         |         |         |
| скія учили-   | 1         | 841 1.  |         |         |
| ща            | 6         | 279     | 112     | 3.774   |
| Лицъ, зани-   |           |         |         |         |
| мающихся      |           |         |         |         |
| домашнимъ     | 1         | 1838 ı. |         |         |
| обученіемъ.   | 1111      |         | 1696    |         |

По отчетамъ вѣдомства св. синода \*) число начальныхъ школъ въ 1837 г. было 100; въ 1853 г.—4.820 (съ 98.260 учащимися, изъ которыхъ 10.609 дѣвочекъ); въ 1857 г.—2.270.

По удѣльному вѣдомству числилось въ 1860 г: приказныхъ удѣльныхъ училищъ 243 съ 8.280 учащимися, частныхъ школъ 1.766 съ 23.256 учащимися.

По министерству государственных имуществъ въ 1838 г. числилось 60 училищъ съ 1.880 учащимися, а къ 1866 г.—2.754 сельскихъ приходскихъ школъ съ 121.003 учащимися мальчиками и 16.579 дѣвочками и 3.842 начальныя школы грамотности съ 71.976 учениками и 11.152 ученицами.

Изъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ видно, что среди мальчиковъ и дѣвочекъ образованіе было крайне неравномѣрно: въ церковныхъ школахъ учащіяся дѣвочки составляли около 10% всѣхъ учащихся, а въ школахъ государственныхъ

<sup>\*)</sup> Статистическія таблицы Россійской имперіи за 1856 г. Изд. центр. стат. комитета.

<sup>\*\*)</sup> См. сводъ офиціальныхъ отчетовъ въ книгѣ "Народное образованіе въ Россіи" Г. Фальборка и В. Чарнолускаго. Спб. 1899 г. таблицы.

<sup>\*)</sup> См. тамъ же.

имуществъ-около 13%. По отчету мипистра народнаго просвъщенія 1850 г. въ московскомъ учебномъ округъ дъвочки составляли менъе 7%, въ то время какъ въ Деритскомть округъ - чуть не 30%. Характерно, что даже въ такомъ крупномъ центръ, какъ Казань "вопросъ объ опредъленіи учениковъ въ училища поднять быль въ первый разъ" только въ 1849 году, но "остался открытымъ, не имъя за собою никакихъ послъдствій, и возбужденъ быль вновь только черезъ десять льть " \*). Впрочемъ, на отношение населенія къ вопросу объ образованіи дівочекь, безь сомнінія, оказывала огромное вліяніе общая постановка тогдашней школы. Въ исторіи удёльныхъ школъ находимъ, между прочимъ, очень характерное освъщение этого вопроса. Какъ мы уже видъли, обучение мальчиковъ въ этихъ школахъ носило принудительный характеръ, обучение же дівочекъ было добровольнымъ и стало успѣшно развиваться именно благодаря этому обстоятельству.

Данныя, характеризующія финансовую сторону народнаго образованія, къ сожалѣнію, слишкомъ суммарны, но тѣмъ не менѣе они все же дають общую картину, краски которой, конечно, были бы еще болѣе мрачными, еслибы изъ этихъ общихъ данныхъ были выдѣлены цифры, относящіяся спеціально къ расходамъ на начальное образованіе. По отчетамъ государственнаго контроля, общая картина государственнаго хозяйства въ этой области представляется въ такомъ вид'ь \*) (въ перевод'ь на серебро):

| серебро):      |                    |             |
|----------------|--------------------|-------------|
|                | 832 1.             | 1860 r.     |
| Общая сумма    |                    |             |
| государствен-  |                    |             |
| ныхъ расхо-    |                    |             |
| довъ           | 141.889.640        | 438.239.223 |
| Расходы по ми- |                    |             |
| нистерству     |                    |             |
| нар. просвъ-   |                    |             |
| щенія          | 1.369.155          | 3.495.064   |
| Расходы по св. |                    |             |
| синоду         | 902.390            | 4.766.209   |
| Расходы по вы- |                    |             |
| соч. двору .   | 5.902.436          | 9.595.612   |
| Расходы по во- |                    |             |
| енному и мор-  |                    |             |
| скому мини-    |                    |             |
| стерствамъ.    | <b>59.393.0</b> 80 | 128.796.642 |

Расходы удъльнаго въдомства на школьное дъло достигли въ 1863 г. 853 т. р.

Общая сумма денежныхъ земскихъ повинностей въ -1842 году по всѣмъ губерніямъ кромѣ закавказскаго края опредѣлена была около 6 м. р. и изъ нихъ на народное образованіе не было назначено ни копейки \*\*).

19. Внутреннее состояніе правительственной школы во второй четверти выха. О внутреннемь состояніи народнаго учителя и отношеніи къ дѣлу общей и школьной администраціи во второй четверти столѣтія пришлось бы повторить почти дословно то, что уже сказано по этимъ вспросамъвъпредшествующій періодъ. Ограничимся поэтому лишь очень немногимъ. Офиціальный историкъ школъ удѣльнаго вѣдомства свидѣтельствуеть, что "если обратиться

<sup>\*)</sup> Алексвевъ. Историч. очеркъ казанскихъ городск. начальн. училищъ съ 1806 по 1890 г., стр. 9.

<sup>\*)</sup> См. Статист. Временникъ Росс. имперіи. І. 1866 г.

<sup>\*\*)</sup> Блюхъ. Финансы Россіи, т. І, стр. 235.

къ вопросу о томъ, насколько успъшно шло обучение въ этихъ школахъ и къ какимъ результатамъ оно приводило, то по этому предмету, на основаніи им'єющихся данныхъ, за періодъ времени до 1856 г. сказать что-нибудь положительное затруднительно". Предсъдатель департамента удёловъ, объёхавъ въ 1838 г. удъльныя имънія, призналь, что вопросъ о распространеніи грамотности среди удъльныхъ крестьянъ оставался въ томъ же положеніи, какъ и въ началѣ вѣка—"не извлеченнымъ изъ области умозрѣній, и далекъ отъ того, чтобы превратиться въ дъйствительный животворный фактъ". По относящимся къ тому же времени донесеніямъ управляющихъ увздными конторами, въ приказныхъ удёльныхъ училищахъ преподаваніе велось безъ всякой системы и метода, сплошь и рядомъ обученіе чтенію производилось безъ объясненія прочитаннаго и мальчики, выучивая заданные уроки наизусть, не понимали смысла выученнаго, составлявшаго для большей части учениковъ "совершенную тайну". "Множество мальчиковъ, писаль, напримѣръ, завѣдывавшій вятской конторой, -- не знають самыхъ необходимыхъ молитвъ, не понимають ни одного изъ обрядовъ въры, чужды знанія самыхъ обыкновенныхъ ея правилъ; даже выпускные мальчики не могли рѣшить совершенно простой ариометической задачи и не имъють понятія о письмѣ подъ диктовку" и т. д. Отмѣтимъ характерный фактъ, что лишь въ концъ 50-хъ годовъ въ удъльныя училища вторично были разосланы "необходимые учебники взамънъ

прежнихъ, остававшихся въ училищахъ съ сороковыхъ годовъ безъ возобновленія и пришедшихъ поэтому въ совершенную негодность". Удъльныя школы, разумъется, не представляли собой чего-либо исключительнаго; въ такомъ же положении находились въ эту эпоху и всѣ другія начальныя народныя училища. Очень любопытны свъдънія о положеніи народнаго образованія, представленныя помѣщиками тульской губерніи въ 1858 г. \*) Добрая половина ихъ констатировали полное отсутствіе въ ихъ имфніяхъ грамотныхъ и писали, что "способовъ распространенія грамотности не имфется", "къ распространенію грамотности никакихъ средствъ не нахожу". "способовъ распространенія грамотности никакихъ нътъ, да едва-ли и быть когда могуть" и т. д. Помъщики, очевидно, считали образованіе крестьянъ діломъ для себя совершенно стороннимъ, не касающимся ихъ владъльческихъ обязанностей; обычнымъ отвътомъ было, что "способы распространенія грамотности среди крестьянскихъ дътей предоставляются на волю ихъ родителей". Нѣкоторые сваливали всѣ просвътительныя обязанности на духовенство и причину крестьянскаго невъжества видъли только въ его бездъятельности. Одни признавали грамотность несущественной потребностью для народа; другіе опасались, -йквох сто схи стеренцию вно отр ства (,,времени у крестьянъ для занятій науками нѣтъ"); третьи считали ее прямо вредной ("способа

<sup>\*)</sup> Д. Успенскій. Помѣщики и грамотность крестьянъ. "Р. Мыслъ" 1904 г. 3.

распространенія грамотности, для крестьянь болье вредной, нежели полезной, въ имфніи не существуеть"). Судьба немногихъ грамотныхъ, судя по помѣщичьимъ отвѣтамъ, была обыкновенно крайне тяжела и печальна: въ одномъ имъніи, напримъръ, нашелся лишь одинъ грамотный, онъ же живописецъ, "но очень дурного поведенія"; "если же и были со способностями изъ числа дворовыхъ, то за разные ихъ поступки и худое поведеніе отдавались въ рекруты" и т. д. Изъ общаго числа помъщиковъ лишь очень немногіе считали нужнымъ содъйствовать образованію народа, но болѣе или менње серьезное внимание обращалось на грамотность лишь тогда, когда она соотвътствовала личнымъ интересамъ владъльца (подготовка конторщиковъ и т. д.). Иногда отсутствіе школь объясняется скудостью средствъ, отсутствіемъ учителей, невъжествомъ самихъ крестьянъ; есть единичные отзывы, указывающіе на необходимость "насильнаго принужденія" къ обученію. Въ нѣкоторыхъ отвётахъ заявляется, что развитіе крестьянской грамотности помъщиками будто бы уже имъется въ виду и что вообще дѣло образованія крестьянь обстоить вполнъ благополучно. Въ дъйствительности, однако, на всю губернію оказалось 8 случаевъ устройства помѣщичьихъ школъ, да и тъ были поставлены крайне неудовлетворительно. Такъ, одинь изъ этихъ "просвъщенныхъ" помъщиковъ учредилъ у себя школу, составилъ для нея программу и поручиль обучение за особую плату священнику; расходъ на школу производился  $4^{1}/_{2}$  года, но оказалось,

что все это время въ школѣ учились "одни и тѣ же 10 мальчиковъ", при чемъ "только 4 изъ нихъ могуть порядочно читать и писать, остальные же читають и пишуть весьма плохо", нѣкоторые знають наизусть часословъ и псалтырь, о прочихъ предметахъ программы не имѣють никакого понятія. Помѣщикъ нашелъ, что отъ такой школы въ крестьянахъ только "съ новою силою развилось отвращеніе отъ грамотности", и приказалъ школу закрыть.

Народныя школы того времени отличались не только полнымъ отсутствіемъ сколько-нибудь правильной постановки техники преподаванія, но и крайне жестокими наказаніями. Въ одномъ изъ уже цитированныхъ нами источниковъ находимъ по этому вопросу такую краткую и въ то же время ужасную характеристику этой стороны дѣла въ народной школѣ николаевскаго времени: "съ 1828 года начинается періодъ сѣченія учениковъ безпощаднаго и безпрерывнаго, доводившаго многихъ учащихъ до ожесточенія" \*).

Въ одномъ изъ немногихъ трудовъ, посвященныхъ исторіи народнаго образованія въ Россіи, принадлежащемъ перу вполнѣ компетентнаго въ этомъ отношеніи человѣка, находимъ слѣдующую сжатую, вѣрную и мѣткую характеристику общаго положенія народнаго образованія въ половинѣ вѣка, которую намъ остается только здѣсь повторить: "о школахъ, повидимому, заботились чуть не всѣ вѣдомства,

<sup>\*)</sup> Матеріалы для исторіи учебн. заведеній Черниговской дирекціи. Ц. Кіев. Уч. Окр. 1865 г., стр. 402.

но школы отъ этого не выигрывали ничего... наблюдателями являлись лица, нимало со школьнымъ дъломъ не знакомыя и нисколько имъ не заинтересованныя. "Окружные" и разныхъ видовъ чиновники, больше изъ отставныхъ военныхъ, всего тщательнъе заботились о томъ, чтобы въ школахъ была субординація; наблюдали, чтобы вывъска на школъ съ орломъ была "надлежащаго рисунка" и блистала свъжестью, школа, на случай провзда высшаго начальства, бълилась и книги были бы цёлы, хотя бы лежали не разрёзанными, на ствнахъ разввшивались разныя "правила", которыхъ никто не исполнялъ, "инструкціи", которыми никто не руководился, "расписанія", съ которыми никто не справлялся. Постороннія лица школъ не посъщали, но прівздъ "особы" составляль эпоху и предварялся перепиской и предписаніями объ устроеніи "подобающаго пріема". Училище перерождалось: грязь исчезала, стъны бълились, битыя стекла и сгнившія рамы замынялись новыми, тщательно устранялось все, могущее "оскорбить благородный взоръ посфтителя", ученики "выдалбливали" особые уроки для отвъта, заучивали привътствія и даже стихи... Само собою разумѣется, что обозрѣніе школы было "показное", бъглое; ублаженный посътитель, предложивъ нъсколько вопросовъ ученикамъ, полюбовавшись видомъ училища, выражаль удовольствіе о "благосостояніи его", и затъмъ все оканчивалось "надлежащимъ пріемомъ" сановнаго лица у представителей власти или торговли. Отсюда и объясняется тоть

замъчательный факть, что по отчетамъ училищъ числилось много и считались они "благоустроенными", на самомъ же дълъ школъ было мало, да и тв стояли пусты, многія числились лишь на бумагѣ; обучение въ школахъ шло такъ, что народъ не видълъ отъ него никакой пользы. Частные случаи благоустройства училищъ оставались исключеніями. Господствовавшая "административно - ограничительная" система управленія училищами привела къ тому, что народъ сталъ смотрѣть на школу прямо недоброжелательно. Онъ отвернулся оть чуждой ему "казенной учебы", которая им'ёла цёлью готовить волостныхъ и сельскихъ писарей, столь ненавидимыхъ народомъ, фельдшеровъ и землемърскихъ помощниковъ. Видя повсюдныя ограниченія и ствсненія въ школьномъ двлв, но въ то же время не видя никакого толку оть ученія, направляемаго и руководимаго лицами, ничего въ немъ не знающими, нимало имъ не заинтересованными, народъ сталъ смотръть на школу какъ на какую - то повинность, установленную, въ неизвъстныхъ и непонятныхъ ему видахъ, отъ начальства, для народа совершенно безполезную. Съ общества взыскивались только деньги на содержаніе учителей и училищь, но само общество оть участія въ училищномъ дёлё было совершенно устранено. Оть того общество всячески старалось обойти эту повинность и сборъ на школы приходилось взимать силою. Учителя голодали. Мизерное жалованье ихъ неръдко задерживалось... Учителями народа являлось всякое отребье: изгнанные изъ службы чиновники, недоучки разныхъ учебныхъ заведеній, отставные солдаты, писаря, даже и не слышавшіе про существованіе педагогіи" \*).

Вся эта неприглядная внѣшняя картина школьнаго дёла прикрывала еще болье ужасное внутреннее содержаніе, сущность котораго нашла себъ такое яркое выражение въ произведеніяхъ нашихъ великихъ писателей и гражданъ, бывшихъ живыми свидътелями той эпохи. Въ то время, пишетъ Щедринъ, "и просвъщеніе, и продовольствіе, и народная нравственность, и холера, и сибирская язва, и оспавъ одной горсти было" \*\*). Знаніе, которое признавала та эпоха, "было не знаніе, а составная часть привилегіи, которая проводила жизни ръзкую черту: надъ чертою вначились "люди досужіе, правящіе; подт чертою стояло одно только слово: мужикъ" \*\*\*). Отношеніе къ самому знанію было также далеко неодинаково, и щедринскій градоначальникъ Бородавкинъ весьма убъдительно разсуждаль на ту тему, что "науки бывають разныя; однъ трактують объ удобреніи полей, о построеніи жилищъ человіческихъ и скотскихъ, о воинской доблести и непреоборимой твердости-сіи суть полезныя; другія, напротивъ, трактують о вредномъ франмасонскомъ якобинскомъ вольномысліи, о нфкоторыхъ, якобы природныхъ человъку, понятіяхъ и правахъ, при

въ состояніи съ такой же силой проявить себя въ школъ народной, уже по одному тому, что удъляла ей неизмъримо менъе вниманія. Но была разница здѣсь степени, а не въ типъ и самой сущности системы; потому къ народной школ в съ полнымъ правомъ могуть быть отнесены следующія, пропитанныя глубокой болью и негодованіемъ строки Герцена: "одно изь ужаснвишихь посягательствь прошлаго царствованія состояло въ его настойчивомъ стремленіи сломить отроческую душу. Правительство подстеретало ребенка при первомъ шагъ въ жизнь и развращало...

Безпощадно, систематически вытра-

вляло оно въ нихъ человъческие за-

родыши, отучало ихъ, какъ оть по-

рока, отъ всёхъ людскихъ чувствъ

кромъ покорности. За нарушение

дисциплины оно малолътнихъ на-

казывало такъ, какъ не наказываютъ

въ другихъ странахъ закоренѣлыхъ преступниковъ" \*\*). "Пока умы оста-

вались въ тоскъ и тяжеломъ раз-

думьѣ, не зная, какъ выйти, куда идти, Николай шелъ себѣ съ ту-

пымъ, стихійнымъ упорствомъ, затапливая всё нивы и всё выходы.

Знатокъ своего дъла, онъ съ 1831 г.

воевать съ дътьми: онъ

чемъ касаются даже строенія міра—

сіи суть вредныя \*\*), и не должны

Правда, господствовавшая пра-

вительственная система, съ полной послѣдовательностью проявлявшая-

ся въ высшей и особенно въ сред-

ней и спеціальной школь, была не

быть вовсе допускаемы.

\*) Миропольскій. Школа и государство. Спб. 1883, стр. 101. началъ

<sup>\*\*)</sup> Щедринъ. Сочиненія, т. 8, стр. 261.

<sup>\*\*\*)</sup> Тамъ же, т. 6, стр. 374.

<sup>\*)</sup> Тамъ же, т. 3, стр. 136.

<sup>\*\*)</sup> Колоколъ, 1860 г. № 60.

поняль, что въ ребяческомъ возрасть надобно вытравлять все человъческое, чтобы сдълать върноподданныхъ по образу и подобію своему. Воспитаніе, о которомъ онъ мечталь, сложилось. Простая рѣчь, простое движеніе, считалось такой же дерзостью, преступленіемъ, какъ раскрытая шея, какъ разстегнутый воротникъ. И это избіеніе душъ младенческихъ продолжалось тридцать льть! Отраженный въ каждомъ инспекторъ, директоръ, ректоръ, дядькі — стояль Николай передь мальчикомъ въ школѣ, на улицѣ, въ церкви, даже до нѣкоторой степени въ родительскомъ домъ, стоялъ и смотрълъ на него оловянными глазами безъ любви, и душа ребенка ныла, сохла и боялась, не замътять ли глаза какой-нибудь ростокъ свободной мысли, какое-нибудь человъческое чувство" \*). "Надъ всъмъ царила всепоглощающая долбня... Что же удивительнаго, что такая наука поселяла только отвращеніе въ ученикъ и что онъ скоръе нач-

неть играть въ плевки или продънеть изъ носа въ роть нитку, нежели станетъ учить урокъ! Ученикъ, вступая въ училище изъ-подъ родительскаго крова, скоро чувствоваль, что съ нимъ совершается что - то новое, никогда имъ неиспытанное, какъ будто передъ глазами его опускаются съти одна за другою, въ безконечномъ рядъ и мъщають видѣть предметы ясно; что голова его перестала дъйствовать любовнательно и смъло и сдълалась похожа на какой-то препарать, въ которомъ стоитъ нажать пружинувоть роть раскрывается и начинаеть выкидывать слова, а въ словахъ, удивительно! нътъ мысли, какъ бывало прежде" \*). "Все было проклято въ этой средѣ; все ходило ощупью въ мракъ безнадежности и отчаянья, который окутываль ее. Одни были развращены до мозга костей, другіе придавлены до потери человъческаго образа. Только безсознательность и помогала жить въ такомъ чаду" \*\*).

## ГЛАВА Х.

## Средняя школа.

(М. Н. Коваленскаго.)

I.

## Вопросъ о школаўъ въ комиссіи 1767 г.

Въ екатерининской комиссіи 1767 года—въ той самой комиссіи, гдъ три сословія спорили о правъ

владъть крестьянами, и отъ дворянства, купечества и духовенства по-

<sup>\*)</sup> Колоколъ, 1860 г. № 83.

<sup>\*)</sup> Помяловскій. Полное собраніе сочиненій. Спб. 1902, стр. 341. (Очерки бурсы).

<sup>\*\*)</sup> Щедринъ. Сочиненія, т. 9, стр. 126.

слышался—по выраженію Соловьева-этоть дружный и страшно печальный крикъ "рабовъ!"—въ этой самой комиссіи съ разныхъ сторонъ былъ поднять вопросъ о народномъ образованіи, объ устройствъ школъ. Дворянскіе депутаты требовали новыхъ дворянскихъ школъ, гимназій, корпусовъ, училищъ для дъвицъ. Существующихъ учебныхъ заведеній оказывалось недостаточно; дворяне жаловались, что дёти ихъ "выростають въ невъжествъ и лъности, становятся неспособны къ службъ и вида дворянскаго имъютъ". Дворянамъ были нужны школы, закрытыя для другихъ сословій. Эти школы должны были оплачиваться казной, которая "снабдить ихъ отъ материнской своей щедроты нужнымъ содержаніемъ" идасть воспитанникамъ "провіанть", одежду и "питомство".

Требовали школъ и другія сословія. Депутать оть Симбирска говорилъ о "невѣжествѣ и неученіи", царящихъ въ купеческой средъ, и просиль о школахъ для купеческихъ дътей, гдъ бы обучали ихъ "ариеметикъ, бухгалтеріи, навигаціи и иностраннымъ языкамъ". Однодворцы тоже просили учителей, свътскихъ и духовныхъ, и говорили объ устройствъ "дътскихъ школьныхъ ученій". Они доказывали, что получать образование "не только не слъдуеть никому препятствовать, къ какому бы кто званію ни принадлежаль, если бы только онъ пожелаль имъть просвъщенный разумъ, но еще приложить къ тому особое попеченіе". Нѣкоторые помъщики толковали даже о школахъ для крепостныхь крестьянь; это, можеть быть, "исправить ихъ нравы", "покажеть имъ ихъ долгъ къ Богу, Государю и отечеству" и искоренить ихъ "свиръпство", выражающееся въ убійствъ помъщиковъ.

Никто не возражалъ противъ школь для купечества, для городского сословія. Но школы для земледёльцевъ вызвали возраженія. Депутать отъ Пензы, Степанъ Любавцевъ, выразилъ свое "купеческое мнъніе": "Земледъльцамъ другихъ наукъ, состоянію ихъ не принадлежащихъ, имъть не слъдуетъ, кромъ россійской грамоты; училища (для нихъ) не принесуть никакой пользы, кромъ казеннаго ущерба, и отъ того послъдовать можеть въ земледъліи уменьшеніе, оть чего и въ хлѣбныхъ цѣнахъ уповательно быть возвышенію. — Земледѣльцу та и школа, чтобы обучать дътей съ малолътства хлъбопашеству и прочимъ домовымъ работамъ.—А для употребленія въ наукѣ имѣется весьма довольно другихъ родовъ, по состоянію къ тому приличныхъ".

Противъ школъ для земледѣльцевъ высказывался и обоянскій дворянинъ Глазовъ.

Защитники школъ, напротивъ, доказывали, что просвъщеніе не оторветь земледъльца отъ земледълія, но даже поможеть "распространить оное". Отъ "школьныхъ ученій" "можеть воспослъдовать общественная польза; ученые люди для государственныхъ надобностей и вотчинному правленію завсегда могуть быть способны". Одинъ изъ депутатовъ говориль при этомъ, что онъ и не требуеть "живыхъ и прочихъ и постранныхъ языковъ, а объ

спіенціяхь и думать не имветь намъренія"; но "катехизисъ, напримъръ, такая наука, безъ коей познанія челов вку скотомъ можно быть".

Въ результатъ этихъ споровъ, въ одной изъ 18 подкомиссій большой комиссіи быль выработань проекть организаціи школь — нижнихь и среднихъ и особыхъ школъ для инородцевъ. Среднимъ училищемъ должна быть гимназія; въ ней должны учиться и светскія лица и готовящіеся къ духовному званію; подъ помъщение для гимназіи можно обратить большіе монастыри.

Въ гимназіяхъ учатся дѣти дворянъ и разночинцевъ; но живутъ они при гимназіи отдёльно, въ разныхъ помъщеніяхъ: и въ классъ и за столомъ сажають ихъ порозньдворянъ съ одной стороны, разночинцевъ-съ другой. Во главъ гимназіи долженъ быть ректоръ, назначенный оть университета, и архимандрить, присланный оть синода; сверхъ того, главными директорами будуть губернаторъ и архіерей.

Выли составлены и программы этихъ училищъ. Нижнія школы элементарныя; но въ среднихъ училищахъ-цѣлый ассортименть наукъ; сверхъ обычныхъ въ гимназіи учебныхъ предметовъ и языковъ-2 древнихъ и 2 новъйшихъ, еще: англійскій, еврейскій, философія, метафизика, механика, геодезія, архитектура гражданская и военная, коммерція, политика, юриспруденція и медицина. Все это гимназія должна была имъть у себя и предлагать учащимся; но что кому изъ нихъ изучать, - рѣшалось совѣтомъ гимназіи, а для своекоштныхъ учениковъ-также и ихъ родителями; проходить всю программу не требовалось.

Составляя свои проекты и свои программы, комиссія объ училищахъ черпала матеріалы изъ уставовъ русскихъ учебныхъ заведеній и изъ опыта чужихъ странъ. Въ ней читались положенія объ англійскихъ университетахъ, объ ирландскихъ и прусскихъ школахъ.

Но всв эти работы училищной комиссіи остались, повидимому, неизвъстными Екатеринъ; "не можетъ быть сомненія", говорить гр. Д. Толстой, "что императрица не видъла работь комиссіи и не слыхала о нихъ".

Запросъ на школы, раздавшійся въ екатерининской комиссіи, не дошелъ такимъ образомъ до самой императрицы. Но онъ былъ, этотъ запросъ, быль въ разныхъ слояхъ населенія и порождаль уже школьные проекты и цёлыя программы, выраставшія снизу, изъ самого общества. Посмотримъ, какъ былъ удовлетворенъ сверху этоть просъ.

II.

## Сословная школа XVIII въка.

была сословная школа; только послъднее создание Екатерины, народныя училища, выводять насъ

Вся русская школа XVIII въка изъ этого круга. Сословная рознь, сословная обособленность, царившая въ обществъ, отражалась сильнъйшимъ образомъ и на школъ. Въ академическую гимназію, гдѣ было много дѣтей низкаго, "подлаго" званія, дворяне не отдавали своихъ дѣтей. Въ университетскихъ гимназіяхъ для дворянскихъ дѣтей было свое дворянское отдѣленіе, и благородные съ разночинцами не смѣшивались; они учились врозь, по разнымъ программамъ, ихъ пути расходились. Сухопутный шляхетскій корпусъ, обѣщанный дворянству еще верховниками и учрежденный, затѣмъ, императрицей Анной, былъ исключительно дворянскимъ заведеніемъ.

Чисто сословной была и закрытая, воспитательная школа, созданная Екатериной. Ея Смольный монастырь, основанный въ 1764 г. по образцу французскаго Сенъ - Сира, ръзко распадался на двъ половины-одну для благородныхъ дввицъ и другую—для мъщанскихъ. Екатерина хотвла воспитать новую человъческую породу и воспитывала сразу двѣ породы - дворянскую и мъщанскую. Эти двъ породы ни въ чемъ не смъшивались; ихъ готовили для разныхъ цѣлей и по разнымъ программамъ; весь складъ ихъ жизни былъ совершенно различный. Благороднымъ дѣвицамъ предстояло быть украшеніемъ общества, блистать въ свъть; ихъ брали и ко двору. Сообразно съ этимъ, ихъ обучали французской болтовнъ, музыкъ, танцамъ, внушали имъ правила свътскаго обхожденія и учтивости, культивировали ихъ "остроумныя примъчанія"; чтобы заранье пріучить ихъ къ свѣтской жизни, ихъ вывозили на объды и вечера къ "особамъ"; въ самомъ институтъ устраивали спектакли, балы, балеты. Мъщанокъ воспитывали мъщанками. Ихъ готовили къ совсъмъ иной, скромной долъ. Имъ предстояло выйти замужъ за мъщанина или крестьянина или поступить на мъсто въ дворянскій домъ. Языки и танцы могли имъ пригодиться и въ дворянскомъ домѣ; ихъ учили тому и другому. Но больше всего обучали ихъ "экономіи": уставомъ требовалось, чтобы, при переходъ въ 4-й возрасть, воспитанницы "могли употребляемы быть ко всякимъ женскимъ рукодъліямъ и работамъ, т.-е. шить, ткать, вязать, стряпать, мыть и всю службу экономическую исправлять".

Этой сословной школъ, управляемой "знатными особами-опекунами и за-опекунами", Екатерина поставила воспитательную задачу. Эта школа должна была создать новую человъческую породу. На пути къ этой цъли Екатерина устранила препятствія. Воспитательная школа должна была быть закрытой. Дътей брали въ нее съ самаго юнаго возраста, съ 4, 5, 6 лъть, и не выпускали до 18; никакихъ отпусковъ не полагалось; свиданія съ родителями могли быть только при свидътеляхъ; родители должны были давать подписку, что не возьмуть дътей до срока. Но родители мирились со всёмъ этимъ, и съ долгой разлукой, и съ отсутствіемъ отпусковъ, и давали требуемую подписку: казенная школа давала ихъ дътямъ и воспитаніе, и содержаніе. "провіанть" "оть материнской своей щедроты". И если на первый пріемъ въ Смольный привезли вмѣсто 50-ти дъвицъ-16, то впослъдствіи пришлось расширять пріемъ.

Гимназіи, академическая и университетскія, были школы образовательныя; онъ готовили къ университету и съ этой цѣлью сажали учениковъ за книгу, за какую-нибудь латынь или греческій языкъ. Важнъйшей задачей новой школы, созданной Бецкимъ и Екатериной, было воспитаніе; образовательная залача отодвигалась на планъ. "Не науки и художества умножать, но вкоренять въ сердца добронравіе" — такъ формулировалась эта задача. "Разумъ, науками укращенный", - торжественно развѣнчивался; самъ по себѣ, безъ добродътели, онъ могъ быть даже вреднымъ.

Культурная цённость сословныхъ школъ стояла очень невысоко. Въ этомъ сходились равно вей школы, это была ихъ общая черта. Возьмемъ, напримъръ, шляхетскій корпусь эпохи Анны; онъ выпускалъ кадеть оберъ-офицерскимъ чиномъ. Здѣсь были обязательны только три предмета: законъ Божій, ариометика и военныя экзерциціи. Изъ предметовъ необязательныхъ больше всего процвътали языки и танцы; имъ обучалось всего большее число кадеть. Но исторіи изъ 245 обучалось всего 28 человъкъ, а русскому языку—18. Предметы проходились не цъликомъ, а отдъльные кусочки; одни кончали курсъ, дойдя въ универсальной исторіи до новой, другіе только "до короля Магнуса". Одни имъли "въ математической географіи доброе начало", другіе

знали "пять спеціальныхъ европейскихъ картъ". При Екатеринъ II оказалось, что ни на одномъ изъ пяти возрастовъ, на какіе дѣлился корпусъ, не преподаются почти всѣ науки, положенныя уставомъ для этихъ возрастовъ; однъ-потому, что не было у воспитанниковъ къ нимъ склонности, другія-потому, что недостаточна была подготовка; такъ, исторіи въ 3-мъ возрасть не обучали-, за недовольнымъ знаніемъ географіи", "а для чего прочимъ наукамъ не обучались, самимъ приставникамъ кадетскаго корпуса неизвъстно".

Въ Смольномъ, гдѣ танцмейстеру платили 1100 р. въ годъ, а учителю ариеметики 180 р., учебная часть почти вовсе не существовала. На 20-й годъ существованія института его ревизовала комиссія графа Завадовскаго. Ревизія нашла, что на дворянской половинъ воспитанницы разучивались русской грамоть, если знали ее раньше; отдъльные предметы начинались тогда, когда надо было ихъ кончать; къ ариометикъ приступали на 10-й годъ обученія. На мъщанской половинь были воспитанницы, не умѣвшія подписать свое имя. "Дъвицы, такимъ образомъ пренебреженныя, не изобилують познаніемъ вещей различныхъ". Вообще, по словамъ комиссіи, ревизовавшей Смольный, институтское обученіе "вдыхаеть въ воспитанницъ отъ наукъ отращение и вмъсто просвъщенія разума омрачаеть оный".

### Народная школа Екатерины II и Ялександра I.

нашего героя; оно теряется во мракъ Приказовъ общественнаго призрѣнія. Въ 1775 г. вельно было этимъ приказамъ, только что учрежденнымъ, заводить въ городахъ и селеніяхъ "народныя, элементарныя школы". Учителя за 60 и за 90 рублей въ годъ должны были обучать дътей чтенію, письму, ариеметикъ, катехизису за умфренную плату, бълныхъ же совсъмъ безплатно. семь такихъ школъ было открыто въ столицъ, большею частью при церквахъ; нъсколько школъ возникло въ провинціи. Въ тесные классы набраны дъти, посажены дешевые учителя; обучать ариометикъ взялись штыкъ-юнкеры и сержанты.

Лъть черезъ 10 на мъсто этихъ учителей прислали другихъ; жалованья имъ положили по 100-120 рублей. Элементарныя школы переименовали въ малыя; сдълали ихъ двухклассными. Къ нѣкоторымъ изъ нихъ пристроили еще по два класса, получили 4-классныя главныя училища. Платы и въ твхъ и въ другихъ не брали вовсе. Въ 1783 г. устроили первое главное народное училище въ Петербургъ; въ 1786 г., въ самую годовщину коронаціи, велѣно было открыть еще 25 въ другихъ губерніяхъ. Губернаторы очень вездъ старались, чтобы не опоздать; набирали дътей отовсюду; брали ихъ силой, черезъ полицію, закрывали частные пансіоны, отбирали дътей у нихъ. На ряду съ главными открывались малыя училища.

Темно и скромно происхожденіе | Къ 1801 г. было уже всёхъ учишего героя; оно теряется во мракё | лищъ, главныхъ и малыхъ, 315.

Эти народныя училища, заведенныя при Екатеринь, императоръ Павелъ приказалъ "переименовать въ школы". Александръ I въ 1804 г. даль имь новое устройство. Главное народное училище распалось на составныя части. Два младшихъ класса, составлявшихъ малое училище, раздѣлились на приходское училище и уъздное; первое-одноклассное, ко второму придали новый второй классь. Старшіе классы главнаго училища дополнили сверху новыми двумя классами и въ такомъ видъ назвали губернскими училищами, или гимназіями. Всѣ три училища составляли одинъ рядъ, ведшій снизу вверхъ, "отъ азбуки къ университету". Главное училище не исчезло; оно только удлинялось, два раза давая отростки, и распадалось не на двъ, а на три ступени, примыкавшія вплотную къвысшей школъ. Къ 1808 г. было по всей Россіи 126 уъздныхъ училищъ и 32 гимназіи; къ 1831 г. гимназій было 48. Въ то же время исчезли старыя гимназіи XVIII въка. Казанская университетская гимназія преобразовалась по новому уставу въ 1804 г. Въ то же время старая академическая гимназія совсьмъ закрылась въ 1805 г. Московская университетская сгоръла въ 1812 г.

Новыя училища, возникшія при Екатеринѣ и Александрѣ I, элементарныя, потомъ малыя и главныя, потомъ приходскія, уѣздныя и губернскія, брали дѣтей отовсюду.

екатерининскихъ училищахъ принимали дѣтей всѣхъ званій солдатскихъ, купеческихъ и мъщанскихъ, дътей крестьянъ и приказныхъ, придворныхъ и госпитальныхъ служителей, а рядомъ съ ними-офицерскихъ и дворянскихъ дътей. То же было и при Александрѣ I. Чтобы попасть въ школу, надо было только имъть достаточныя познанія. Даже для крѣпостныхъ крестьянъ не было запрета. Дъти кръпостныхъ, господскихъ людей, дворовыхъ обучались во всъхъ училищахъ, были они и въ гимнавіяхъ. Въ московскомъ главномъ народномъ училищѣ (нынѣшняя 1-я гимназія), при самомъ его открытіи, въ 1786 г. было принято 105 человъкъ, въ томъ числъ 10 дворянскихъ дътей и 60 дворовыхъ и кръпостныхъ; въ 1801 г.-всего 137 чеповъкъ, изъ нихъ 33 дворовыхъ, 29 купеческихъ, 24 мъщанскихъ и 20 дворянскихъ и офицерскихъ. Въ училищахъ новгородской дирекціи при Александрѣ I больше всего было купечества и мъщанства; ихъ дътей считали сотнями—300, 400, 500 человъкъ; дворовыхъ считали десятками—32, 42, 52; дворянъ — еще меньше 19, 12, 21. Въ большемъ числъ или въ меньшемъ, но сходились въ школъ дъти разныхъ званій и всѣхъ сословій.

При Екатеринѣ брали одинаково, въ тѣ же самыя училища, мальчиковъ и дѣвочекъ. Въ первыхъ, элементарныхъ школахъ, на 486 всѣхъ учившихся въ 7 школахъ Петербурга было 40 дѣвочекъ,—около 1/12 всего числа. То же было и въ народныхъ училищахъ, возникавшихъ въ 1783—86 годахъ. За время до конца

стольтія черезъ нихъ прошло по всей Россіи 175 тысячь человѣкъ, и изъ нихъ  $12^{1}/_{9}$  тысячъ женскаго пола, то-есть, 7%, Это измънилось при Александръ І. Уставъ 1804 г. изгналъ женщинъ изъ гимназій и изъ увздныхъ училищъ; для нихъ осталось только одноклассное приходское. То же правило примъняли и къ частнымъ пансіонамъ. Когда въ годъ Отечественной войны дошло до свъдънія министерства, что въ Петербургѣ есть много частныхъ пансіоновъ, "для мужского и женскаго пола вмъстъ учрежденныхъ", особымъ циркуляромъ было велѣно всѣ такіе пансіоны упразднить,— "поелику таковые пансіоны возбраняются уставомъ учебныхъ заведеній".

Но сразу это осуществить не удалось. Дѣвочекъ отдавали и въ приходскія училища и въ пансіоны, но ихъ можно было найти, вмѣстѣ съ мальчиками, и въ уѣздномъ училищѣ и гимназіи. Въ 1808 г. во всѣхъ пансіонахъ училось 3420 дѣвочекъ; въ приходскихъ училищахъ—1482; въ новгородской гимназіи — 3, въ псковской—7, въ могилевской—13; въ витебской — 20 дѣвочекъ. Въ 1820 г. въ уѣздныхъ училищахъ ихъ было 338.

Программа этихъ школъ, училищъ, гимназій становилась все сложнѣй и сложнѣй. Въ элементарныхъ школахъ курсъ ограничивался элементарными предметами да чтеніемъ книги "о должностяхъ человѣка и гражданина". Въ главныхъ училищахъ былъ уже цѣлый рядъ новыхъ предметовъ—исторія, географія, геометрія, механика, физика, естественная исторія и гражданская

архитектура, а для желающихъ итти дальше въ гимназію и университеть еще латинскій языкъ и одинъ изъ новыхъ. Въ училищахъ Александра I программа была еще обширнъй. Ученикамъ приходскаго училища-изъ земледъльцевъ и другихъ состояній—надо было "дать свъдънія, имъ приличныя, дать точныя понятія о явленіяхъ природы и истребить въ нихъ суевърія и предразсудки". Здёсь проходились элементарные предметы и читалась книга "о сельскомъ домоводствъ". Ученикамъ увзднаго училища требовалось "открыть познанія, необходимыя ихъ состоянію и промышленности". Въ программу укладывался чуть не весь курсъ прежнихъ главныхъ училищъ, безъ гражданской архитектуры и механики, но съ технологіей. Ученикамъ гимназіи нужно было сообщить свъдънія, "необхолимыя для благовоспитаннаго человъка". Къ этимъ необходимымъ свъдъніямь были отнесены: исторія, географія, математика, физика, естественная исторія, языки-латинскій, французскій и німецкій (русскій кончался въ увздномъ училищв) и ватьмъ цылый рядъ наукъ университетскихъ-философія съ логикой, этикой, эстетикой, естественнымъ и народнымъ правомъ, статистика и политическая экономія, технологія и коммерческія науки. Вь случав, если найдутся средства, можно было еще вводить танцы, музыку и гимнастику, а если пожелають и съ разръшенія начальства и другіе предметы "размножать". Многопредметность этой программы дълала ее невыполнимой при какихъ угодно условіяхъ. И всю эту колоссальную

программу надо было пройти въ 7 лѣть, а программу одной гимназіи— въ 4 года.

Особенностью народныхъ школъ Екатерины II и Александра I былъ ихъ рѣзко выраженный свѣтскій характеръ. Училища Екатерины не были подчинены духовной власти; никакой архіерей не касался ихъ, и даже законъ Божій преподавался свѣтскимъ лицомъ. По уставу 1804 г. законъ Божій совсѣмъ быль изгнанъ изъ программы гимназій; оставили его лишь въ приходскомъ училищѣ и уѣздномъ.

Всѣ эти школьныя системы Екатерины и Александра І вводились по иноземнымъ образцамъ. Задумавъ устроить народное обучение "оть азбуки до университета", Екатерина обращалась за совътами и къ Дидро, и къ Гримму. Дидро прислалъ ей свой планъ народнаго образованія, съ 8-лътнею среднею школой, ультра-реальной, со словесными науками только съ шестого класса, съ древними языками въ одномъ восьмомъ, и почти совсъмъ безъ закона Божія. Но не этоть планъ легь въ основу народныхъ училищъ Екатерины; планъ Дидро не быль осуществленъ. Но и эти народныя училища строились на западный ладъ.

Ихъ вводила комиссія объ училищахъ графа Завадовскаго и вводила по прусско-австрійскому образцу. Съ этой цѣлью, "для удобнѣйшаго изъясненія", быль приглашенъ ученый иностранецъ, сербъ Янковичь де Миріево, "знающій россійскій языкъ и нашъ православный законъ исповѣдующій". Его рекомендоваль Екатеринѣ Іосифъ ІІ; Янковичь устраиваль такія же шко-

лы въ одномъ изъ округовъ австрійской Венгріи. Когда открылось первое главное училище въ Петербургѣ, Янковичъ былъ назначенъ его директоромъ. Училища и гимназіи Александра I насаждаль тоть же графъ Завадовскій уже въ новомъ званіи министра; только что было учреждено министерство народнаго просвъщенія. Но графъ Завадовскій долженъ былъ служить только ширмой; за его спиной дъйствовали другія лица; направленіе реформы давали либеральные совътники молодого государя, Чарторыйскій, Новосильцевъ и другіе; самъ Завадовскій, по словамъ императора Александра, быль "настоящая овца"; "il est nul et n'est dans le ministère que pour ne pas crier s'il en fût exclû". Творцами устава 1804 г. оказывались либеральные совътники Александра; практическую разработку всвязанных съ реформой вопросовъ выполняли ученые академики — Румовскій, Озерецковскій и Фусь, Каразинь и тоть же Янковичь де Миріево. Эти лица "выносили на своихъ плечахъ всю тяжесть исполнительной работы". Училища и гимназіи Александра I насаждались также по западнымъ образцамъ. На этотъ разъ образцами служили лицеи наполеоновской Франціи и польскія школы, созданныя польской эдукаціонной комиссіей; изъ Польши, между прочимъ, было заимствовано подчинение учебныхъ округовъ университетамъ.

Но съ самаго же своего появленія у насъ этотъ новый цвѣтокъ, выращенный на почвѣ Пруссіи и Австріи, Франціи и Польши, долженъ былъ захирѣть и зачахнуть.

Съ первыхъ же дней своего существованія, народная школа попала въ положение нелюбимой дочери. Ее начали держать въ черномъ тылы и кормили только впроголоды. Уже элементарныя школы Екатерины были лишены казеннаго содержанія и поставлены въ зависимость оть щедроть Приказовъ общественнаго призрѣнія. То же случилось и съ народными училищами Янковича. "Изыскивать" средства для главныхъ училищъ должны были тв же Приказы; но у нихъ самихъ была "скудость средствъ", а на ихъ отвътственности были еще больницы, аптеки и богадъльни, работные и смирительные дома. Содержать малыя училища должны были городскія думы. Казна, дававшая по 100 тысять на одинъ Смольный, ничего не давала народнымъ школамъ. При Александръ I казна стала давать, но давать мало. На 49 гимназій и 405 увздныхъ училищъ положено было отпускать въ годъ около 800 тысячь, по 5-6 тысячь на каждую гимназію и по 1250—1600 руб. на уъздное училище. Это не позволяло свести концы съ концами; а Приказы изыскивали средствъ все меньше и меньше. Приходилось изобрътать чрезвычайныя мфры, находить дополнительные доходы. Еще 1802 г. Янковичъ предложилъ, въ виду "скудости средствъ" Приказовъ, ввести плату за обученіе, чтобы какъ-нибудь покрывать расходы; но тогда это не прошло. Въ 1819 г. пришлось, однако, вводить плату; министерство должно было вводить ее во всѣхъ училищахъ, гдѣ это окажется нужнымъ. Наконецъ, казенная народная школа протянула

руку къ частнымъ благотворителямъ. Министерство приглашало "благомыслящихъ особъ" къ "пожертвованіямъ на народное просвѣщеніе", обѣщало жертвователямъ различныя награды, назначало ихъ въ училища почетными смотрителями.

При такихъ условіяхъ положеніе училищъ было весьма печальное. Не на что было оборудовать училищныя библіотеки, не на что платить достаточное жалованье учителямъ. Въ библіотекахъ главныхъ училищъ было книгъ совсвиъ мало. На полкахъ одного училища стояло всего 33 названія книгь, а въ другомъ училищъ-5. Жалованье учителямъ элементарныхъ школъ было, какъ мы видъли, отъ 60 до 90 р. въ годъ. Учителя народныхъ училищъ получали немногимъ больше-отъ 80 до 120 р.; за эти деньги надо было работать круглый годь — оть ноября до пасхи и оть пасхи до ноября; въ году было два курса, два "теченія", лѣтнее и зимнее. Въ уѣздныхъ училищахъ и гимназіяхъ Александра I жалованье поднялось еще нъсколько выше; его minimum останоновился на 150 р., но до тахітиm'a-750 р.-достигали лишь весьма немногіе. Матеріальное положеніе учителей само министерство находило совершенно ненормальнымъ. "Учителя, не получающіе достаточныхъ средствъ, —говорилъ въ 1817 г. одинъ попечитель, — должны, наконецъ, возненавидъть носимое ими вваніе и искать случая перейти въ другой родъ службы". Занимать учительскія м'єста люди р'єшались "не иначе, какъ изъ одной крайности". "Въ случав смерти учителей, нъть возможности замъщать ихъ",

жаловался годомъ раньше самъ министръ народнаго просвѣщенія. "Никто не избираеть добровольно сего рода службы; всѣ стремятся къ другимъ, выгоднѣйшимъ и болѣе уважаемымъ. Чего можно ожидать отъ людей, находящихся въ столь бѣдственномъ положеніи?"

Такова была та народная школа, которую выращивало правительство рядомъ съ сословной школой.

Но всесословной школъ не могло быть мъста въ сословной и крыпостной Россіи. Въ этой школъ были дъти разныхъ сословій, дъти купцовъ, мѣщанъ, крестьянъ и даже господскихъ людей, крѣпостныхъ и дворовыхъ. Съ этимъ никакъ не могло примириться дворянство. Мысль, что ихъ дъти встрътятся въ школъ съ дѣтьми "подлыхъ" званій и, пожалуй, "переймуть ихъ дурныя привычки", -- эта мысль мёшала дворянамъ отдавать дътей въ народныя школы. И дворянскихъ дътей было здѣсь меньшинство, 13—16<sup>0</sup>/<sub>0</sub> всего числа. Мы видъли, что тамъ, гдъ другихъ сословій діти считались сотнями, дворянскихъ дътей оказывались десятки. Въ Казани профессора должны были держать къ родителямъ рѣчь, должны были убѣждать ихъ не гнушаться гимназіей, отдавать туда сыновей. Дворянскихъ дътей было мало въ народной школь; зато они наполняли частные пансіоны. Частные пансіоны быстро росли. Въ 1803 г. ихъ было въ одномъ Петербургъ 28, черезъ 25 л. ихъ уже было 62; цифра учащихся за это же время поднялась съ 695 до 2275 человѣкъ. Въ Перми дворяне и богатые чиновники не отдавали дътей въ гимназію, но приглашали къ себъ на домъ гимназическихъ учителей. Дъти получали гимназическое образование, но при этомъ не смъшивались съ дътьми низшихъ сословій.

Дворянское давленіе было такъ сильно, что народная школа не могла его выдержать. Приходилось итти на уступки, оставлять всесословныя позиціи. На другой же годъ послѣ открытія гимназій при нихъ устраиваются благородные пансіоны для дворянскихъ дътей, съ военными науками и "пріятными искусствами". Затъмъ, возникъ вопросъ о недопущении въ гимназію господскихъ людей. Въ 1813 г. графъ Безбородко прислаль въ новгородъ-съверскую гимназію своего кръпостного мальчика. Узнавъ объ этомъ, министръ гр. Разумовскій распорядился "объяснить Безбородкъ, что какъ въ гимназіи обучаются большею частью (?) дворянскія и другихъ лучшихъ состояній дѣти, то не совсѣмъ прилично было бы принимать въ гимназію господскихъ людей, тъмъ болъе, что для нихъ, кажется, достаточно ученія, преподаваемаго въ увздномъ училищъ". Если графъ Безбородко будеть настаивать на своемъ, пусть отпустить мальчика на волю; тогда будеть можно его принять. Въ заключение министръ предписывалъ о всвхъ подобныхъ случаяхъ сообщать ему.

Всесословная школа понемногу разрушалась, понемногу утрачивала всесословный характерь. Въ нее сами не шли дворяне, изъ нея выгнали женщинъ и начинали выгонять кръпостныхъ крестьянъ. Но были и другія причины, подтачи-

вавшія ея существованіе, вырывавшія у нея изъ-подъ ногъ почву.

Мы видъли, какъ устраивалась эта школа, какъ правительство въ ней насаждало дорогія науки и дешевыхъ учителей; мы видъли, какою загнанной была эта школа рядомъ съ привилегированной школой сословной. Что могла она дать своимъ ученикамъ? И мы видимъ, что школа не имѣеть большого усиѣха, что учениковъ приходится загонять въ нее силой и что потомъ они изъ нея бътуть, не кончивъ курса, не пройдя всёхъ роскошныхъ "университетскихъ" наукъ — ни этики съ эстетикой, ни "народнаго права". Въ Московскомъ главномъ училищѣ въ 1787 и 88 годахъ въ различныхъ классахъ было учащихся: въ I классѣ — 103 и 78, во II — 95 и 88, въ III—27 и 62, въ IV — 16 и 9. Изъ 103 доходило до выпуска лишь 16 и изъ 78- только 9. Та же картина при Александръ І. Въ московской І гимназіи, выросшей изъ главнаго училища, въ 1822 и 23 годахъ изъ I класса переведено во II-й 22 ученика и 24, а изъ III въ IV—10 и 10; окончили курсъ 7 и 8. Въ 1819 г. въ гимназіяхъ московскаго округа старшіе классы были подчась совсъмъ пусты. Въ петербургской гимназіи въ 1816 г. въ младшихъ классахъ было человъкъ по 100, въ старшихъ-человъкъ 10-12. И такъ по всей странв. Въ новгородской дирекціи при Екатеринъ за 18 лътъ было 1432 всёхъ учащихся, а окончило курсъ 52. Гимназія Александра І была продолженіемъ увзднаго училища; въ 1828 г. было 126 увздныхъ училищъ съ 13 тысячами учащихся, и 32 гимназіи съ 3-мя тысячами учащихся. 10 тысячь учениковъ уъздныхъ училищъ совсъмъ не переходили въ гимназію. Многіе, конечно, не кончали курса, потому что спѣшили занять мъсто въ жизни, стать на работу. Одни торопились устроиться гдъ-нибудь въ канцеляріи; другихъ ставили ихъ отцы скоръй за прилавокъ. Таково обычное объясненіе подобныхъ фактовъ; все дъло сводится къ отсутствію серьезнаго запроса на образованіе, къ простой некультурности массъ. Но нельзя игноририровать, при такомъ объясненіи, и некультурности самой школы. Мы сейчась увидимь, какова была эта некультурность.

Посмотримъ сперва на ея учителей, на ея директоровъ и смотрителей. Рядъ фактовъ покажеть намъ, въ чьихъ рукахъ было народное просвъщение. Въэлементарныхъшколахъ ариеметикъ обучали штыкъюнкеры и сержанты. Въ главныхъ училищахъ отставные офицеры, лишенные образованія, были директорами; въ малыхъ училищахъ были смотрителями назначенные Приказомъ общественнаго призрѣнія невъжественные купцы и мъщане. Въ Оренбургъ директоръ главнаго училища приходилъ въ классъ въ "самомъ развратномъ видъ, въ халатъ, рубашкѣ и порванныхъ башмакахъ, дълалъ самыя гадкія кривлянья и произносилъ самыя гнусныя и непристойныя выраженія". Зато саратовскій директоръ просиль, чтобы ему назначили учителя словесности "умъющаго изъясняться по-французски, притомъ ловкаго, съчистымъ голосомъ и красивой наружностью". Въ Иркутскъ пришлось прекратить спектакли въ пользу бѣдныхъ учителей и учениковъ по причинъ "буйства" учителей и ихъ "непристойнаго поведенія". Обыватели ръже видали ихъ трезвыми, чвмъ пьяными, а учитель латинскаго языка, "имъя отъ природы характеръ вътренный, любилъ трезвый хвастать знаніями своими и силой, отчего въ обществъ бывалъ довольно несносенъ, въ нетрезвомъ же видъбылъ предпріимчивъ и дерзокъ на руку". Чтобы дополнить нъсколько эту картину, достаточно вспомнить, что въ одномъ изъ училищъ Александра I обучался нѣкогда Павелъ Ивановичь Чичиковъ, а въ другомъ училищъ былъ позднъе смотрителемъ гоголевскій Лука Лукичъ.

Теперь о методахъ. И въ школахъ Екатерины II, и въ школахъ Але-ксандра І учебникъ заучивался наизусть, слово въ слово. Австрійская метода, введенная Янковичемъ, требовала только, чтобы ученикъ понималъ, что онъ заучиваетъ, а учитель помогаль ему это заучивать; зубрежка должна была производиться въ классъ, а не дома и "совокупно всвив классомь, а не каждымъ врозь; для облегченія зубрежки учитель должень быль писать плань заучиваемаго на доскъ или еще писать сначала весь тексть, а потомътолько начальныя буквы отдёльныхъ словъ, напр., "Богъ всемогущъ", потомъ "Б. В.". Но и эти требованія исполнялись мало. Выражаясь словами одного министерскаго циркуляра, "во многихъ училищахъ науки преподавались безъ всякаго вниманія къ пользѣ учащихся, учителя старались больше обременять, чьмъ изощрять память, и вместо развиванія разсудка притупляли оный "

### Женская школа императрицы Маріи Өеодоровны.

Женщина, изгнанная либеральнымъ царствованіемъ изъ общей школы, сдълалась между тъмъ предметомъ любопытныхъ попеченій въ другомъ, сосъднемъ, въдомствъ. Это было въдомство императрицы Маріи, въдомство почетныхъ опекуновъ. Возникнувъ при Павлѣ, оно состояло въ личномъ завъдываніи его супруги Маріи Өеодоровны вплоть до смерти ея въ 1828 г. Къ ней, подъ ея начало, перешелъ Смольный монастырь, объ его половины. И сословная, закрытая, воспитательная школа Екатерины не только не захирѣла при ея преемницѣ, лала новые многочисленные ростки. Достаточно сказать, что за эти 30 лъть возникло 5 новыхъ казенныхъ институтовъ (Маріинскій и Павловскій въ Петербургъ, Екатерининскіе въ Петербургѣ и Москвѣ и Александровское училище въ Москвѣ) и что по образцу казенныхъ стали возникать въ это время частные, или общественные, институты, основанные дворянствомъ и на дворянскій счеть (патріотическій, харьковскій, одесскій).

Все это были яркіе образцы сословной школы. Убъжденной противницей смъшенія сословій была сама императрица. "Непремѣнно надо ихъ раздѣлить", говорила она. "Дворянство и мѣщанство оба имѣють одинаково священное право на благодѣянія монарха, на заботы, которыя мы къ нимъ прилагаемъ, но каждое въ своей сферѣ". Не должно быть смѣшенія и въ школѣ; что хорошо для дворянки, не годится для мъщанской дъвицы. "Пріобрътеніе талантовъ и пріятныхъ для общества искусствъ, которое существенно для благородной девицы, становится не только вреднымъ, но падля мъщанки, ибо это губнымъ ставить ее внв своего круга и заставляетъ искать опаснаго для ея добродътели общества". Чтобы не смѣшивать сословій даже въ мелочахъ, было приказано возить дворянокъ не иначе, какъ въ придворныхъ каретахъ, а мъщанокъ-только въ наемныхъ. Когда въ 1812 г. Москва была занята французами, екатерининскихъ институтокъ пришлось увозить изъ Москвы въ Казань не только не въ придворныхъ каретахъ, но въ телъгахъ. Императрица была внъ себя. "Великій Боже! Какое зрѣлище представилось столицѣ имперіи, когда цвѣть дворянства увозили на телетахъ!" Почетный опекунъ долженъ былъ выслушать формальный выговоръ.

Кром'в деленія по сословіямь, императрица дёлила воспитанницъ еще иначе, по табели о рангахъ. Ихъ распредъляли по институтамъ въ точномъ соотвътствіи съ ихъ сословіемъ и съ служебнымъ положеніемъ ихъ отцовъ. Безчисленныя перегородки, существовавшія въ русскомъ обществъ, отражались всъми своими изгибами на сословной школъ Маріи Өеодоровны. Между институтами проводилось строгое различіе. Одинъ изъ нихъ существовалъ исключительно для родовыхъ дворянокъ, "а не по единому токмо чину родителей". Это-благородная

половина Смольнаго. Въ Екатерининскіе институты доступъ быль открыть "для дочерей бъдныхъ природныхъ дворянъ, какихъ бы чиновъ эни ни были, или чины которыхъ дають дётямъ дворянское достоинство (до капитана въ арміи включительно и до 8-го класса службы гражданской)". Дочери офицеровъ военной, статской и придворной службы, для коихъ по чину ихъ отцовъ закрыты Екатерининскіе институты, принимались въ московское Александровское училище, открытое также для дочерей мъщанъ, записанныхъ въ гильдіи, священниковъ, медиковъ, лъкарей безъ штабъ-офицерскаго чина и учителей и художниковъ. На мѣщанской половинъ Смольнаго при каждомъ пріем' составлялись точные списки, кого можно принять и кого нельзя. По три, по четыре раза обсуждались утомительно-длинные перечни гофъфурьеровъ, профессоровъ, метръд'отелей, архиваріусовъ, актуаріусовъ и капраловъ. Отдъльныя профессіи то вносились въ родительскій списокъ, то изъ него вычеркивались. Чтобы решить, можно ли принять дъвицу, приходилось еще высчитывать, быль ли ея отецъ въ опредъленномъ чинъ до рожденія дочери, или получилъ его послъ.

Сословная школа Екатерины становилась при Маріи Өеодоровнѣ еще болѣе сословной. Притомъ дворянская школа понемногу вытѣсняла мѣщанскую школу. Это дѣлалось какъ разъ путемъ пересмотра родительскихъ списковъ, составлявшихся при каждомъ пріемѣ. Къ 1828 г. оказалось, что и Александровское училище, и Павловскій чиституть,

и мъщанская половина Смольнаго закрылись совсъмъ для мъщанокъ и обратились въ заведенія для воспитанія дочерей чиновниковъ и низшаго дворянства. Мъщанскимъ остался только Маріинскій институть.

Школа Маріи Өеодоровны была женской школой. Раздёляя сословія, разграничивая чины, эта школа воздвигала китайскую ствну и между женщиной и мужчиной. Женщину воспитывали для семейной жизни, готовили изъ нея добродътельную супругу, жену и мать. Ее воспитывали въ невинности и непорочности, въ невъдъніи зла, въ незнаніи жизни и міра. Для этого и служила закрытая школа безъ отпусковъ, съ свиданіями для родителей на глазахъ классныхъ дамъ; никакимъ "молодымъ роственникамъ, братьямъ и кузенамъ" туда не было доступа, и на балы и празднества не приглашались отнюдь мужчины, развѣ только учителя да почетные опекуны. Только одна уступка была сдълана школой: пріемный возрасть быль несколько повышенъ-для дворянокъ до 8 лътъ, для мъщанокъ до 11-ти. Воспитывать новую породу людей не собирались, не зачъмъ было и отрывать отъ семьи пятильтнихъ дътей; и семейныя доброд воспитывались, когда дъти не забывали тъхъ, кому они "одолжены жизнью". Но пока дъвида находилась въ институтъ, до нея не должно было коснуться ничто безиравственное и порочное. Институть должень быль быть "пристанищемъ отъ пороковъ", отъ царящей кругомъ "коловратной нравственности". Нужна была особая вы-

учка для этой профессии матери п жены. "Жена должна быть совершенная швея, ткачиха, чулочница и кухарка, должна раздълять свое существованіе между дітской, кухней, погребомъ, амбаромъ, дворомъ и сараемъ. Ученость безполезна для женщинъ во всъхъ отношеніяхъ. Ученость-это подлинная язва душевная", она — "непримътное препятствіе щастливаго супружества и хорошаго воспитанія". Такъ писалъ Кампе въ книгъ "Отеческіе совъты", чтеніе которой было обязательно въ институтахъ. То же стояло на первомъ мъстъ въ тетрадяхъ императрицы: "нехорошо, и по многимъ причинамъ, чтобы женщина изучала и пріобрѣтала слишкомъ обширныя познанія. Воспитывать въ добрыхъ нравахъ дътей, вести хозяйство, имъть наблюдение за прислугой, блюсти въ расходахъ бережливость -- воть въ чемъ должно состоять ея ученіе и ея философія".

Бъдной дворянкъ, если ей не удавалось пристроиться замужь, грозила участь, полная труда и лишеній; ей предстояло быть гувернанткой, учительницей или няней, жить въ чужомъ домъ, служить за кусокъ хлъба. Одно трудолюбіе могло ей доставить "безбъдное существованіе"; въ немъ будеть для нея, "можетъ статься, единственное средство къ пропитанію". Поэтому, сверхъ добродътелей, нужныхъ для семейной жизни, надо было еще пріучить воспитанницу къ мысли о бъдности, развить въ ней довольство малымъ и трудолюбіе. "Внутри себя и около себя" онъ должны были находить "всъ удовольствія, всѣ сладости". Но для того, чтобы трудолюбіе могло быть для нихъ средствомъ къ пропитанію, нужно было дать имъ профессіональную выучку, дать имъ тѣ "познанія и искусства", какія могли впослѣдствіи быть ихъ богатствомъ и ихъ приданымъ.

Во главъ профессіональной выучки, нужной для заработка и для семейной жизни, стояли французскій языкъ, рукодѣліе и танцы. На "учебныя пособія" въ московскомъ Екатерининскомъ институтъ всего больше тратилось денегь для рукодълія; на покупку для него матеріаловъ расходовалось ежегодно 11/2 тысячи рублей; въ то же время въ институтской библіотек выло всего 11 книгъ. Громадные расходы были связаны съ обученіемъ танцамъ; не будемъ забывать, что еще при Екатеринъ жалованье танцмейстеру въ 5 или 6 разъ превышало окладъ учителя ариеметики. Французскій языкъ царилъ во всъхъ видахъ. Ему отводилось всего больше часовъ классныхъ занятій; сверхъ того, съ воспитанницами занимались французскимъ же языкомъ классныя дамы; цылый рядъ предметовъ преподавался нена русскомъ, а на французскомъ языкъ: физика, геометрія, исторія, географія, естественная исторія и т. д. Когда не нашли физика, знающаго французскій языкъ, предпочли совсъмъ обойтись безъ физики. И на экзаменахъ приходилось сдавать пофранцузски какія-нибудь царствованія королей и геометрическія теоремы. Воспитанницы должны были и между собой говорить по-франпузски. Если же онъ забывали свой долгь и начинали, "какъ кухарки болтать по-русски", самъ Господь Богъ ихъ наказывалъ за этотъ самый "тяжелый и важный грѣхъ"; одинъ разъ, спеціально для устрашенія воспитанницъ, Онъ устроилъ пальбу на улицахъ Петербурга въдень 14 декабря 1825 года (такъ объяснило эту пальбу начальство въодномъ изъ петербургскихъ институтовъ); воспитанницы раскаялись и перестали болтать по-русски.

На такихъ началахъ строилась вся система институтского "образованія". Если нужны были какія-нибудь науки, то съ какой-нибудь спеціальной цълью. Такъ, ариометику признавали нужной для всякой хозяйки, для счета расходовъ. "Изъ числословія" надо было "извлекать пользу для содержанія своего домоводства въ надлежащемъ порядкъ и ясности". Въ "бытописаніяхъ", т.-е. въ исторіи, надо было "выбирать себъ примъры кротости, цъломудрія, терпънія и великія добродѣтели". Физика и естественная исторія должны были показать воспитанницамъ "въ дъйствіяхъ и произведеніяхъ природы, какъ и въ душеспасительныхъ истинахъ христіанской въры, могущество и благость Всевышняго" и привлечь ихъ "благоговъйнымъ удивленіемъ и любовью къ усерднъйшему исполненію Его запов'ядей".

Присматриваясь къ тому, какъ выполнялась эта программа, мы прежде всего находимъ и здѣсь, какъ и въминистерской школѣ, погоню за дешевымъ учителемъ. Учительскіе оклады такъ невелики, что учителя на нихъ не соглашаются; происходить торгъ, и нѣкоторымъ счастливцамъ удается поднять себѣ цѣну рублей на 200. За 26 часовъ въ недѣлю по двумъ предметамъ учителю

предлагають 400 рублей въ годъ и еще 100 рублей на квартиру и на дрова. Затымъ, оказывается, что не всякій учитель, даже дешевый, подходить для института. Мы видъли, какъ обходились безъ физики, не найдя учителя "съ французскимъ языкомъ". Но воть другой фактъ. Не можеть быть приглашенъ учитель математики, человъкъ очень знающій и превосходный преподаватель, на томъ основаніи, что онъ "очень маль ростомъ и толстъ". Въ другой разъ исторію съ географіей предлагають читать священнику, который самь долго сомнивается, можеть ли онъ взяться за это, такъ какъ давно уже забросиль науку.

Посмотримъ теперь учебники, по какимъ велось институтское обученіе. Учебники эти полны длинньйшихъ перечней; эти перечни предназначены для зубрежки. По географіи, наприм., въ учебникъ перечислялись всв германскія государства, королевства, курфюршерства, герцогства, княжества и въ каждомъ изъ нихъ отмъчались города съ цифрами населенія, съ ихъ школами и фабриками: табачными, карандашными, фаянсовыми, цихорейными etc., etc. Учебникъ риторики былъ Кошанскаго. Въ этой книгъ были страницы, заполненныя перечнями голыхъ терминовъ. Перечислялись, напримъръ, украшающія слогь тропы и фигуры; фигуръ было больше пятидесяти. Среди нихъ были, наприм., такія: восхожденіе, окруженіе, наклоненіе, остроуміе, пріятное недоум'вніе, единоначатіе, единоокончаніе, единозначеніе, восклицаніе и совосклицаніе. По русской исторіи учебникъ былъ въ формъ вопросовъ и отвътовъ.

Среди вопросовъ были такие: "Кто приняль престоль Ростислава Мстиславича?" Отвъть: "Изяславъ III, кн. Черниговскій". Вопрось: "Когда взошель на престоль Изяславъ III?" Отвъть: "Въ 1154 г.; княжиль нъсколько мъсяцевъ". Быль еще и такой вопрось: "Какого возмездія заслуживаеть Августъйшій нашъ Монархъ за таковыя славныя дъянія свои?" Отвъть: "Удивленія всъхъ въковъ".

И все это затверживалось наизусть по учебнику или по запискамъ, если не было учебника. Затверженное сдавалось на урокахъ и на экзаменахъ. Экзамены были каждый годъ, и на нихъ уходило по нъскольку мъсяцевъ; почти не оставалось времени на самый курсъ. Результаты были не одинъ разъ подсчитаны. То тутъ, то тамъ физика была слаба, ариеметика была туга, алгебра тоже, иностранные языки главный предметъ профессіональной выучки-оказывались "труднайшею частью ученія". Съ 1815 г. на это было, наконецъ, обращено вниманіе. Въ институтахъ поднялось движеніе; начавшись со Смольнаго, оно охватило и другіе институты; главными застръльщиками явились болъе передовые петербургские инспектора: профессоръ Лодій, посл'в него Германъ. Они принялись производить чистку; по всёмъ институтамъ увеличивали оклады, приглашали лучшихъ учителей; такъ, были приглашены Арсеньевъ, Срезневскій, Шульгинъ, Ободовскій. Ежегодные экзамены отмѣнены и замѣнены трехгодичными. Наконецъ, усиленно и неоднократно запрещалось затверживаніе наизусть учебниковъ или записокъ. И сама Марія Оедоровна, оглядываясь на все сдъланное и несдъланное, писала въ 1821 г. начальницѣ Смольнаго: "Мы должны, Mütterchen, хорошо учить, это самая главная и первая наша задача".

 $\mathbf{V}$ 

# Мужская школа Николаевской эпохи.

Одновременно съ тѣмъ, какъ слагалась ультрасословная Маріинская школа, становилась сословной и министерская. Собрать и удержать на одной школьной скамьѣ представителей всѣхъ сословій не удавалось. Школа, гдѣ были дѣти податныхъ сословій, "весьма рѣдко снискивала довѣріе дворянства", какъ говориль при Николаѣ І министръ графъ Уваровъ. Уже при преемникѣ графа Завадовскаго, графѣ Разумовскомъ, изъ Петербурга былъ данъ первый окрикъ на "господскаго" мальчика, по примѣру другихъ протянувшаго

руку къ гимназическому образованію. При министрахъ николаевскаго царствованія, Шишковѣ и князѣ Ливенѣ, графѣ Уваровѣ и князѣ Ширинскомъ-Шихматовѣ, борьба съ господскими мальчиками подвинулась далеко впередъ.

Уже въ 1826 г. при всесословной гимназіи стали пристраивать сословные пансіоны для дѣтей дворянъ и чиновниковъ. Въ 1827 г. доступъ въгимназію для дѣтей несвободныхъ состояній быль совсѣмъ закрыть Это запрещеніе вошло затѣмъ и въновый уставъ 1828 г. Для несво-

бодныхъ состояній уставь оставиль увздныя училища и приходскія. Но въ гимназіи оставались еще дъти купцовъ, мъщанъ и другихъ сословій, хотя и свободныхъ, но не благородныхъ. Уставъ 1828 г. стремился раздълить и эти сословія. Самое низшее, приходское, училище предназначалось для "самыхъ низшихъ общественныхъ состояній"; увздное училище-"для всёхъ состояній, но въ особенности для купцовъ, ремесленниковъ и другихъ городскихъ обывателей". Изъ соединенія прежнихъ уваднаго училища и гимназіи, съ добавленіемъ новаго 7 класса, составлялась новая гимназія, совсьмь закрытая для несвободныхъ. Она предназначалась главныйшим образомъ для дътей дворянъ и чиновниковъ. Цёлью всёхъ этихъ перемёнъ выставлялось стремленіе "доставлять юношеству средства къ пріобрѣтенію нужнѣйшихъ по состоянію каждаго познаній".

Подготовленный Шишковымъ и изданный Ливеномъ, этотъ уставъ быль затымь дополнень рядомь отдъльныхъ мъръ въ томъ же направленіи при преемникѣ ихъ, графъ Уваровъ. Для дворянскихъ дътей устраивались не только дворянскіе пансіоны, гдѣ они жили, учась все-таки въ общей гимназіи, но и особые дворянскіе институты, со своимъ гимназическимъ курсомъ. На устройство этихъ дворянскихъ заведеній дворянство давало и свои деньги. Въ 20 лѣть, до конца царствованія, было собрано болже 13 милліоновъ и открыто 47 дворянскихъ институтовъ и пансіоновъ. Разрѣшеніемъ этихъ сословныхъ школъ графъ Уваровъ надъялся "васлужить со временемъ признательность сословія, къ коему онъ самъ имѣлъ честь принадлежать".

Въ то же время, чтобы отвлечь отъ гимназій лицъ податныхъ сословій, которымъ прямо не запрещался доступъ, устраивались и для нихъ особыя заведенія. Это были реальные классы при гимназіяхъ и уѣздныхъ училищахъ. Такіе классы возникли въ Тулѣ, Вильнѣ, Курскѣ, Ригѣ и Керчи. Основывались также новыя гимназіи, съ 4-го класса дѣлившіяся на отдѣленія: одно—преимущественно для дворянскихъ дѣтей, другое—для остальныхъ. Таковы были Ларинская гимназія въ Петербургѣ и 3-я гимназія въ Москвѣ.

Наконецъ, чтобы стёснить доступъ въ гимназію лицамъ податныхъ сословій, было принято при Уваровъ двъ спеціальныхъ мъры. Во-первыхъ, оть лицъ этихъ сословій требовались при пріем' увольнительныя отъ ихъ обществъ свидетельства. Это была одна плотина. Другою плотиной, и болье серьезной, было повышение платы за учение. Плата за ученіе, введенная при Александръ І съ цълью усилить бюджеть гимназій, теперь повышалась совсьмъ съ другой цълью. Это дълалось, какъ было сказано въ секретномъ докладъ, "не столько для усиленія экономическихъ суммъ учебныхъ заведеній, сколько для удержанія стремленія юношества на образованію въ предълахъ нъкоторой соразмърности съ гражданскимъ бытомъ разнородныхъ сословій". Повышеніе платы, думалъ Уваровъ, сдълаетъ гимназіи "преимущественнымъ мъстомъ воспитанія для дітей дворянь и чиновниковъ, а среднее сословіе обратится въ уѣздныя училища". При Ширинскомъ - Шихматовѣ, въ 1852 г., правила о взиманіи платы были дополнены еще одной мѣрой: "сироты и дѣти совершенно недостаточныхъ родителей" могли совсѣмъ освобождаться отъ платы; но "лица податныхъ сословій ни въ какомъ случаѣ отъ взноса платы не освобождались".

Поддерживая въ школъ сословныя дёленія, давая каждому просвъщение лишь въ мъру его состоянія, правительство вело оборону старой дворянской Россіи со всѣми ея перегородками отъ какихъ-либо потрясеній. Во имя этой охранительной задачи нельзя было допускать ни общей школы, ни школы, равной для всъхъ. Люди разныхъ сословій различались по своему положенію; они должны были различаться и по своему образованію. Получивъ образование выше своего сословія, каждый стремился бы стать и самъ выше своего сословія, нарушая порядокъ, ломая перегородки. Такіе люди, "выведенные изъ природнаго ихъ состоянія", только "мучать самихь себя безпрестанными мечтаніями и совращають другихъ съ истиннаго пути спокойной жизни". "Не имъя по большей части никакой недвижимой ственности, но слишкомъ много мечтая о своихъ способностяхъ и свёдёніяхъ", они "дёлаются гораздо чаще людьми безпокойными и недовольными настоящимъ положеніемъ вещей".

Такъ говорили министры народнаго просвъщенія, открывавшіе и заканчивавшіе собой николаевскую эпоху, — Шишковъ и Ширинскій-Шихматовъ. Воть почему не слѣдовало никого "возвышать черезъ мѣру надъ тѣмъ состояніемъ, въ коемъ, по обыкновенному теченію дѣлъ, ему суждено оставаться" (слова Николая I).

Тотъ же принципъ при Уваровъ распространили и на частныя школы. Особымъ рескриптомъ 1837 г. министру предписывалось принять мъры, чтобы "въ частные пансіоны, коихъ кругъ ученія соотвѣтствуетъ гимназическому, ни подъ какимъ видомъ не допускались лица крфпостныхъ состояній; въ частныхъ училищахъ, гдъ допускаются лица всёхъ состояній, кругъ наукъ словесныхъ долженъ быть приведенъ въ мѣру училищъ приходскихъ и увздныхъ, съ исключеніемъ всего, что принадлежить къ кругу училищъ высшихъ и среднихъ.

Тѣмъ, кто въ нее былъ допущенъ, школа должна была давать очень опредѣленное политическое воспитаніе. Школа получала новую воспитательную задачу. Какъ формулировалъ эту задачу Шишковъ, она должна была "образовывать вѣрныхъ сыновъ церкви и вѣрныхъ подданныхъ, преданныхъ Богу и царю, потому что въ этомъ только смыслѣ просвѣщенный человѣкъ можетъ быть названъ благовоспитаннымъ".

Школа, дававшая политическое воспитаніе, должна была сдѣлаться монополіей правительства. Борьба съ частнымъ воспитаніемъ наполнила собой все николаевское царствованіе.

Въ тоже время казенная школа была удлинена. Къ уъздному учили-

щу прибавленъ 3-й классъ; старая гимназія соединена съ трехкласснымъ увзднымъ училищемъ въ одну семиклассную гимназію. Въ этой удлиненной семиклассной гимназіи "обогащеніе" учениковъ "познаніями" должно было быть, по реценту Шишкова, "болъе основательное, нежели обширное". Чтобы основательнее засадить учащихся за казенную программу, надо было повысить требованія. Съ этой цілью въ 1837 г., при Уваровѣ, была регламентирована балловая система. Выло точно разъяснено, какъ должно оценивать ответы учащихся на экзаменахъ, за какой отвътъ ставить тоть или другой балль. Такъ, пяти заслуживалъ тотъ, кто все пройденное знаеть весьма основательно, на всв вопросы отввчаеть весьма удовлетворительно, и притомъ въ систематическомъ порядкѣ, всь возраженія опровергаеть, выражается ясно, точно и свободно. Но и для того, чтобы получить тройку, надо было отвъчать на всъ вопросы, только не отчетливо и не последовательно, не разрешая возраженій и выражаясь не совсимъ ясно. Даже для двойки надо было понимать пройденное порядочно и отвѣчать на вопросы посредственно.

Теперь посмотримъ, какого рода познанія считались достаточно основательными, чтобы ими можно было обогащать умы учащихся. Прежде всего это былъ законъ Божій; онъ быль орудіемъ политическаго воспитанія молодежи. Изгнанный изъгимназіи въ 1804 г., онъ быль опять введенъ въ нее, и съ законоучителемъ, священникомъ, при князѣ Голицынѣ, предшественникѣ Шишко-

ва, въ эпоху Священнаго Союза. И не только былъ введенъ законъ Божій, но еще было вельно читать въ классь Новый завъть, Притчи Соломоновы и Премудрости Іисуса, сына Сирахова; для этого учениковъ собирали въ гимназію ежедневно, передъ началомъ занятій за ½ часа, а также по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ.

Таково было библейское благочестіе Голицына. При Шишковѣ его смѣнило благочестіе церковное, греко-россійское, безъ чтенія Библіи, но съ хожденіемъ въ церковь. При Уваровѣ попечители должны были, при обозрѣніи учебныхъ заведеній, обращать особенное вниманіе, не уклоняются ли учащіеся отъ наблюденія правиль церковныхъ, посѣщають ли они въ праздничные дни храмъ Божій.

При томъ же Голицынъ, при которомъ вводился въ гимназіи законъ Божій, изъ нея изгонялись университетскія науки, введенныя въ либеральную эпоху. Философскія науки, политическая экономія, технологія и коммерція были совсъмъ исключены изъ программы; статистика соединена съ географіей. Искоренивъ такимъ образомъ "пагубную систему энциклопедическаго образованія", замѣнили изгнанные предметы другими. Это были, кромѣ закона Божія, русскій языкъ и, въ усиленномъ размъръ, древніе языки; прежде быль одинь латинскій. Это была уваровская идея; онъ хотъль такимъ путемъ подготовить лучшихъ студентовъ для университета. Въ 1811 г. Уваровъ ввелъ свой классицизмъ въ петербургскомъ округъ, гдъ онъ

быль тогда попечителемь; въ 1817 г. уваровскій классицизмъ быль распространенъ на всю Россію и затъмъ введенъ въ уставъ 1828 г. Доза, въ какой прописывались учащимся мертвые языки, за 11 лътъ сильно выросла. Въ 1811 г. на латинскій языкъ отводилось 32 часа и на греческій (въ двухъ старшихъ классахъ)—6 часовъ въ недѣлю. Въ 1828 г. на латинскій языкъ отвели 39 часовъ и на греческій—30; предлагали даже 50 часовъ на греческій и 70 на латинскій. Греческій языкъ, за отсутствіемъ учителей, вводился лишь въ университетскихъ городахъ. Однимъ изъ плодовъ этого классицизма было то, что учащіеся "отвлекались оть суетнаго чтенія безполезныхь и вредныхь книгъ"; это заднимъ числомъ привналъ Норовъ, послъдній министръ Николая I и первый—Александра II.

Но въ министерство самого Уварова (1833—49 гг.) положеніе классицизма въ школѣ было сильно поколеблено. Для отвлеченія отъ гимнавій податныхъ классовъ устраивались для нихъ спеціальные реальные утрачивалъ классы; классицизмъ свою монополію и становился завидной привилегіей одного дворянства. Но гораздо болве сильный ударъ нанесъ классицизму 1848-й годъ. Классицизмъ былъ заподозрѣнъ въ неблагонадежности. политической Классическая литература была литературой республикь; занятіе классицизмомъ отрывало отъ реальной почвы, переносило въ область воображенія. Въ 1849 г. въ гимназіяхъ введена бифуркація; древніе языки оставлены для подготовки къ университету; для лицъ, поступающихъ изъ гимназій прямо на службу, введено взамѣнь древнихъ языковъ законовъдъніе, важное для гражданской службы. Въ 1852 г., уже при Ширинскомъ-Шихматовъ, уваровскій классицизмъ былъ еще болѣе ослабленъ. Греческій языкъ быль оставлень лишь въ техъ городахъ, гдъ были университеты или гдъ жило много грековъ (Таганрогъ, Одесса). Въ другихъ гимназіяхь греческій языкь совсьмь упразднялся и замънялся науками естественными. Сверхъ того тамъ, гдъ были еще древніе языки, должно было знакомить учащихся не съ классической литературой, но съ твореніями отцовъ церкви — Климента Римскаго, Кипріана, Августина, Тертулліана, Пактанція, Юстина Философа, Иринея, Игнатія Богоносца, Евсевія, Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Злато-. уста. Нѣсколько раньше изгнанія древнихъ языковъ, въ 1844, 1845 и 1847 гг., были изгнаны изъ гимнавическаго курса: статистика "со всѣми ея политическими разсужденіями", затѣмъ, геометрія и логика.

Чтобы "разрушительныя идеи" какъ-нибудь не проникали въ школу, было необходимо овладѣть не только программой, но и книгой, и самимъ преподавателемъ. Было необходимо связать преподавателя точной инструкціей и опредѣленной, начальствомъ одобренной книгой. Въ 1826 г. Шишкову было поручено "опредѣлить подробно на будущее время всѣ курсы ученій, означивъ сочиненія, по коимъ оные должны впредь быть преподаваемы; поручить профессорамъ и академикамъ восполнить пробѣлы учебной

литературы, дабы уже—за совершеніемъ сего—запретить всякія произвольныя преподаванія по произвольнымъ книгамъ и тетрадямъ".

Задача "означенія сочиненій, по коимъ курсы ученій должны впредь преподаваться", была еще при Голицынъ возложена на ученый комитеть. Съ первыхъ же шаговъ своихъ на этомъ поприщѣ комитеть изъялъ книгу "о должностяхъ человъка и гражданина", введенную въ школы Екатериной; книга была отобрана и продана съ пуда на бумажную мельницу. Ученый комитеть продолжаль работу и при Николат І. Имъ были одобрены тъ учебники, по которымъ учились наши отцы и дѣды. Такъ, по исторіи были одобрены: Учебная книга всеобщей исторіи Кайданова, Начертаніе русской исторіи Устрялова, Краткое начертаніе всеобщей исторіи Смарагдова. Познакомимся съ ними. Учебникъ Устрялова весь проникнуть специфическимъ хомъ патріотизма. "Русскіе справедливо могутъ сказать, что предки ихъ, неоднократно застигнутые жестокими бъдствіями, спасали себя върою въ Провидъніе, усердіемъ къ Престолу, любовью къ отечеству; страницы ихъ исторіи ознаменованы болве двлами доблести, нежели порока". "Усвоивъ лучшіе плоды европейской гражданственности, безъ вредныхъ, однако же, плевелъ, одушевляемая отличительнымъ свойствомъ народнаго духа — безпредъльною преданностью въръ и престолу, - Россія была непоколебима среди всеобщаго потрясенія западныхъ государствъ французской революціей". Учебникъ Смарагдова

полонъ войнъ, битвъ, годовъ. Года сведены въ концъ въ особыя таблицы, занимающія 33 страницы. По древней исторіи перечислено больше 120 годовъ, по средней и новойпо 200, такъ что всего-больше 500 годовъ. Въ самой книгъ французская революція объясняется слъдующимъ образомъ: "Безпрерывныя войны и безпредѣльная расточительность какъ Лудовика XIV, такъ, послѣ него, герцога Орлеанскаго и самого Лудовика XV ввергли Францію въ неоплатные долги; а ослабленіе Въры и проистекшая изъ того испорченность нравовъ во всѣхъ классахъ французскаго народа поколебали въ ней всъ основанія общественнаго порядка: всѣ хотѣли новыхъ правъ и привилегій, и никто не думалъ объ исполненіи своихъ обязанностей". Но до французской революціи не всегда и доходили мудрые педагоги; "снисходя", по выраженію Писарева, "къ отроческой невинности" своихъ питомцевъ, они "набрасывали завъсу на послѣднія событія XVIII вѣка".

За преподавателями быль установленъ постоянный надзоръ. Однимъ циркуляровъ уваровскихъ (1833 г.) попечителямъ предписывалось "наблюдать строго, чтобы въ урокахъ профессоровъ и учителей не укрывалось ничего, колеблющаго или ослабляющаго ученіе православной в вры , а также обращать особенное внимание на то, "внушается ли учащимся при всякомъ удобномъ случай преданность къ престолу и повиновеніе къ властямь? Въ мартъ 1848 г., когда реакція усилилась, было предписано — по причинъ новъйшихъ событій на вападѣ Европы, чтобы пагубныя мудрованія не могли проникнуть въ многолюдныя учебныя заведенія наши",—"усугубить надзоръ: обратить вниманіе на духъ преподаванія, на благонадежность начальниковъ и наставниковъ". Министръ требовалъ, чтобы "не упускали изъ вида ни одного обстоятельства, которое можеть благопріятствовать къ сохраненію между учащимися добраго духа, покорности власти и преданности къ правительству".

При Ширинскомъ-Шихматовъ въ 1852 г. было издано "Наставленіе преподавателямъ русскаго языка и словесности въ гимназіяхъ С.-П.Б. учебнаго округа". Въ этой инструкціи учителямъ рекомендовалось "не входить въ тонкости умозрвнія тамъ, гдъ все можетъ быть понято здравымъ смысломъ". Требовалось чтеніе "образцовъ русскаго слога съ ихъ разборами, имъя преимущественно въ виду творенія митрополита Филарета, Карамзина, Жуковскаго и Пушкина". Ученики должны были знать "исторію отечественной литературы, какъ часть исторіи общей образованности, умфя цфнить благодфянія правительства, постоянно старающагося утвердить эту образованность на началахъ христіанской нравственности и самобытной народности".

Не менѣе тщателенъ былъ надзоръ за учениками. При Шишковѣ учащимся было запрещено бывать "въ театрахъ, въ прочихъ собраніяхъ и увеселеніяхъ—безъ письменнаго дозволенія начальства", безъ такого же дозволенія нельзя было ходить "га городъ на прогулки и даже для ботанической гербаризаціи". И при Шишковѣ, и при Уваровъ учебное начальство должно было ограждать учащихся оть вредныхъ книгъ. При Шишковъ оно должно было следить, чтобы студенты и гимназисты "книгь, противныхъ христіанской вфрф и существующимъ системамъ правительвъ особенности же Россійскаго Государства, и другихъ соблазнительныхъ, а также къ лекціямъ не принадлежащихъ, не читали и у себя не имъли". При Уваровъ надо было "строго наблюдать", чтобы "въ книгохранилищахъ, назначенныхъ для употребленія учениковъ, не было книгъ, противныхъ въръ, правительству и нравственности, и чтобы подобныя сочиненія отнюдь не обращались въ рукахъ ихъ". Послъ февральской революціи надзоръ за учащимися быль еще усугубленъ.

Что послѣ этого всего оставалось отъ просвѣщенія въ николаевской школѣ, можно судить по разсказамъ лицъ, которыя сами прошли эту школу. Одинъ изъ нихъ разсказываеть въ своихъ воспоминаніяхъ: "Учили мы географію очень подробно. Знали, напримѣръ, во Франціи всѣ департаменты, въ Англіи—всѣ графства". Изъ тѣхъ же воспоминаній узнаемъ, что ученики "перевели съ нѣмецкаго, бывши въ V классѣ, словарь къ Одиссеѣ".

Писаревъ, кончившій петербургскую гимназію въ 1856 г. съ серебрянной медалью, принадлежалъ, по его словамъ, къ разряду овецъ, "спокойно и радостно тупѣющихъ" надъ гимназической премудростью, "не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ от-

въчаль красноръчиво и почтительно и въ награду за всъ эти несомнънныя достоинства быль признанъ преуспъвающимъ". Что же вынесъ этотъ образцовый, преуспъвающій ученикъ николаевской школы изъ этой школы? Русскихъ писателей онъ зналъ только по именамъ, чтеніе "Исторіи Англіи" Маколея казалось ему настоящимъ

подвигомъ, а критическія статьи журналовъ были для него "кодексомъ гіероглифическихъ надписей". "Любимымъ его чтеніемъ были романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма", а "любимымъ занятіемъ при поступленіи въ университеть — раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ".

### VI.

# Женская школа Николаевской эпоўи.

Судьба женской школы въ николаевскую эпоху была нѣсколько иная, чѣмъ судьба мужской. И туть и тамъ шла борьба съ податными классами; но въ министерской школѣ правительство боролось, желая выгнать ихъ изъ всесословной гимназіи; въ маріинской та же борьба велась, чтобы ихъ не допустить въ институть благородныхъ дѣвицъ.

За время съ 1828 по 1855 г. Маріинское в'ядомство сильно выросло. Количество заведеній въ немъ увеличилось; возникло 24 новыхъ училища; всего вмъсть съ прежними было 38, а съ сиротскими-46. Учащихся было въ нихъ до 7 тысячъ. Это было настолько крупное въдомство, что имъ нельзя уже было управлять по-старому. Личное управленіе Маріи Өедоровны должно было уступить мъсто болье сложной организаціи. Марія Өедоровна могла близко стоять къ своей школъ, вести переписку съ начальницами, вмѣшиваться во всѣ дѣла, вникать и въ программы преподаванія, и въ счеть институтского бёлья, и въ расчеты съ подрядчиками, и въ истребленіе таракановъ. Новая покровительница институтовъ, императрица Александра Өедоровна, не стояла уже такъ близко къ институтамъ, ко всей ихъ жизни. Между нею и институтами выросли новыя лица и новыя учрежденія. Это было IV отдѣленіе собственной Е. И. В. канцеляріи, а съ 40-хъ годовъ главный совѣть женскихъ восцитательныхъ заведеній, комитеть по пересмотру уставовъ этихъ заведеній и, наконецъ, предсѣдатель этого комитета, принцъ П. Г. Ольденбургскій (съ 1844 г.).

Но это вѣдомство существовало не на казенныя только средства. Уже при Маріи Оедоровнъ возникали институты, основанные на счеть дворянства; теперь, при Александръ Өедоровнъ, на институты жертвовало и купечество. Среди отдъльныхъ жертвователей были, напримъръ, графиня Орлова-Чесменская и вдова купца 1-й гильдіи Медвѣдникова, нижегородскій помѣщикъ Бреховъ и астраханскій купецъ Колпаковъ. Разъ купечество несло деньги на новые институты, нельзя было устранить оты нихъ это купечество. Правительство боролось съ смѣшеніемъ сословій; но само дворянство должно было на это соглашаться, чтобы заполучить крупныхъ жертвователей. Еще при Маріи Өедоровнѣ дочери купцовъ 1 и 2 гильдіи были допущены въ харьковскій институть; теперь ихъ допускали въ полтавскій, одесскій, тамбовскій, казанскій, керченскій и иркутскій. Казенные институты были попрежнему дворянскими.

Одновременно съ вопросомъ о допущеніи въ дворянскіе институты дочерей купцовъ возникъ вопросъ о допущеніи приходящихъ и полуприходящихъ воспитанницъ. Содержаніе института съ одними живущими стоило страшно дорого; жертвователи хотѣли соблюсти экономію; приходилось допускать и полупансіонерокъ, и приходящихъ. Типъ закрытой школы начиналъ разрушаться, эта школа давала трещины. Къ концу царствованія Николая І въ 7 институтахъ первая брешь была пробита.

Но громадное большинство институтовъ оставались еще заведеніями закрытыми. И сословность была также еще сильна. Въ сороковыхъ годахъ комитетъ принца Ольденбургскаго раздёлиль институть на разряды. Къ первому разряду были отнесены всѣ чисто-дворянскіе (Смольный, Екатерининскіе и другіе), ихъ было всего 14. Институты, принимавшіе и дівиць другихь званій, были расписаны по другимъ разрядамъ. По разрядамъ распредъляли и институтское образованіе. Чёмъ выше быль разрядь, тымь больше вниманія отводилось въ немъ научнымъ предметамъ; чъмъ ниже былъ

разрядъ института, тѣмъ сильнѣе преобладали рукодѣлья, "экономія" и искусства. Для дворянокъ І разряда полагалось въ недѣлю (во всѣхъ классахъ) на науки и языки  $28^{1}/_{2}$  часовъ, во ІІ разрядѣ —  $25^{1}/_{2}$ , въ ІІІ— $16^{1}/_{2}$ ; на рукодѣлье, хозяйство, музыку, танцы и пѣніе: въ І раздядѣ  $7^{1}/_{2}$ , во ІІ-мъ  $10^{1}/_{2}$ , въ ІІІ-мъ  $19^{1}/_{2}$  часовъ.

Задача всъхъ этихъ заведеній была та же, что и при Маріи Өедоровнѣ. Въ 1842 году статсъ-секретарь Гофманъ обозрѣвалъ институты; въ результать этой ревизіи комитету принца Ольденбургскаго было поручено лучше приноровить учебную часть къ главной цели женскаго воспитанія — къ образованію добрыхъ женъ и полезныхъ матерей семействъ. Чтобы воспитать добрыхъ женъ и полезныхъ матерей, принцъ ввелъ въ институтахъ образдовыя кухни и купальни и хотёлъ ввести ванны и души, но Николай І нашель это лишней прихотью. Послъ 1848 г. и въ институтское воснитаніе проникла политическая струя. Въ "Наставленіи для образованія воспитанницъ женскихъ учебныхъ заведеній" принца Ольденбургскаго (1852 г.) выражалась надежда, что, сдълавшись женою и матерью, воспитанница будеть "передавать своимъ дътямъ, съ самаго лепетанія младенца, правила благочестія, добродътели и непоколебимой преданности къ престолу и отечеству". И на институтскомъ балу воспитанницы образовывали своими рядами вензель императрицы или слова гимна — "Боже, царя храни", а въ классъ писали сочиненія на тему: "Les sentiments qu'excite en nous le

prochain retour de Sa Majesté Impériale".

Если воспитаніе, какое давалось вь институтахъ, было, по выраженію одного журнала, "сахарное и аркадское", то образование, по отзыву самихъ воспитанницъ, было "орнаментальное". Ему не придавали серьезнаго значенія; оно было предоставлено случаю. Бывали въ институтахъ удачные инспектора и хорошіе учителя,—изъ первыхъ можно назвать Гулакъ-Артемовскаго въ Харьковъ и Полтавъ, Плетнева и Ръдкина въ Петербургъ, Шульгина въ Кіевъ; учителями были: Никитенко, Гоголь, Галаховъ, Шульгинъ, Стасюлевичь, въ Кіевъ — Бунге, Иконниковъ, Костомаровъ. Но вся институтская система, все отношеніе къ этой сторонъ дъла парализовали всякое дъйствіе отдъльныхъ лицъ. То туть, то тамъ отмѣнялись различные учебные предметы. Въ 1830 г. отмѣнили въ Харьковѣ геометрію, въ 1831 г. въ Полтавѣ и Одессъ упразднили физику и естественную исторію, въ 1832 г. геометрія и "головное вычисленіе" исчезли въ Смольномъ и въ Екатерининскихъ. Цълый рядъ предметовъ проходился попрежнему на французскомъ языкъ, даже русская исторія. Исторію съ географіей можно было бы, собственно, совсѣмъ отбросить: "исполненіе священныхъ обязаностей супруги и матери" признавалось для женщины "и лучше, и выше всякихъ познаній исторических и географическихъ". Напротивъ, ботаника, "доставляющая столь невинное утъщеніе", считалась "изъ всёхъ наукънаиболье свойственной дывицамъ".

Ученье продолжалось въ году только 5 мфсяцевъ, съ августа по январь; съ января начинались репетиціи къ экзаменамъ, послѣ Пасхи—публичные экзамены. Все ученіе сводилось къ заучиванью наизусть, слово въ слово. Что именно приходилось заучивать, видно изъ такого, напримъръ, билета, предложеннаго на экзаменъ исторіи: "хронологическій взглядъ на исторію Англіи отъ основанія королевства до Тюдоровъ". Такая же зубрежка царила и по другимъ предметамъ. Въ концъ николаевской эпохи и въ образованіе, какъ въ воспитаніе институтокъ, проникла полицейская струя. "Наставленіе" принца Ольденбургскаго предписывало: учителю географіи, при описаніи разныхъ странъ, "какъ можно короче упоминать о ихъ образѣ правленія", а учителю исторіи-указывать восвсю несбыточность питанницамъ "химеръ объ уравненіи сословій", обличать "ложный блескъ древнихъ республикъ", разъяснять необходимость монархическаго правленія, къ которому, послѣ продолжительныхъ смуть и безпорядковъ, всегда возвращались народы".

Остается разсмотрѣть, какъ чувствовали себя въ институтскихъ стѣнахъ сами воспитанницы. "Порохъ женскаго шелковаго платья наводиль на меня трепеть; я уничтожалась", — читаемъ въ воспоминаніяхъ харьковской институтки. "Этоть великолѣпный шорохъ торжественно слышался намъ на королевскихъ, большихъ и малыхъ, выходахъ начальницы. Вмѣстѣ съ ея голосомъ и жестомъ властной руки онъ замораживалъ намъ дѣтскую

горячую кровь, и мы бледнели, тупъли до идіотства". Въ другомъ, московскомъ, институтъ воспитанницы "испытывали вѣчный страхъ оть одного тона и физіономіи классныхъ дамъ", отъ ихъ "олимпійской недоступности". "Чуть шорохъ или смъхъ въ классъ, -- классная дама, не возвышая голоса, наказываетъ. Насъ доходили тишиной". Въ дортуарахъ ствны были желтыя, безъ веркаль; воспитанницамь "запрещалось въшать даже образки и портреты матери". Даже ходить по институтскимъ коридорамъ воспитанницы не могли свободно; онъ должны были ходить парами. За столомъ запрещено было разговаривать; фли молча. Только въ 1855 г. по новому уставу было разрѣшено не ходить непремѣнно парами и, для возбужденія аппетита, разговаривать за столомъ. На самомъ дѣлѣ требовалось не возбуждать аппетить, но какъ слъдуеть удовлетворять его. Пища, между тъмъ, давалась "отвратительная". За объдомъ на каждый столъ ставилась лучшая "пробная" порція, на случай внезапнаго посъщенія. Институтки считали себя счастливыми, если удавалось съфсть эту порцію. Вообще, кормили въ институтахъ впроголодь. Голодныя воспитанницы бродили по коридорамъ и разыскивали гдѣ-нибудь завалившейся сухой корки. По постнымъ днямъ кормили еще меньше и хуже. Въ 1854 г. врачи констатировали сильную заболѣваемость воспитанниць, проистекавшую отъ обилія постовъ и непитательной пищи. Число постовъ, по крайней мѣрѣ, въ Петербургѣ, было сокращено, но пища не стала лучшей.

И посреди этихъ желтыхъ стънъ и олимпійскихъ дамъ, посреди этой мертвой тишины, нарушаемой лишь вопросами учителя, отвѣтомъ зазубреннаго, да шорохомъ платья начальницы, были заперты, заперты безвыходно на 8 лъть, живые люди, молодыя, жаждущія впечатлівній существа. Справа и слъва имъ предлагали вокабулы и вязанье, образцовую кухню — и далеко не образцовый столь; издали слышался леденящій кровь звукъ шелка. И только "гда-нибудь въ заватномъ уголкъ, подальше отъ дамы, или ночью подъ лампой, съ замираніемъ сердца прочитывалась — "Капитанская дочка", "Юрій Милославскій", "Евгеній ОнЪгинъ"...

#### VII.

## Мужская и женская школа шестидесятыхъ годовъ.

1.

Шестидесятые годы были годами тяжелаго кризиса для старой сословной школы.

Сословная школа, и мужская и женская, разрушалась сама собой. Разрушеніе началось, какъ мы ви-

дѣли, раньше, въ николаевскую эпоху; при Александрѣ II оно пошло дальше, сдѣлало новые успѣхи. Дворянская задолженность, дворянское оскудѣніе все болѣе выдергивали почву изъ подъ ногъ у сословной школы. Она была очень дорога; ее не на что становилось содержать. Не помогли и выкупные платежи, пошедшіе, какъ изв'єстно, далеко не на школы.

Для благородныхъ пансіоновъ при гимназіяхъ наступили плохія времена. Взносы дворянъ не поступали; сокращался притокъ платныхъ пансіонеровъ; къ 1864 г. ихъ было всего 43%. Приходилось закрывать пансіоны. Въ 1861 г. ихъ было 45 и еще 3 дворянскихъ института; черезъ 3 года осталось 38 пансіоновъ и 1 институть. Чтобы остановить начавшееся паденіе и спасти дъло пансіоновъ, было необходимо привлечь ко взносамъ новые общественные слои. Но вмѣстѣ съ тымь приходилось отказываться оть сословной замкнутости и раскрывать двери пансіоновъ этимъ новымъ общественнымъ слоямъ. Въ 1863 г. была сдѣлана попытка побудить дворянъ сдълать взносы; повысили также плату за обученіе; но все это были мъры совершенно безнадежныя. Пришлось въ то же время допустить въ пансіоны и детей духовенства, почетныхъ гражданъ и купцовъ 1-й и 2-й гильдій.

То же происходило и съ женскими институтами, созданными на дворянскія средства. И туть тоже не поступали взносы, не поступала и плата за своекоштныхъ воспитанницъ, уменьшалось и ихъ число. Въ облегченіе дворянамъ, разореннымъ крестьянской реформой, въ Смольномъ увеличили число казенныхъ пансіонерокъ съ 70 до 280-ти. Но нельзя было всѣхъ воспитанницъ во всѣхъ институтахъ взять на казенный счетъ. Приходилось соблюдать экономію, сокращать расходы и изыскивать доходы. Поиски до-

ходовъ заставляли раскрывать двери передъ купечествомъ. Въ 1865 г. быль разрешень пріемь девиць всьхь сословій, кромь обложенныхь подушнымъ окладомъ, во всв институты, кром'в Смольнаго, двухъ Екатерининскихъ, Патріотическаго и трехъ сиротскихъ, а въ керченскій институть открыли сверхъ того доступъ дочерямъ купповъ-евреевъ. Чтобы привлечь болѣе платныхъ воспитанницъ, въ нѣкоторыхъ институтахъ открыли пріемъ для полупансіонерокъ и приходящихъ. Для умноженія доходовъ все это было совершенно необходимо.

Сокращеніе расходовъ вело къ другой радикальной мфрф. Воспитанницамъ начали разръшать отпуски, сперва только на лъто, потомъ и на Рождество и Пасху; во время отпуска воспитанницы содержались на счетъ родителей, а не на институтскій счеть. "Мудрой экономіи" въ этомъ отношеніи послѣдовали и кавенные институты. Въ 1864 г. были опрошены начальницы институтовъ; 24 изъ 27 высказались за отпуски; и лътніе отпуски были разръшены на лъто, хотя и съ ограниченіямикром воспитанницъ выпускного класса, только КЪ ближайшимъ родственникамъ и подъ отвътственностью начальницы. Въ 1870 г. разръшили отпуски и на Рождество и Пасху, — чтобы не уменьшить числа своекоштныхъ и лучше конкурировать съ возникшей тогда открытой женской школой. Но и на этоть разъ были сдъланы оговорки: отпускъ давали лишь на 1, 2, 3 дня, на Пасху-послѣ воскресной литургіи, на Рождество-въ сочельникъ послѣ богослуженія, и не всѣмъ, а

въ награду за лучшія отмътки; выпускной классъ опять оставался безъ отпусковъ.

Но всё эти перемёны допускались лишь скрёпя сердце, послё борьбы. Особенно это приходится сказать про маріинское вёдомство. Мы видёли, какими оговорками обставлялось разрёшеніе отпусковъ. То же самое и при допущеніи въ школы новыхъ сословій. Купцы 3-й гильдіи остались за флагомъ; они "слишкомъ мало отличались отъ мёщанъ".

2.

Идея открытыхъ училищъ для приходящихъ дѣвицъ зародилась еще при Николав І. Въ 1846 г. съ этой идеей выступиль петербургскій попечитель Мусинъ-Пушкинъ. Онъ предлагалъ далеко не всесословную школу; его училище для приходящихъ дѣвицъ имѣло въ виду лишь дочерей дворянъ, чиновниковъ и купцовъ 1-й гильдіи; дальше этого онъ не шелъ. Это было движеніе, несомнънно, имъвшее подъ собой почву; въ этомъ направленіи эволюціонировало маріинское въдомство. Но въ министерствъ народнаго просвъщенія на это не нашлось средствъ, и проектъ остался неосуществленнымъ.

Въ 1856 г. съ идеей открытой женской школы выступилъ Норовъ. Послъдній министръ Николая I, сдълавшись первымъ министромъ его преемника, предложилъ "довершить великую и стройную систему" николаевской школы устройствомъ училищъ для дъвицъ средняго сословія. "Лица средняго сословія", говорилъ Норовъ, "лишены средствъ

дать дочерямъ своимъ необходимое образованіе, соотв'єтственное скромному ихъ быту"; существующія женскія заведенія, "обязанныя существованіемъ своимъ и успѣхами высокимъ попеченіямъ Августьйшаго дома", предназначены лишь для дочерей дворянъ и чиновниковъ. Новыя школы, довершавшія собой николаевскую систему, должны были служить тому же дёлу политическаго воспитанія страны; до сихъ поръ оно имъло въвиду лишь мужскую половину населенія, теперь должно было захватить и женскую. Женщина, "имѣющая на всю гражданственность столь могущественное вліяніе", призывалась играть туже охранительно-полицейскую роль, какую игралъ при Николав мужчина. Она должна была "улучшать семейные нравы" и "развивать въ массахъ народныхъ истинныя понятія объ обязанностяхъ каждаго".

Въ 1858 г., при другомъ уже министръ, Е. Ковалевскомъ, было издано первое "Положеніе" объ училищахъ для дъвицъ министерства народнаго просвъщенія. Училища учреждались двухъ разрядовъ,—6годичныя и 3-годичныя, и имѣли цълью давать ученицамъ "то религіозное, нравственное и умственное образованіе, котораго должно требовать отъ каждой женщины, въ особенности же оть будущей матери семейства". Черезъ 2 года въ новой редакціи "Положенія" вставлено: "супруги и матери". О допущеніи въ новыя школы дівицъ всіхъ сословій не было рѣчи ни въ положеніяхъ 1858 и 1860 гг., ни въ новомъ проектъ 1862 г., на что указывали рецензенты проекта. Всесословность была внесена лишь въ новый проекть 1865 г.; но этоть проекть министерство Головнина не успѣло осуществить. Училища для дѣвицъ, переименованныя позже въ гимнавіи и прогимнавіи, открывались въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ; къ 1867 году ихъ было открыто 92.

Одновременно на тотъ же путь вступило и маріинское вѣдомство. Разрушеніе старой маріинской школы, закрытой и сословной, приводило само собой къ созданію новой школы—открытой и не-сословной. Съ того же 1858 г. начали возникать женскія училища для приходящихъ, предназначенныя для лицъ, если не всѣхъ сословій, то, по крайней мѣрѣ, всѣхъ свободныхъ сословій. Эти училища, тоже получившія затѣмъ имя гимназій, должны были служить какъ бы противовѣсомъ закрытой школѣ.

Институты строились на недовъріи къ семьъ, устраняли семью, вырывали у нея дътей, вмъсто семейнаго воспитанія стремились дать свое, институтское. Институты мало учили и много воспитывали. Новая открытая школа строилась на противоположныхъ началахъ. "Школа учить лучше, чёмъ семья; но семья воспитываеть лучше, чвмъ школа", говориль первый организаторь этой школы, Н. А. Вышнеградскій. Развитіемъ своихъ мыслей о семейномъ воспитаніи, объ "одномъ солнцъ на небъ-объ одной у каждаго изъ насъ матери" — онъ умълъ вызвать слезы у Покровительницы институтовъ. Разъ семья воспитываеть лучше школы, то семьв и должно быть предоставлено дёло воспитанія; школа должна дать м'всто семейному началу, не отгораживаться отъ него институтскими стѣнами. Сообразно съ этимъ и въ уставѣ маріинскихъ гимназій 1862 г. говорилось, что гимназіи эти имѣють цѣлью дать дѣвицамъ образованіе, "не отлучая ихъ отъ семейной жизни", сама школа должна была представлять "какъ бы одну большую семью". Институтская дисциплина туть была значительно смягчена. Ученицамъ позволено сидъть "вольно", опираться на спинку лавки, мънять положение, смъяться во время урока и т. п. Этоть режимъ вводился "Правилами" Вышнеградскаго, утвержденными принцемъ Ольденбургскимъ.

Возникновеніе всѣхъ этихъ открытыхъ школъ еще сильнъе подорвало закрытую сословную школу. Содержаніе институтовъ стоило несравненно дороже; гимназіи, болфе дешевыя, привлекали къ себъ множество учащихся и оттягивали платныхъ воспитанницъ отъ институтовъ. Конкурировать съ новой дешевой школой было трудно. Были институты, сами, по ходатайству своихъ совътовъ, обращавшіеся въ гимназіи (астраханскій, тамбовскій); въ другихъ мъстахъ деныи, собранныя на институты, отдавались на открытіе гимназій,— такъ было въ Томскъ и Могилевъ. "Въ настоящее время признано полезнымъ воспитывать дівиць въ заведеніяхъ открытыхъ, такъ называемыхъ гимназіяхъ", заявляло учебное началь-

Но то, что было признано столь полезнымъ, не всегда соотвѣтственно пользѣ обезпечивалось казной. Маріинскія женскія гимназіи осно-

вывались на счеть самаго въдомства; министерскимъ былъ данъ заведеній "характеръ частныхъ для того, чтобы упростить способъ устройства и управленія—и тъмъ содъйствовать ихъ скоръйшему развитію"; но, какъ частныя заведенія, онъ и не получали казенныхъ средствъ, и должны были существовать на частный или общественный счеть. Предоставленныя въ жертву случаю, министерскія женскія гимназіи зависьли цыликомь оть доброхотныхъ даяній". Не всегда легко было добиться этихъ даяній. Въ Костромской губерніи увздныя городскія думы лишь тогда согласились на процентныя отчисленія въ пользу женскихъ школъ, когда отъ директора училищъ услышали, что устраивать ихъ велитъ самъ царь, "желая каждому изъ насъ семейнаго счастья". Въ Великомъ Устюгъ было то же самое; въ Нижнемъ, въ Харьковъ, въ Вологдъ женскія гимназіи заводились лишь "по случаю проъзда Его Величества". Самыя суммы на содержаніе гимназій отпускались часто въ ничтожномъ размъръ. Уъзды Ярославской губерніи ассигновали ежегодно на это дѣло по 34 рубля и по 25 р., въ городъ Киржачъ — даже по 10 рублей. Оть 43 крупнъйшихъ городовъ поступало ежегодно на 92 училища 43 тысячи рублей. Больше жертвовали отдёльныя лица, купцы и дворяне: купецъ Мамонтовъ, дворяне Рюминъ, Лазаревъ, Демидовъ. Отъ казны получали субсидіи только 3 гимназіи; 23 прогимназіи существовали на случайныя средства. Приходилось устраивать концерты, лотерен и т. п. Но всъхъ этихъ случайныхъ поступленій было мало; были гимназіи, гдв не на что было купить глобуса. При такихъ условіяхъ, женская открытая школа не только не могла платить учителямъ обычнаго въ другихъ школахъ жалованья, но должна была эксплоатировать даровой учительскій трудъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на помощь школѣ приходили сами мѣстные педагоги, съ энтузіазмомъ принимавшіеся за новое просв'ятительное дело. Такъ было, напримъръ, въ Полтавъ, гдъ 54 преподавателя разныхъ заведеній предложили свой даровой трудъ и объщали учить безплатно первыя 6 лътъ. Въ другихъ мъстахъ педагоги отчисляли на женское образованіе извѣстный % со своего жалованья.

3.

И мужская школа 60-хъ годовъ началась съ продолженія николаевской школы. Тоть же Норовъ, въ докладъ своемъ государю въ 1856 г., говориль объ истинахъ православной въры, какъ "коренномъ основаніи всего воспитанія и образованія отечественнаго", объ улучшеніи методовъ преподаванія Закона Божія, чтобы оно было "нравственно назидательнымъ, одушевляющимъ ученіемъ, способнымъ дъйствовать на воспріимчивыя и мягкія сердца юношей и поселять съ христіанскимъ образомъ мыслей и жизни христіанскія чувствованія". Закономъ Божіимъ Норовъ хотіль, по выраженію императора Николая І, "разогръвать сердца юношей".

Но сердца юношей плохо разогрѣвались Закономъ Божіимъ. Они

гораздо больше разогръвались другими силами. Студенческіе безпорядки, происходивше въ университетахъ и стоившіе министерскаго кресла сперва Норову, а потомъ и Ковалевскому, захватывали и учащихся средней школы. Сочувствовали студенчеству и болъе передовые изъ учителей гимназій; учащіеся средней школы сами волновались. Въ министерство адмирала Путятина, открывавшаго Японію и закрывавшаго университеты, раздраженіе учащейся молодежи еще усилилось; приходилось уже пускать въ ходъ оружіе. Тогда императоръ Александръ, по словамъ его біографа, "не замедлиль прійти къ убъжденію, что д'ыйствительнаго улучшенія въ состояніи нашихъ разсадниковъ просвъщенія можно ожидать лишь отъ коренного измененія всей системы народнаго образованія, высшаго, средняго и низшаго". Реформа должна была замънить репрессію; средство было новое, но цъль старая-надо было покончить съ безпорядками. Проводить школьную реформу быль призвань новый человъкъ, человъкъ изъ либеральнаго кружка Милютина, Кавелина и другихъ, руководитель "Морского Сборника", посредникъ между либералами и великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ — А. В. Головнинъ.

Реформа средней школы, какъ и университетская реформа, зародилась въ моментъ обостренной борьбы съ учащейся молодежью. Она подготовлялась въ періодъ борьбы съ "уродливыми теоріями", соціальными и политическими, проникшими въ школу, съ "путаницей поня-

тій у родителей, у многихъ наставниковъ и воспитателей", съ "общимъ упадкомъ школьной дисциплины". Она должна была все это устранить изъ школы, но только мирнымъ путемъ.

И Головнинъ началъ подготовку своей реформы съ вопроса "объ усиленіи религіозно-правственнаго воспитанія, которое на всёхъ ступеняхъ общественнаго обученія должно стоять на первомъ планъ". Но жизнь, заставившая перейти оть репрессій къ реформамъ, двигала министерство дальше впередъ. О школьной реформъ говорили и газеты и журналы. "Русское Слово" полемизировало съ "Московскими Въдомостями". Спеціальныя статьи печатались въ "журналъ" министерства и въ различныхъ педагогическихъ органахъ-въ "Учителъ", "Воспитаніи", "Русскомъ Педагогическомъ Въстникъ". Пять разъ собирались учительскіе съвзды — по естествознанію и русскому языку, 3 въ Кіевъ, 1 въ Митавъ и 1 въ Одессъ (1861 — 64 гг.). На этихъ съвздахъ, по словамъ министерства, учителя "провѣряли опыть опытомъ товарищей", родители "заинтересовывались вопросами воспитанія", а окружное начальство оказывало свое "непосредственное вліяніе на преподавателей и директоровъ и разъясняло имъ необходимость тыхь или другихъ мъръ и улучшеній-гораздо удобнье, чьмь съ помощью циркуляровъ и предписаній".

Въ этой атмосферѣ создавался новый уставъ. Первый проектъ, выработанный еще при Ковалевскомъ, былъ разосланъ черезъ попечите-

лей по гимназіямъ и напечатанъ сверхъ того въ газетахъ; мнвнія, высказанныя о немъ въ печати, и отзывы, поступившія оть педагогическихъ совътовъ, были разсмотръны въ министерствъ, и на основанін ихъ составленъ новый проекть 1862 г., -- проекть устава общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній. Этоть проекть съ общирной объяснительной запиской быль опять разосланъ-на этотъ разъ по Россіи и по Западной Европѣ; было получено 42 отзыва изъ-за-границы и 335 — изъ Россіи, 110 отъ университетовъ и педагогическихъ совътовъ и 225 отъ частныхъ лицъ.

Шесть томовъ этихъ рецензій полны и сейчасъ живого интереса. Въ нихъ чувствуется живая педагогическая мысль, не умершая какимъто чудомъ въ николаевскую эпоху. Директора, учителя, цѣлые совѣты шлють свои подробнайшие отзывы, мнфнія, особыя мнфнія; ни одинъ § проекта не оставленъ безъ разсмотрѣнія. Пишутся программы по различнымъ предметамъ: по Закону Божію, исторіи, математикъ и т. п., предлагаются новые методы. Составляются детально въдомости расходовъ въ томъ или другомъ захолусть в, расходы на дрова, прислугу, сввчи, еtс., еtс., для женатаго учителя и для холостого, чтобы выяснить, какой долженъ быть размѣръ его жалованья. Спорять о томъ, достаточно ли въ средней школъ "формальнаго воспитанія", "образованія методами" или еще нужно давать и знанія, "прояснять" ими мысль учащихся.

Мы послѣ увидимъ, насколько были приняты во вниманіе всѣ эти

рецензіи педагоговъ. Но какъ бы тамъ ни было, проектъ былъ еще разъ передѣланъ въ 1863 г. и затѣмъ внесенъ въ государственный совѣтъ. Новыя измѣненія были сдѣланы по требованію государственнаго совѣта. Наконецъ, въ 1864 г. проектъ устава сталъ закономъ. Явились 7-классныя гимназіи и 4-классныя прогимназіи; гимназіи же двухъ типовъ — классическія и реальныя. Намъ нужно теперь съ ними познакомиться.

4

Школа, созданная уставомъ 1864 г., была всесословная. Въ нее допускались дъти лицъ "всъхъ сословій, безъ различія званія и вѣроисповъданія". Этоть принципъ былъ внесенъ во всѣ проекты—и 1863 г., и 1862 г., и еще 1860 г.; въ проектахъ говорилось даже: "безъ различія подданства". Всесословная школа, какъ мы видѣли, не была у насъ новостью; это было возвращеніе къ эпох'в Екатерины и Александра I; даже въ эпоху наибольшаго расцвъта сословности и кръпостного права правительство не считало невозможнымъ насаждать народныя училища. Послъ долгой борьбы съ всесословной школой, наполнившей собой николаевское парствованіе, правительство уступило. Уже въ маріинскомъ въдомствъ, гдъ свила себъ гнъздо ультрасословная школа, — и тамъ двери распахивались шире; въ институтахъ появились купеческія дочки; устраивались женскія гимназіи для всъхъ свободныхъ-и дворяне отдавали своихъ дѣтей въ эти, хотя не сословныя, но зато дешевыя школы. То же должно было произойти съ мужской школой.

Но министерство народнаго просвъщенія не сразу пошло на эту уступку. Первоначально предполагалось и при Александръ П, какъ при Николав, удержать податныя сословія въ реальныхъ классахъ, учреждать для нихъ реальныя гимназіи, "дабы дать воспитывающимся полезное для нихъ самихъ спеціальное образованіе". Это была мысль Бибикова и самого Александра II. Только въ 1859 г. было отмѣнено въ мужской гимназіи правило Ширинскаго-Шихматова о неосвобожденіи оть платы лиць податныхъ сословій; теперь ихъ освобождали на общемъ основаніи. И первоначальный проекть 1860 г., составленный при Ковалевскомъ, раскрывая вев школы для вевхъ сословій, предпочелъ, однако, "высшія народныя училища", 4-классныя, взамёнъ прежнихъ увздныхъ, предназначенныя преимущественно для лицъ торговаго и промышленнаго класса, "которыя предполагають кончать въ нихъ свое образованіе". Это была идея устава 1828 г., тоже не закрывавшаго ни одной школы ни одному свободному сословію, тоже вводившаго оговорку: "но главнъйшимъ образомъ"...

Крестьянская реформа 1861 г. дѣлала уже невозможнымъ всякій разговоръ о несвободныхъ сословіяхъ. Школу приходилось открыть и для "вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости". Въ объяснительной запискѣ къ проекту 1862 г. читаемъ: "съ уничтоженіемъ крѣпостного состоянія и съ дарованіемъ чрезъ то

правъ гражданскихъ и человъческихъ всвмъ лицамъ безъ исключенія оказывается болье, чымь когдалибо, настоятельная необходимость приготовлять людей для всихъ поприще и для всякой дъятельности". Въ 1862 г. къ этому прибавлялось, что "только при такихъ условіяхъ можеть уничтожиться господствующее еще у насъ разъединеніе между сословіями и явится разумное распредъление занятій между всвми общественными двятелями". Въ проектъ 1863 года находимъ тоть же §, но не ту же его мотивировку: "Въ гимназіи открывается доступъ дътямъ всъхъ состояній, какт было и по уставу 1828 10да, безъ сдѣланнаго впослѣдствіи ограниченія, по которому оть д'ятей лицъ, принадлежащихъ къ податному состоянію, требуется увольнительное свидътельство отъ общества". Но все это вовсе не для того, чтобы "уничтожать господствующее еще у насъ разъединение сословій" или празумно распредвлять занятія между всёми общественными дёя-Наобороть, уваровскія телями". увольнительныя свидфтельства тымъ и гръшили, что они "обрекали" поступающаго въ гимназію на выходъ изъ своего состоянія, чего никакт не слыдиеть желать, потому что всякое состояніе нуждается въ просв'ященныхъ дъятеляхъ для того, чтобы имъть возможность выполнять свое назначеніе". Чтобы кончившіе курсъ не соблазнялись и не стремились выйти изъ своего сословія, для нихъ, и безъ выхода изъ сословія, проектировались различныя льготы.

Но и сдълавшись всесословной, новая школа не стала совмъстной

для обоихъ половъ. Женщину, изгнаннук изъ общей школы либеральными совътниками Александра I, не вернули туда и либералы Александра II. Даже въ первомъ проектъ 1862 г. совмъстное обученіе допускается только въ народныхъ училищахъ и ежедневныхъ школахъ грамотности.

И въ замъчаніяхъ на проекть устава 1862 г. намъ послышалось только 3 голоса, говорившіе о совмѣстномъ обученіи. Одинъ голосъ принадлежалъ Ръдкину. Признавая раздѣльное обученіе на старшей ступени школы, онъ стояль за совмъстное обучение на ступени низшей. Другой голось требоваль совмъстнаго обученія во всъхъ народныхъ школахъ, но до 13 лѣтъ. Это голось совета орловской гимназіи: "Школа должна готовить для совмъстной жизни мужчину и женщину; зачёмъ же съ юныхъ лётъ раздълять на нъсколько часовъ твхъ, которые во все остальное время не раздѣлены?" Наиболѣе радикальнымъ оказался и. д. старшаго учителя симбирской гимназіи Виноградовъ, доказывавшій, что "совмъстное обучение дътей обоего пола можеть быть допущено въ народныхъ училищахъ, прогимназіяхъ и гимназіяхъ". Онъ полагаль, что оть этого нисколько не "испортится" нравственность и ученика и ученицы, —вѣдь этого не бываеть при домашнемъ воспитаніи, а "умственная сторона женщины не настолько ниже мужской, чтобы могла служить препятствіемъ къ совм'єстному образованію". Наконець, "вслідствіе допущенія совм'єстнаго образованія нравы мужчинъ значительно смягчатся, а образованность женщинъ будеть серьезнъе". это были единичные и одинокіе голоса. Въ дъйствительности, школа дълилась, и даже задача ея оказывалась различной, --мужчин давалось общее образованіе; женщинъобразованіе, какого должно требовать оть каждой женщины, въ особенности оть будущей супруги и матери семейства. И въ "Правилахъ внутренняго порядка въ женскихъ гимназіяхъ" маріинскаго составленныхъ Вышнеградскимъ и утвержденныхъ принцемъ Ольденбургскимъ, говорилось о "тисемейныхъ обязанностяхъ" женшины.

Не была новая школа и безплатной. И мужская, и женская, и министерская, и маріинская — были платныя. Новаго было только то, что въ мужскихъ гимназіяхъ плату устанавливалъ педагогическій совъть и что отъ платы освобождаться могли лица всъхъ состояній (но не болье 10% всего числа). Маріинскія гимназіи, открывавшіяся на счеть въдомства, существовали затьмъ на тъ 20—30 тысячъ, которыя каждая изъ нихъ получала съ родителей въ видъ платы за обученіе.

5.

Посмотримъ теперь, какую роль въ этой новой школѣ долженъ былъ играть учитель, какое мѣсто отводилось общественнымъ элементамъ, что оставляло себѣ учебное начальство. Вотъ министерская мужская гимназія. Съ давнихъ поръ въ ней существовалъ педагогическій совѣть. Онъ возникъ впервые въ

1804г. Уставомъ этого года были учреждены въ гимназіяхъ "педагогическія сов' тованія при директорѣ; но они не имѣли опредѣленнаго плана, не были совсѣмъ организованы, и уставъ относиль ихъ къ частнымъ обязанностямъ преподавателей; совътованія были простой формальностью. Уставъ 1828 г. впервые организоваль правильно педагогическій сов'ять, опред'ялиль его составъ и его кругь дъйствій. Совъть составляли директоръ, инспекторъ и старшіе учителя; младшіе (учителя русской грамматики, географіи и новыхъ языковъ) приглашались въ совъть лишь въ случав надобности. Въ кругъ дѣйствій совѣта входили: всъ соображенія по учебной части гимназіи, усовершенствованіе способовъ преподаванія, принятіе мірь къ нравственному улучшенію воспитанія, всв постановленія о порядкѣ внутренняго управленія въ гимназіи и гимназическомъ пансіонъ; сверхъ того, онъ же въдаль переводь вь высшій классь, награды, высшія меры наказанія и исключенія изъ гимназіи. "Отсюда видно, какой широкій просторъ предоставленъ былъ уставомъ 1828 г. педагогической дъятельности учителей", -- говорило въ 1864 г. министерство. При всемъ томъ, идея устава на практикъ долго не осуществлялась. Причины тому: отчасти равнодушіе педагоговъ ко всёмъ педагогическимъ вопросамъ, отчасти недостатокъ въ хорошихъ руководителяхъ, такъ какъ директора были безъ ученой степени, вовсе не приготовленные ни къ ученому, ни къ педагогическому поприщу. Эти директора превратили большую часть статей устава въ мертвую букву, а самыя засъданія совътовъ-въ срочныя собранія для подписыванія денежныхъ въдомостей и протоколовъ о переводахъ и награжденіяхъ учащихся. Только въ послъдніе годы педагогическіе сов'яты обнаружили нѣкоторую жизнь и стали пользокаться правами, предоставленными имъ по закону. Такъ объясняеть судьбу этихъ совътовъ объяснительная записка министерства къ уставу 1864 г. ("Представленія въ Государственный совъть"). Но другая объяснительная записка, приложенная къ проекту 1862 г. и разосланная вмъсть съ нимъ по Россіи и Западной Европъ, объясняла дѣло нѣсколько иначе. Тотъ факть, что "педагогическій совыть дъйствуеть въ большей части гимназій чисто-формально, заботясь только объ очисткъ дъла, а не о его сущности", она признавала "совершенно естественнымъ, при полной зависимости преподавателей оть директора"; директоръ предсъдательствуеть въ совъть, а отъ него заизбраніе преподавателей, висять ихъ аттестація, представленіе къ наградамъ и къ увольненію. Директоръ "естественно смотрить на себя, какъ на начальника, - подавляеть свободу голоса въ учителяхъ и обращаеть педагогическій сов'ять изъ коллегіальнаго учрежденія въ совъщательное, дъйствующее по его личному взгляду". А младшіе учителя и воспитатели и совсъмъ не принадлежать къ совъту. Отсюда-"безгласіе" педагоговъ и ихъ "равнодушіе" къ дѣлу. Корень зла не въ личныхъ свойствахъ директоровъ и не въ равнодушіи педагоговъ, а въ самомъ устройствъ совъта, въ его, такъ сказать, конституціи. Но не только весь педагогическій совъть осужденъ на такое безгласіе; связанъ въ своемъ педагогическомъ дълъ и каждый отдъльный педагогъ. "Мертвою книгой можеть остаться для юношества и хорошо приготовленный воспитатель и учитель, если останется въ своей силъ настоящая система, при которой деятельность учебныхъ заведеній до такой степени сжата узкими рамками инструкцій и программъ, данныхъ свыше, что воспитателямъ и учителямъ нельзя даже пошевельнуться свободно.-При такомъ порядкѣ не мудрено превратиться въ настоящую машину".

И проекть 1862 г., объясняя старую систему отношеній къ учителю и устройства педагогическаго совъта недовъріемъ правительства къ учителямъ, заявлялъ, что хочетъ порвать съ этимъ недовфріемъ и со всей вытекающей изъ него системой. Онь вводиль въ составъ педагогическаго совъта всъхъ учителей, старшихъ и младшихъ, и всъхъ воспитателей, съ равными для вспхи правомъ полоса; ограничивалъ власть директора при опредъленіи и увольненіи учителей и воспитателей (къ представленію объ этомъ директора попечителю-прилагался и отзыва совъта); наконецъ, расширялъ права педагогическаго совъта, предоставляя ему выборъ учебныхъ руководствъ (изъ числа одобренныхъ министерствому), распредѣленіе числа уроковъ и предметовъ преподаванія по классамъ и составление программъ по каждому предмету, точнве-утверждение программи, составленныхъ каждымъ преподавателемъ.

"Такая мѣра, сохранивъ однообразіе въ общемъ учебномъ планѣ, сниметъ вмѣстѣ съ тѣмъ оковы, стѣсняющія свободную дѣятельность учебныхъ заведеній, и возбудить преподавателей къ педагогической самодѣятельности". Ничего этого не было въ компетенціи педагогическаго совѣта по проекту 1860 г.; не было въ совѣтѣ и воспитателей.

Но уже проекть 1863 года нѣсколько отличается отъ ближайшаго своего предшественника. Въ составъ совъта входять всъ учителя, но воспитатели приглашаются лишь при обсужденіи воспитательныхъ мфръ по пансіону. Кругь дъйствій совъта расширенъ составленіемъ "подробныхъ постановленій о мфрахъ взысканій съ учащихся"; совъту оставлено и представление своего отзыва о назначаемомъ или увольняемомъ преподавателѣ и одобреніе программъ, такъ какъ "употребленіе учебника не исключаеть необходимости" составленія этихъ программъ; "учебникъ есть планъ предмета, программа—выражение взгляда учителя на исполненіе этого плана"; "не требовать отъ учителей программъ, значить — превратить ихъ почти въ безполезныхъ задавателей и выслушивателей уроковъ по учебнику". О связанности учителя инструкціями нѣть уже ни полслова. Но стоявшее рядомъ съ составленіемъ программъ преподаванія распредъленіе числа уроковъ предметовъ преподаванія по классамъ-исчезло изъ компетенціи педагогическаго совъта. Уставъ 1864 г. отнялъ еще у совъта и право давать отзывъ о преподавателъ, назначаемомъ въ гимназію или увольняемомъ. Одно, что теперь осталось совъту изъ его новыхъ правъ, было одобреніе программъ, составленныхъ отдъльными преподавателями.

И министерство Ковалевскаго и министерство Головнина усиленно взывало къ содъйствію общественныхъ силъ. Уже въ проектѣ 1860 г. министерство жаловалось на "отсутствіе крѣпкой духовной связи между училищами и обществомъ. Последнее (то-есть, общество) остается болье или менъе равнодушнымъ къ учебнымъ заведеніямъ, содержимымъ оть правительства, не принимаеть участія въ ихъ интересахъ и не жертвуеть для нихъ ни временемъ, ни достояніемъ". Отъ общества требовалось именно пожертвование его достояніемъ; его звали помочь содержать училища; устроить ихъ и управлять ими сумъеть и само министерство. На этой точкъ зрънія стояло и министерство Головнина.

"Правительство, при всёхъ своихъ благихъ намфреніяхъ", — говорить объяснительная записка къ проекту 1862 г., - "не имъетъ матеріальной возможности заводить училища вездъ, гдъ они нужны". Поэтому оказывается необходимымъ, "въ видахъ легчайшаго распространенія просвъщенія, предоставить болье широкое участіе въ народномъ образованіи частнымъ лицамъ и обществамъ". Общественныя силы приглашаются къ "широкому участію" въ народномъ образованіи, такъ какъ это народное образованіе, плохо обезпеченное казной, нуждается въ пособіи изъобщественныхъсредствъ. Въ 1828 г., когда гимназію предполагалось сдёлать дворянской, при гимназіяхъ учреждалась должность почетныхъ попечителей, выбиравшихся отъ дворянскаго сословія; они надзирали за ходомъ управленія и состояніемъ гимназій и за пансіонами и изыскивали средства для открытія этихъ пансіоновъ. Теперь—, въ гимназіяхь учатся дѣти всѣхъ состояній, а потому необходимо привлечь къ нимъ участіе и прочихъ сословій". Съ этой цѣлью оба проекта, 1862 и 1863 гг., предлагають новый попечительный сов'ять; эта идея-идея предыдущаго министерства; попечительный совъть находимъ и въ проектъ 1860 г. Но физіономія этого совъта не остается одной и той же; она мѣняется. Въ проектъ 1862 г. попечительный совъть учреждается для содъйствія нравственному и матеріальному благосостоянію гимназій и прогимназій и для большаго сближенія ихъ съ обществомъ". Въ проектъ 1863 г. онъ учреждается "для содъйствія матеріальному благосостоянію, а черезъ то и самымъ успѣхамъ образованія, и служить посредникомъ между обществомъ и сими учебными заведеніями". И въ 1860 и 1862 гг. въ составъ совъта входять 4 непремѣнныхъ члена, — попечитель гимназіи (избираемый отъ дворянства), директоръ, мѣстный благочинный и городской голова, и выборные члены, которыхъ самъ попечительный совъть (то-есть, прежде всего непремѣнные его члены) избираетъ изъ мъстныхъ жителей (въ 1860 г.четырехъ, въ 1862 г.-въ неограниченномъ числъ). Въ 1863 г. составъ совъта мъняется. Въ него входять представители учебнаго заведенія директоръ и одинъ изъ преподавателей по выбору педагогическаго

совъта, представитель духовнаго въдомства, избираемый попечительнымъ совътомъ, и выборные отъ всѣхъ мѣстныхъ сословій на основаніи существующихъ постановленій о выборахъ. Выборное начало расширяется; но компетенція сов'вта суживается. По обоимъ проектамъ попечительный совъть не имъеть распорядительной власти въ гимназіи, не можеть вмѣшиваться въ учебную часть; но члены его могуть посвщать гимназію и сообщать свои замѣчаніе директору. Въ 1860 г. эти замфчанія могуть касаться "направленія преподаванія, нравственности учащихъ и учащихся и вообще степени довърія общества къ гимназіи"; въ 1862 г. это замѣчанія о "положеніи" гимназіи, въ 1863 г. о "матеріальномъ" ихъ положеніи; задача попечительнаго совъта-, попеченіе о матеріальном улучшеній гимназіи".

Если мы возьмемъ теперь не проекты, а самый уставъ 1864 г., мы въ немъ совсъмъ не найдемъ попечительнаго совъта; вмъсто того, но съ той же самой цёлью, дёйствуеть почетный попечитель, какъ и по уставу 1828 г. Разница только въ томъ, что по новому уставу онъ выбирается не дворянствомъ, но темъ обществомъ или сословіемъ, которое даетъ средства на гимназію или на пансіонъ при ней. Почетный попечитель входить съ правомъ голоса въ педагогическій сов'ять и обязанъ участвовать въ тъхъ его засъданіяхъ. когда разсматривается смета или провъряется хозяйственный отчеть.

Если таково было положение педагога и педагогическаго совъта, если такова была роль, отведенная

общественнымъ элементамъ, -ясно, что доминирующимъ лицомъ въ гимназіи быль директорь. Это не быль выбранный директорь автономной школы; и проекть 1860 г., и проекть 1862 г., и проекть 1863 г., и уставъ 1864 г. знають только директора по назначенію, "избираемаго" попечителемъ округа, и въ свою очередь "избирающаго" всъхъ учителей, воснитателей и служащихъ гимназіи. Избираемый, аттестуемый и увольняемый директоромъ, или по представленію директора, педагогь быль попрежнему обреченъ на безгласіе; директоръ оставался всесильнымъ; онъ былъ хозяиномъ заведенія.

Попечительный совъть, который не удалось ввести въ мужской гимназіи, существоваль въ женской. Министерская женская гимназія содержалась цёликомъ на общественныя средства. Сначала, въ 1858 г., думали свести всю роль общества къ доставленію средствъ. Эти средства поступали въ полное безотчетное распоряжение начальницы, которая не избиралась обществомъ. Министерство думало, что это дасть возможность пріобрѣтать въ званіе начальниць лиць, вполнѣ достойныхъ такого довърія"; повидимому, оно считало, что на подотчетное мъсто не пойдуть лица, достойныя довърія. Но при такихъ условіяхъ трудно было получить отъ общества нужныя средства. Въ 1860 г. пришлось писать новое "Положеніе". Надъ начальницей учрежденъ попечительный совъть; начальница имъ избирается и ему подотчетна. Попечительный совыть состоить изъ семи лицъ, 5-непремѣнныхъ членовъ и 2-выборныхъ, 1-оть дворянъ, другой-отъ купечества. Предсъдатель совъта-предводитель дворянства или уфздный судья; сверхъ того почетнымъ попечителемъ является губернаторъ. Весь составъ преподавателей избирается попечительнымъ совътомъ. Такимъ обрабюрократическій принципъ быль отчасти нарушень, но въ польву лишь одного дворянства; дворянскому сословію дань рѣшительный перевъсъ. Купечество получило въ совътъ лишь одно мъсто; педагогисовежмъ ни одного. Этотъ попечительный совъть назначаль всъхъ преподавателей, составлявшихъ педагогическій совѣть; предсѣдателемъ педагогическаго совъта былъ директоръ училищъ или директоръ мужской гимназіи.

Маріинская женская гимназія, существовавшая на средства въдомства и на плату за обученіе, не нуждалась ни въ почетномъ попечитель, ни въ попечительномъ совътъ. И при ней не было ни того, ни другого. Во главъ ея стояли начальникъ по назначенію, назначенная главная надзирательница, такіе же инспекторъ, преподаватели, классныя дамы. За учебной частью наблюдали инспекторъ и конференція. Въ классъ хозяиномъ былъ учитель; классная дама, когда учитель въ классъ, не могла вмѣшиваться въ его работу; но могла послѣ сообщать начальству свои замѣчанія. Все это тамъ наверху подчинялось главноуправляющему IV отдѣленіемъ, принцу Ольденбургскому.

Таковы были всѣ 3 новыхъ школы: министерская мужская, министерская женская и женская маріинская. Автономію, скрѣпя сердце, давали университетамъ; средняя школа оставалась бюрократической

6.

Мы видѣли, каковы были главнѣйшія перемѣны, внесенныя въ организацію средней школы 60-ми годами. Наиболѣе жестокую критику рецензентовъ вызвала какъ разъ организація средней школы. Педагоги, педагогическіе совѣты были недовольны, недовольны даже той организаціей, какую предлагалъ проекть 1862 г.

Цълый рядъ педагогическихъ совътовъ высказался за еще большее расширеніе правъ педагогическаго совъта, чъмъ какое въ самомъ началъ предполагалось министерствомъ. Педагогическій совъть должень имъть право выбирать учебныя книги и руководства, не стёсняясь тёмъ, одобрены они или не одобрены министерствомъ. Онъ не долженъ быть связанъ никакими инструкціями и циркулярами; если за уставомъ послъдують еще разъясняющія инструкціи (какъ это предполагалось проектомъ), то не стоило и уставъ писать. Съ разныхъ сторонъ раздавались голоса объ избраніи директоровъ и инспекторовъ самими педагогическими совътами. Педагогическіе сов'яты избирають кандидатовъ, окончательный выборъ принадлежить попечителю или его совъту. Другія гимназіи настаивали, что "начальствующія лица" должны быть избираемы педагогическимъ совътомъ и только утверждать ихъ полженъ попечитель или попечительскій сов'ять. Въ кіевскомъ округѣ это требованіе было повторное; о томъ же заявляли гимназіи при обсужденіи перваго проекта въ 1860 году. Точно такъ же учителя не должны избираться директоромъ, а или попечительскимъ совѣтомъ, или прямо педагогическимъ совѣтомъ; съ этимъ соглашались профессоръ Каченовскій и Пироговъ.

Мотивируя эти требованія, педагогическіе совъты приводили цълый рядъ аргументовъ, часто совершенно различныхъ. Гдѣ же попечителю знать, кого назначить директоромъ или инспекторомъ, - заявляла одна гимназія; попечитель далеко; педагогическому совъту виднъй. "Тщеславіе зд'єсь не играеть никакой роли", писалъ совътъ немировской гимназіи. Онъ въ этомъ дѣлѣ стоитъ только за право, дорогое для всякаго мыслящаго человъка: право зависъть въ своей репутаціи, въ своемъ благосостояніи отъ собственнаго энергическаго труда, а не отъ пристрастія и произвола начальника. Произвольное управленіе одного лица будеть всегда лишать учителей упомянутаго счастья; доставить его можетъ только разумно устроенное самоуправленіе". Тоть же совъть писаль, критикуя министерскій проекть: "Директоръ выбираетъ надзирателей по своему усмотрѣнію, учителей съ незначительнымъ ограниченіемъ, аттестуеть ихъ всёхъ передъ попечителемъ, представляетъ къ наградамъ, увольняетъ отъ службы. Развъ всего этого мало, чтобы подавить въ учителяхъ независимость, а стало быть, и энергію". "Это пародія на коллегію", писалъ одинъ житомірскій учитель.

"Всякая коллегія, а особенно пе-

дагогическая, — писала еще одна гимназія, — обращается такимъ путемъ въ молотильную машину, или, venia verbo, просто въ швальню, гдѣ главный закройщикъ раздаетъ каждому урочную работу, требуя исполненія ея безъ всякаго размышленія".

Другого мнѣнія были директора гимназій, тоже недовольные проектомъ 1862 г. Директоръ 2-й кіевской гимназіи, не соглашаясь съ ея совѣтомъ, находилъ, что педагогическому совѣту должно принадлежать коллективное дѣло воспитанія, но ни въ коемъ случаѣ не коллективная власть. Директора московскихъ гимназій признавали, что проектъ и тѣми ограниченіями, какія уже въ немъ имѣются, связываеть директора по рукамъ и по ногамъ; какъ же можеть послѣ этогодиректоръ нести отвѣтственность?

Директоръ московской 4-й гимназіи Копосовъ выражаль удивленіе: "Непонятно, по какимъ причинамъ въ литературъ составилось понятіе о личномъ составъ гимназін, изображаемое въ картинъ слъдующаго содержанія: учителя молодые, энергичные, полные силь и желанія принести необыкновенную пользу, при чемъ въчно угнетенные и стъсненные самовластіемъ начальника заведенія; директоръ дряхлый, отсталый, необразованный старикъ, вѣчно мѣшающій, по непониманію дъла, всякому развитію силъ преподавателей, или какъ звърь, случайно забъжавшій въ заведеніе, придавляющій все своею властью и требующій поклоненія своей особъ. Не чаще ли встрвчается картина наобороть?"—

Вооружился на права педагогическаго совъта и старшій учитель пензенской гимназіи, опасавшійся, что, при ослабленіи власти директора, кружокъ учителей, делающій директору "реакцію", завладветь положеніемь; этоть кружокь и такъ уже ему противодъйствуеть, сближается съ учениками старшихъ классовъ, настраиваетъ ихъ противъ директора; ученики "ласкаются" учителями и "привыкають къ демонстраціямъ". "Надобно подумать о судьбѣ дѣтей!" А учитель одного приходскаго училища, говоря объ "осаждающихъ власть начальника совътахъ", а тъмъ паче о совътахъ, "гдъ такъ развито вольнодумство", производить власть директора по прямой линіи оть Бога, такъ какъ "сущія власти оть Бога учинены, и противляйся власти противится Emy".

Ръзкую критику вызвали и проектированные попечительные совъты. Въ нъкоторыхъ гимназіяхъ совъты и отдъльные педагоги находили, что не слъдуеть давать доступа членамъ попечительнаго совъта въ педагогическій совъть, чтобы не стъснять мнъній учителей, не нарушать конфиденціальности засъданій и не плодить доносовъ; въ другихъ мъстахъ находили нужнымъ ввести въ попечительные совъты полицію (напримъръ, въ Занадномъ краѣ); за то въ другихъ мъстахъ совершенно разрушали всю концепцію "сближающаго" этого общества учрежденія. Приведемъ только нѣсколько отзывовъ.

Одна гимназія писала, что "единственное и самое върное средство

сблизить общество со школой состоить въ томъ, чтобы дёло образованія признать его законнымъ дъломъ, его неотъемлемымъ правомъ и его неизбѣжной обязанностью". А что можеть сдълать общество, когда "почти все дъло воспитанія береть на себя правительство"? И §§ о попечительныхъ совътахъ легко обратятся въ простую формальность и мертвую букву. Члены этихъ совътовъ-читаемъ въ другомъ отзывъ-будуть только подписывать свои имена на протоколахъ; для нихъ это будетъ синекурой; за скудныя приношенія, безъ труда и заслугь и безъ всякой отвътственности, они будутъ пользоваться правами государственной службы, почетомъ, чинами. "До сихъ поръ общество наше оказывало несомнънное содъйствіе просвъщенію", пишеть динабургскій учитель Рейро; "но это содъйствіе выражалось: 1) въ учрежденіи новыхъ учебныхъ заведеній, каковы: школы грамотности, воскресныя и женскія гимназіи; 2) въ пожертвованіяхъ на извъстную цъль, слъдовательно, на извъстныхъ условіяхъ. Изъ этого видно, что общество содъйствуеть тамъ, гдъ его содъйствіе ближе достигаеть цъли, и что оно само хочеть и распоряжаться своим содыйствіем, хочеть, такъ сказать, быть хозяиномъ своего дъла. Послъ этого сомнительно, чтобы оно захотъло содъйствіе правительоказывать ственнымъ учебнымъ заведеніямъ. Но допустивъ противное, представляется вопросъ: можно ли это содъйствіе, неръдко своеобразное, заключить въ рамку попечительныхъ офиціальныхъ совътовъ,

офиціальных засъданій, ни къ чему не ведущей повърки годового отчета и участія въ занятіяхъ хозяйственнаго комитета? Всъ эти понудительныя мъры или, лучше сказать, стъсненія не поведуть ни къ чему. Шататься по классамъ или въ педагогическихъ совътахъ общество, пожалуй, и станеть, но это можеть произвести только путаницу и не поведеть ни къ чему хорошему. Обществу, для его содъйствія, нужна рамка гостепріимная, предупредительная свободная".

7.

Но какъ бы она ни была организована, что должна была давать школа своимъ питомцамъ? Школа должна давать и умственное образованіе и нравственное воспитаніе; то и другое входить въ ея задачу; такъ опредѣлялась задача школы въ проектѣ 1860 года. Но открытая школа можетъ воспитывать, лишь давая образованіе.

"Если что есть воспитывающее въ школѣ, такъ это наука", говорилъ Пироговъ; "наукѣ и одной только наукѣ одолжена школа своимъ мощнымъ вліяніемъ. Въ наукѣ кроется такой нравственно-воспитательный элементь, который никогда не пропадаетъ, какіе бы ни были ея представители". Эта идея была положена въ основу составителями проекта 1862 г.

Образовательная задача выдвигалась такимъ образомъ впередъ. Но цѣлью самого образованія было не пріобрѣтеніе знаній, а рязвитіе человѣка; важенъ былъ пропессъ пріобрѣтенія знаній, его методы. Не зачёмъ было дёлать образованіе многопредметнымъ; нужно было, напротивъ, концентрировать школьную работу, сосредоточить ее на немногихъ наукахъ. "Въ воспитаніи наука должна быть не цёлью, а средствомъ. Нужно стараться не о томъ, чтобы пройти ту или другую науку, какъ можно полнёе"; наука "должна служить учащимся лишь средствомъ для развитія", говорилъ Стоюнинъ. Въ этомъ сходились съ нимъ и Водовозовъ и другіе педагоги; могъ имъ подать руку и Писаревъ.

Но на какихъ наукахъ надо было развивать человѣка? Налицо было двъ системы, между которыми можно было выбирать, — классицизмъ и реальныя науки. Реальныя науки существовали въ нашей школъ съ самаго ея возникновенія; реальными были училища Янковича и гимназіи Александра І. Но при томъ же Александръ въ школу вдвинулся уваровскій классицизмъ, вдвинулся сразу въ двухъ своихъ значеніяхъ: какъ подготовительная тренировка къ университету и какъ замѣна пагубному энциклопедизму. 48 годъ подорвалъ кредить классицизма, испортилъ его репутацію благонадежности, --- въ школу снова вторглись реальныя науки. Теперь предстояло сдёлать между обоими направленіями выборъ и обосновать этоть выборъ достаточными аргументами. Аргументы на этоть разъ были предложены педагогическіе и культурные.

Тѣ и другіе аргументы находимъ въ педагогическихъ статьяхъ и журналахъ, въ рецензіяхъ русскихъ педагоговъ и педагогическихъ со-

вътовъ на проекты 1860 и 1862 годовъ, въ отзывахъ ихъ иностранныхъ коллегъ на проектъ 1862 года. Съ разныхъ сторонъ дѣлались яростныя нападки на реальную школу. Противъ реальной школы особенно возражали европейскіе педагоги, говорившіе о важности классицизма, о связи новой и древней культуры. Классическое образованіе и христіанство составляють, по ихъ мненію, одинъ изъ самыхъ кръпкихъ духовныхъ узловъ, соединяющихъ европейскія націи, а потому тоть народъ, юношеству котораго не доступно классическое образованіе, не можеть быть включень въ члены этого союза. Педагоги Запада приводили и примъръ Англіи, съ ея классической школой; выдвигали изученіе классическихъ языковъ, какъ лучшую по ихъ трудности гимнастику для ума; съ этими языками юноша долженъ жить, "какъ бы въ брачномъ союзъ, а съ другими учебными предметами-какъ бы съ менъе дорогими подругами".

И среди русскихъ педагоговъ раздавались голоса въ пользу классицизма. Защитники мертвыхъ языковъ во многомъ повторяли западныхъ своихъ собратьевъ. "Весь цивилизованный міръ чувствуеть себя одною великою семьей, духовное начало которой лежить въ грекоримскомъ мірѣ. Хотимъ ли мы, русскіе, причислять себя къ семь народовъ цивилизованныхъ?" Но ръчь идеть не только о причисленіи къ лику цивилизованныхъ народовъ,--на карту поставлена сама цивилизація. "Съ преуспъяніемъ такъ называемаго реализма педагогическаго необходимо должно остановиться движеніе ума въ области исторіи, политики, философіи и религіи, а чрезъ это самое должны разрушиться основанія общественной жизни и цивилизаціи, съ такимъ трудомъ выработанныя тысячельтіями". "Отчего же для насъ древній міръ долженъ быть извъстенъ только съ чужого голоса. Неужели онъ не стоить того, чтобы взглянуть на него лицомъ къ лицу, чтобы напиться живой воды его изъ самаго источника, а не изъ нъмецкой бутылки?" Безъ достаточной классической подготовки "у насъ не будеть ни истинныхъ филологовъ, ни истинныхъ историковъ, ни вообще людей, имъющихъ основательное общее образованіе"; "наша юридическая наука не будеть имъть фундамента, а вмъсто судебнаго красноръчія мы будемь довольствоваться фразами да заиканьемъ". "Древніе языки не безполезны, наконець, и для математики: геніальные геометры Галилей, Кеплеръ, Ньютонъ, Эйлеръ излагали высшій математическій анализь на языкѣ латинскомъ; Фурье, Лагранжъ, Монжъ, Остроградскій учились въ юности древнимъ языкамъ".

Классическіе языки выдвигались также съ другой точки зрѣнія. Сами по себѣ, по своимъ особенностямъ, древніе языки обладають, казалось, исключительной образовательной силой. "Нигдѣ не развивается такъ самостоятельность ученика, какъ при изученіи древнихъ языковъ: здѣсь едва ученикъ выучитъ какоенибудь правило, сейчасъ ему даются примѣры, которые онъ самъ долженъ перевести, при чемъ самъ онъ рѣшаетъ, какъ и гдѣ долженъ примѣнить заученное правило. Вся-

кое заученное правило, всякая извъстная ученику форма можетъ понадобиться ему для каждаго урока; каждый урокъ, въ которомъ онъ идеть впередъ, есть въ то же время повтореніе пройденнаго. Ничто не можеть быть опущено; на каждомъ шагу ученикъ постоянно пользуется своими знаніями; они не остаются у него мертвыми, но въ каждомъ урокъ прилагаются къ дълу". Изученіе родного языка не могло итти и въ сравнение. "Родной языкъ слишкомъ хорошо извъстенъ всякому; мы изучаемъ его съ младенчества"; между тымь, "ученіе должно состоять въ постепенномъ овладъваніи предметомъ, неизвъстнымъ учащемуся". Но вотъ и новые языки-чужіе учащемуся; можно было бы изучать ихъ. Нѣтъ! одни мертвые языки, "какъ нъчто совершенно оконченное и отжившее, могуть имъть для насъ значеніе вполнъ объективнаго предмета, на которомъ мы можемъ испытывать и изощрять свои силы, не враждуя съ нимъ и не подчиняясь ему". "Курсъ общаго образованія должень быть, какъ бы имнастикой духовныхъ силъ; для такой гимнастики лучше всего-мертвые языки; скажуть, быть можеть, что такая гимнастика трудна?" Но, "должно ли быть главною задачей педагога всевозможное облегчение учащимся пути къ образованію или, напротивъ, пріученіе ихъ къ труду постоянному и энергическому"? "Дътей надобно заохотить къ ученію.— Какъ? Развъ сама жизнь, для которой мы и воспитываемъ своихъ дѣтей, предлагаеть намь одно легкое и сладкое?" Скажуть, можеть быть,

что не всѣ могутъ, по своимъ способностямъ, овладѣть классическими языками. Но и не нужно всѣхъ "оставлять въ гимназіяхъ" и вести въ университеть: "что пользы въ томъ, когда аудиторіи университетовъ наполняются людьми, неспособными къ основательному и усидчивому труду?"

Убъжденнымъ защитникомъ классицизма быль также и Пироговъ. "Высшую образовательную силу" онъ приписывалъ "исключительно глубокому изученію древнихъ языковъ, языка отечественнаго, исторіи и математики". "Изученіе этихъ наукъ одно и само по себъ уже достаточно образуеть и развиваеть духъ человъка". Напротивъ, "реализмъ одинъ, самъ по себъ, никогда еще не могъ вполнъ развить вев высшія способности духа". Задачей воспитанія Пироговъ воспитаніе челов' а ставилъ классическое образование онъ признавалъ общечеловъческимъ. Зашита классическаго образованія соединялась у Пирогова съ враждой къ "суемудрію грубаго матеріализма". И Грановскій въ 50-хъ годахъ "естествознаніе, доказывалъ, что отръшенное оть ученій, имъющихъ предметомъ духовныя стороны бытія, неминуемо приводить къ матеріализму". Поэтому, онъ считалъ вреднымъ изгнаніе классицизма и замъну его естествознаніемъ. Такъ же думаль и Норовъ, говорившій, что "классическое образованіе предохранить юношество оть вліянія матеріализма".

Классицизмъ, какъ лучшая гимнастика для ума, какъ орудіе воспитанія человѣка, какъ условіе для включенія въ семью цивилизованныхъ націй, наконецъ, какъ оплотъ противъ матеріализма,—такова была система идей, выдвигавшихся сторонниками филологической школы.

Противники классицизма доказывали съ своей стороны, что если говорить о трудности изученія, необходимой для лучшей гимнастики ума, то русскій языкъ въ соединеніи съ церковно - славянскимъ представляеть не меньшую трудность; можно еще прибавить и другія славянскія нарьчія. Концентрапія, конечно, необходима; многопредметность есть зло; но зачёмъ же концентрировать школу непремѣнно на мертвыхъ языкахъ? Можно взять исторію, новые языки съ ихъ литературами. Эти литературы ничьмъ не уступять классическимъ. "Неужели серьезно можно думать, что великія поэтическія произведенія новыхъ временъ, особенно ближайшей изъ нихъ эпохи, уступають римскимъ и греческимъ?" Для чего же такое предпочтение древнимъ литературамъ? Это все равно, что изъ любви къ старомоднымъ экипажамъ путешествовать въ колымагв, съ рискомъ завязнуть въ грязи и поломать себъ бокъ, когда можно състь въ вагонъ и быстро и безопасно провхать то же пространство. "Въ средніе вѣка ученый быль непремённо богословъ. По мёръ того, какъ стали искать жизни и истины въ классической древности, въ основу науки положили классическую филологію. До конца XVIII въка не быль мыслимъ ученый безъ латинскаго и греческаго языковъ. Но могущественныя пріо-

брѣтенія математики въ XVII и XVIII въкахъ заставили ее поставить на ряду съ филологіей. Поэтому, "древніе языки и математика" сдѣлались девизомъ педагоговъ того времени. Въ нашъ вѣкъ естественныя науки, по точности метода, по блестящимъ результатамъ, по многочисленнымъ приложеніямъ, стали такъ высоко, что затмили собою преобладающія знанія. О классической филологіи говорится уже весьма двусмысленно даже ея приверженцами; она видить передъ собою перспективу сдълаться маленькимъ провинціальнымъ городомъ изъ столицы науки. Сравнительная филологія грозить ее поглотить въ весьма непродолжительномъ времени". Времена мѣняются. Какъ создавать классическую школу въ нашу эпоху, когда преподаватели уже не могуть "проникнуться тымь духомъ древности, который создалъ въ XV и XVI въкахъ цивилизацію Европы"? Говорять, что если мы не получимъ филологическаго образованія, какъ это было въ Западной Европъ, то "въ нашемъ духовномъ развитіи всегда будеть чувствоваться недостатокъ общечеловъческихъ началъ. Но если всѣ народы и общества должны такъ педантически проходить чрезъ одинаковые фазисы, то не слъдуеть строить и желъзныхъ дорогъ тамъ, гдъ не было шоссейныхъ". И на западъ классицизмъ-только школьная привычка, которую пора оставить. Да ее уже и оставляють. "Въ Германіи гуманисты еще удерживають за собой поле сраженія, зато во Франціи и особенно въ Бельгіи реальное направленіе вообще преобладаеть надъ гуманнымъ, да и въ Англіи изученіе греческихъ и римскихъ классиковъ господствуетъ преимущественно въ старинныхъ аристократическихъ университетахъ и школахъ, и то болѣе практическое, чѣмъ филологическое". Притомъ, если Англія извлекаетъ пользу даже изъ классицизма, то этимъ она обязана не ему, а своему государственному и общественному строю.

Гуманисты толкують о воспитаніи челов' ка, о развитіи его духовныхъ силъ; но они "какъ-то странно отдёляють природу оть человъка, ставять его внъ міра явленій внъшнихъ, какъ будто все наше сознаніе не отражаеть этихь явленій и то, что мы называемъ душою, характеромъ, мыслью, не есть произведение соединенныхъ силъ: природы, жизни, общества". Изолируя искусственно человъка отъ всъхъ окружающихъ его условій, гуманисты такъ же искусственно стараются заглушить въ человъкъ естественные запросы его ума и привить вмъсто нихъ другіе, естественно не возникающіе. "Дитя прежде всего и безсознательно принимаетъ впечатлѣнія природы внѣшней: оть нихъ впервые пробуждается и мысль. Чтобы мысль пошла правильнымъ путемъ, не естественно ли дать ей тоть самый матеріаль, котораго она наиболье требуеть?"

Но предположимъ, что классипизмъ имѣетъ общеобразовательное значеніе, что оба древнихъ языка въ этомъ смыслѣ необходимы; сталобыть, древніе языки необходимы для всѣхъ. А въ такомъ случаѣ, какъ же можно допускать, какъ это дѣлаетъ министерскій проекть, общеобразовательную школу безъ греческаго языка (реальная гимназія) и совсѣмъ безъ древнихъ языковъ (прогимназія)? Нѣтъ ни одного древняго языка и въ общеобразовательной женской школѣ. Ясное дѣло, что мертвые языки нужны лишь для спеціальнаго образованія.

Въ общеобразовательной школъ "ихъ узаконили только привычка и рутина". Эта привычка и рутина не оправдывается своими результатами, темъ, что она даетъ; "изъ многихъ тысячъ лицъ, получившихъ въ теченіе полувѣка образованіе въ нашихъ свытских училищахъ всякаго рода и степени, сколько найдется такихъ, которыя могли бы понять латинскую или греческую устную рѣчь, которыя были бы въ состояніи прочитать, понять и перевести на русскій языкъ страницу самой легкой прозы толково и безошибочно? Не думаемъ, чтобы досчитались до ста. И для достиженія этого бъднаго результата сколько потрачено времени, драгодъннаго для юношества! сколько издержано денегь, которыя можно было бы употребить на что-нибудь полезное!"

Но не всѣ противники классицизма сходились въ томъ, какую же школу предпочесть. Не всѣ они были реалистами. Напротивъ, многіе были убѣжденными врагами реализма. На этой точкѣ зрѣнія стоялъ, напримѣръ, Ушинскій. Споря съ Пироговымъ, указывая ему, что "не Греція и не Римъ, а христіанство составляетъ основу европейской жизни", что "душу человѣка надо развить сообразно съ ея природой, а душа человѣка родится

христіанской (въ этомъ сходился съ нимъ и Пироговъ, считавшій, что "основою нашего воспитанія должно быть откровеніе, такъ какъ мы христіане"), —Ушинскій не менъе ръзко обрушивался и на реальную школу. "Реальное направленіе въ образованіи пагубно для человъка, если онъ прежде не былъ развить гуманно; оно сущить, убиваеть въ человѣкѣ человѣка". Идеалъ Ушинскаго — школа христіанско - гуманитарная, не классическая, но и не реальная. Вмъсто древнихъ языковъ и математики въ ней должны быть изучение природы и новыя литературы, а во главу всего образованія должно ставить религію. И Ушинскій не одинокъ въ этомъ своемъ убъжденіи. Вотъ другой педагогь-провинціальный директоръ гимназіи, —думающій точно такъ же. "Воспитаніе правственныхъ началъ принадлежить тъмъ наукамъ, которыя имъють своимъ предметомъ міръ свободно-нравственныхъ явленій, міръ духа человъческаго, -- закону Божію, словесности, исторіи и языкознанію. Человъкъ, исключительно преданный изученію вещества, легко д'влается самъ вещественнымь, легко усваиваеть себъ матеріальныя понятія, матеріальныя чувства. Наше общество страдаеть и безъ того этою болъзнью, и надобно опасаться, чтобы размножение училищъ съ преобладаніемъ реальныхъ наукъ не послужило къ усиленію недуга". Этихъ-то гуманистовъ всего больше боялись заядлые классики, ихъ мнъніе они считали "особенно опаснымъ; оно подкрадывается, какъ тать, и производить раздёленіе между самими гуманистами" (сторонниками и противниками классического гуманизма). Они влекуть гуманистовъ во враждебный имъ лагерь реалистовъ, съ ихъ "пагубнымъ многоученіемъ". Но и реалисты не всегда оказывались сторонниками "многоученія". У Писарева въ его педагогическихъ журнальныхъ статьяхъ находимъ еще болъе строгую концентрацію, чімь у сторонниковь классицизма; въ реальной школъ должны остаться лишь математика и отечественный языкъ. Писаревъ вычеркиваеть исторію, географію, химію и естественную исторію. Четыре предмета "отправлены въ изгнаніе" и "какіе же предметы, Боже мой, какіе очаровательные предметы!?"

Въ результатъ оказывалось, что "большинство нашихъ педагоговъ, писателей, людей опыта и науки, склоняется къ предпочтенію литературы новой литературъ древней, ученія реальнаго — классическому, вопреки опыту и убъжденію другихъ странъ Европы". За классицизмъ было въ Россіи меньшинство; противъ классицизма — "большинство, близкое къ единогласію". Мы сейчась увидимь, какь повліяло это, признанное въ Ученомъ Комитетъ, большинство на судьбу школы. По уставу 1828 г., латинскій языкъ начинался съ 1 класса 7-классной гимназіи, и ему отводилось 39 нед'єльныхъ часовъ, греческій начинался съ 4 класса и имълъ 30 часовъ. По проекту 1860 г., латинскій языкь вводился въ 8-классной гимназіи съ 3 класса и получаль 30 часовь, греческій—сь 5-го и имѣлъ 21<sup>1</sup>/<sub>4</sub> часа. На ряду съ "нормальной" гимназіей, вооруженной обоими древними языками, проекть допускаль другую, ненормальную, безъ греческаго языка и съ уменьшеннымъ латинскимъ, но зато съ естествознаніемъ. Это была уступка реальному направленію. Въ 1862 г. министерство готово было итти на новыя уступки. По проекту 1862 г., гимназія распадалась на прогимназію и гимназію; въ прогимназіи не было совсёмъ древнихъ языковъ; въ реальной гимназіи не было совсёмъ греческаго, а на латинскій отводилось 18 часовъ всего; въ филологической-на латинскій языкъ 24 часа и на греческій—22. Притомъ, реальнымъ гимназіямъ предполагалось дать количественный перевъсъ. Въ 1864 г., по утвержденному уставу, положеніе измѣнилось въ пользу классическихъ языковъ. Гимназія опять слилась съпрогимназіей въодну 7-классную гимназію (4-классная прогимназія, равная 4 младшимъ классамъ гимназіи, могла существовать и отдъльно). Черезъ всъ 7 классовъ проходить латинскій языкъ и, начиная сь 3-го, греческій; на нихъ отводились  $42^{1}/_{2}$  и 30 часовъ. Такъ было въ классической гимназіи (въ проектъ названной филологической); рядомъ съ нею были гимназіи съ однимъ латинскимъ языкомъ и реальныя—безъ древнихъ языковъ, съ расширенными: математикой (больше на 3 часа), новыми языками (на 3—5 часовъ), физикой (на 3 часа) и естественной исторіей (на 17 часовъ). Но гимназій классическихъ съ обоими языками была половина всего числа, съ однимъ языкомъ-1/, и на реальную отводилась также 1/4 всего числа. Перевъсъ получила нереальная гимназія. Въ то же время выходъ изъ реальной гимназіи въ университеть быль закрыть; можно было поступать лишь въ спеціальныя высшія заведенія.

Такимъ образомъ, старая система была поколеблена очень мало. И реалисты и гуманисты добились слишкомъ ничтожныхъ уступокъ. Мертвые языки оставались на своихъ мѣстахъ, преграждая входъ въ университетъ представителямъ побѣжденной реальной школы.

Борьба двухъ (и даже трехъ) направленій не кончилась побъдой какого-нибудь одного изъ нихъ. Приходилось итти на компромиссъ, устраивать рядомъ и классическую и реальную школу. Между тымь, школъ ставилась не спеціальная, а общеобразовательная задача; задача эта была-воспитаніе человъка. Въ этомъ пониманіи задачи школы сходились, повидимому, и педагоги и, шедшее на уступки имъ, министерство. Это была основная идея Пирогова. И въ объяснительной запискъ 1862 г. министерство повторяло на всв лады эту идею. "Главная задача" низшихъ и среднихъ училищъ есть "воспитаніе человіка". "Для достиженія такой высокой цёли необходимо дать школъ "характеръ общеобразовательный". "Учебныя заведенія всъхъ разрядовъ" (мужскія и женскія) им'єють одну задачу-общечеловъческое воспитание. "Приготовленіе спеціалистовъ" не можеть быть задачей общеобразовательной школы, но и спеціалистамъ необходимо предварительное общее образованіе; оно даеть имь "несравненно болже ручательства за успжшное изученіе избираемой ими спеціально-

сти". И въ объяснительной запискъ къ проекту 1863 г. поддерживается та же мысль о важности общеобразовательной не-спеціальной школы. Гимназія должна дать учащимся "общее образованіе", а потому въ программу должны входить "только общеобразовательные предметы", "знакомящіе насъ съ Богомъ, съ человъкомъ и съ природою, т.-е. съ тъмъ именно кругомъ знаній, которыя должны составлять отличительный признакъ человѣка образованнаго, къ какой бы онъ спеціальности ни принадлежалъ". Поэтому, изъ учебнаго курса "устранены всѣ прикладныя науки, имфющія скольконибудь утилитарный характерь, какъ относящіяся къ области спеціальнаго, а не общаго образованія" и въ запискъ 1864 г. задачей школы ставится "общее образованіе". Но эта общеобразовательная школа какимъто образомъ распадалась на 2 и даже на 3 школы.

Министерство оправдывало это раздѣленіе необходимостью избѣжать многопредметности. Въ объяснительной запискъ 1862 г. оно признавало всѣ входящіе въ курсъ гимназій предметы общеобразовательными; всв они необходимы для полноты образованія; если приходится ихъ дёлить, такъ это потому, что "развивать учащихся посредствомъ вевхъ этихъ предметовъ въ одномъ учебномъ заведеніи было бы крайне трудно и даже невозможно". Это создало бы такую многопредметность, что "ученикамъ пришлось бы схватывать только верхушки каждаго предмета, къ явному вреду для своего развитія, или употреблять нечеловъческія усилія для яснаго

уразумѣнія всего проходимаго въ классѣ, или, бросивъ вовсе нѣкоторые предметы, обратить усиленное вниманіе на остальные, или, наконецъ, упавши подъ бременемъ непомърной тяжести, оставить вовсе ученіе и перейти въ разрядъ неуспѣшныхъ". Нарисовавъ ужасный рядъ картинъ, объяснительная записка и предлагаеть спасительное дѣленіе. Тѣ же соображенія повторены вкратць и въ запискь 1863 и 1864 гг. Правительство ни за что не хотьло "попасть на прежнюю ложную дорогу поверхностнаго энциклопедизма". Вмѣстѣ съ тѣмъ министерство заявляло, что допущенное имъ дъленіе допущено въ видъ опыта, лишь для пробы: "Время лучше всего покажеть, какія гимназіи на діль окажутся у насъ, по нашимъ средствамъ, болъе возможными и болъе полезными; какія должны получить преобладаніе или совершенный перевѣсъ".

Какъ бы то ни было, общеобразовательной школы при такихъ условіяхъ не получалось; не получалось, слѣдовательно, и воспитанія человъка. Министерство уклонилось отъ имъ же себъ поставленной задачи, заявляли ему рецензенты, -- оно не только создаеть дв разныхъ школы, но и даеть имъ объимъ спеціальное назначеніе. Об'є будуть готовить къ университету: одна-къ филологическому факультету, другая-къ физико-математическому; гдѣ будуть готовиться юристы и медики неизвъстно. И эта спеціализація проходить черезъ всю школу, сверху донизу; она начинается съ самаго младшаго класса. Какъ можно для поступающаго въ 1 классъ мальчика заранѣе опредѣлить его спеціальность? Если въ школѣ нужна бифуркація, то допустить ее можно лишь въ старшихъ классахъ.

Не достигалась, повидимому, и та цыль, во имя которой дылилась школа. Рецензенты находили, что и въ предлагаемой новой школѣ слишеще велика многопредметность. "Число наукъ, призванныхъ воспитать человъка, не уменьшилось". Ученикамъ гимназіи попрежнему "нътъ возможности сосредоточиться, подумать серьезно, углубиться спокойно въ изучаемый предметь. Надъ ними будеть тяготъть то же проклятіе, какое лежить на нын вшнихъ-д влать многое, но ничего не сдълать, какъ слъдуеть. Они вынесуть изъ школы разнообразныя знанія, но не прочныя, не переработанныя въ лабораторіи самостоятельнаго мышленія, не связанныя между собой органически, а потому безполезныя и обреченныя на скорое забвеніе". Такъ писаль министерству одинъ провинціальный директоръ. То же самое доказываль въ своихъ статьяхъ Писаревъ.

И въ женской школѣ, какъ въ мужской, пересматривались учебныя программы. Туть не было борьбы реалистовъ съ сторонниками классицизма; дѣло было гораздо проще: надо было отвоевать наукамъ вообще подобающее имъ въ школѣ мѣсто. Мы видѣли, что собой представляла институтская образовательная программа въ предшествующія эпохи. Теперь въ ней были допущены существенныя перемѣны. Ушин-

скому было поручено начертать новую программу. Ушинскій прежде всего долженъ былъ усилить русскій языкь, почти отсутствовавшій въ институтахъ; онъ отвелъ русскому языку небывалое количество часовъ (прежде ту же роль игралъ французскій), при чемъ курсъ грамматики сокращался, а литература должна была проходиться по образцамъ. По иностраннымъ языкамъ также сокращалась грамматика и выбрасывались біографическія подробности о "писателяхъ устаръвшихъ". По географіи требовалось давать живую картину разныхъ странъ; ариометику начинали съ именованныхъ чиселъ, а не съ отглеченныхъ, какъ было прежде. Изъ исторіи выкидывались хронологическія таблицы и политическія подробности и впередъ выдвигалось все касавшееся женщины и семейной жизни. Такъ, при всей новизнѣ этой программы, изъ нея все еще выглядывали и спеціально женское образованіе Маріи Өедоровны, и "тихія семейныя добродьтели", передавшіяся и маріинскимъ гимназіямъ.

И въ маріинскихъ женскихъ гимназіяхъ приходилось прежде всего убрать языки; ихъ сосредоточили въ младшихъ классахъ; здѣсь позволили имъ господствовать и преобладать. Въ старшихъ классахъ должны были преобладать науки; на научные предметы отводилось больше часовъ, чѣмъ въ институтахъ. Въ министерскихъ женскихъ гимназіяхъ иностранные языки были сдѣланы совсѣмъ необязательными.

## Тълесныя наказанія.

Безъ главы о тёлесныхъ наказаніяхъ нельзя обойтись въ исторіи средней школы, особенно русской средней школы, и исторія ихъ настолько характерна, что ей слёдуетъ отвести особое м'єсто и отд'єльную главу.

Припомнимъ школу Петра Великаго, гдъ у классной стъны стоялъ неизмѣнно солдать съ хлыстомъ; припомнимъ шляхетскій корпусъ Анны, гдв провинившихся кадеть публично драли кошками. Зато въ екатерининской, какъ сословной, такъ и народной школѣ, тѣлесныя наказанія запрещены—на бумагь безусловно, "какого бы рода они ни были". Въ 1794 г. запрещены учителямъ даже "всѣ посрамляющія и честь поносящія униженія, какъ-то: ослиныя уши, названіе скотины и т. п. ". Тълесныя наказанія были запрещены и при Александръ I. Но на практик вывести ихъ изъ школы не удавалось.

Мы имъемъ министерскій циркуляръ Разумовскаго отъ 1811 г., въ которомъ значится: "Училищными постановленіями всякія телесныя наказанія учениковъ запрещены. Между тъмъ, извъстно мнъ, что нъкоторые директора, смотрители, учителя, гувернеры и содержатели пансіоновъ дълають оныя и даже съ ожесточеніемъ, безъ вѣдома высшаго начальства и безъ согласія родителей и родственниковъ. А какъ сіе противно доброму воспитанію, то я... и т. д. Виновному въ примъненіи тылесных наказаній министры грозиль отръшениемъ отъ должности.

Но затъмъ произошло и офиціальное возвращеніе въ школу тълесныхъ наказаній.

Въ женской школъ розги воскресли при первой же преемницѣ Екатерины, Маріи Өедоровнъ. Въ томъ же 1811 году, когда Разумовскій напоминалъ по своему министерству о запрещеніи тёлесныхъ наказаній, Марія Өедоровна разрѣшала ихъ въ своемъ въдомствъ, хотя лишь въ большой умфренкрайности, съ ностью и не иначе, какъ сохраняя всю благопристойность. "Въ крайнихъ случаяхъ нельзя не допустить, по сущей необходимости, тълесныхъ исправительныхъ средствъ, именно розгой", писала Марія Оедоровна въ одной инструкціи.

Со всѣми оговорками розга вводилась въ женскую школу. При этомъ роль ея варіировалась: въ одномъ какомъ-то институтѣ розгу прикалывали воспитанницѣ къ плечу; въ другомъ воспитанницъ публично сѣкли, а въ Смольномъ даже "съ большой торжественностью".

При Николай I розга царить и въ женской школй и въ мужской. Въ мужскую школу, и въ томъ числй гимназію, ввелъ розгу уставъ 1828 г. Въ этомъ уставй перечисляются всй мёры исправленій, которыя могуть быть допущены въ гимназіи. "Въ случай недійствительности сихъ средствъ исправленій, совіть гимназіи по необходимости опреділяеть наказаніе розгами. Учениковъ наказывають розгою не иначе, какъ въ присутствіи инспектора и въ особомъ мість. Сіе допускается только

въ первыхъ 3-хъ классахъ. Въ высшихъ за проступки, кои могли бы подвергнуть наказанію сего рода, учениковъ исключають изъ гимназіи". Черезъ 10 лѣтъ, въ 1838 г., кіевскій попечитель ходатайствовалъ передъ министерствомъ о разрѣшеніи подвергать тѣлеснымъ наказаніямъ и воспитанниковъ 4-хъ старшихъ классовъ гимназіи, чтобы не прибѣгать къ болѣе серьезному исключенію. Министръ разрѣшилъ ему это дѣлать, въ крайнихъ, конечно, случаяхъ, при томъ, съ согласія родителей.

Какъ примънялись тълесныя наказанія на практикъ, разсказывають лучше всего люди сами ихъ испытавшіе.

Воть, напримъръ, такой разсказъ: "Розги покупались возами, и это гнусное наказаніе производилось еженедъльно по средамъ и субботамъ. Высшіе классы, начиная съ 4-го, подвергались этому наказанію лишь въ исключительныхъ случаяхъ; зато первымъ тремъ классамъ не прощались провинности; всякій, получившій въ субботу, понедыльникъ или во вторникъ единицу или же записанный въ журналъ за шалость, быль высвчень въ среду, а провинившихся въ среду, четвергъ или пятницу съкли по субботамъ. При чемъ не допускались апелляціи или вопросъ: "за что?"— "Самъ знаешь!" былъ обычный отвъть. "О томъ, какъ однажды его самого наказали розгой, авторъ воспоминаній 50 літь спустя не можеть вспомнить безъ ужаса. Ему казалось, что онъ сходить съ ума. Онъ лишилъ бы себя жизни, если бы зналь, какъ это сделать. Замираніе сердца ему теперь еще памятно... Защитники этого гнуснаго наказанія, конечно, не испытали его на себъ".

Очевидцы этихъ наказаній въ русской школъ разсказывають, какъ происходилъ самый обрядъ свченія, какъ провинившагося мальчугана клали на лавку передъ всѣми товарищами, какъ гимназическіе солдаты держали его за плечи и за ноги, чтобы онъ не вырвался, и какъ извивалось подъ розгой все твло наказываемаго. "Чего вы хотите?" спрашиваль Пироговъ педагоговъ, сѣкущихъ въ присутствіи класса. "Чего вы хотите? поселить въ присутствующихъ отвращение къ наказанному? Да вы поселяете одно отвращеніе къ наказующему. Вы хотите возбудить отвращение къ виновному? Но вы возбуждаете къ нему сочувствіе. Развѣ можно, не огрубъвъ душевно, безъ сожальнія слушать вопли и смотръть на борьбу сильнаго съ безсильнымъ"?

Въ женской школъ создался въ это время цѣлый уголовный кодексъ. Къ числу наказаній, на воспитанницъ институтовъ налагаемыхъ ихъ начальствомъ, принадлежали: замъчаніе, выговоръ, лишеніе шнурковъ и бантовъ, дававшихся въ знакъ одобреній, языкъ, надівавшійся за разговоръ по-русски, лишеніе права причесаться, какъ всё другія причесывались, лишеніе передника, стояніе за столомъ и за чернымъ столомъ во время объда. Въ одномъ институт виновную воспитанницу приводили въ классъ во время урока, обернутую въ мокрую простыню. Въ московскомъ екатерининскомъ институть самымъ крайнимъ наказаніемъ считался "тиковый передникъ". "Кто одинъ разъ его заслужилъ, на томъ лежала печать отверженія. Объ этомъ передникъ говорили только шопотомъ".

Тълесныя наказанія практиковались въ разныхъ институтахъ. Про харьковскую начальницу ходили слухи, что она "рукой служанокъ" съчеть и взрослыхъ воспитанницъ. Губернскій предводитель внесъ записку на этоть счеть въ совъть, но генераль-губернаторъ запретилъ ее разсматривать. Въ Смольномъ былъ даже такой случай, что классная дама собственноручно высъкла одну воспитанницу розгой въ утро передъ ея причастіемъ.

Потребовались новыя въянія, въянія 60 годовъ, чтобы снова вывести розгу изъ школы. Какъ нелегко было едълать это, видно изъ опыта, произведеннаго Пироговымъ въ его кіевскомъ учебномъ округъ. Пироговъ запросилъ педагогическіе совъты своего округа, нельзя ли въ нашихъ гимназіяхъ уничтожить советмъ розгу? На этотъ вопросъ большинство отвътило отрицательно. Тогда Пироговъ ввелъ свой гимназическій кодексь-правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій. Кодексь сокращаль случаи примъненія тылесныхъ наказаній и регламентировалъ ихъ, устраняя начальственный произволь. Въ результать тылесныя наказанія не исчезли, но ослабъли въ 20 разъ. Въ цифрахъ, приведенныхъ мимъ Пироговымъ, мы имъемъ сравнительную картину и успъха его кодекса, и господства розги до его введенія. Изъэтихъ цифръ видно, что въ 11 гимназіяхъ кіевскаго округа подверглись тѣлесному наказанію: до кодекса изъ 4109—551; послѣ его введенія изъ 4310—27, не свыше 10 ударовъ каждый. По отдѣльнымъ гимназіямъ: въ бѣлоцерковской, полтавской и волынской до кодекса было высѣчено изъ 220—38, изъ 399—39 и изъ 600—290; послѣ введенія кодекса въ тѣхъ же гимназіяхъ изъ 266—ни одного, изъ 338—ни одного и изъ 635—5.

Война розгѣ была объявлена министерствомъ Головнина. "На нравственное воспитаніе учащихся учитель долженъ дѣйствовать преимущественно собственнымъпримѣромъ строгаго порядка, справедливости и уваженія къ закону. Мѣры, принимаемыя имъ для исправленія виновныхъ, должны развивать и укрѣплять нравственное чувство, а потому тѣлесныя наказанія ни въкоемъ случаѣ не допускаются ни въодномъ учебномъ заведеніи мин. нар. пр. ".

Такъ говорило министерство въ проектъ 1862 г. "Наказаніе розгами составляеть самое дурное и самое ненадежное средство для воспитачеловѣка. Розги внушають страхъ; инстинктъ ребенка возмущенъ; онъ постарается на будущее время, но о чемъ постарается? О томъ, чтобы экзекуція не повторилась, но вовсе не о томъ, чтобы не повторился его дурной поступокъ. Если онъ найдеть возможность быть лънивымъ или сдълать проступокъ тайно, то онъ это и сдълаеть. Наконецъ, кто можеть опредълить, насколько виновенъ воспитанникъ въ своихъ дурныхъ наклонностяхъ и насколько самъ педагогъ; справедливо ли наказывать воспитанника ва то, въ чемъ, неизвѣстно, одинъ ли онъ виноватъ? Можно ли примѣнить уголовный кодексъ государственной жизни къ жизни школы?"

Но отмѣна тѣлесныхъ наказаній въ русской школъ, провозглашенная въ проектъ съ такою торжественностью, подверглась жестокой критикъ педагоговъ Западной Европы. Изъ 28 приславшихъ министерству свои отзывы только одинъ директоръ мюнстербергской семинаріи Бокъ, послъ долгихъ и большихъ сомньній и опасеній, сказаль "аминь" этой отмънъ. Изъ остальныхъ 27-ми 9 совсѣмъ по этому вопросу не высказались; 18 стояли за тълесныя наказанія Необходимость ихъ сохраненія они доказывали и ссылками на примъры европейскихъ странъ, нѣмецкихъ государствъ, Пруссіи и особенно Англіи; и ссылками на Библію, на ея простыя правила; говорили и то, что безъ розги не обойтись, что оть ея отмѣны пострадаеть порядокъ въ классъ. Эта отмъна "не шагъ, а прыжокъ", "идеальный взглядъ", "филантропическая поверхностность". Доказывали, наконецъ, что оплеуха "отмыкаеть поле для раскаянія", что она "кончаеть дѣло тихо и быстро"; что "боль розги развиваетъ нравственное чувство и весьма часто лучше всего другого пробуждаеть совъсть".

Точно такъ же стали горой за розгу и русскіе педагоги. Только немногія гимназіи были противъ тѣлеснаго наказанія. Кейданская гимназія въ Литвѣ соглашалась допускать сѣченіе въ крайнемъ случаѣ, но не иначе, какъ въ присутствіи родителей или попечителя учили-

ща. Томская затруднялась только ръшить вопросъ, что подлежить отмѣнѣ: только ли розга (съ этимъ соглашались всѣ), или и ставленіе на колъни, оставление безъ объда и т. п., какъ тоже своего рода тълесныя наказанія? За отміну и этихъ всъхъ наказаній было изъ 8-ми 5 педагоговъ, съ директоромъ и законоучителемъ во главъ; старшій учитель набросаль списокь наказаній, подлежавшихъ изгнанію изъ школы. Симферопольская гимназія присоединилась къ проекту единодушно. Кишиневская даже находила нужнымъ, чтобы и окончившихъ курсъ послѣ не подвергали тълеснымъ наказаніямъ: "мы считаемъ совершенно нелогичнымъ не съчь дътей, а съчь взрослыхъ". Орловская не шла такъ далеко, но отвергая розгу, отвергала также и другія "грубыя наказанія", "соединенныя со страданіемъ и утомленіемъ тѣла"; меньшинство стояло даже за отмъну всякихъ наказаній, наградъ и поощреній. Полтавская просто "вполнъ соглашалась съ проектомъ. Соглашалась и витебская.

Изъ отдъльныхъ педагоговъ за отмъну розги высказывались лишь весьма немногіе. Во всёхъ 6 томахъ рецензій на проекть 1862 г. наберется очень мало отдёльныхъ противниковъ розги. Одинъ директоръ, одинъ учитель, одинъ и. д. учителя-воть, кажется, и всв. Подавляющее большинство и совътовъ и педагоговъ было противъ отмѣны тѣлесныхъ наказаній. Туть были пингидо ссылки на примъръ европейскихъ странъ и даже Англіи, гдѣ не только сѣкутъ, но и бьють палкой, гдѣ педагоги "не сдълались еще поклонниками человѣческаго тѣла, не ставять тѣла воспитанника выше его души и не допускають, въ какомъто ослѣпленіи, рѣшительной погибели души младенца, чтобы спасти его тѣло отъ наказаній". Англичане хорошо знають, въ чемъ тайна воспитанія, и въ отвѣть на подобный вопросъ, указывають на березовую рощу.

Лица, признававшія, что розгу слъдуеть отмънить, находили, что это нужно сдълать лишь постепенно, что на первое время достаточно вернуться къ уставу 1828 г., запрещавшему тылесныя наказанія для старшихъ классовъ, что надо, чтобы сначала очистились, облагородились общественные и семейные нравы, что нужно перевоспитать наше покольніе, а если отмынить такъ, сразу, ученики начнутъ сейчасъ же препираться о своихъ правахъ. Другіе находили, что нужно бороться только съ злоупотребленіями розгой, что съчь должно лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда уже исчерпаны всв иныя мвры, что для свченія нужно просить согласія попечителя и законоучителя училища; но если сразу и совсемъ запретить розгу, дёло сведется лишь къ тому, что учителя вмёсто розги начнуть драть за уши, за волосы и т. п. Что безъ розги нельзя обойтись въ школѣ, гдѣ 400 — 600 учащихся, что нельзя не стчь еще и потому, что въ дътяхъ еще сильна животность, животная натура, что только черезъ тело мальчика и можно действовать на его разумъ, что надо сначала воспитать въ человъкъ нравственное чувство (съченіемъ его въ младшихъ классахъ, а потомъ уже

старшихъ классахъ — беречься оскорбить его). То, что можно сказать противъ телесныхъ наказаній, можно привести и противъ наказаній вообще; а возможно ли отмѣнить ихъ всь? Право наказаній входить въ понятіе отцовскаго права, и учитель имфеть это право, переданное ему отцомъ воспитанника; ни одинъ отецъ не откажется отъ права наказывать своего сына; почему же лишать этого права учителя? Развъ не слъдуеть уже въ молодыя лъта строго наказывать за намфренную дерзость? Это же говорить въ своей "Педагогикъ" и истинно-гуманный профессоръ Негельсбахъ; что можно прибавить къ высказаннымъ имъ истинамъ? Если есть дурные педагоги, злоупотреблющіе розгой, то надо только прогнать ихъ; но зачемъ же отнимать розгу у хорошихъ педагоговъ? Никакъ не слъдуетъ связывать педагога подобными запретами; "связанный по рукамъ и ногамъ, онъ сдълается, можетъ быть, предметомъ сожалѣнія, но никогда не сдълается предметомъ любви и уваженія". Ученики стануть сожальть своего учителя, лишеннаго права свчь этихъ ученниковъ: дальше этого не простиралась, кажется, еще ничья аргументація; изобрѣтателемъ ея быль петербургскій директорь Лемоніусь. Но старшій учитель виленской гимназіи Здановичь пошель, кажется, еще дальше: "розга въ учебномъ заведеніи то же, что непреложность законовъ въ матеріальномъ мірѣ; розга-это "неумолимость, непреложность законовъ нравственнаго міра. Какъ природа немедленно наказываеть всякаго за поруганіе своихъ правъ, такъ и нравственность

имъеть своего мстителя въ розгъ". Послышался, наконець, голосъ поневъжскаго директора Малиновскаго, доказывавшаго, что, запрещая тълесныя наказанія, законъ вмѣшивается не въ свое дѣло; "педагогика сама знаеть, когда нужно употребить тоть или другой способъ для исправленія учащихся". Это дѣло не законодателя, а педагогическихъ совѣтовъ. Такъ же думалъ и виленскій попечитель.

Обратимся теперь къ новому проекту, выработанному въ результатѣ всѣхъ этихъ обсужденій въ 1863 г.

Никакихъ громовъ противъ розги нѣтъ больше ни въ самомъ проектѣ

ни въ объяснительной къ нему запискъ. Вмъсто того находимъ сухое указаніе, что "мѣры взысканій съ учениковъ опредъляются мъстными педагогическими совътами; высшую степень наказанія составляеть исключеніе изъ заведенія, дълаемое всякій разъ не иначе, какъ по опредѣленію педагогическаго совѣта". "Только при такой системѣ можно оцѣнить вѣрно силу воспитательнаго таланта педагоговъ каждой гимназіи, по употребляемымъ ими средствамъ воспитанія учащихся". И въ уставѣ 1864 г. находимъ только § правиль о взысканіяхь, составляемыхъ педагогическимъ совътомъ.

#### IX.

#### Заключеніе.

60-е годы внесли мало новаго въ жизнь русской школы. Правда, они думали перестроить старую мужскую школу по новому образцу, -- но перестроили ее почти цѣликомъ по образцу 1828 года. Правда, они создали два ряда новыхъ женскихъ школъ, но признали для женской школы не совсъмъ ту задачу, какая ставилась мужской школь, не ввели женщину въ одну школу съ мужчиной. Правда, они нанесли ударъ старой закрытой и сословной школь, но разрушали ее не столько, какъ закрытую и сословную, сколько какъ дорогую школу, и не разрушили ея совсѣмъ. Правда, они создали новую школу всесословную; но входныя двери повертывались на своихъ петляхъ съ большимъ трудомъ, и далеко не сразу раскрылись во всю ширь всесословной школы; къ тому же эта школа не была безплатной. Правда, въ школу проникли новые люди съ новыми, педагогическими, а не полицейскими, идеями. Но мы видѣли, какая роль отводилась въ школѣ самимъ этимъ педагогамъ. Видѣли, какъ исполнялись ихъ требованія, выраженныя въ рецензіяхъ. Видѣли, какъ расширялась власть педагогическаго совѣта.

Върезультатѣ, новыя школы были слишкомъ мало новыми, слишкомъ сильно напоминали старыя школы. Такъ было и въ мужскихъ, и въ женскихъ школахъ; всего больше сохранилось стараго въ женскихъ институтахъ. Здѣсь была все та же "китайская стѣна" отдѣляла институтокъ отъ всего міра. И сюда черезъ эту китайскую стѣну проникали новыя идеи, новыя книги. Въ руки воспитанницъ попадали

Бълинскій и Герценъ. Но читать ихъ было трудно. Бълинскаго читали, "скрывшись въ умывальникъ или ночью у ночника".--"Вевми не правдами слъдили мы за текущей литературой", -- вспоминаетъ воспитанница выпуска 1863 г. "Мы поглощали ее (эту литературу) съ лихорадочной жадностью, -- ночью, лежа подъ кроватью, при свътъ потайного фонаря".

Измѣнились нѣсколько программы школъ. Въ мужской школъ, на ряду съ торжествующимъ классицизмомъ, было отведено небольшое мъсто и для реальныхъ знаній. Въ институтахъ пересмотръна программа; въ женскихъ гимназіяхъ заново составлена. Въ мужскихъ гимназіяхъ упразднены переводные экзамены и замѣнены переводомъ по годовымь отмъткамъ (экзамены сохранены лишь для учениковъ сомнительныхъ); въ институтахъ-уничтожены публичные экзамены. Но методы почти вездъ остались старые; попрежнему царила безсмысленная зубрежка. Въ институтахъ классныя дамы заставляли воспитанницъ въ праздничные дни и во время вакацій заучивать французскія словаподъ рядъ, одно за другимъ, по

лексикону Рейфа; — "и наши юныя головы поглотили изъ сей премудрости слова первыхъ пяти буквъ", разсказываеть воспитанница пуска 1863 г.

Скоро должно было кончиться и то новое, что вошло въ школу въ 60-е годы. Въ 1862 г. были уволены изъ институтовъ Ушинскій и Водовозовъ, въ 1867 г. долженъ быль уйти организаторъ маріинскихъ женскихъ гимназій, ихъ творець Вышнеградскій. Съ 1864 г. началъ писать свои циркуляры принцъ Ольденбургскій. Въ этихъ циркулярахъ учителямъ предписывалось всюду указывать Премудрость Божію, ходить неуклонцерковнымъ службамъ; классныя дамы должны были доносить на учителей, если не хотъли подвергнуться увольненію, сами какъ сообщницы. "Люди иныхъ убѣжденій" приглашались сами покинуть службу въ учебныхъ заведеніяхъ, если не хотъли быть уволенными; они не могли быть дольше терпимы на этой службь. Вернулась реакція и въ другое учебное въдомство. Въ 1866 г. получилъ отставку Головнинъ; его мѣсто занялъ графъ И. Толстой.

### ГЛАВА ХІ.

# Университеты въ Россіи въ эпоху 60-хъ годовъ.

(И. Н. Бороздина).

вступаеть исторія университетовь краснор вчивый и сь наступленіемъ новаго царство- птогъ прошлаго и поставила на

Въ новый фазисъ своего развитія | ванія. Крымская кампанія подвела убъдительный очередь рядъ новыхъ неотложныхъ вопросовъ, рядъ важныхъ и сложныхъ проблемъ. Государственный механизмъ, казавшійся столь стройнымъ съ показной стороны, оказался негоднымъ съ начала до конца; внѣшній разгромъ ускорилъ и обострилъ процессъ внутренняго разложенія. Для возстановленія порядка, для правильнаго функціонированія расшатаннаго государственнаго механизма необходимы были реформы, цѣлый рядъ реформъ...

Наступившая новая эпоха ярко отражаеть въ себѣ и происходящій переломъ въ экономическихъ отношеніяхъ и крупныя изміненія въ общественныхъ группировкахъ. Основной тонъ всему совершающемуся даеть ликвидація феодально-патріархальнаго строя, паденіе крѣпостническаго хозяйства. Растущій капитализмъ разрушаеть старыя изолированныя "ойкосныя" хозяйства и вмѣстѣ съ тѣмъ сводить на нѣтъ нъкоторыя особыя хозяйственныя и соціальныя привиллегіи "государейпомѣщиковъ". Русскій феодаль, подъ принудительнымъ вліяніемъ сложившихся отношеній, должень отказываться оть патріархальныхъ идиллій минувшаго и искать новыхъ исходовъ. Новое экономическое развитіе ширится и растеть, нанося смертельные удары разлагающемуся натуральному хозяйству; фабричнозаводская промышленность захватываеть все большіе и большіе районы. Съ опредъленными интересами и требованіями выступаеть буржуазія, и къ ея голосу во многихъ отношеніяхъ теперь должно прислушиваться помъстное дворянство. Совершающаяся экономическая эволю-

ція находить себъ отраженіе и въ общественной идеологіи. Всѣ классы русскаго общества находятся въ броженіи, происходить крупная и різкая переоцінка всіхь цінностей. Окончательная разруха правительственной машины заставляеть всёхъ и каждаго выступать съ своими планами и пожеланіями. Выступаеть съ олигархическими замыслами крупно - землевлад вльческая аристократія, дізающая попытку сторицей получить за ликвидацію феодализма; сълиберальными требованіями идуть представители другой части дворянства, стремящіеся ув'янчать зданіе умфренной конституціей. Характерной и интересной фигурой русской общественности того времени является "кающійся дворянинъ". Съ другой стороны, въ кадрахъ интеллигенціи выступаеть "разночинець", не желающій останавливаться на поль-дорогь и требующій движенія впередъ. Въ горнилѣ общественныхъ катастрофъ и испытаній выковывается соціалистическая мысль и оть теоретическихъ построеній ділаются попытки перехода къ практическому осуществленію идеаловъ общественнаго переустройства. Выпрямляеть свою спину и задавленный государствомъ и помъщиками крестьянинъ; его грозное проклятіе постылому прошлому и нерадостному настоящему выражается въ безсистемныхъ и почти всегда оканчивавшихся неудачей, но полныхъ глубокаго драматизма "мужицкихъ" бунтахъ и возстаніяхъ.

Правительство силой вещей вынуждено стать реформаторомъ, но, при проведеніи своихъ начинаній, оно всегда старается поставить скры-

тые тормазы. Каждое правительственное движеніе впередъ сопровождается рефлективнымъ движеніемъ назадъ, и очень часто жестокій урагань реакціи сметаеть всв недавніе либеральные посѣвы. Но въ общемъ, суровая и злая зима кончилась, ледъ тронулся, наступило время "ледохода", время широкихъ разливовъ и самыхъ раннихъ проявленій "весны"... Съ новымъ царствованіемъ наступаеть и такъ называемая "эпоха великихъ реформъ". Превосходную характеристику новой эпохи даеть въ следующихъ словахъ Герценъ: "Новое время сказалось во всемъ, въ правительствъ, въ литературъ, въ обществъ, въ народъ. Много было неловкаго, неискренняго, смутнаго, но всъ чувствовали, что мы тронулись, что пошли и идемъ. Нѣмая страна пріучалась къ слову, страна канцелярской тайны — къ гласности, страна крѣпостного рабства-роптать на ошейникъ. Правительство дълало, какъ іерусалимскіе наломники, слишкомъ много нагръшившіе, три шага впередъ и два назадъ, одинъ все же оставался..."

1.

Въ рядѣ другихъ неотложныхъ и важныхъ вопросовъ реорганизаціи государственнаго и общественнаго строя стоить и вопросъ о судьбахъ высшаго образованія—вопросъ объ университетской реформѣ. Въ нашей первой статьѣ \*), посвященной исторіи университетовъ въ первой половинѣ XIX вѣка, было указано, какое тяжелое и болѣзненное состояніе пе-

реживали университеты въ послъдній періодъ николаевскаго правленія. Зловъщая паутина реакціи опутывала всякое активное проявленіе общественной и научной мысли и заставляла безсильно умолкать всякое смѣлое проявленіе общественной совъсти и сознанія. Государственнымъ дъятелямъ конца 40-хъ годовъ, стоявщимъ у кормила правленія, казались недостаточными ограниченія устава 1835 года и, при наличности дъйствія этого октроированнаго устава, были введены чрезвычайныя мфры. Нормальная жизнь университетовъ, претерпъвшая рядъ покушеній на свое существованіе, находилась въ состояніи остраго бользненнаго кризиса. Но съ 1856 года постепенно начинаеть возстановляться порядокъ въ жизни высшихъ учебныхъ заведеній. Въ этомъ году по высочайшему повелѣнію прекращается преподаваніе въ столичныхъ университетахъ военныхъ наукъ и экзерцицій, введенныхъ во время войны. Въ 1857 году возстановлено преподаваніе государственнаго права европейскихъ державъ; въ слѣдующемъ году разрѣшаются публичныя лекціи для постороннихъ слушателей. Наконецъ, въ 1860 году благополучно разрѣшается вопросъ о возстановленіи самостоятельной каоедры философіи. Предшествующій десятильтній опыть доказаль всю абсурдность соединеннаго преподаванія философіи, психологіи и логики съ богословіемъ. Ходатайство попечителей учебныхъ округовъ о возстановленіи самостоятельной каеедры философіи было разсмотрѣно въ главномъ правленіи училищъ, которое присоединилось

<sup>\*)</sup> См. главу Х 1-ой части.

къ заключенію департамента, гласившему: "что при совершенномъ измъненіи теперь направленія современныхъ идей, вполнф отражающихъ въ себъ чисто - утилитарныя стремленія въка, не представляется никакихъ препятствій къ возстановленію преподаванія философіи, если не въ полномъ ея объемѣ, то, по крайней мфрф, въ одной ея частиисторіи философіи, какъ науки, по преимуществу проясняющей истины и разрушающей предразсудки стремленія къ матеріализму". Надо къ этому добавить, что и представители высшей јерархіи-митрополиты московскій и кіевскій ходатайствовали объ освобождении профессоровъ богословія оть преподаванія философскихъ дисциплинъ. Въ это же время возстановляется публичность диспутовъ и университеты получають право выписывать изъ за границы книги и изданія безъ разсмотрѣнія ихъ цензурой. Еще въ 1856 г. харьковскій и кіевскій учебные округа, отданные подъ опеку генераль-губернаторовь, были возвращены подъ управленіе попечителей. По высочайшему повельнію 13 мая 1861 года было возстановлено избраніе ректора и проректора; въ томъ же году повельно было пересмотръть инструкціи ректору и деканамъ.

Таковы были первыя начинанія новаго царствованія. Но это были только палліативы; необходимо было произвести общую коренную реформу, старый уставъ съ самаго начала своего дъйствія представлялся неудовлетворительнымъ. И на ряду съ частичными реформами въ министерствъ народнаго просвъщенія

быль поднять вопрось объ общей реформъ, о выработкъ новаго устава. Вопросъ о новомъ уставъ выдвигается самъ собой, но прежде, чѣмъ онъ былъ подготовленъ и выработанъ, передъ правительствомъ предстали вопросы, требующіе неотложнаго и быстраго разръшенія. Наиболѣе существенными и серьезными изъ этихъ вопросовъ были вопросы о пріем' учащихся въ университеты и еще болъе смущавшій правительственную власть вопросъ о причинахъ и предотвращеніи студенческихъ безпорядковъ. Какъ извъстно, въ последние годы правления Николая І доступъ въ университеты быль ограничень и быль установленъ комплектъ студентовъ. Въ 1855 году, по воцареніи Александра II-го, эти реакціонно-охранительныя мфры были отмфнены и быль разрѣшенъ неограниченный пріемъ студентовъ во всѣ университеты. На ряду съ этимъ подверглись пересмотру правила испытаній для поступающихъ, и въ результатъ была установлена строгая оцънка абитуріентовъ. Болѣе сложнымъ и труднымъ оказалось рѣшеніе другого вопроса-вопроса о студенческихъ безпорядкахъ. Но прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію правительственныхъ мфропріятій, направленныхъ къ предотвращенію безпорядковъ, мы должны остановиться, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, на генезисъ студенческихъ волненій и на основныхъ моментахъ ихъ исторіи за интересующій насъ періодъ. Здъсь намъ придется коснуться вопроса о взаимоотношеніяхъ университета и общества, о взаимныхъ перекрещивающихся вліяніяхъ.

Въ нашей предшествующей стать в мы уже отмътили, что въ первой половинъ въка правильно организованныхъ и систематическихъ студенческихъ волненій въ университетахъ не замъчается. Правда, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ были отдѣльныя движенія и вспышки въ сред' учащейся молодежи; часто даже эти вснышки заканчивались суровыми репрессіями. Но это были лишь отдёльные эпизоды, случайныя выступленія молодой вольнолюбивой мечты. Другую картину представляеть новая эпоха-эпоха большого и широкаго броженія русскаго юношества. Несомнънно, и университетское движеніе конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ носить по преимуществу академическій характерь, но все же оно является характернымъ симптомомъ, барометромъчуткимъ показателемъ вѣяній времени. Послъ тяжелой спячки разбуженное громкимъ внъшнимъ крахомъ, крахомъ дутаго могущества, русское общество должно было приступить къ ръшенію грозно и неотложно поставленныхъ самой жизнью проблемь. Внѣшнія узы временно спали, стало легче дышать, можно было работать. Передовые слои общества съ горячностью и съ жаромъ приступили къ дѣлу; начиналась эпоха русскаго "Sturm und Drang'a". Русскіе университеты, гдѣ получала свое научное и культурнообщественное образование интеллигенція, университеты, которые и въ годы злѣйшей реакціи не склонили своего знамени, университеты, конечно, первые должны были реагировать на окружающія событія. И на передовыхъ постахъ оказались

младшіе представители академической семьи, наиболѣе отзывчивые и экспансивные—студенты.

Съ наступленіемъ новой эпохи студенчество опредѣленно стало считаться представителемъ и носителемъ наибол ве передовыхъ, прогрессивныхъ идей общества. Любопытное и интересно обоснованное выраженіе этой мысли мы находимъ въ одномъ лишь недавно опубликованномъ офиціальномъ документъ-въ исторической запискъ московской университетской комиссіи, изслѣдовавшей причины большихъ безпорядковъ 1861 года. Въ этой запискѣ, составленной профессорами Соловьевымъ, Бодянскимъ, Ешевскимъ и Чичеринымъ, читаемъ слъдующее: "Русское общество внушило студенту такое понятіе о его достоинствахъ, какое едва ли существуетъ въ другой странъ. Тамъ, гдъ образованіе разлито въ народѣ и пустило прочные корни, тамъ учащійся получаеть естественно принадлежащее ему мъсто въ общественныхъ рядахъ. Въ Россіи учащійся становится представителемъ образованія, и въ настоящее время всякій русскій человѣкъ глубоко чувствуеть образованія, потребность единственнаго выхода изъ гнетущихъ его общественныхъ Сверхъ того, вслъдствіе вкравшейся у насъ отъ бездъйствія привычки возлагать по возможности всё обязанности на другихъ, у насъ призванными къ дѣятельности постоянно считаются подрастающія покольнія, тогда какъ покольнія зрыющія начинають уже спокойно наслаждаться жизнью. Оттого молодые люди исполняются сознаніемъ своего

высокаго значенія. Студенть въ Россіи является уже не учащимся, а учителемъ общества; послѣднее смотрить на него съ нѣкоторою гордостью и нѣкоторымь уваженіемь. Въ глазахъ многихъ студентъ представляеть будущую надежду Россіи". Въ этихъ немногихъ строкахъ необыкновенно тонко и ярко характеризуется сущность этого особаго положенія студенчества, вызваннаго своеобразной коньюнктурой современной русской дъйствительности; "отцы" почили на лаврахъ, а "дъти" должны были работать, приниматься часто за непосильный трудъ. Весь историческій смысль студенческихъ волненій въ Россіи заключался въ ихъ агитаціонномъ вліяніи, въ ихъ дъятельныхъ попыткахъ подвинуть общество впередъ и заставить его активно работать. Съ конца 50-хъ годовъ открываются первыя наиболье любопытныя страницы изъ краткой, но чреватой событіями и богатой фактами исторіи студенческаго движенія. Въ эту эпоху университеты высоко подняли стягь общественности, университеты и передовое общество составляли единое гармоничное цѣлое; университетская молодежь, по счастливому выраженію Пирогова, была "самый чувствительный къ въяніямъ времени барометръ".

Уже съ чисто внѣшней стороны это оживленіе взаимоотношеній университета и широкихъ слоевъ общества выразилось въ томъ, что глухозамкнутыя двери николаевскихъ университетовъ широко распахнулись. Академическая аудиторія стала доступна для всѣхъ и наполнялась самымъ разнообразнымъ со-

ставомъ слушателей. Современникъ и активный участникъ переживаемыхъ событій, г. Пантельевъ, въ своихъ воспоминаніяхъ такъ описываеть этоть моменть: "Въ то время университеть какъ-то самъ собой открылся для всёхъ желающихъ, даже не надо было записываться въ вольнослушатели, а просто-приходи и слушай. Въ аудиторіяхъ постоянно можно было видъть воспитанниковъ римско-католической духовной академіи, чиновниковъ, офицеровъ, особенно изъ высшихъ учебныхъ заведеній; помню даже одного жандармскаго офицера, довольно регулярно посъщавшаго лекціи М. М. Стасюлевича и, кажется, Костомарова, \*) что, повидимому, нисколько не стъсняло лекторовъ и нимало не смущало остальныхъ слушателей. Въ аудиторіяхь нер'вдко появлялись извъстные литераторы, учителя, профессора другихъ учебныхъ заведеній, люди почтенные по своему возрасту и офиціальному положенію". Въ этотъ знаменательный періодъ впервые вступаеть въ академію русская женщина. Въ воспоминаніяхъ одной изъ слушательницъ "перваго призыва" мы видимъ, какъ сердечно и сочувственно отнеслись студенты къ появленію женщины въ университеть и какъ въ свою очередь она заняла свое мъсто; "съ незнакомыми раньше молодыми людьми, -говорить авторъ-слушательница, мы встречались, какъ съ братьями. Говорили, спорили безъ конца". Харьковскій университетъ возбудиль офиціальное ходатайство

<sup>\*)</sup> Костомаровъ и Стасюлевичъ—наиболѣе популярные, либеральные профессора того времени.

о допущеніи женщинь въ университеть. Особнякомъ въ этомъ движеніи стояль лишь московскій университеть; совѣть профессоровъ высказался въ отрицательномъ смыслѣ, когда былъ поднять этотъ вопросъ.

Но кром' университетских аудиторій непосредственная связь и тъсныя взаимоотношенія студенчества и передовыхъ слоевъ общества проявлялись и въ другихъ направленіяхъ. Общественныя собранія, публичныя лекціи, вечера, диспутывсе это привлекало студенчество "en masse"; во всемъ этомъ ярко опредълялся "духъ времени"; всюду здъсь устанавливались руководящія идеи текущаго момента. Но эсобенно надо отмътить вліяніе передовой литературы и передовыхъ литературныхъ дъятелей на молодое покольніе. Чернышевскій, Добролюбовъ, М. Михайловъ, Лавровъ и др. были властителями думъ молодежи; руководящіе органы печати—особенно "Современникъ" — были настольными книгами, кодексомъ новаго общественнаго воспитанія. Чутко и съ уваженіемъ прислушивалась молодежь и къ зарубежному колоколу великаго писателя-изгнанника, непрестанно болѣвшаго интересами родины. Съ своей стороны и Герценъ внимательно присматривался броженіямъ въ средѣ университетской молодежи и ихъ проявленіямъ удълялъ много мъста въ своихъ изданіяхъ. Разрастается и ширится "кружковщина", въ цѣломъ рядѣ такихъ кружковъ встречаются студенчество и прогрессивная интеллигенція для совм'єстной работы, для совмѣстныхъ двйствій. Кружки 60-хъ годовъ отличаются отъ роман-

тическихъи идеалистическихъкружковъ 30-хъ и 40-хъ годовъ; здѣсь уже не столько трактуются отвлеченныя проблемы духа и высшей морали, сколько горячо обсуждаются насущные вопросы времени, вырабатываются планы непосредственной дъятельности. Жажда активной дъятельности, стремленіе къ личному непосредственному участію въ переживаемыхъ событіяхъ особенно отличаеть студенчество изучаемаго періода; стъны университетской аудиторіи тесны, не удовлетворяють вполнъ и лекціи профессоровъ, зоветь и требуеть сама жизнь. И этотъ призывъ заглушалъ все остальное; лихорадочно, восторженно, часто необдуманно, но всегда искренне, старается университетская молодежь всюду примѣнить свои силы, всюду сказать свое слово. Послѣднее стремленіе вызываеть появленіе ряда сборниковъ и журналовъ, въ которыхъ часто посреди научныхъ работь слышится опредѣленно біеніе жизненнаго пульса, и гдѣ-нибудь за спеціальными изысканіями мы найдемъ лирическія размышленія о "нравственномъ пробужденіи Россіи". На ряду съ легальными изданіями, студенчество литографируеть рядъ запретныхъ сочиненій Герцена, Бюхнера, Фейербаха и др.; такимъ же способомъ издаются листки, брошюры и прокламаціи. Стремленіе къ активной дѣятельности также принимаеть опредёленныя формы. Въ рядъ новыхъ вопросовъ, поставленныхъ жизнью и требующихъ самаго скораго разръшенія, стали вопросы народнаго образованія, и здісь студенчество нашло благодарное применение своимъ силамъ.

"Я думаль тогда,-пишеть одинь современникъ, - что студенты всъхъ императорскихъ университетовъ должны бы были теперь заняться исключительно освобожденіемъ народныхъ массъ отъ умственнаго рабства, просвътить затемненный злобою умъ и смягчить наукой ожесточенное неправдой ихъ сердце". Конечно, рѣшить во всей полнотѣ поставленныя задачи было невозможно, но все же въ предълахъ возможнаго работа молодыхъ силъ была глубокой и цъльной. Съ 1859 г. возникають воскресныя школы, и въ ихъ организаціи видное участіе принимають студенты. Иниціатива въ этомъ дълъ принадлежить кіевскимъ студентамъ въ эпоху попечительства Пирогова. Вслъдъ за Кіевомъ возникаетъ рядъ воскресныхъ школъ въ другихъ городахъ Россіи. Кромъ воскресныхъ школъ, студенты старались всякими другими способами послужить дёлу просвёщенія; одинь современникъ такъ живо рисуетъ это общее движеніе. "Стремленіе учиться и учить въ то время было такъ велико, что, помимо всякихъ школъ и курсовъ, во многихъ студенческихъ квартирахъ можно было встрътить обучение грамотъ въ одиночку... Стремленіе послужить ділу образованія народа, развитію его самосознанія, развитію чувства уваженія къ себѣ было обычнымъ стремленіемъ учащейся молодежи того времени". Но, кромъ содъйствія дѣлу народнаго просвѣщенія, студенчество и въ другихъ направленіяхъ старалось сдёлать свое дёло и сказать свое слово.

Принимая внѣ университета горячее участіе въ общественной жи-

зни, студенчество, естественно, старалось и свой университетскій обиходъ приспособить къ новымъ условіямъ. На смѣну разобщенности и случайности соединеній николаевской эпохи идетъвремя большихъ общестуденческихъ организацій; корпоративный духъ, сознаніе необходимости единства проходить красной нитью черезъ всв общія начинанія академической молодежи. Возникають кассы взаимономощи, библіотеки, читальни, литературныя собранія и литературныя предпріятія; наконецъ, оживленно функціонируетъ институтъ сходокъ. Хроническая нужда большей части студенчества вызываеть появление кассъ взаимопомощи; особенно характерна въ этомъ отношеніи судьба кассы взаимопомощи при петербургскомъ университетъ. Эта касса, организованная студенческими силами. оказала посильную помощь някамъ, и кромъ того, много способствовала сближенію и объединенію студентовъ. Эта касса возникла въ связи съ организаціей особаго студенческаго литературнаго предпріятія—сборника, гдѣ печатались научныя работы студентовъ. Изданіе этого сборника, выборы редакціи и зав'ядованіе д'ялами, избраніе представителей въ кассу взаимопомощи и т. п.,—все это развивало общественные интересы студенчества и клало начало профессіональнымъ организаціямъ. И въ другихъ университетскихъ городахъ возникають аналогичныя студенческія кассы; умственнымъ запросамъ студенчества отвъчаеть устройство библіотекъ и читаленъ. На ряду съ ростомъ корпоративной солидарно-

сти, вырабатываются и опредѣленныя этическія представленія, создается свой моральный кодексъ. За каждый проступокъ членъ академической семьи отв фасть передъ сотоварищами; некрасивый проступокъ отдёльнаго представителя должень быть караемъ корпораціей. Идея товарищескаго суда ранъе всего осуществилась въ Кіевъ въ эпоху Пирогова; ватьмъ, мы находимъ аналогичныя попытки въ другихъ университетахъ. Въ Петербургъ мы даже встръчаемся съ попыткой публичнаго суда подъ предсъдательствомъ профессора-криминалиста (В. Д. Спасовича) и съ преніями сторонъ; дѣло возникло по поводу растраты денежныхъ суммъ однимъ студентомъкассиромъ. Всв эти организаціи базировали на выборномъ началъ; всъ редакторы, делегаты, судьи и т. д. выбирались студенческой массой. Поэтому естественное значение получаеть "студенческое в вче" — сходка. Это право собраній было осуществлено не сразу, да въ сущности, даже въ самую лучшую пору либеральныхъ въяній сходки никогда не были легализированы. Сходки въ отдъльныхъ случаяхъ индивидуально признавались, въ другихъ терпълись, въ третьихъ осуществлялись "захватнымъ" путемъ. Въ началъ новаго царствованія, въ петербургскомъ и кіевскомъ университетахъ сходки начали играть большую роль и даже признавались, какъ опредъленные выразители мевній и пожеланій студенчества. Въ своихъ воспоминаніяхъ объ университеть Св. Владимира проф. Романовичь-Славатинскій говорить: "Студенчество при Пироговъ получило самое широкое

самоуправленіе, установились правильныя и толковыя студенческія сходки, студенческій судъ, кассы, библіотеки, читальни. Всёмъ этимъ завёдывали сами студенты безъ всякихъ канцелярскихъ бугомараній и непрошеннаго надзора"

Но всѣ эти завоеванія студенчества были въ большинствѣ случаевъ кратковременны, они построены были на пескѣ; какъ только бдительный взоръ правящей власти устремлялся пристально на университеты, такъ тотчасъ же происходили попытки реставраціи, стремленіе повернуть движеніе назадъ. Понятно, эти тормазы вызывали обратное дѣйствіе и приводили къ рѣзкимъ эксцессамъ со стороны возбужденно - настроеннаго студенчества \*).

Большинство первыхъ выступленій носило случайный характерь, это были отдёльныя эпизодическія вснышки студенчества, направленныя противъ университетскаго начальства, непопулярныхъ профессоровъ или общей полицейской власти. Лётописецъ "студенческихъ исторій въ казанскомъ университеть", проф. Оирсовъ отмѣчаеть, что въ періодъ 1855—1857 гг. академическая молодежь подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній рѣзко уклоняется отъ соблюденія старыхъ правиль и часто приходить

<sup>\*)</sup> Размѣры нашей работы лишаютъ насъ возможности подробно остановиться на всѣхъ перипетіяхъ университетскаго движенія за интересующій періодъ, и мы отсылаемъ къ цѣлому ряду напечатанныхъ воспоминаній, а также къ составленнымъ на основаніи этого матеріала статьямъ г. Ашевскаго—"Русское студенчество въ эпоху шестидесятыхъ годовъ" (въ журналѣ "Современный Міръ", за 1907 г.).

въ столкновение и съ академическимъ начальствомъ и съ мъстной администраціей. Начальство въ свою очередь чувствуеть себя растеряннымъ и не можетъ правильно оріентироваться во всемъ происходящемъ. Первое время, въруя въ спасительность старыхъ испытанныхъ мъръ, университетская администрація старается во всей неприкосновенной строгости блюсти правила николаевской эпохи. "И воть идуть, говорить проф. Опрсовъ, — неослабно взысканія съ провинившихся студентовъ, заключающіяся въ отеческомъ распеканіи и большею частью въ посажени въ карцеръ за непоклонъ инспектору, за небрежный поклонъ ему же, за ношение длинныхъ волосъ и усовъ, за несоблюденіе формы, за бытіе въ райкъ театра, за хожденіе по трактирамъ, за нетрезвость, за поздній приходъ къ богослуженію, за неношеніе на шев галстука, за сидвніе во время объда въ растегнутомъ сертукъ, за куреніе табака, за неприличное харканье въ присутствіи помощника инспектора студентовъ, за неодобреніе казеннаго стола и т. п.". Уже изъ этого перечисленія наказуемыхъ дъяній можно видъть, съ запасомъ какихъ архаическихъ завътовъ выступила университетская администрація навстрѣчу волнующемуся студенчеству. И воть, по каждому поводу возникають безпорядки; нѣкоторые изъ нихъ кончаются трагически для участниковъ; такъ, въ 1857 г. въ результатъ одной студенческой исторіи, раздутой начальствомъ, провинившіеся студенты были сданы въ солдаты. Но подобныя мѣры не могли остановить начавшееся броженіе; оно, то усиливаясь, то затихая, продолжало развиваться. Въ лътописи движеній, составленной г. Опрсовымъ, мы видимъ различныя проявленія этого броженія; здѣсь на ряду съ уличными скандалами и битвами съ будочниками встръчаются и бойкоты профессоровъ "стараго закала" и, наобороть, печально закончившіяся оваціи либеральному профессору. Въ послъднемъ случав, на лекціи только что вернувшагося изъ-за границы и быстро завоевавшаго общія симпатіи профессора Булича студенты "возобновили прежде существовавшее аплодированіе", и за эти выраженія знаковъ одобренія 18 человѣкъ было уволено изъ университета. Аналогичныя студенческія исторіи возникають и въ другихъ университетскихъ городахъ; въ свое время прогремъли случившіяся въ 1857 и 1858 гг. студенческія исторіи въ кіевскомъ и харьковскомъ университетахъ. Но въ рядѣ этихъ раннихъ студенческихъ волненій, являющихся своего рода введеніемъ къ исторіи студенческаго движенія въ Россіи, наиболъе видное мъсто занимаетъ извъстная студенческая исторія, имъвшая мъсто въ Москвъ въ 1857 году. Дъло возникло изъ-за простой случайности, изъ-за грубой безтактности столичной полиціи. Въ квартиру одного студента-медика, праздновавшаго въ товарищескомъ кругу именины, ворвалась по ложному подозрѣнію цѣлая армія городовыхъ съ квартальнымъ во главъ и произвела форменное избіеніе. Хозяинъ квартиры и два его товарища, сильно избитые и изрубленные тесака-

ми, были арестованы и отправлены въ Срвтенскую часть. Какъ только на слъдующій день стали извъстны подробности о ночномъ происшествіи, студенты въ большомь количествъ явились въ часть, взяли ее на "щить и на мечъ", выручили израненныхъ товарищей и доставили ихъ въ больницу. Московскій генералъ-губернаторъ, деспоть и самодуръ изъ николаевскихъ сатраповъ, графъ Закревскій сообщилъ Александру II, что въ университетъ бунть. Между тымь, дикая полицейская расправа вызвала глубокое волненіе въ студенческой средъ. Въ университетъ непрестанно происходили сходки, появились прокламаціи, гдф предлагалось смыть обиду и стойко отстаивать СВОЮ неприкосновенность. Университетская администрація и попечитель округа Ковалевскій пошли навстр'вчу студенчетребованіямъ; студентамъ было даже предложено выбрать по два депутата отъ курса для веденія непосредственныхъ переговоровъ съ начальствомъ и наблюденія надъ слъдствіемъ. Общественное мнъніе также всецьло было на сторонъ студенчества; вся интеллигенція горячо возмущена была самоуправствомъ полиціи. "Общій голосъ, замѣчаеть Никитенко,—что молодые люди въ этомъ дѣлѣ вели себя превосходно. Даже враги университета винять во всемъ полицію". Герценъ въ "Колоколъ" отозвался на это событіе: "съ ужасомъ и омерзвніемъ получаемъ мы со всъхъ сторонъ свѣдѣнія о гнусной исторіи полицейскаго безначалія въ Москвъ, которое вънчаеть позорное генеральгубернаторство Закревскаго".

На этотъ разъ и правительство пошло навстрѣчу голосу общественнаго мнѣнія; для разбора инцидента была образована особая слѣдственная комиссія, и въ результатѣ разбора дѣла виновные полицейскіе чины преданы были военному суду. Московскій университеть вышель изъ этой исторіи съ фактической и моральной побѣдой; московское студенчество сознало силу единства и корпоративной сплоченности. Съ этого времени въ Москвѣ дѣятельно начинають функціонировать общестуденческія организаціи.

2.

Приведенные примѣры достаточно ярко характеризують возбужденное и нервное состояніе студенчества, находящее себъ выходъ въ активныхъ выступленіяхъ — академическихъ безпорядкахъ. Какъ мы уже отмъчали, въ большинствъ случаевъ эти волненія носять случайный характерь, ведутся безь системы, но все же они способствують развитію солидарности и сплоченности въ защить общихъ академическихъ интересовъ. Кромъ того, университетская молодежь наиболье рельефно и опредѣленно отражаеть настроеніе всей передовой интеллигенціи. А реакція уже надвигалась, и надъ университетами, гдѣ только что повѣяло духомъ свободы, собирались грозныя тучи. Правящая власть внимательно и пристально присматривалась къ студенческимъ безпорядкамъ и активно на нихъ реагировала. И результаты не всегда были благопріятны для университетовь; если студенческая исторія въ Москвъ пришла къ желанному исходу, то позднъйшая университетская исторія въ Харьковъ кончилась далеко неблагополучно. Правительство принимается за выработку мъропріятій, способныхъ прекратить академическіе безпорядки; въ качествъ необходимыхъ мфръ выступаютъусиленіе полицейскаго надзора, запрещеніе различныхъ организацій и, наконецъ, ограничение доступа въ университеть. Еще въ 1858 году появляется распоряженіе, гласящее студентамъ, "...что они не имъютъ законнаго права изъявлять публично своимъ профессорамъ знаки одобренія (посредствомъ рукоплесканій и т. п.) или порицанія (шиканьемъ, свистомъ, выходомъ изъ аудиторій и т. п.), что законы наши строго воспрещають всякаго рода сборища и демонстраціи, а потому, если студенты, не внявъ сему предостереженію, окажутся виновными въ какомъ-либо изъ означенныхъ проступковъ, то немедленно будуть исключены изъ университета, несмотря на то, какое бы ни было число виновныхз". Мы уже знаемъ, къ какимъ печальнымъ результатамъ привели въ казанскомъ университетъ рукоплесканія на лекціи профессора Булича. Въ 1859 году состоялось распоряженіе, близко напоминающее распоряженія николаевской эпохи, "что внъ университетскихъ зданій студенты пользуются правами наравнъ съ прочими гражданами и подчиняются полицейскимъ установленіямъ и надзору полиціи на общемъ основаніи". Наконецъ, въ 1860 году возрасть для лицъ, поступающихъ въ университеть, быль повышень оть 16 до 18 лѣть

и были установлены особыя комиссіи. Совѣты университетовъ вырабатывають суровыя правила и на пріемныхъ экзаменахъ производится основательная "чистка" абитуріентовъ.

Ставя всв эти тормазы, правительство начинало новый кругь въ исторіи гоненій на университеты. Военная и придворная клика, окружавшая Александра II, не ограничивалась этими мфрами, она настаивала на болве крутыхъ и рвшительныхъ "реформахъ". Противъ министра народнаго просвъщенія Ковалевскаго, считавшагося либераломъ, былъ предпринять походъ. Недавно въ статъв "Отставка Е. П. Ковалевскаго" г. Родзевичъ опубликоваль весьма любопытныя документальныя данныя, иллюстрирующія интересный эпизодъ изъ исторіи нашего просв'ященія. Недовольство противъ министра, не прибъкрутымъ мърамъ, гающаго къ подготовлялось уже давно; но особенно опредъленно сказалось оно въ комиссіи, образованной въ 1860 году по высочайшему повельнію для разсмотрвнія отчета по министерству народнаго просвъщенія за 1859 годъ. Въ эту комиссію подъ предсъдательствомъ принца Ольденбургскаго вошли петербургскій генераль - губернаторь, предсёдатель комитета по дъламъ книгопечатанія и одинъ изъ вождей придворной камарильи графъ Строгановъ, бывшій московскій попечитель. Комиссія, разсмотрѣвъ отчеть, нашла въ немъ рядъ пробъловъ и запросила объясненій министра. Намъ здісь особенно интересно отмътить, что комиссія подчеркиваеть недостатокь

свѣдѣній о "нравственной части нашихъ университетовъ".

Упомянувъ о волненіяхъ и попыткахъ студенческихъ организацій, комиссія заявляеть: "въ нѣкоторыхъ университетахъ они (т.-е. студенты) составляють изъ среды своей судъ, въ которомъ подвергаются разбору и осужденію не только поступки ихъ товарищей, но даже распоряженія ихъ начальства и дъйствія профессоровъ. Такимъ образомъ между студентами распространяются начала, вовсе не свойственныя нашему образу правленія, могущія вредно д'вйствовать на ихъ умы и во всякомъ случай отвлекающія ихъ оть настоящей ихъ цъли, т.-е. отъ занятій науками". Министръ народнаго просвъщенія представилъ на запросы комиссіи соотвётствующія разъясненія, въ которыхъ даеть оцънку студенческихъ волненій и опровергаеть огульныя обвиненія членовъ комиссіи. По мнінію Ковалевскаго, нельзя обвинять одни университеты и учащуюся молодежь въ броженіи умовъ, такъ какъ "оно существуеть въ настоящее время, къ сожальнію, почти вездъ и, не принадлежа одному сословію студентовъ, идеть не оть нихъ къ обществу, а обратно". Комиссія не удовлетворилась полученными разъясненіями и представила отчеть со своими замъчаніями. Возражая, между прочимъ, Ковалевскому, члены комиссіи заявляють, что "какъ ни сильно общественное вліяніе, однако же, необходимо ръшительными и раціональными мізрами оградить молодых в людей отъ соблазновъ, вредныхъ для ихъ умственнаго и нравственнаго образо-

ванія". Въ этихъ замъчаніяхъ членовъ комиссіи мы видимъ боевые замыслы реакціи, мечтающей вернуться къ старозавътной репрессивной политикъ по высшему образованію; здёсь уже на первый планъ выдвигаются "ръшительныя" мъры. Ковалевскій въ свое оправданіе представиль записку, гдф снова указываеть на общія причины студенческихъ волненій и возражаеть противъ мъръ опеки надъ студенчествомъ. Въ поднятой полемикъ былъ затронуть рядь сложныхь и важныхъ вопросовъ, связанныхъ съ общей реформой университетского строя. Идлятого, чтобы дать правильный историческій анализь основь устава 1863 года, необходимо ознакомиться съ его антецедентами. Мы уже указывали, что въ числъ наиболъе серьезныхъ и существенныхъ вопросовъ были вопросъ о пріемъ въ университеты, вопросъ о корпораціяхъ и вопросъ о надзоръ за студентами. Въ "николаевскую эпоху" первый вопрось быль разрышенъ установленіемъ комплекта студентовъ; съ началомъ новаго царствованія эти ограниченія были отмънены. Теперь снова предстаеть этоть вопрось и предлагается рядъ мъръ разръшенія. Нъкоторые изъ представителей реакціоннаго лагеря (въ томъ числѣ харьковскій попечитель Зиновьевъ) считають широкій доступъ въ университеты серьезной причиной студенческихъ безпорядковъ и предлагають вернуться къ мърамъ сокращенія числа студентовъ. Совершенно на противоположную точку зрвнія сталь члень комиссіи Корфъ, который, словно повторяя пышныя фразы екатери-

нинскаго университетскаго плана\*), заявляль: "Домъ науки должень бы быть открыть всякому, какъ домъ молитвы, безъ спроса о томъ, насколько кто достоинъ туда войти". Ковалевскій по этому вопросу держался срединнаго мнънія. Оживленный обмінь мніній вызваль вопрось о студенческихъ организаціяхъ, вопросъ о желательности и допустимости корпоративнаго устройства въ учебныхъ высшихъ заведеніяхъ. Здъсь мнънія рызко раздылились, не менъе ръзко различались и мотивировки этихъ мнвній. Съ одной стороны, ссылались на корпоративное устройство германскихъ университетовъ, съ другой-корпоративныя организаціи признавались однимъ изъ главныхъ поводовъ для безпорядковъ. Будущій знаменитый шефъ жандармовъ и вдохновитель реакціонной политики, генераль Шуваловъ,причину всвхъ безпорядковъ форменной ношеніи одежды и тъхъ преимуществахъ, которыя какъ бы дёлають студенчество особымъ сословіемъ. Но особый интересь представляеть мнфніе, высказанное изв'єстнымъ педагогомъ - гуманистомъ Пироговымъ, попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа.

Пироговъ считаетъ труднымъ введеніе корпоративнаго начала въ нашихъ университетахъ и потому онъ стоитъ за уничтоженіе корпоративной связи между учащимися. Это соображеніе онъ подкрѣпляетъ и слѣдующимъ доводомъ: "... въ наше время мы замѣчаемъ вездѣ

стремленіе къ уничтоженію сословныхъ привилегій; во всёхъ сословіяхъпробудилась болье, чымь когданибудь, наклонность къ образованію. Для чего же университетамъ отставать и не удовлетворять требованіямъ времени?" Въ заключение своей записки Пироговъ предлагаеть слъдующія м'вры: 1) открыть университеть всымь желающимь за небольшую плату, уничтоживъ вступительные экзамены; 2) предоставить всемъ посфтителямъ университета полную свободу выбирать курсы для слушанія, уничтоживъ, такимъ образомъ, обязательные факультетскіе курсы; 3) подвергнуть всёхъ посёщающихъ лекціи общему полицейскому надзору, наравнъ съ прочими гражданами, сохранивъ университетскій надзоръ только въ зданіяхъ университета, 4) отмінить форменную одежду. Здъсь мы видимъ, что вопросъ о корпоративной или не корпоративной организаціи въ университетахъ связанъ въ этой постановкъ съ вопросомъ о широкой доступности образованія, объ открытіи дверей высшихъ учебныхъ заведеній. Идеаломъ является типъ французскаго университета съ его публичными курсами—типъ College de France". Но комиссія принца Ольденбургскаго не стала ни на одну изъ высказанныхъ точекъ зрѣнія; отвергнувъ корпоративное начало, которое "вовсе несвойственно нашему образу правленія", она въ то же время смотрить на университеты не только, какъ на научно-учебныя учрежденія, но и приписываеть имъ морально - воспитательныя функціи. Члены комиссіи предлагали взять подъ опеку студенчество, строго

<sup>\*)</sup> См. главу X 1-й части "Университеты въ Россіи въ первой половинѣ XIX вѣка", стр. 351.

Никслай Ивановичъ Пироговъ.

Сы портрета, писаннаго И. Е. Рълинымъ. 1885 г.

Бъ. из по вред П. и С. Тергоновить въ Мизие "

" TO CHELL BOOKER SPECIAL SHEET AT "EN Y " TESTALE KA

лана\*), кенъ бы tions properly transmit your property · M' the state of the s a wood mepsuccession of the Property and of their week of the second and the · STEELSTON SOCIOLOGICAL SE of the latest particular in the residence make an intelligence beautiful. On particul THE R. P. LEWIS CO., LANSING, SAN PROPERTY. more a production THE OTHER PERSONS NO. PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS. Acres - Expression - consumerable strike minopoles if reconstruct I THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART Many opening labely from page 19 sector was been deposited TBAXE, property only he planter, repostments between single-like tree. that appropriate transportations, such CO. LAURENCE DOPLOTERS, LAURE retrier or productions. Disputement. The Bre-LHA BIL THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS. The second property of The total parties of the second parties of t a column to the later of the water the same that

The People Hill Street or other party and

THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICHIGAN P.

THE PERSON NAMED IN

Chyary'll H 10-DIAN - THE OWN COLD, PROPERTY AND нибуль, начаневичеть къ образованію. Для чего че узичерситетамь отстаnow a ser a constitution of the species the second of the conservation rains. of this is the right of the transfer of the second теть всемь желающимь за небольшую плату, уничтоживъ вступитель-посътителямъ университета полную terrorie management and the salones. NA. SHARMAN PROPERTY. Commence dispussed by the the company to the fact the contract to the co тегини общему полицейскому надвору, наравнъ съ прочими гражданами, въ университетскій надзоръ о въ зданіяхъ университета, 4) отмънить форменную одежду. Harton by the same of the same of stoyang - now a ной организаціи въ университетахъ связань въ этой постя mycoods \_\_\_\_\_ wood n Pollers a repense gentled учебныхъ заведеній. Идеаand the state of t перен и по публиния cyclin the Day of Paris Haracon Superior Omassignes TO BE STREET BY THE STREET WAS DESCRIBED. CHARLES WITH CONTROL OF THE CONTROL корпоративное начало, когорое "вовсе несвойственно нашему образу правленія", она въ то же время смотрить на университеты не только, какъ на научно-учебныя учрежденія, но и прицисываеть имъ моservice to the first that the contraction Члены комиссіи предлагали взять The state of the s

AND REAL PROPERTY AND REAL PRO





блюсти его нравственную чистоту (върнъе, политическую невинность) и охранять его оть всякихъ соблазновъ. Таково было, въ самыхъ общихъ чертахъ, положеніе главныхъвопросовъ университетской жизни, окончательное разрѣшеніе которыхъ попытался дать новый уставъ.

Въ апрълъ 1861 года Ковалевскій представилъ всеподаннъйшій докладъ, въ которомъ предложилъ рядъ существенныхъ университетскихъ реформъ. Министръ, главнымъ образомъ, отстаивалъ тотъ принципъ, что университеты должны быть прежде всего разсадниками просвъщенія, а отнюдь не привлекать для служебныхъ правъ. Болье подробныхъ свъдъній о содержаніи доклада Ковалевскаго не имъется. Между тъмъ, на верху все боле и боле усиливалось недовольство студенчествомъ, и министру было дано понять, что университетскіе безпорядки долже не будуть терпимы и правительство ни передъ какими крайними мѣрами не остановится. Въ засъданіи совъта министровъ возникли дебаты по поводу положенія діль въ университетахъ, и въ результатъ была назначена особая комиссія. Добросов встный лътописецъ окружающихъ событій, Никитенко такъ повътствуетъ объ этомъ въ "Дневникъ": "Ковалевскій встретиль страшные нападки на безпорядки, производимые студентами. Онъ ссылался на духъ времени, но это не помогло. Государь назначилъ графа Строганова, графа Панина и князя Долгорукова разсмотръть записку о мърахъ, которыя онъ предлагаеть. Собственно говоря, это значить подвергнуть ми-

нистерство контролю и ввърить попеченіе о ділахъ его постороннимъ силамъ". Въ комиссію вошли главари реакціонной клики и личные противники министра народнаго просвъщенія; отставка послъдняго представлялась неизбѣжной. Комиссія ревностно принялась за работу и къ 9 мая былъ выработанъ цѣлый кодексъ правилъ. Мѣры, выработанныя комиссіей, носять ръзко - выраженный охранительный характеръ. Приведемъ, въ качествъ иллюстрацій, нѣкоторые пункты: 2) производить пріемные въ университеть экзамены при гимназіяхъ, подвергая постороннихъ лицъ, получившихъ домашнее образованіе, испытанію вмфстф съ учениками, если возможно, въ присутствіи депутата отъ университета; 4) слъдуеть издать правила о точномъ посъщеніи лекцій и о недопущеніи одобренія или порицанія преподавателей; 5) установить надзоръ за порядкомъ; неисполняющихъ правила послъ напоминанія увольнять, не подвергая другимъ взысканіямъ, если поступки ихъ не подлежать суду по общимъ законамъ; 8) не принимать въ университетъ моложе 17 лътъ; отмънить форменную одежду и воспретить ношеніе какихълибо знаковъ народности или товарищества; 10) выдавать стипендіи отличившимся бъднымъ студентамъ, преимущественно изъ гимназистовъ университетского округа и т. п. Въ другихъ пунктахъ говорилось о необходимости возстановленія въ гимназіяхъ классическаго образованія, проектировался особо-строгій надзоръ за студентами, предлагалось открытіе ряда высшихъ учебныхъ

свверо - западномъ завеленій въ край съ руссификаторскими цилями и т. п. Но представители крайней правой не ограничились и этимъ; графъ Строгановъ проектировалъ возвращение къ николаевскимъ временамъ и реставрировалъ мысль о строго-классовомъ дворянскомъ университетъ. Но этотъ выпадъ не удался и проекть Строганова съ шумомъ провалился. Между твмъ, большинство пунктовъ, выработанныхъ комиссіей, были высочайше утверждены; и въ то время Ковалевскій подаль въ отставку. Министромъ народнаго просвъщенія быль назначень адмираль Путятинъ, а должность попечителя петербургскаго учебнаго округа ваняль генераль Филиппсонь. Началась краткая, но памятная въ исторіи русскаго просв'ященія, д'язтельность этихъ военныхъ вершителей судебъ высшаго образованія; по поводу этой деятельности зло и остроумно замѣчаеть Погодинь въ одномъ письмъ: "А просвъщене-то наше! О горе намъ, горе! Путятина нашли на днъ моря, да безъ премудрости и успъль напакостить много... Атаманъ-попечитель въ Петербургв. Въ Москвв-начальникъ штаба".

3.

Въ то время какъ въ комиссіяхъ и канцеляріяхъ обсуждались проекты и изготовлялись мѣры пресѣченія и предупрежденія, движенія въ студенческой средѣ не прекращались. Еще до введенія новыхъ правиль, до офиціальной перемѣны "курса" растеть движеніе, предвѣщающее бури 1861 года. Одинъ изъ

новъйшихъ изследователей указываеть, что на некоторыя решенія комиссіи сановниковъ оказали вліяніе безпорядки въ казанскомъ университетъ. Намъ уже приходилось отмѣчать, что вторая половина 50-хъ годовъ и самое начало 60-хъ отмъчены въ Казани цълымъ рядомъ студенческихъ вспышекъ, серіей университетскихъ исторій. Большая политическая демонстрація произошла въ Казани 12 апръля 1861 года; поводомъ къ ней послужила кровавая расправа съ "освобожденными" крестьянами въ селъ Безднъ. Въсть о суровой репрессіи облетьла все Поволжье, и въ Казани была отслужена въ кладбищенской церкви панихида по убіеннымъ. Въ этомъ печальномъ торжествъ приняли участіе студенты, а тогдашній наиболѣе популярный профессоръ А. П. Щаповъ произнесъ следующую горячую рѣчь \*): "Други, нечеловъколюбиво убіенные! Самъ Христосъ возвъщаль народу искупительную свободу, братство и равенство, во времена Римской Имперіи и рабства народовъ, и по Пилатскому суду кровію запечатлъль свое демократическое учение. Въ Россіи за 160 лъть стали являться по причинъ отстуствія просвъщенія, среди сельскихъ общинъ, свои мнимые христы, которые по-своему возвѣщали свободу отъ своего рабскаго страдальческаго положенія въ государствъ. Съ половины XVIII в.

<sup>\*)</sup> Подлинникъ рѣчи затерялся, но приводимый текстъ, доставленный въ двухъ спискахъ слѣдователями, хранится въ архивѣ Св. Синода и новѣйшій біографъ Щапова г. Лучинскій считаетъ его близкимъ къ подлиннику.



Клексви Михайловичь Унковскій. Съ портрета, писаннаго Н. А. Ярошенко. 1888. (Съ любезнаго разръшенія М. П. Ярошенко.)

LUCTORIS POCCIU BY ALA BENEY, MADANIC T-RA . Sp. A. M. IPANIATIO A N. .

and unitalities and a second of the second o end of the state of the state · may be the true to the true and applied mg monthles file to: in the property of the propert o monore and was beь снова WHEN PERSON NAMED IN COLUMN NAMES OF TAXABLE PARTY. SALES DESCRIPTION OF THE OWNER, OF TAXABLE PARTY. the street opposite With the which the surround in common margin discountry newsold four sand Which Impared a 19 to M signam Residential assistant are emmany Management expenses upo--t-- tare adaption to the party of Communication in Managing to the Communication are controlled to the controll The property Property Ha-LINE PARTY OF TAXABLE DE COOR DISCOURT SPECIAL SEC. PROGRAMMY STREET, MINISTRALE, лей судебъ высшаго образованія; по поводу этой деятельности зло и empoyee santaners Horozones sa доставления до простояния то name of report takes, many lightmooting на див моря, да безъ преуспъль напакостить много... Атаманъ-попечитель въ Ileгирбурга. Въ- Постий-пачилания

Harm more ser will be the commence of the и канцеляріяхъ обсуждались проsalas a maroromanamos arbijas arpechat the top top tout it give 'egile из статов статов статов из примры APPEAR DECEMBER 2 MARRIED APPARAGE manipu Diput (m.) Print Computity

0.77

MODELL CONTROL VINCENTED the committee of the co North Comment of the Comment of the WY amor is a second of the в содилось or Miles годовъ и самов нач COM an house we promb олучино ихъ полость, серіей университетскихъ исторій. Большая политическая демонстрація произошла въ Казани 12 апръля 1861 года; TO MENTAL REPORTS OF THE REPORTS NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. the agencies to the least. Water the second on any Character when Character States COLUMN TO THE PARTY OF THE PART и по и импина. Вы этомъ ина чому горжествъ принили іе студенты, а тогдашній наи-The property beautiful to the property be men reported plants of the light the n none locate industrial tarts Христосъ возвъщалъ народу и пительную свободу, братство и равенство, во времена Римской Имперіи и рабства народовъ, и по Пилатскому суду кровію запечатлель свое демократическое учение. PARTIES OF THE PARTIE to by the ball of the property of the state of th Will pino, a conceptable governormal andвъщали свободу отъ своего рабскаго страдальческого положенія въ

государствъ. Съ половины XVIII в.

у Подминять рын затерялся, но при-м и при в прима и правили стограва. . (fo, ) SHITTY





эти мнимые христы стали называться пророками, искупителями сельскаго народа; воть явился новый пророкъ \*) и такъ же возвъщаль во имя Божіе свободу и за то много невинныхъ жертвъ пострадало, не понявъ ограниченнаго Государственнаго Положенія по причинъ недарованнаго имъ просвъщенія. Миръ праху вашему, бъдные страдальцы, и въчная память! Да успокоить Господь ваши души и да здравствуеть общинная свобода, даруемая вашимъживымъсобратіямъ". Молва раздула эту панихиду, кончившуюся безъ всякихъ демонстративныхъ эксцессовъ, а о рѣчи Щапова пошли самые легендарные слухи. Въ результатъ, въ Казань для разслъдованія прибыль генералъ-адъютанть; Щаповъ лишился каоедры, девять студентовъ-иниціаторовь устройства поминокь были исключены изъ университета. Далеко неспокойно было и въ другихъ университетахъ; въ февралъ обычномъ актъ была вспышка петербургскаго студенчества, большія манифестаціи по поводу русскопольскихъ отношеній имѣли мѣсто въ Кіевѣ. Все это предвѣщало взрывъ, который со всей силой разразился осенью 61 года.

Начало было положено Петербургомъ. Студенты въ петербургскомъ университетъ пользовались, какъ намъ уже приходилось отмъчать, рядомъ извъстныхъ правъ и преимуществъ; студенчество было солидарно и сплочено, былъ развитъ строгій корпоративный духъ и сознаніе общности

интересовъ. Навстръчу справедливымъ требованіямъ академической молодежи шла и прогрессивная профессура. Но все это измѣнилось съ назначеніемъ новаго министра; реакціонная волна прежде всего хлынула на петербургскій университеть. Морской адмираль, взявшійся на суш'в руководить судьбами народнаго просвъщенія, сталь устанавливать рядъ крутыхъ и строгихъ правилъ. Согласно его распоряженіямъ окончательно запрещались сходки, прежній свободный выборъ студентами казначеевъ, библіотекарей и т. п. быль замѣнень назначеніемъ оть начальства, студенты, не выдержавше переходныхъ испытаній, увольнялись изъ университета и мн. др. Эти мъропріятія должны были, конечно, вызвать естественный отпоръ со стороны студенчества, но онъ встрътили противодъйствіе и въ профессорской средь. Особая комиссія профессоровъ петербургскаго университета занималась выработкой правиль объ организаціи студентовъ и надзора за ними. По этимъ правиламъ намъчался выборный проректоръ, университетскій судъ изъ профессоровъ въ присутствіи двухъ товарищей обвиняемаго студента, сходки подъ руководствомъ профессора для избранія зав'ядующихъ кассой, библіотекой и т. д. Кром' того, комиссія заимствовала изъ практики дерптскаго университета матрикулы-особыя книжки съ правилами, которыя выдавались каждому студенту. Эти правила, выработанныя профессорской коллегіей, были утверждены Путятинымъ; однако, какъ гласить офи-

<sup>\*)</sup> Здѣсь подразумѣвается иниціатеръ крестьянскаго мятежа въ Бевдиъ Антонъ Петровъ.

ціальное изв'єстіе, "съ незначительными измъненіями". Но на самомъ дълъ реакціонный министръ постарался использовать проектируемыя правила въ своихъ цѣляхъ и внесъ въ нихъ рядъ грубыхъ и искажающихъ основной смыслъ нарушеній. Выборное начало въ студенческой средь, что такъ подчеркивалось профессорской комиссіей, всюду было отвергнуто и замѣнено назначеніемъ оть начальства. Сов'ять университета, гдѣ доминировала группа либеральныхъ профессоровъ, сталь въ определенную оппозицію министерскимъ начинаніямъ. И было ясно, что діло не обойдется безъ крупной катастрофы: Уже передъ началомъ осенняго семестра до студенчества доходили слухи выхъ теченіяхъ правительственной политики и эти случайныя, неясныя извъстія волновали и взвинчивали учащуюся молодежь. Дфиствительность оправдала самыя худшія ожиданія. Съ самаго открытія академическихъ занятій начались сходки и собранія, студенчество не могло примириться съ существующими порядками и искало исхода наростающему недовольству. Университетская администрація отличалась крайней нераспорядительностью и нерѣшительностью. Студенчество возбувсе больше и больше, бурно составленныя прокламаціи призывали къ активнымъ дъйствіямъ; эта серія сходокъ и манифестацій продолжалась съ 25 сентября. Наконецъ, на послъдней сходкъ было постановлено новымъ правиламъ не подчиняться и матрикулъ и билетовъ не принимать. Въ отвъть на эти постано-

вленія университеть быль временно закрыть. Студенты не знали объ этомъ и, собравшись въ количествъ 900 человѣкъ, заняли университетскій дворъ и устроили сходку. Рѣшено было отправиться къ попечилю и затребовать у него необходимыя разъясненія. И воть, студенты въ полномъ порядкѣ двинулись по улицамъ Петербурга. По пятамъ за студентами двигались полицейскіе отряды подъ верховнымъ командованіемъ генераль - губернатора и оберъ-полицеймейстера; быль моменть, когда едва-едва не разразилось побоище. Но въ это время появился попечитель и вступиль въ переговоры со студентами; ни на какія реальныя уступки онъ не пошелъ, но объщалъ, что никто изъ студентовъ, принимающихъ участіе въ движеніи, не пострадаетъ. Объщаніе это исполнено не было, и цълый рядъ студентовъ быль арестованъ полиціей. Какъ только въсть арестахъ распространилась, 27 сентября на университетскомъ дворѣ состоялась новая сходка. На сходкъ обсуждались текущія дъла и вырабатывался адресъ министру; передъ университетомъ дефилировали войска и военно-полицейскія власти. Подобнаго рода имъли мъсто нъсколько дней сряду. Между тъмъ, полиція не дремала и аресты увеличивались; были захвачены члены комитета, руководившаго движеніемъ. Университеть быль окончательно закрыть для студентовъ; въ то же время было сообщено, что студенты, желающіе остаться въ университетъ, обязаны получить матрикулы. Этой политикой администрація старалась произвести рас-

Александръ Никогаевичь Пыпича.

Съ портрета, писання о Н. Н. Ге. 1871 (Городская галлерея П. и С. Третьяновыхъ, въ Мичанъ, г

MITOP & POCCH BY XIX BEKTY, Mapa of Table So B & A FRANCE

на самомъ нстръ постаthe second second second second principles of the state of the THE ROOM DATE PROPERTY IS NOT THE OWNER. ture warmer takens supposed. speak, and take prepayment to tight interment a such than one in resignation that managements BT., The Park Street, Square, 7 Sans name of the or continue two served personally yet myster осенняго семестра до сту-The state of the s mire weights spiretestered. COMPANY OF THE PARKETS AND ADDRESS OF THE PARKET THE RESERVE AS A R particular properties. Discommended NAMED OF TAXABLE PARTY OF PERSONS ASSESSED. none the cause output is an allowed. NAME OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF оранія, студенчество не могло при-ASSESSED TO PERSONAL PROPERTY. particular in the State of Street, Williams Street, rerand have been properly and the second and depleting an artist to be supplemented in payor. service the statement healty MARKET MY DISSESS IN BARRIES, Opposite the Residence of the State of the S OPPOSITION OF STREET, серія THE PROPERTY OF LA CO. M correction Management are greatly erk create (see serresseem) Daniel Specialists of Augustation of Married to Secretary the Spinster.

the Dr. of the state of the

вленія универ 10 TARREST TO SEE STATE OF THE Harris Color of Gorman L no in jumper is Out. Harmon Barring Co. men and the second terminal Place day въ полномъ порядки улицамъ Петербурга. По пятамъ за студентами двигались полицейские отряды подъ верховнымъ командованіемъ генераль - губернатора и оберъ-полицеймейстера; быль моментъ, когда едва-едва не разрази-COURSE OF THE PERSON NAMED IN n perole in the first in the first the mean part of the troшель, но объщаль, что никто изъ студентовъ, принимающихъ участіе the state of the state of the Manne or or or other лый рядъ студ по по прина ванъ полищей. Маля только пость ook after the facility of 27 сентября на университетскомъ дворъ состоялась новая сходка. На сходкъ обсуждались текущія дъла и вырчбатывался адресъ министру; передъ университетом NAME AND POST OF TAXABLE PARTY. DESCRIPTION OF PERSONS PROPERTY. medical artifact information in the second Meaning which, transmit the properties in THE THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRE THE THE PERSON NAMED IN COMPANIES. TO THE OWNER OF THE PARTY OF THE окончательно закрыть для студен-TOOL, or the state of the state of the William on your think the 1 000 in 11 10 dy a 25 was to present the same

To show the respect

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T





коль въ студенческой средъ и отчасти добилась цъли. Часть студентовъ (и довольно значительная) подала прошенія; и тогда—11 октября-университеть быль открыть. Вежмъ остальнымъ студентамъ было предложено оставить столицу въ 48 часовъ. Доступъ въ университеть быль открыть только для "матрикулистовъ"; первый день прошель благополучно, но при крайне ничтожномъ количествъ слушателей. На слъдующій день около университета собрались группы студентовъ, "не-матрикулистовъ", старались войти въ зданіе; многіе изъ получившихъ матрикулы каялись и присоединялись кътоварищамъ-протестантамъ. Въпроисходящее вмѣшалась полиція и туть же начались аресты; во время задержанія и попытокъ освободить захваченныхъ студентовъ быль рядъ столкновеній съ жандармами и пѣшими гвардейцами. На слъдующій день производились массовые обыски и аресты. Университеть, хотя офиціально и продолжаль числиться открытымъ, но de facto молчаль, не посъщаемый учащимися. Группа наиболье видныхъ профессоровъ (Пыпинъ, Спасовичъ, Стасюлевичъ, Утинъ и Кавелинъ) вслъдствіе ръзкаго расхожденія во взглядахъ съ министромъ народнаго просвъщенія подала въ отставку. Наконецъ, 20 декабря послъдовало высочайшее распоряженіе о закрытіи петербургскаго университета впредь до пересмотра университетскаго устава. Волненія въ университетъ вызвали оживленное рефлективное движение въ обществъ. Вся интеллингенція была на сторонъ студенчества. Уже не

говоря о другихъ учебныхъ заведеніяхъ (въ томъ числѣ и военныхъ), надо отмѣтить сочувствіе многихъ представителей офицерства и юнкеровъ. Масса частныхъ лицъ, чиновниковъ и т. п., принимала участіе въ сходкахъ и демонстраціяхъ, многіе изъ нихъ были даже арестованы. Никитенко по этому поводу ворчливо замѣчаетъ: "Всѣ смотрятъ на студентовъ, какъ на мучениковъ. Ихъ дерзость, неповиновеніе закону и власти считаютъ геройствомъ, а правительство позорять всѣми возможными способами".

Горячо отозвался на текущія событія Герценъ. Въ яркой и сильной стать в "Исполинъ просыпается" читаемъ: "Въ Россіи закрыты университеты, въ Польшъ церкви сами закрылись, оскверненныя полиціей. Ни свъта разума, ни свъта религіи! Куда они хотять вести насъ въ потьмахъ. Они сошли съ ума... Но куда же вамъ дъться, юноши, отъ которыхъ заперли науку?.. Сказать вамъ куда? Прислушайтесь-благо тьма не мъшаетъ слушать—со всъхъ сторонъ огромной родины нашей: съ Дона и Урала, съ Волги и Днъпра, растетъ стонъ, поднимается ропоть, это-начальный ревъ морской волны, которая закипаеть, чреватая бурями, послъ страшно утомительнаго штиля. Въ народъ! къ народу!-вотъ ваше мъсто, изгнанники науки"... ("Колоколъ" отъ 1 ноября 1861 г., № 110).

Студенческое движеніе не ограничилось однимъ Петербургомъ и скоро поднялось въ другихъ университетскихъ городахъ. Московскій университеть, подобно петербургскому собрату, активно реагировалъ

на происходящее. Но въ противоположность Петербургу въ Москвъ дъйствовало только одно студенчество, московская профессура не выступила съ осужденіемъ міропріятій, а, наобороть, стала проводить въ жизнь новыя правила во всей строгости. Въ средъ студенчества шло броженіе; въсть о закрытіи петербургскаго университета послужила сигналомъ къ активному выступленію. Съ 27 сентября начинаются сходки; съ агитаціонными рѣчами выступають прівхавшіе депутаты петербургскаго студенчества. Университетская администрація, рядомъ безтактныхъ и безцѣльныхъ мфръ, еще болье раздражаетъ студенчество. Интересно отмътить, что университетское начальство неоднократно обращается за помощью къ полицейской силь, и генеральгубернатору пришлось на это указывать, что вмёшательство полиціи въ домашнія д'вла университета можеть вызвать излишнія осложненія. Между тъмъ, сходки шли своимъ чередомъ, а начальство занималось поисками оппозиціонеровъ и ихъ исключеніемъ. Большая демонстрація была произведена студенчествомъ 4 октября—въ годовщину смерти Грановскаго; на могилъ произнесены были призывныя ръчи, полиція не вмѣшивалась. Студенты собирались подать адресь государю, но университеть ръшительно этому препятствовалъ. Въ результатъ, въ университеть произошель рядь бурныхъ сценъ, ръзкихъ столкновеній между профессурой и студенчествомъ. Университетское начальство снова обратилось къ генеральгубернатору съ просьбой аресто-

вать зачинщиковъ движенія и дать для охраны университета полицейскую команду. На этотъ разъ генераль-губернаторь не отказаль и цълый рядъ лицъ былъ арестованъ. Лишь только въсть о ночныхъ арестахъ распространилась, то 12 октября студенты въ большомъ количествъ ръшили идти къ генералъгубернаторскому дому на Тверской площади и просить у администраціи освобожденія арестованныхъ товарищей. Остановившись домомъ генералъ-губернатора (противъ гостинницы "Дрезденъ"), студенты для веденія переговоровъ послали четырехъ депутатовъ. Но не успъли послъдніе вернуться, какъ произошло столкновеніе съ полиціей и въ полной силъ разразилось знаменитое "Дрезденское сраженіе". Студенты подверглись нападенію конной и пъшей полиціи; наступила отвратительная бойня, во всю проявилась "жандармская пугачевщина". Цълый рядъ свидътельствъ современниковъ знакомить насъ со всвми перипетіями этой "кровавой бани"; они напоминають намъ наиболъе страницы изъ нашего недавно пережитаго. Полиція не только сама производила избіенія, но и организовывала банды "черной сотни". Полицейскіе агитаторы возбуждали противъ студентовъ сърое простонародье, распуская небылицы о томъ, что они хотять возстановить крѣпостное право и т. п. Возмутительныя насилія, которымъ подверглась часть студенчества, вызвали взрывъ негодованія въ средъ всей академической молодежи. Что касается до московскаго общества, то

оно было далеко не такъ солидарно, какъ общество невской столицы, и даже Иванъ Аксаковъ рѣзко выступилъ противъ студенчества. Но въ общемъ, впечатлъніе отъ дикой полипейской расправы было огромное. "Колоколъ" удълялъ много мъста описаніямъ подробностей избіенія, а въ горячей стать в "Третья кровь" Герценъ пишеть: "Къ польской, къ крестьянской крови прибавилась кровь лучшихъ юношей въ Петербургв и Москвв... Не жалвите вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей исторіи, вами Россія выходить во второе тысячельтіе... Ваша кровь во всякомъ случай засвидительствовала начало совершеннольтія и многое обличила... Она обличила сочувствіе къ вамъ всей Россіи, готовность идти за вами со стороны молодыхъ офицеровъ, со стороны всьхъ учебныхъ заведеній... Курсъ за курсомъ, не зная того, безъ формы и знаковъ, передавалъ таинственный пароль, зав'ящанный мучениками 14 декабря и этоть пароль сказался теперь громко студентами въ Петербургѣ и Москвѣ. Тверская площадь прибавилась къ Исаакіевской. Инипіатива эта по праву принадлежить студентамьони одни чисты" ("Колоколь" оть 15 ноября 1861 г., № 112).

Кремъ столичныхъ университетовъ, студенческія волненія имѣли мѣсто и въ провинціальныхъ. Мы не будемъ на нихъ останавливаться, отмѣтимъ только, что движеніе разразилось въ полной силѣ и въ Казани и въ Кіевъ. Въ кіевскомъ университетъ дѣло еще осложнилось счетами между польскими и

русскими студентами, и волненія отлились въ нѣсколько своеобразныя формы. Болѣе спокойно обошлись дѣла въ харьковскомъ университетъ; дерптскій университеть со своимъ особымъ укладомъ стоялъ внѣ событій русской академической жизни.

Студенческіе безпорядки, разразившіеся съ такой силой и им'ввшіе такое широкое распространеніе, заставили не только внимательно и серьезно присмотрѣться къ условіямь университетской жизни, но также и произвести общій учеть значенія и смысла движенія. Съ горячимъ вниманіемъ следить за выступленіями молодежи передовая интеллигенція; безпокойство и опасенія доставляють они правительству. Въ связи съ этимъ возникаеть вопросъ о политическомъ значеніи студенческихъ выступленій, объ общественной роли студенчества. Университетскія исторіи въ большинств носили профессіонально-академическій характерь, но, съ другой стороны, онв имвли изввстный общественный смысль, оказывали опредъленное агитаціонное вліяніе. Студенчество и общество находились въ тесныхъ взаимоотношеніяхъ и ихъ взаимо-вліянія перекрещивались. Мы уже наблюдали примъры участія студенчества въ общественной работъ, теперь дополнимъ только сказанное некоторымъ фактическимъ матеріаломъ и нъкоторыми соображеніями относительно участія студенчества въ общественномъ движеніи начала 60-хъ годовъ. Еще въ 1855 году, какъ свидътельствують офиціальныя данныя, въ харьковскомъ университет воз-

никло тайное политическое общество съ цѣлями широкой пропаганды. Занимались изданіемъ и распространеніемъ запрещенныхъ сочиненій также студенты другихъ университетовъ; съ этими студенческими наожесточенно боролось чинаніями правительство. Но особое оживленіе общественной д'ятельности стуленчества относится къ 1861 году; это быль памятный годъ "разбитыхъ надеждъ" и начала "активныхъ выступленій". Въ обществъ живо чувствовалась перемёна политики, и молодежь, какъ термометръ, показывала на повышеніе. Знаменитая прокламація "Къ молодому поколѣнію зоветь молодежь къ дъятельной работъ, воветь идти къ народу и пропагандировать революціонныя идеи. Неустанно гремить съ того берега "Колоколъ", постоянно напоминая молодежи объ ихъ общественныхъ обязанностяхъ. Приведенные выше отрывки изъ статей Герцена показывають, какъ чутко и внимательно присматривался великій трибунъ къ университетскимъ волненіямъ. Съ своей стороны и молодое поколъніе горячо и восторженно отзывалось на обращенные призывы... Студенчество идеть въ деревню, проникаетъ въ казармы, всюду пропагандируя революціонныя начала. Правительство принимаетъ свои Закрываются воскресныя школы, секретнымъ циркуляромъ военный министръ предписываетъ слъдить за знакомствомъ офицеровъ со студентами. Особымъ распоряженіемъ министра внутреннихъ дъль было запрещено студентамъ занимать должности сельскихъ учителей и волостныхъ писарей, ибо это не соотвътствовало, по мнънію министра, высокой степени образованія, а также преподавать въ частныхъ школахъ и пансіонахъ; твхъ, кто уже занималъ означенныя мѣста, предписывалось уволить. Но дъло шло своимъ чередомъ. Ведя широкую пропаганду, студенты сами составляють организаціи, вырабатывають планы, готовять прокламаціи и воззванія. Изв'єстень рядъ революціонно - пропагандистскихъ студенческихъ кружковъ 60-хъ годовъ; изъ нихъ наиболъе кружокъ Аргиропулоизвъстенъ Зайчневскаго, выпустившій прокламацію "Молодая Россія". Эта прокламація, составленная въ очень рѣзкомъ тонѣ, выставляла самыя рѣшительныя революціонныя требованія; въ 1861 году она пользовалась широкимъ распространеніемъ. Къ этому кружку примыкали и были въ сношеніяхъ накоторые другіе студенческіе же кружки. Дівятельность этихъ кружковъ заключалась, главнымъ образомъ, въ составленіи и распространеніи агитаціонной литературы. Не ограничиваясь дъятельностью въ чисто-студенческихъ кружкахъ, университетская молодежь принимала видное участіе и въ общихъ тайныхъ организаціяхъ того времени. Такъ, хорошо извъстно, что числъ наиболъе дъятельныхъ членовъ "Земли и Воли" выступали петербургскіе студенты. Въ нашу задачу не входить описаніе д'вятельности этой наиболже крупной революціонной организаціи 60-хъ годовъ, отмѣтимъ только, что цѣлью ставились коренныя реформы существующаго строя, а средствомъ активная работа. Принимали участіе студенты и въ рядѣ другихъ кружковъ какъ примыкающихъ къ центральной организаціи "Земли и Воли", такъ и дѣйствующихъ самостоятельно. Итакъ, мы видимъ, что студенчество выступаеть не только съ своими академическими требованіями, но и принимаеть вліятельное участіе въ общемъ ходѣ революціоннаго движенія.

4.

Реакціонныя м'тры правительства, суровыя репрессіи, которыми подавлялись безпорядки 61 года и отъ которыхъ долго не могли опомниться и придти въ себя университеты \*), вызывали большое недовольство въ широкихъ общественныхъ кругахъ. Особенно возбужденное настроеніе встрівнала преобразовательная дъятельность адмирала Путятина, который (по счастливому выраженію Герцена) быль назначень для того, чтобы по-японски морскимъ кортикомъ разрѣзать животъ университетамъ. Правительство ръшило посбавить пылъ, и адмиралъреформаторъ быль отставленъ; его мъсто ваняль либеральный чиновникъ Головнинъ. Съ новымъ назначеніемъ пов'яло и новыми в'яніями. Усиленно и дъятельно пошла работа по выработкъ новаго университетскаго устава.

Въ Петербургъ была сдълана любопытная попытка основать вольную высшую школу, которая должна была бы до извъстной степени замънить заглохнувшій казенный университеть. Профессора горячо откликнулись на этотъ планъ, выработанный молодежью, и цёлый рядъ публичныхъ курсовъ началъ функціонировать въ залахъ городской думы и училища св. Петра. Но вольный университеть просуществовалъ недолго; разразился извъстный инциденть съ профессоромъ Платономъ Павловымъ, который за рѣчь по поводу тысячельтія Россіи быль высланъ изъ столицы въ Ветлугу; далье, въ непосредственной связи съ предыдущимъ произошла исторія съ Костомаровымъ, который въ очень ръзкой формъ оборваль срывавшихъ его лекцію слушателей. Въ дѣло вмѣшалась администрація, и лекціи были прекращены. Вскоръ возбужденное состояніе учащейся молодежи еще усилилось, благодаря знаменитой серіи петербургскихъ пожаровъ 1862 года, виновниками и зачинщиками которыхъ чернь, при благосклонномъ попустительствъ полиціи, считала студентовъ. Въ другихъ университетахъ за этотъ періодъ ничего особенно крупнаго не произошло; послѣ сильнаго подъема наступила относительная тишина.

Дѣло о выработкѣ новаго университетскаго устава, поставленное на очередь съ самаго начала новаго царствованія, теперь, подъ вліяніемъ происшедшихъ событій, ярко покававшихъ существенные недостатки университетскаго механизма, стало быстро подвигаться впередъ. Созда-

<sup>\*)</sup> Нѣкоторыя цифровыя данныя краснорѣчиво свидѣтельствують о потеряхь, понесенныхъ студенчествомъ: въ петербургскомъ университетѣ въ 1861 году было 1442 студента, въ 1863 году, по открытіи академическихъ занятій,—265 человѣкъ, въ 1869 году—950.

ніе университетскаго устава 63 года имъеть свою, довольно длинную исторію; мы въ самыхъ общихъ чертахъ припомнимъ ея основные моменты. Прежде всего быль составленъ петербургскимъ попечителемъ княземъ Щербатовымъ проектъ новаго устава с.-петербургскаго университета; разсмотрѣнный и обсужденный въ совътъ профессоровъ проекть быль отправлень для сужденія въ другіе университеты. Отзывы и мнънія всьхъ этихъ университетовъ составили матеріалъ, разработка котораго была поручена въ декабръ 1861 года особой комиссіи при министерствъ народнаго просвъщенія подъ предсъдательствомъ фонъ-Брадке и составленной изъ попечителей учебныхъ округовъ и некоторыхъ профессоровъ. Къ началу 1862 года комиссія фонъ-Брадке составила проекть новаго сбщаго устава университетовъ. Съ цѣлью привлеченія общественнаго вниманія проекть устава быль отпечатань и разослань для предварительнаго разсмотрѣнія во всъ университетскіе совъты и къ цълому ряду лицъ духовнаго и гражданскаго въдомства. того, проекть устава быль переведенъ на нъмецкій, французскій и англійскій языки и доставленъ многимъ иностраннымъ ученымъ и педагогамъ съ цёлью воспользоваться ихъ совътами и указаніями. Въ этихъ же видахъ былъ командированъ за границу профессоръ Кавелинъ съ особой миссіей ознакомиться съ устройствомъ и организаціей университетовъ въ Германіи, Франціи и Швейцаріи.

Обращенія министерства встр вти-

ло широкій откликъ; изъ поступившихъ въ томъ году мнвній и замвчаній, а также изъ статей въ періодической прессъ былъ составленъ весьма любопытный и до сихъ поръ не утратившій своего значенія двухтомный сборникъ матеріаловъ "Замъчанія на проекть общаго устава императорскихъ россійскихъ университетовъ". Изъ-за границы также со вниманіемъ и сочувственно отнеслись къ русской университетской реформъ, и рядъ представителей ученой и педагогической дъятельности Англіи, Бельгіи, Германіи, Франціи и Швейцаріи высказали свои соображенія и указанія; особенно серьезно и вдумчиво отнесся извъстный нъмецкій ученый Роберть Моль. Разборъ обильно доставленнаго матеріала быль порученъ ученому комитету министерства, усиленному спеціалистами изъ профессоровъ И другихъ Каждый отдѣлъ проектируемаго устава быль тщательно и детально разработанъ; работа была выполнена въ 18 засъданій. Но этимъ еще дѣло не кончилось. Основы выработанаго проекта были разсмотрвны главнымъ правленіемъ училищъ, а затъмъ, по высочайшему повельнію, переданы на обсуждение особаго совъщанія. Это особое совъщаніе составлено было изъ министровъ народнаго просвъщенія и внутреннихъ дѣлъ и ряда сановниковъ съ графомъ Строгановымъ во главъ. Замъчанія этихъ особо-назначенныхъ лицъ были доложены государю въ совътъ министровъ и тогда уставъ быль внесень на разсмотрение государственнаго совъта. Разсмотрънный государственнымъ

уставъ (уже въ пятой переработкѣ) быль утвержденъ 18 іюня 1863 г.

Такова была внѣшняя исторія устава 63 года, исторія его хожденія по мытарствамъ; теперь интересно разсмотръть основныя начала новаго устава, его главныя положенія. Въ основу университетскаго управленія быль положень принпипъ автономіи профессорской корпораціи. Власть попечителя округа, столь больно дававшая себя знать по старому уставу, была значительно сокращена и сведена, главнымъ образомъ, къ общему контролю. Почти всь авторы многочисленных записокъ, особыхъ мнвній и замвчаній по поводу проекта новаго устава высказываются противъ всесильнаго господства попечителей; всюду и вездъ выдвигается и защищается принципъ академической автономіи. Прекрасно высказана эта мысль Н. И. Пироговымъ; "Вев согласны въ томъ, что университеть не можеть не быть коллегіальнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, коллегія представляеть болье ручательствъ противъ личнаго произвола... Въ централизованномъ государствъ вся автономія университета можеть состоять только въ томъ, чтобы его сдѣлать какъ можно менње бюрократическимъ и какъ можно менье зависимымъ отъ бюрократіи. Автономія и чиновничество не идуть вмѣстѣ. Въ наукѣ есть своя іерархія; сдёлавшись чиновной, она теряеть свое значеніе. Именно у насъ, чтобы дать университетамъ настоящую самостоятельность и нужно поставить его виль всего іерархическаго строя. Пусть свътить оттуда". Средоточіемъ университетской жизни, высшей инстанціей сталь

совътъ профессоровъ. Университетскій совѣть быль возстановлень во всвхъ прежнихъ правахъ, нарушенныхъ уставомъ 1835 г.; совъть являлся центральнымъ руководителемъвсего внутренняго строя университета. Факультеты являлись его ученымъ органомъ, ректоръ — исполнительнымъ, правленіе — хозяйственнымъ и административнымъ, особыя профессорскія комиссіи — судебнымъ. Совъть руководить не только распредъленіемъ текущаго преподаванія, но и производить перем'вны во внутренней учебной организаціи факультетовъ. Ученыя степени утверждаются окончательно совътомъ. Влижайшее управление университетомъ ввфряется ректору, выбираемому совътомъ изъ среды ординарныхъ профессоровъ на 4 года. Ректоръ является исполнительной и распорядительной властью. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ ректоръ можеть принимать мъры, превышающія его обычную власть, но немедленно онъ долженъ сообщить объ этомъ соотвътствующимъ инстанціямъ-сов'ту, правленію или попечителю. Новымъ учрежденіемъ по уставу 1863 года является университетскій судъ. Организація этого суда отличается отъ особаго привилегированнаго суда, созданнаго уставами 1804 года; компетенція университетского суда простирается только на учащихся и ограничивается дёлами дисциплинарными. Уставъ опредълилъ только общія основы новаго судебнаго учрежденія, предоставивъ разработку въ десамимъ университетамъ. Каждый совыть выбираеть ежегодно трехъ судей и трехъ кандидатовъ

къ нимъ; одинъ изъ судей обязательно долженъ быть юристомъ. Полицейская власть поручалась, по избранію совъта, проректору изъ профессоровъ, выбираемому на 3 года, или инспектору изъ постороннихъ чиновниковъ. Цълый рядъ перемънъ былъ произведенъ въ ученой и учебной жизни университетовъ; были приняты мъры къ поднятію угасшей за послъдніе годы научной дъятельности, былъ организованъ институть привать-доцентуры.

Въ то время, какъ профессорская корпорація получила полную автономію и детально разработанныя основы организаціи, гораздо болже сложнымъ и затруднительнымъ оказалось установленіе правильныхъ взаимоотношеній университета и студентовъ, учащихъ и учащихся. По этому поводу еще при выработкъ проекта новаго устава быль высказанъ рядъ мнвній и соображеній; отміченный выше сборникь матеріаловъ содержить немало интересныхъ замъчаній и указаній. Въ нфкоторыхъ мифніяхъ этоть вопросъ ставится очень широко, въ связи съ общимъ вопросомъ о коренномъ измѣненіи самаго типа русскаго университета. Наиболъе крайнюю точку зрвнія высказаль Костомаровь, и его статьи вызвали горячую полемику. Извъстный историкъ развиваль мысль, высказываемую и до него, о необходимости превратить университеты въ открытыя для всъхъ учебныя заведенія, въ систему публичныхъ лекцій для лицъ обоего пола, безъ различія званія и возраста. "Люди, слушающіе лекціи профессоровъ, -- говорить почтенный ученый, -- только и могуть быть между собой связаны общими занятіями наукой; во всемъ остальномъ, какое между ними можеть быть основаніе связи, теснье той, которая естественно существуеть между сочленами одного гражданскаго общества". Никакихъ корпоративныхъ узъ — пережитковъ средневъковья, никакихъ обязательныхъ и принудительныхъ связей; во всемъ полная свобода. Переходя же къ университетамъ настоящаго, Костомаровъ замъчаеть: "университеты представляють собой что-то неопредъленное, неустановившееся, какуюто середину между школой и ученой академіей, и очень многіе не ръшили себъ задачу, чъмъ они должны быть: воспитательно учебными или образовательно-учеными заведеніями. До сихъ поръ они имъють претензію быть тымь и другимь вмъстъ, и въ самомъ дълъ-они ни то ни другое, потому что то и другое не совм'встимо по своей сущности". Мысли Костомарова вызвали оживленный обмань мнаній въ печати; съ возраженіями и вопросами выступали многіе представители ученаго міра, особенно полемизировали Стасюлевичь и Чичеринъ. Послѣдній даже прямо выразился: "Для русскаго просвъщенія не можеть быть большаго удара, чёмъ исполнение мысли Костомарова. Это ни болве ни менве, какъ уничтоженіе высшаго преподаванія и обращеніе нашихъ университетовъ въ дъло общественнаго развлеченія".

Кром'в костомаровскаго плана, многіе старались, при наличности существующей университетской организаціи, установить нормальныя отноше-

нія между учащими и учащимися. Большинство изъ нихъ стояло за "свободу преподаванія и обученія". (Lehr und Lehrnfreiheit) германскихъ университетовъ. Особенно горячо и продумано защищаль эту точку зрвнія Пироговъ. Пироговъ во главу угла ставилъ научное значеніе университета; для достиженія этой ціли необходима свобода научныхъ занятій и сношеній учащихъ и учащихся. Различныя привилегіи и служебныя отличія должны быть внъ университета; Пироговъ протестуетъ противъ соединенія ученой степени съ чиномъ и службой. Съ цѣлью поддержанія на должной высоть научнаго духа профессорской корпораціи, Пироговъ настаиваеть на болье частой перебаллотировкъ профессоровъ, ратуетъ противъ непомърно развившагося непотизма, указываеть на необходимость конкуренціи научныхъ силъ и привлеченія свъжихъ молодыхъ ученыхъ. Но всъ эти мысли гуманиста-реформатора не были приняты во вниманіе. Русскіе университеты соединили самоуправленіе профессорской корпораціи германскихъ университетовъ съ обязательностью учебнаго плана францускаго типа. Идея конкурирующихъ курсовъ и ученаго соревнованія отпала; институть приватьдоцентовъ получилъ самое незначительное распространение. Въ отрицательномъ смыслѣ былъ рѣшенъ вопросъ о допущении женщинъ въ университеты, хотя за это высказались совыты четырехъ университе-(петербургскаго, кіевскаго, товъ харьковскаго и казанскаго \*).

Чрезвычайно сложнымъ и трудно разрѣшимымъ представлялся вопросъ объ устройствѣ надзора за учащимися. Здѣсь также были высказаны и мотивированы самыя различныя мнѣнія. Одни довольно платонически мечтали о возстановленіи нравственнаго вліянія профессорской коллегіи на учащуюся молодежь; но въ связи съ этимъ пред-

о допущении сторонних ъслушателей и женщинъ въ университетъ. "Наши университеты съдавняго времени-гласитъ это мнвніе, выраженное въ объяснительной запискъ къ проекту устава-сдълались заведеніями не только воспитательными, но и общеобразовательными; ихъ стали посъщать люди посторонніе, любознательные, находящіе наслажденіе въ трудѣ мысли и посвящающіе ему свободныя отъ занятій минуты. По всеобщему убъжденію, высказанному въ собранныхъ на проектъ устава мнѣніяхъ, нельзя устранить изъ университета публику, не причинивъ чрезъ то существеннаго вреда народному просвъщенію и не повредивъ самимъ университетамъ, какъ его разсадникамъ. Присутствіе публики весьма полезно не только потому, что оно служитъ средствомъ распространенія въ массахъ истинъ, добытыхъ наукою, но и потому, что оно не даетъ преподавателямъ заснуть на лаврахъ, читать одно и то же по тетрадкамъ, разъ навсегда заготовленнымъ, заставляетъ ихъ работать и обновлять свое преподаваніе". Развивая далѣе эту мысль ученый комитетъ находитъ, что при допущеніи публики на лекціи нътъ основанія устранять женщинъ. Почти всъ университеты высказались не только въ пользу слушанія лекцій женщинами, но п за допущение ихъ къ испытаніямъ на ученыя степени. Московскій униворситетъ былъ противъ, но свое мнъніе довольно курьезно обосновываль темь, что присутствіе женщинъ "можетъ имъть вредное вліяніе на успѣшный ходъ занятій молодыхъ людей". Строгановская комиссія высказалась рѣшительно противъ допущенія женщинъ въ университетъ.

<sup>\*)</sup> Интересно отмътить мнѣніе, высказанное ученымъ комитетомъ по вопросу

лагалось дать студентамъ свои организаціи, дать имъ возможность группироваться въ товарищества и кружки подъ наблюденіемъ, съ разрешенія или отвественностью университетскаго начальства". На діаметрально-противоположной точкъ зрънія стояль Пироговь. Онъ не находить сильной нравственной связи между профессурой и студенчествомъ и не думаетъ, чтобы новый порядокъ какимъ-либо образомъ ее усилилъ. Для того, чтобы профессорамъ коллегіи брать на себя отвътственность, необходимо возстановить свое нравственное вліяніе, а чтобы возстановить его, одной автономіи мало... "Но передъ ръшеніемъ основного вопроса Пироговъ сталъ втупикъ; онъ далеко не быль такъ опредълененъ, какъ въ своихъ первыхъ мифніяхъ, высказанныхъ во дни комиссіи принца Ольденбургскаго (см. выше). Съ одной стороны онъ считаеть невозможнымъ разрушить корпоративное начало, говоря по этому поводу: "Гдъ только собираются люди на продолжительное время, въ виду извъстной цъли, да къ тому же еще, если ихъ сближаетъ возрастъ, воспитаніе и національность, тамъ корпоративное начало уже есть несомнънно". Съ другой стороны, Пирогову, какъ и прежде, представляется невозможной правильная корпоративная организація студенчества; для организаціи студенчества въ правильную корпорацію намъ не достаеть двухъ главныхъ условій: преданія и нравственной супрематіи организаторовъ. Будь они у насъ на лицо, то уже давно бы все было организировано само собой". Новый уставъ сталъ внъ всъхъ этихъ разсужденій; быль введенъ профессорскій судъ и студенты разсматривались, какъ отдъльные посътители. Легко, конечно, замътить, что это были лишь неудачные палліативы и на практикъ эти мъры не имъють никакого реальнаго значенія.

Таковы были общія основы новаго университетскаго устава. Несомнівню, этоть уставь шель значительно впередь по сравненію съпредшествующимь "николаевскимь уставомь", но все же и онь останавливался на полдорогів. Широкая профессорская автономія базировала на непрочномь и неустроенномь фундаментів; и университетское зданіе, при такой несовершенной архитектурной постройків, не могло оказать достаточнаго отпора реакціоннымь бурямь...

## ГЛАВА ХІІ.

## Русская литература шестидесятыхъ годовъ.

(П. Н. Сакулина.)

I.

## Новыя черты литературной исторіи.

Уныло заканчивалось царствованіе Николая І. Правительство какъ бы задалось цѣлью произвести грандіозный соціологическій опыть политической реакціи, обставивь его самыми строгими условіями эксперимента.

Тридцать льть съ удивительной послѣдовательностью поддерживало оно свой желѣзный режимъ. При мальйшей опасности, дъйствительной или мнимой, оно съ удвоенной энергіей отстаивало свои принципы. Въ западныхъ революціонныхъ движеніяхъ 1848 г. николаевское праувидъло достаточный вительство поводъ для новыхъ и новыхъ репрессій. Последній періодъ николаевскаго царствованія, отъ 1848 до 1855 г., даже въ офиціальномъ изданіи 1862 г. заслужиль наименованіе "эпохи цензурнаго террора". Кары одна за другой сыпались тогда на писателей. Пострадали петрашевцы, Салтыковъ, Тургеневъ, Н. Ф. Павловъ, Юр. Самаринъ, авторъ "Рижскихъ писемъ"; въ немилости были славянофилы и А. Н. Островскій; имя Гоголя, смерть котораго (въ 1852 г.) глубоко опечалила русское общество, стало запретнымъ. Правительственная подозрительность не знала предъловъ, и положение литературы было до крайности тягостнымъ. Никакихъ направленій не полагалось, кромф

одного, офиціально одобреннаго. По требованію цензуры, Некрасову, издателю "Современника", приходилось печатно заявлять, какъ свое убъжденіе, что "міръ славянорусскій и міръ романогерманскій—два совершенно особенные міра", что "у насъ свое дело, своя задача, своя цѣль, свое назначеніе, а потому и своя особенная дорога, свои особенныя средства". Очевидно, теперь было уже не до споровъ. Серьезная общественная полемика между партіями прекращается; писатели, видимо, мало дорожать своими идейными разногласіями и безразлично участвують во всъхъ органахъ печати. Если порой и возникаетъ полемика, то она по большей части носить мелочной, личный характеръ. Критика, самый живой отдёль лучшихъ журналовъ, со смертью Бълинскаго и Вал. Майкова, въ рукахъ такихъ лицъ, какъ А. В. Дружининъ, пріобрѣтаетъ также безцвътный характеръ. Общій налетъвялости, безжизненности легъ на литературу и журналистику; журналы поневолъ предпочитали менъе опасныя темы о дубленіи кожи, о тонкорунномъ овцеводствъ и т. п.

Настроеніе писателей и вообще интеллигентныхъ круговъ было подавленное и подчасъ выливалось въ болъзненныя, жуткія формы. Литераторы и образованные люди пре-

давались разнымъ шутовскимъ выходкамъ, въ которыхъ сквозило, выражаясь словами Пыпина, "частью инстинктивное, частью сознательное желаніе посм'яться въ удушливой атмосферв времени". Тогда именно въ "Современникъ" Дружининъ писалъ свои странные фельетоны "Путешествіе Ивана Чернокнижникова по петербургскимъ дачамъ"; въ томъ же журналъ группа талантливыхъ писателей (братья Жемчужниковы, Алексви Толстой, Некрасовъ) сочиняла творенія Кузьмы Пруткова. И это было печальное знаменіе времени. "Мудрые афоризмы Кузьмы Пруткова, историческіе анекдоты, басни и проч.,-писаль Пыпинь, -- все это было сплошное шутовство, гдф, однако, при нъкоторомъ вниманіи, мелькала какая-то неопредъленная насмъшка: въ литературу введенъ былъ писатель, который, очевидно, быль карикатурой, — тупоумный или одурълый чиновникъ, который считалъ себя и мудрымь и благонам вреннымъ". Происходилъ своего рода пиръ во время чумы. Письма и дневники болъе чуткихъ современниковъ, какъ Грановскій и Никитенко, полны тоскливыхъ жалобъ. Впереди не видълось просвъта.

Крымская война принесла, наконець, развязку тяжелой драмы. Исторія съ неподкупной строгостью произвела смотръ матеріальнымъ и духовнымъ силамъ николаевской Россіи, и ръшительная ставка была проиграна. Занавъсъ опущенъ, занавъсъ поднять, и начинается новый актъ русской исторіи. Наступила эпоха шестидесятыхъ годовъ, которую еще не такъ давно мы

называли "эпохой великихъ реформъ".

Хронологически этоть періодъ можно начинать съ конца Севастопольской войны, съ 1856 г., и заканчивать приблизительно 1866 —
1868 годами, когда, послѣ выстрѣла Каракозова, разыгрывается безпощадная реакція. Въ свою очередь,
въ предѣлахъ даннаго десятилѣтія
намѣчаются два періода, границею
которыхъ является крестьянская реформа 1861 г.

19-ое февраля, вызвавшее необходимость и другихъ преобразованій русской жизни, самымъ существеннымь образомь повліяло на экономическія и соціальныя взаимоотношенія русскаго населенія. Еще въ николаевскую эпоху можно было наблюдать, какъ постепенно назръвала потребность въ новыхъ формахъ экономической и соціальнополитической жизни и какъ рядомъ съ дворянствомъ вырастали въ своемъ значеніи другіе общественные слои. Съ освобожденіемъ дворянство утратило крестьянъ одинъ изъ самыхъ прочныхъ базисовъ, на которомъ зиждились его матеріальное благополучіе и привилегированное положеніе; безповоротно заканчивался дворянскій періодъ русской культуры и русской литературы. Народная масса, все еще неорганизованная и неспособная на планомфрное участіе въ общемъ ходъ жизни, отнынъ тъмъ не менъе становится главнымъ, всеопредъляющимъ факторомъ, обусловливающимъ собою характеръ общественныхъ и литературныхъ теченій. Экономическая метаморфоза, совершавшаяся въ эпоху ре-

Васили Аленскевичь Коноревь

Съ портрета, писаннато бар К. Штенбенъ. (Руссній музей имп. Аленсандра III въ С. Петербургъ.)

THE CER POOL HIBE DIE BERBS. Hadable Ties obp. A. H. H. LPAHAT b. H. HES.

THE RESERVE OF THE PARTY OF PERSONAL PROPERTY AND PERSONAL PROPERTY. I I THE RESERVE THE PARTY OF THE PA the same of the party of the party of and specific property Trees. SHARE IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 The second second State THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN the property and a second the name of the last NAME OF ADDRESS OF TAXABLE PARTY.

the same of the same of the same of

I was to the second second majori is annual purpositional property bearing special property. server of reach assessment Earling NATIONAL PROPERTY DISC. the second or name of non-recorded a procession CONTRACT VALUE OF MICH. PR. NAME OF TAXABLE PARTY. the party of the last of the last man and the second of the second seco THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN will be written to be supply to the last AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE OWNER, which the party of the latest party of the lat and the second s The Party of the P 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Comment of the Contract of Comment THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T





формъ, поднимала значеніе и русской буржуазіи. Но въ періодъ шестидесятыхъ годовъ она еще не успъла наложить своего отпечатка на характеръ нашей пореформенной культуры. Литература, конечно, не обходила жизни буржуазныхъ слоевъ: Островскій продолжаль въ прежнемъ направленіи разрабатывать мотивы купеческаго быта, захватилъ его отчасти и Щедринъ въ своей сатиръ (напр., "Что такое коммерція?" въ "Губернскихъ очеркахъ", "Утро у Хрептюгина", въ "Невинныхъ разсказахъ"). Но міръ русскихъ капиталистовъ въ шестидесятыхъ годахъ еще сохраняль черты прежней патріархальности какъ въ частномъ быту, такъ и въ своей общественной деятельности. "У насъ нетъ старинныхъ большихъ торговыхъ домовъ, --писалъ Чернышевскій ("Современникъ" 1857 г.). — Обыкновенно богатые наши торговцы бывають люди, не наслъдовавшіе никакого капитала, а бывшіе въ молодости торговцами очень бъдными. Нътъ ничего удивительнаго, что они сохраняють привычки мелочной торговли и тогда, когда посредствомъ оборотовъ, ей свойственныхъ, пріобръли значительный капиталъ". Только въ семидесятыхъ годахъ Салтыковъ заговорилъ о столнахъ Деруновыхъ, какъ важной соціальной силь. Зато видная роль выпала на долю той пестрой общественной группы, которую называють разночинской. Разночинецъ выступаль и раньше, но по мъръ того, какъ надала дворянская культура и параллельно развивался процессъ демократизаціи знанія, онъ все болже и болъе выдвигался на авансцену рус-

ской жизни. Въ шестидесятые годы именно разночинецъ начинаетъ давать тонъ русской интеллигенціи, увлекая за собой и "кающагося дворянина", какъ ранве дворянская интеллигенція втягивала въ сферу своего вліянія разночинца (напр., такого типичнаго для николаевской эпохи, какъ Бълинскій). Люди съгрубыми, почти мозолистыми руками, неуклюжіе, застынчивые, безь утонченнаго воспитанія, а иногда безъ законченнаго образованія, но зато хорошо закаленные въ житейской борьбъ, сильные своей привычкой къ труду и лишеніямъ, сильные, наконецъ, спокойствіемъ своей совъсти, — разночинцы органически должны были отрицать старый укладъ жизни, протестовать противъ барскаго, студенистаго "романтизма", противъ недавнихъ авторитетовъ. По природъ своей они прежде всего отрицатели, "нигилисты". "Воть ultimatum нашего лагеря,—съ обычной решительностью заявляль Писаревъ,—что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержить ударъ, то годится; что разлетится вдребезги, то хламъ; во всякомъ случав, бей направо и налвво, оть этого вреда не будеть и не можеть быть". Разночинецъ принесъ съ собою свъжій запась энергіи; онъ способствоваль обостренію исторически необходимой борьбы за лучшія формы жизни, проповъдуя новое міропониманіе и новые соціальные идеалы.

Передъ нами не простая смѣна поколѣній, "отцовъ и дѣтей". Было, конечно, и это. "Можно сказать,— свидѣтельствуетъ Софья Ковалевская,—что въ этотъ промежутокъ

времени, отъ начала 60-хъ до начала 70-хъ годовъ, всв интеллигентные слои русскаго общества были заняты только однимъ вопросомъ: семейнымъ разладомъ между старыми и молодыми". Родители и дъти ссорились между собою, потому что "не сошлись убъжденіями", и родители торжественно отрекались оть дътей, а дъти бросали родную семью и уходили въ Петербургъ, за-границу, гдф можно было жить по-новому. Но все же не въ этомъ расколъ сущность движенія 60-хъ годовъ. Происходить смѣна однѣхъ сопіальныхъ группъ другими, и шестидесятые годы представляють поучительную картину интенсивной гражданской войны. Естественно, что это должно было повести къ болъе ръзкой дифференціаціи общественныхъ фракцій, къ образованію новыхъ партійныхъ группировокъ. Строго говоря, только теперь и появляются у насъ партіи съ извъстной соціально - политической программой. Дворянско-классовая оппозиція не переставала д'ыствовать, а съ 1863 г., когда наступило благопріятное для нея время общественной реакціи, обзавелась и собственнымъ органомъ "Въсть". Продолжали играть замътную роль и славянофилы. Хотя изъ ихъ строя очень екоро выбыли такія крупныя силы, какъ братья Кирѣевскіе (умерли въ 1856 г.), Хомяковъ (ум. въ 1860 г.), К. Аксаковъ (ум. въ 1861 г.), но они принимали дъятельное участіе въ общественной и литературной жизни. Это особенно нужно сказать о Самаринъ и Ив. Аксаковъ. Послъдній своей прямотой и смѣлостью причиняль столько непріятностей

правящимъ сферамъ, что имя его въ цензурномъ въдомствъ порою произносилось съ неменьшимъ негодованіемъ, чёмъ имя Чернышевскаго. Въ 1856 г. славянофилы получили возможность имъть свой періодическій органь — "Русскую Бесъду"; за ней послъдовали "Сельское Благоустройство", "Молва", "Парусъ", "День". Рядомъ съ этимъ развивается и та фракція славянофильства, которая въ иятидесятыхъ годахъ составляла "молодую редакцію Москвитянина". Теперь подъ названіемъ почвенниковъ, при участіи Ап. Григорьева, братьевъ Достоевскихъ и Н. Н. Страхова-Косицы, они работали въжурналъ "Время" и "Эпоха". Но особеннымъ оживленіемъ отличался лагерь западниковъ. Эта стараякличка не могла уже покрыть всего широкаго развътвленія западническихъ идей, какое наблюдается въ шестидесятые годы. Западничество прежняго типа уступаеть свое мъсто нъсколькимъ разновидностямъ общественнаго либерализма и радикализма: "Вибліотека для чтенія" Дружинина распространяеть идеи англійскаго консерватизма, "Русскій Въстникъ" (съ 1856 г.) Каткова служить проводникомъ идей конституціоннаго либерализма, "Колоколь" Герцена поддерживаеть традиціи ранняго народническаго соціализма съ примѣсью "реальной" политики, "Современникъ" съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ во главѣ занялъ вліятельное положеніе, какъ органъ демократическаго радикализма, и, наконецъ, "Русское Слово" (1858—1866) съ Писаревымъ, въ качествъ наиболъе вліятельнаго сотрудника, насаждаеть "нигилизмъ".



MO 22: Here the second ne el persona de como diazion art programme and programme MANA WARRENCE TO THE PARTY OF T 1000 y 1000 y 10 are resident published and a poster THE PERSONAL PROPERTY AND The state of the s THE RESERVE AND PARTY. THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN ь рас-THE PERSON NAMED IN CO. - I The second property and the supplier of DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN NAME OF TAXABLE PARTY. THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN man of the Principles, St. the name of Street or other Day Complete all and a state of the same SAME PROPERTY AND ADDRESS OF NO. REPORT PROGRAM PROPERTY OF CALLED AND LANGUAGE DEVILO THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN CO. c. c. 0001...(u) tame to posterious aldresses. a co. 1801 r., secta energymen len-THE RESIDENCE AND THE PERSON NAMED IN the property of the section is to be property. The same of the sa make separa markety or year of pair-DESCRIPTION AND PERSONS ASSESSED. AND DESCRIPTION PARTY TO ADDRESS OF THE PARTY. name Spotson Replacement Sympose had DAN DI XIMBOUR THE SE INCOME. LABOUR HE WAS THE REST OF THE PARTY OF THE P manuscript statement statements discovered a minority and tenthe little subject to the party of Section 14

In the property of the second section of the section of the second section of the upe - a rest state no o qualification and the decreases на по на помет по на по на помет по на по на помет по на по на помет по на по на помет по на по на помет по на по на помет по на по NATURE DOCUMENTS OF A CHORE apple, trealing a second control Doodsymen as the gold of the s ское Благоустроиство", "Молва", Happer of Mar Part of the second e in the cover of the foreign case. RESTRUCTION OF STRUCTURE STRUCTURE OF тыхъ годахъ составляла "молодую name of the state of Tenepu or the total remove paroto it reserve Art Proposes, opera-In II Capation line the state of the s House Chile - Edgistic equition at the control of the control o TO THE REPORT OF THE PROPERTY WAS nounce the control are and painting tecon from a first thing to have блюдается въ шестидесят the manufacture run jer 0.00 | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. для чтенія" Дружинина распространяеть идеи англійскаго консерватизма, "Русскій Вфетникъ" (съ 1856 г.) The state of the s The first the state of the stat nonce to conjunt the truegradia o pogradente o CALCIDE CONTROL OF A CONTROL OF THE meralli and appropriate the second HUMANN : Pajmon OCOBARAS 30 какъ органъ демократическаго радикализма, и, наконецъ, "Русское Слоrange in the following to the acide continue the first the term of the term That is a second of the configuration of the second





Весь смыслъ новаго движенія шестидесятыхъ годовъ заключался въ разрывъ съ прошлымъ. Это порождало неизбъжный конфликть между представителями отдёльныхъ прогрессивныхъ фракцій и въ частности между "людьми сороковыхъ годовъ" и демократами 60-хъ годовъ. Разночинецъ - демократъ, объявивъ рѣшительную войну старымъ формамъ жизни, возстанеть вмѣстѣ съ тымь и противь тыхь людей, которые выросли въ періодъ барства и крвпостничества, хотя бы это были лучшіе люди своего времени. Здъсь лежать соціальная и психологическая причины недоразумьній и ссоръ, происходившихъ между людьми сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ. Разночинцы знають, что среди дъятелей сороковыхъ годовъбыли благородные идеалисты, но они поставять имъ въ вину, какъ, между прочимъ, дълалъ это Добролюбовъ въ стать 1859 г. ("Литературныя мелочи прошлаго года"), отвлеченность стремленій, безпочвенность, рабское подчинение "принципу", "общей философской идев, которую признавали основаніемъ всей своей логики и морали", а больше всего стануть упрекать за то, что они не были активными работниками жизни, что слово у нихъ расходилось съ дѣломъ, что, короче, они были "лишними людьми". Съ другой стороны, представителямъ сороковыхъ годовъ трудно будеть примириться съ вызывающимъ тономъ отрицателей, съ ихъ ръзкимъ демократизмомъ. Тургеневъ не могъ сотрудничать въ "Современникъ" рядомъ съ Добролюбовымъ и Чернышевскимъ. Герценъ ръшительно

ополчился на "невскихъ Даніиловъ", "желчевиковъ", которые бросали камнями въ "лишнихъ людей", въ этихъ "лѣнтяевъ, дармоѣдовъ, трутней, былоручекъ, тунеядцевъ à la Oneghine", и эло смънлись надъ потокомъ обличительныхъ фразъ. Герценъ старался исторически оправдать бездъятельность "лишнихъ людей" и вызвать сочувствіе къ ихъ нравственнымъ страданіямъ ("Лишніе люди и желчевики", 1860). Ему казалось далве "развратомъ мысли" глумленіе надъ неудачными попытками гласности. "Теперь все вездѣ зоветь живого человѣка, все въ починъ, въ возникновеніи", потому-то "пустое балагурство скучно, неумъстно" ("Very dangerous", 1859 г.). Впослъдствіи, когда у насъ начало развиваться революціонно - демократическое движеніе, Герценъ ръшительно разошелся съ "саперами революціи", съ "прямолинейными доктринерами". Психологія людей обоего типа была весьма различна, и въ разгаръ борьбы имъ трудно было понимать другь друга. Временами полемика принимала крайне ръзкій характеръ. Но въ болѣе спокойныя минуты взаимное пониманіе все же было возможно. Однажды Писаревъ отъ имени "новъйшихъ реалистовъ засвидътельствовалъ "свое кровное родство" съ Бельтовыми, Чацкими и Рудиными. Въ "этомъ отжившемъ типъ, -говорилъ Писаревъ, -- мы узнаемъ нашихъ предшественниковъ, мы уважаемъ и любимъ въ немъ нашихъ учителей, мы понимаемъ, что безъ них не могло бы быть и насъ". Базаровы, Лопуховы и Рахметовы продолжали дело лишнихъ людей, какъ

ни странно звучить такое сопоставленіе. Въ свою очередь и Герценъ оказывался способнымъ признать слабости своего поколѣнія и превосходство новыхъ людей. Какъ западники, такъ и славянофилы, говориль онъ въ письмѣ Ю. О. Самарину отъ 1865 г., "по положенію, по необходимости, были рефлекторами, резонерами, теоретиками, книжниками, тайнобрачными супругами нашихъ идей". Это было неизбъжно послъ 1825 года. "Все это такъ, продолжаеть онъ, но энерией, но дълома, но мужествома мы мало отличались". Даже такіе люди, какъ Чаадаевъ и Хомяковъ "исходили болтовней". "Всъ мы были отважны и смѣлы только въ области мысли... Не то теперь". Герценъ и Тургеневъ одинаково были увърены, что они могуть "симпатично" встрътиться съ дътьми Базарова. своей рѣчи о Пушкинѣ Тургеневъ возвысился до вполнъ объективнаго, историческаго объясненія той литературной розни, какая происходила въ "политическую" эпоху шестидесятыхъ годовъ.

Имъ́я все это въ виду, намъ не слѣдуеть преувеличивать разстоянія, отдѣляющаго двѣ смежныя эпохи. Если взять идейное содержаніе шестидесятыхъ годовъ, то корни его мы безъ труда отыщемъ какъ разъ въ сороковые годы. Строго говоря, нѣтъ ни одной идеи шестидесятниковъ, которая съ большей или меньшей опредѣленностью не была уже высказана въ предыдущую эпоху. И вожди общественной мысли 60-хъ годовъ прекрасно сознавали свою идейную связь съ людьми сороковыхъ годовъ. Чернышевскій питалъ

къ Бълинскому "горячую любовь преданнаго и благодарнаго ученика" и первый освътиль его литературныя и общественныя заслуги въ "Очеркахъ гоголевскаго періода". Добролюбовъ сумълъ воздать должное возвышенному идеализму Станкевича, благородству Бълинскаго и Грановскаго. Появленіе сочиненій Бълинскаго (въ изданіи Солдатенкова и Щепкина) наполнило его сердце самой искренней радостью и дало ему поводъ написать восторженную замътку, гдъ Бълинскій называется гордостью, славой и украшеніемъ русской литературы: "До сихъ поръ его вліяніе ясно чувствуется на всемь, что только появляется у насъ прекраснаго и благороднаго... Да, въ Бълинскомъ наши лучшіе идеалы". Даже Писаревъ призналь въ Бълинскомъ "превосходнаго критика, честнаго гражданина и замъчательнаго мыслителя" и заявилъ, что по своимъ основнымъ убъжденіямъ онъ самъ близко подходить къ идеямъ "великаго бойца Бълинскато". Внъ всякато сомнънія, что въ идейномъ отношеніи шестидесятые годы находятся въ генетической связи съ сороковыми, но въ новыхъ соціальныхъ условіяхъ прежнія идеи пріобратають неизвастный ранъе демократизмъ и радикализмъ. Мысль получаеть болве широкій размахъ, волевая энергія-необычное прежде напряжение.

Если теперь мы обратимся въ частности къ художественной литературѣ, то и здѣсь не увидимъ пропасти между сороковыми и шестидесятыми годами; напротивъ, мы наблюдаемъ строгую преемственность между двумя періодами. Тутъ, во-первыхъ, бы-

Construment of the contract of allows.

Compression of the constant

THE POTENTIAL OF BEAR TO A CONTRACT OF THE STATE OF

and the second s v prom a Pomenta . Than many amonyfatin or orpo-- And Andrew Miles the standarday, mi one on this to be made in The state of the s THE RESERVE THE PARTY OF THE PA CONTRACTOR OF The second secon and I have a large to their NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH THEORY & Roberton Committee CONTRACT THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN of the later workers has all the party to be set . Пе на веспрат Герпени, и Турк-COST AND DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN dept. tonsummer artireturn on richard Disappose. The plan of Dimer in Typomesa -0 = 30 1 00 1000/HT 0 = 1000(Bin amountain the sale of литературной розни, какая проис-DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN Platfor you said you little a course lite The second secon

ten Ivinto com a special a social maconice of the second B (Cr.) IVAID 1 BULLIYEE I LOTED Transferration Manyor 1997 communication of the communica I Rome are, Home connect The transfer of the transfer o кова и Щепкина) наполнило его сердце самой искренней радостью O work day him a man a reand the property of the property of TO DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. THE OWN DESIGNATION OF STREET г на всемь, что только по-The state of the s Да, въ Бълинскомъ на-opening to Democrate Liberty CHARGE PROPERTY AND PERSONS ASSESSED. THE R PERSONNELS WAS TRANSPORTED TO н заявиль, что по своимъ основным в a library in the party for the party of the senters on the second production fitting The man over Party and committee что въ идейномъ отношении шестидесятые годы находятся въ генетиче-CAN LEAST PRIMARY, IN BE VIOLENCE AND A SECOND OF THE PARTY OF THE PA ina tangan da kama ang kama part of the second seco Laure is costio map all pasmaxb, mapine receive ное пре

ности къ художественной литературъ, то и здъсь не увидимъ пропасти между сороковыми и шестидесятыми пропасти ность между дву-





ла чисто личная унія. Писатели сороковыхъ годовъ (Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій, Островскій) продолжають свою деятельность и въ шестидесятые годы; Некрасовъ, Салтыковъ, Достоевскій, Л Толстой, поэты "чистаго искусства" (Ап. Майковъ, Фетъ, Тютчевъ), работаютъ рядомъ съ писателемъ-разночинцемъ, съ Чернышевскимъ, Добролюбовымъ, Помяловскимъ, Рашетниковымъ, Никитинымъ, Н. пенскимъ и т. д. Далъе, върная традиціямъ пушкино - гоголевской школы и принципамъ критики Бфлинскаго, литература сороковыхъ годовъ завъщала шестидесятымъ годамъ уже выработанные пріемы художественнаго реализма и первыя попытки освъщенія "соціальныхъ мотивовъ" русской жизни. Эстетика шестидесятниковъ и весь характеръ литературы даннаго періода органически выводится изъ сороковыхъ годовъ.

Съ 1855 г. начали выходить "Сочиненія Пушкина" въ изданіи Анненкова. Чернышевскій и Добролюбовъ привътствовали это событіе, какъ важный факть въ исторіи русской литературы и общественности. Чернышевскій по этому поводу посвящаеть Пушкину обширную статью въ "Современникъ" (1855 г., № 2, 3, 7 и 8). "Достойное изданіе твореній великаго писателя, имфвшаго такое вліяніе на образованіе всей русской публики" совпало съ юбилеемъ московскаго университета, "столь много участвовавшаго въ распространеніи просв'ященія, столь много содъйствовавшаго развитію науки въ Россіи". Критикъ въ томъ и другомъ видить "торжество для

русской науки и литературы" и заканчиваеть свой очеркъ следующими словами, почти буквально воспроизводящими взглядъ Бѣлинскаго на значеніе поэзіи Пушкина: "Великое дъло свое ввести въ русскую литературу поэзію, какъ прекрасную художественную Пушкинъ совершилъ вполна и, узнавъ поэзію, какъ форму, русское общество могло уже идти далее и искать въ этой формъ содержанія. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтовъ и, особенно, Гоголь. Но художническій геній Пушкина такъ великъ и прекрасенъ, что, хотя эпоха безусловнаго удовлетворенія чистою формою для насъ миновалась, мы доселъ не можемъ не увлекаться дивною художественною красотою его созданій. Онъ истинный отепъ нашей поэзіи, онъ воспитатель эстетическаго чувства и любви къ благороднымъ эстетическимъ наслажденіямь въ русской публикъ, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря ему — воть его права на въчную славу въ русской литературъ".

"Память Пушкина, — писалъ въ 1858 г. Добролюбовъ по поводу того же изданія Анненкова, — какъ будто повъяла еще разъ жизнью и свъжестью на нашу литературу, точно окропила насъ живой водой и привела въ движеніе наши окостенъвавшіе отъ бездъйствія члены".

Критика 60-хъ годовъ начинаеть съ того, гдѣ остановился Бѣлинскій, не только въ оцѣнкѣ основоположниковъ нашего художественнаго реализма Пушкина и Гоголя, но и въ

своихъ теоретическихъ предпосылкахъ. Нисколько не поступаясь сущностью своихъ эстетическихъ взглядовъ, всегда требуя, чтобы искусство было искусствомъ, Бълинскій сороковыхъ годовъ съ непреложной ясностью говориль о соціальномъ значеніи искусства и жизнь ставилъ выше искусства. Въ статъв о стихотвореніяхъ Лермонтова (1841 г.) Бълинскій еще провозглашаль, что "въ поэзіи жизнь болье является жизнью нежели въ самой дъйствительности", и это оттого, что въ произведеніяхъ искусства "нѣть ничего случайнаго и лишняго, вев части подчинены цълому, все направлено къ одной цёли, все образуеть собою одно прекрасное, цълостное и индивидуальное". Спорную проблему онъ рѣшалъ въ пользу искусства: роза въ стихотвореніи лучше и пышнъе розы въ саду. Но вскоръ онъ оцънить въ поэть гражданина и скажеть, что жизнь всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни". Критик 60-хъ годовъ предстояло укрѣпиться на тьхъ позиціяхъ, которыя заняль уже Бѣлинскій, и она сдѣлала это съ полнымъ сознаніемъ своихъ историческихъ обязательствъ. "Очевидно, критика Добролюбова и теперешняя критика "Русскаго Слова", по своему основному принципу, совершенно соотвътствують стремленіямъ Бълинскаго", говорилъ Писаревъ какъ разъ въ той статъъ 1865 г., гдъ онъ выступилъ отрицателемъ Пушкина и антагонистомъ Бълинскаго.

Теоретикомъ въ области эстетики въ шестидесятые годы былъ прежде

всего Н. Г. Чернышевскій, авторъ диссертаціи "Эстетическія отношенія искусства къ дъйствительности" (1855 г.). Развивая дальше мысли Бѣлинскаго и опираясь на матеріалистическія идеи Фейербаха, Чернышевскій пытается заложить новыя начала позитивной эстетики. Дфйствительность выше фантазіи, жизнь выше искусства и критерій для прекраснаго, -- воть что стремится доказать намъ Чернышевскій. "Самое общее изъ того, что мило человъку, и самое милое ему на свъть -жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любить онъ". Поэтому, каждая общественная группа, соотвътственно своему соціальному положенію, посвоему понимаеть сущность прекраснаго и неизбъжно вносить въ свои эстетическія представленія элементь утилитарности. Человъку кажется прекраснымъ "также то, съ чъмъ связано счастье, довольство человъческой жизни". Слъдовательно, содержание искусства далеко не тожественно съ областью красоты въ узкомъ смыслъ слова: "сфера искусства не ограничивается однимъ прекраснымъ и его такъ называемыми моментами, а обнимаеть собою все, что въ дъйствительности (въ природъ и въ жизни) интересуеть человъка, не какъ ученаго, а просто какъ человъка; общеинтересное въ жизни-вотъ содержаніе искусства". И роль искусства по отнонію къ жизни является подчиненной. "Истинная, высочайшая красота есть именно красота, встрвчаемая человъкомъ въ міръ дъйствительности, а не красота, создаваемая искусствомъ". Но все же искусство имъетъ

свое право на существование. Воспроизводя дъйствительность, дожникъ, "не будучи въ состояніи перестать быть челов вообще", волей-неволей, сознательно или безсознательно произносить свой приговоръ надъ изображаемыми явленіями: "въ его картинахъ или романахъ, поэмахъ, драмахъ будутъ предложены или разръшены вопросы, возникающіе изъ жизни для мыслящаго человѣка; его произведенія будуть, чтобы такъ выразиться, сочиненіями на темы, предлагаемыя жизнью". Такимъ образомъ, художникъ становится мыслителемъ, и произведение искусства, "оставаясь въ области искусства, пріобрѣтаетъ значеніе научное". Слѣдовательно, задача искусства тожественна съ задачей науки. "Наука и искусство (поэзія) — "Handbuch" для начинающаго изучать жизнь; ихъ значеніе-приготовить къ чтенію источниковъ и потомъ отъ времени до времени служить для справокъ. Наука не думаетъ скрывать этого; не думають скрывать этого и поэты въ бъглыхъ замъчаніяхъ о сущности своихъ произведеній; одна эстетика продолжаеть утверждать, что искусство выше жизни и дъйствительности". Диссертація Чернышевскаго была "апологіей действительности сравнительно съ фантазіей", апологіей жизни сравнительно съ искусствомъ Въ своемъ взглядъ онъ не видить ничего унизительнаго для искусства; онъ только вводить послъднее въ его естественныя границы: "Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемь: въслучав отсутствія двйствительности быть некоторою заменою ея и быть для человѣка учебникомъ жизни".

Точно такъ же и Добролюбовъ далекъ отъ какого-либо отрицанія искусства. Онъ отказывается оть эстетической критики, какъ слишкомъ субъективной, произвольной и, пожалуй, мало существенной. Она стала теперь, говориль Добролюбовь, "принадлежностью чувствительныхъ барышень". Въ самомъ себъ онъ не находиль "призванія воспитывать эстетическій вкусь публики"; ему "чрезвычайно скучно браться за школьную указку съ твмъ, чтобы пространно и глубокомысленно толковать о тончайшихъ оттынкахъ художественности". Но онъ умфеть ценить поэзію, какъ искусство, и понимаеть особенности художника и значеніе его д'ятельности "въ ряду другихъ отправленій общественной жизни": "образы, созданные художникомъ, собирая въ себъ, какъ въ фокусъ, факты дъйствительной жизни, весьма много способствують составленію и распространенію между людьми правильныхъ понятій о вещахъ", говорилъ Добролюбовъ, и степень достоинства каждаго произведенія въ его глазахъ прежде всего обусловливается тымь, "какъ глубоко проникаеть взглядь писателя въ самую сущность явленій, какъ широко захватываеть онъ въ своихъ изображеніяхъ различныя стороны жизни". Для Добролюбова литература есть "сила служебная, которой значение состоить въ пропадостоинство ляется тымь, что и какь она пропагандируеть". Въ качествъ представителя "реальной критики", онъ хочеть изучать по литературнымъ

произведеніямъ жизнь и міросозерцаніе писателя; онъ цѣнитъ только реальное творчество, какъ и Чернышевскій, хотя послѣдній дѣлаеть существенную оговорку о допустимости и "фантастическаго содержанія искусства", если мечты имѣють для человѣка "значеніе чего-то объективнаго.

Итакъ, ни Чернышевскій съ своей эстетикой и критикой ни Добролюбовъ съ его публицистической критикой не были отрицателями искусства. Остается Писаревъ. За нимъ прочно укрѣпилась репутація разрушителя эстетики, вандала искусства, отрицателя Пушкина и т. д.

Эстетика Писарева пережила извъстную эволюцію. Судя по его первымъ литературнымъ опытамъ (1859 г.), онъ начинаеть, какъ върный ученикъ Бълинскаго. Чъмъ далѣе, тѣмъ суровѣе и суровѣе относится онъ къ эстетикъ и поэзіи. Не совежмъ точно понявъ Чернышевскаго, Писаревъ принялся разрушать эстетику, какъ "науку о прекрасномъ". Прекрасное не имъетъ самостоятельнаго значенія, разсуждаль онь, а зависить "оть безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ"; у каждаго человѣка своя эстетика, и, следовательно, "общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможной (1865 г.). Мы услышимъ отъ него утвержденіе, что различіе между поэтами и не поэтами "оказывается пустымъ оптическимъ обманомъ", что всякій человъкъ, "къ которому заходятъ въ голову умныя мысли, который умъеть задерживать и разрабатывать эти мысли въ своей головъ и

который посредствомь упражненія сдѣлался мастеромъ словесныхъ дълъ", можеть, если захочеть, сдълаться поэтомъ; мы услышимъ отъ Писарева совершенно серьезное отожествленіе художника съ ремесленникомъ и издъвательства надъ "таинственнымъ процессомъ творчества". Критикъ радуется, что "поэзія, въ смыслъ стиходъланія, клонится къ упадку", что беллетристика оттъснена на задній планъ разсужденіями по вопросамъ науки и общественной жизни, такъ какъ "серьезное изслъдованіе, написанное ясно и увлекательно, освъщаеть всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полнъе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбъжными уклоненіями отъ главнаго сюжета". Словомъ, Писаревъ высказывалъ довольно упрощенный взглядъ на эстетику и искусство и бываль крайне ръшителенъ въ своемъ отрицаніи. Но онъ рѣдко бывалъ послѣдователенъ въ своихъ нападкахъ, и мы въ сущности можемъ говорить скорве о колебаніяхь въ сторону отрицанія, чімь объ абсолютномь отрицаніи искусства. Изъ ряда статей нетрудно опредълить, во имя чего отрицаль Писаревь эстетику и чего онъ требоваль отъ произведеній искусства. Критикъ не прочь признать, что существують "такіе человъческие организмы, для которыхъ легче и удобнъе выражать свои мысли въ образахъ", какъ, напр., Некрасовъ, Тургеневъ или Чернышевскій (въ качествъ автора романа "Что дълать"); онъ готовъ признать законность поэтической формы выраженія мыслей, особенно теперь,

когда "окончательный шагь все-таки еще не сдъланъ, и искусство для нъкоторыхъ читателей и особенно читательницъ все еще сохраняеть кое-какіе блъдные лучи своего ложнаго ореола". Но писатель пріобрѣтаеть право на художественное творчество лишь въ томъ случав, если ему есть что сказать, если трудъ его будеть полезень обществу. "Последовательный реализмъ, — читаемъ въ стать в "Реалисты" (1864), — безусловно презираетъ все, что не приносить существенной пользы; но слово "польза" мы принимаемъ совсъмъ не въ томъ узкомъ смыслъ, въ какомъ его навязывають намъ наши литературные антагонисты... Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ намитъ стороны человъческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дъйствовать". Поэть, какъ и всякій человъкъ, членъ гражданскаго общества. "Истинный, "полезный" поэть долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуеть самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвъщенныхъ представителей его въка и его народа". Страстный и впечатлительный, онъ полонъ святой любви и великой ненависти. Онъ — "титанъ, потрясающій горы в кового зла", онъ-, великій боець мысли, безстрашный и безукоризненный "рыцарь духа", какъ говорить Генрихъ Гейне". Такими и были Шекспиръ, Дантъ, Байронъ, Гете, Гейне. Въ противномъ случав поэть — "ничтожный паразить, потешающій другихь ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплатнаго фиглярства", "козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли". Таковъ Феть, который "поеть тоненькой фистулой о душистыхъ локонахъ и еще болѣе трогательнымъ голосомъ жалуется печатно на работника Семена", который совмѣщаеть въ себѣ нѣжнаго поэта и "разсчетливаго хозяина, солиднаго bourgeois и мелкаго человѣка".

Въ концѣ-концовъ Писаревъ былъ только болве рызокъ, чымъ Добролюбовъ и Чернышевскій, но говорилъ въ сущности то же, что и они, или ранве того Бълинскій сороковыхъ годовъ. Нѣкогда Пушкину приходилось защищать независимость искусства, и онъ написалъ свое сильное и спорное стихотвореніе "Поэть и Чернь". Критика шестидесятыхъ годовъ, въ свою очередь, сознавала историческую необходимость того, чтобы искусство своимъ соціальнымъ и идейнымъ содержаніемъ служило интересамъ общественной мысли. Въ моменть, когда жизнь готова реформироваться на началахъ свободы и позитивизма, болве чвмъ когда-либо нужны наука и "полезная" литература, нужны популяризація демократизація и знаній. Писатель не можеть считать себя свободнымъ отъ общихъ задачь, какія ставить передъ интеллигенціей время. Русскій, говориль Чернышевскій въ "Очеркахъ гоголевскаго періода", "до сихъ поръ не могь и не можеть быть ничемъ инымь, какъ патріотомъ, въ смыслъ Петра Великаго, —дъятелемъ въ великой задачь просвыщенія русской земли". Необходимо "обнародить" науку, проповъдовалъ Пироговъ. По мнѣнію Писарева, "великой задачей нашего времени становится ум-

ственная эманципація масст (1861 г.); популяризированіе науки" — необходимое условіе и для разрѣшенія соціальнаго вопроса: "пока наука не перестанеть быть барской роскошью, пока она не сдълается насущнымъ хльбомъ каждаго здороваго человька, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и просто мужика, до техъ поръ бедность и безнравственность трудящейся массы будуть постоянно усиливаться, несмотря ни на проповъди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи соціалистовъ" (1864). Людямъ трудно жить по-новому при старомъ невъжествъ, при старомъ міросозерцаніи. Все должно быть употреблено для великой цёли просвъщенія—и художественная литература и "святое" искусство. Подъ такимъ настроеніемъ и слагалась эстетика шестидесятниковъ: велънія жизни имъли здъсь болъе ръшающее значеніе, чемъ вліяніе хотя бы Фейербаха. Уже въ сороковыхъ годахъ русская литература была знакома съ подобными требованіями и въ главномъ своемъ теченіи удовлетворяла имъ. Уже тогда "дворянская литература" подвергла обличенію крипостной строй жизни и намътила новые идеалы въ разныхъ сферахъ жизни; литература шестидесятыхъ годовъ пойдеть по той же колев, но значительно углубить и расширить ее.

По мфрф того, какъ ускорялся темпъ общественной жизни, и содержаніе ея все болфе и болфе усложнялось, литература, особенно журналистика постепенно вырастали въ своемъ культурномъ значеніи, превращаясь въ столь внушительную силу, что правительственная власть должна была удёлять ей немалую долю своихъ заботъ. Въ офиціальныхъ разсужденіяхъ то и діло проскальзывала мысль о важности литературы, какъ руководительницы общественнаго мнвнія. "Для Россіи, писалъ министръ А. С. Норовъ въ 1858 г., —наступаетъ теперь новая эпоха и въ дълъ ея обновленія литература призвана играть немаловажную роль": помогая обществу разбираться въ сложныхъ вопросахъ жизни, она и для правительства является, нравственной силой, которою оно можеть дъйствовать на общество, на его довъріе, убъжденіе, сочувствіе и единомысліе". "Сферы" питали даже преувеличенный страхъ передъ силой печатнаго слова и всёми мёрами старались подчинить литературу своему вліянію. Именно прежде всего вліянію. Въ отличіе отъ своихъ непосредственныхъ предшественниковъ, русскіе администраторы шестидесятыхъ годовъ, и прежде всего Головнинъ съ Валуевымъ, находили своевременнымъ и для себя полезнымъ опираться на общественное мивніе, говорить въ либеральномъ духъ и при каждомъ удобномъ случав заявлять о своемъ стремленіи содвиствовать развитію просв'ященія. Изъ усть министра народнаго просвъщенія (Головнина) можно было услышать фразы въ родъ слъдующихъ: "Министерство народнаго просвъщенія имъеть обязанностью покровительствовать литературь, заботиться о ея развитіи, о преуспъяніи оной... Сверхъ того, министерство народнаго просвъщенія обязано содъйствовать движенію впередъ науки по всемъ

отраслямь оной, а для того необходима свобода анализа". стоять на уровнъ своей эпохи, русскіе министры иногда не прочь были прибъгать къ болъе просвъщеннымъ способамъ борьбы. Владъя уже собственнымъ органомъ "Сѣверной Почтой" (съ 1862 г.), Валуевъ стремится превратить въ офиціальную газету "Наше Время" Н. Ф. Павлова и организуеть черезъ посредство министерства иностранныхъ дълъ сообщение свъдъний о русскихъ дълахъ въ телеграфное агенство Рейтера. Головнинъ не мало думаль о томъ, какъ бы парализовать широкое распространеніе заграничныхъ изданій Герцена. Министра вывель изъ затрудненія предсъдатель петербургскаго цензурнаго комитета, Цеэ: онъ высказаль мысль, что было бы весьма полезно "разрѣшить нашей печати возражать на статьи "Колокола". Идея Цеэ была одобрена министромъ, и русскій читатель вскорв получаеть брошюры Шедо Ферроти и рядъ статей русскихъ литераторовъ съ Катковымъ во главъ. Это происходило въ 1862 г. Съ цѣлью противодъйствовать вреднымъ статьямъ русскихъ журналовъ, министры не разъ заказывали въ противовьсь имъ "благонамъренныя" статьи. А въ январъ 1859 г. быль учреждень, по примъру Пруссіи и Франціи, даже негласный "Комитеть по дёламъ книгопечатанія", состоявшій изъ гр. А. В. Адлерберга, Н. А. Муханова, ген. А. Е. Тимашева и проф. А. В. Никитенка. Комитету была поставлена нелегкая задача направлять періодическія изданія "къ общей государственной цъли", "обратить литературу на полез-

ное поприще, указывая дъятельности литераторовъ или спеціалистовъ на такіе предметы, по которымъ правительство желаеть или подготовить общественное мнѣніе, или получить разъясненія, или собрать свъдънія и т. п.". Черезъ нъсколько мъсяцевъ неудачной "работы" комитеть поняль, что онь "сталь въ какое-то странное положение въ средъ, гдъ ему надлежало дъйствовать", и въ октябрѣ того же 1859 г. ходатайствоваль о своемь закрытіи. Неуспъхь того "bureau de la presse", дъйствительно, упраздненнаго въ январъ 1860 г., не лишилъ, однако, министерство въры въ свою способность "направлять" литературу. Этой тенденціей неизм'янно окрашены всв отношенія правительства къ литературъ. Въ лицъ Головнина и Валуева оно сознавало справедливость общественнаго недовольства, охотно говорило о своемъ стремленіи предоставить большій просторъ свободъ печати, но не ръшалось приступать къ коренной реформъ, пока само государство находится еще въ періодъ строительства, и считало болье цълесообразнымъ вести литературу къ свобод в слова черезъ рядъ постепенныхъ этаповъ, совершенствуя цензуру и внося въ нее принципъ закономфрности. Какъ бы искренни ни были подобныя заявленія, всѣ министерскія усилія, естественно, были обречены на безрезультатность, и практика "эпохи великихъ реформъ", завершившаяся цензурнымъ уставомъ 1865 г., въ концъ-концовъ повторяла намъ исторію цензурныхъ гоненій предыдущаго царствованія.

Въ началъ изучаемаго періода, когда правительство еще не успъло

оправиться отъ растерянности, вызванной событіями крымской войны, когда цензура утратила всякую руководящую нить, печать была прелоставлена самой себъ и "захватнымъ" путемъ завоевывала себъ законное право быть достойной выразительницей общественнаго настроенія. Берте, предсъдатель комитета для пересмотра цензурнаго устава, въ своей запискѣ 1862 г. прямо свидътельствуеть, "что сначала, когда литературные органы гласности, пріобрѣвъ или придавъ себъ большую свободу слова сравнительно съ прежнею, со всею пылкостью и страстностью ложно понятой свободы устремились къ обсужденію и обработк' таких предметовъ, которые прежде лежали внѣ литературной сферы, цензоры захвачены были такимъ порывомъ, такъ сказать, врасплохъ, переходъ оть стараго строя словесности къ новому засталь ихъ неприготовленными, недостаточно вразумленными". Отсюда — "нетолько шаткость, но и полное разнообразіе дъйствій". Среди самихъ цензоровъ находились лица, сочувствовавшія большей свободъ печати, какъ, напр., кн. Вяземскій, Скрипицынъ, кн. Щербатовъ, Назимовъ.

Но новый путь казался опаснымъ реакціонерамъ, и среди хаоса административныхъ требованій трудно было разобраться литератору, трудно было привыкнуть къ "законамъ петербургской акустики", по остроумному выраженію И. С. Аксакова. Дѣлая первые шаги въ сторону реформъ, правительство вмѣстѣ съ тѣмъ явно боится открытаго разрыва съ прошлымъ, и цензурѣ пред-

писывается (циркуляромъ отъ 15 авг. 1857 г.), что, "при выраженіи сочувствій къ правительственнымъ м фрамъ, принимаемымъ нын финимъ правительствомъ, не должно быть дозволяемо къ печатанію порицаніе прошедшаго царствованія, имъвшихъ еще недавно законную силу". Мало того, сенатскій указъ оть 23 янв. 1861 г. запрещалъ печати касаться историческихъ событій, происходившихъ послъ смерти Петра Великаго: "послѣ сего времени воспрещать оглашение свъдъній, могущихъ быть поводомъ къ распространенію неблагопріятныхъ мнфній о скончавшихся Августфишихъ лицахъ царствующаго дома какъ въ журнальныхъ статьяхъ, такъ и въотдельныхъ мемуарахъ и книгахъ". Замътимъ, что въ 1859 г. Ковалевскій проектироваль конечпредъломъ историческихъ изысканій сділать восшествіе на престолъ импер. Екатерины II. Развитіе сатирической литературы вызываеть постоянную тревогу администраціи, и цензуръ то и дъло преподаются наставленія, какъ слъдуеть ограждать престижь власти, не допуская къ печати того, что влечеть за собой "потрясеніе и подрывъ общественнаго довърія и уваженія къ правительственнымъ мізстамъ и лицамъ". Не дозволялись даже похвалы сановникамъ, ибо похвалы содержать въ себъ иногда "косвенное пориданіе предыдущаго времени и другіе неумъстные намеки". Съ трудомъ допускалась литература и къ обсужденію предполагаемыхъ реформъ. На очереди крестьянскій вопросъ. Сравнительно либеральный кн. Вяземскій, хотя и

и не сомнъвается "въ благонамъренности и добросовъсности нашихъ писателей", но сомнъвается, будеть ли польза отъ гласнаго обсужденія вопроса. "Возбуждение о немъ частныхъ сужденій и преній въ печати, —писалъ онъ въ 1856 г. предсѣдателю московскаго цензурнаго комитета, едва ли дѣло литературное и въ особенности журнальное, такъ какъ вопросъ сей и по сущности своей и по своимъ последствіямъ есть преимущественно вопросъ правительственный и подлежащій въ свое время решенію верховной власти". Когда, наконецъ, въ 1858 г. журналы получили право разсуждать о крестьянскомъ вопросъ, то циркулярами предписывалось ценвурѣ не допускать критики правительственныхъ распоряженій, не допускать "толкованій о главныхъ началахъ, высочайшими рескриптами подписанныхъ въ руководство комитетамъ, по губерніямъ учрежденнымъ", не позволять "переносить настоящій крестьянскій у насъ вопросъ на политическую почву". Статья Кавелина "О новыхъ условіяхъ сельскаго быта" ("Современникъ", 1858 г. янв.) вызываеть цълый переполохъ. Съ 1857 г. по 19 февр. 1861 г. было разослано 14 циркуляровъ только по одному крестьянскому вопросу. Въ результатъ этихъ цензурныхъ предосторожностей, "Русскій Въстникъ" въ апрълъ 1858 г. принужденъ прекратить спеціальный отділь, носившій заглавіе "Крестьянскій вопросъ", а Кошелевъ не нашелъ возможнымъ издавать "Сельское Благоустройство", такъ какъ не хотвлъ представлять читателямъ "статьи не пол-

ныя по содержанію и ослабленныя позднимъ появленіемъ" (последняя, февральская книжка 1859 г. могла выйти только въ апрелев). Та же исторія повторилась и съвопросомъ о гласномъ судопроизводствъ, о земскихъ учрежденіяхъ и пр. Разръшалось, читаемъ въ циркулярвотъ 3 апр. 1859 г., "оглашеніе о предметахъ правительственныхъ въ такомъ случав, когда изложение подобныхъ статей будеть заключаться въ предѣлахъ, согласныхъ съ постановленіями, охраняющими неприкосновенность самодержавнаго правленія и государственных учрежденій". А циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ отъ 1864 г. предписываеть не разрѣшать къ печати статьи, "въ которыхъ вновь вводимымъ земскимъ учрежденіямъ стараются придавать политическое значеніе, обусловливающее самое широкое ихъ развитіе", ибо "статьи подобнаго рода могуть порождать въ умахъ несбыточныя ожиданія коренныхъ перемѣнъ въ нашемъ государственномъ строѣ и приводить публику къ празднымъ увлеченіямъ". На цензуру возлагалась миссія охранять "основныя начала нашего государственнаго устройства" отъ дерзкихъ нападокъ литературы, сдерживать ея пылкое своеволіе. Мысль объ этомъ съ удивительнымъ однообразіемъ повторяется на протяженіи всёхъ шестидесятыхъ годовъ, независимо отъ того, въ чьихъ рукахъ ближайшимъ образомъ находилось дёло цензуры.

Дозволивъ въ 1862 г. расширеніе иностраннаго отділа журналовъ, Головнинъ вмісті съ тімь предупреждаль редакціи, во-первыхъ,

чтобы онъ "при описаніи государственныхъ переворотовъ, возможно ограничивались одними фактами, безъ изъявленія особеннаго сочувствія стремленіямъ и успъхамъ партій или лицъ, возстающихъ противъ законныхъ правительствъ, безъ осужденія сихъ последнихъ и изъявленія удовольствія въ виду ихъ паденія", и, во-вторыхъ, чтобы не допускали "такихъ разсужденій о политическихъ формахъ правленія, которыми прямо или косвенно доказывается преимущество констиограниченныхъ тущонныхъ или правленій предъ монархическимъ самодержавнымъ; толковъ народныхъ о сословныхъ правахъ, сближеніе которыхъ съ существующими въ Россіи могло бы повести къ неблагопріятнымъ для нашей страны заключеніямъ, ученій и теорій о правахъ каждой національности на самобытное гражданское существованіе, о равенств' правъ вс'яхъ сословій въ государствъ, о правъ рабочихъ классовъ на равное съ фабрикантами капиталистами И участіе въ заработкахъ и т. п. соціальныхъ предметахъ, несообразныхъ съ нашимъ государственнымъ и общественнымъ устройствомъ".

Чтобы дорисовать картину тѣхъ условій, въ которыхъ приходилось существовать русской прессѣ шестидесятыхь годовъ, замѣтимъ, что очень долгое время въ разныхъ формахъ сохраняется также николаевскій принципъ множественности цензуръ, а въ 1862 г. надзоръ за литературой имѣла также слѣдственная комиссія кн. А. Ө. Голицына. Печать шестидесятыхъ годовъ можетъ назвать немало жертвъ цен-

зурно-административнаго произвола. Такъ, въ 1859 г. на второмъ нумеръ быль прекращень "Парусъ" И. С. Аксакова; 19 іюня 1862 г. были пріостановлены на 8 мѣсяцевъ, а въ 1866 г. окончательно закрыты: "Современникъ" и "Русское Слово"; въ 1863 г. закрыты "Время" Достоескихъ и "Современное Слово" Н. Г. Писаревскаго и т. д. Положеніе печати было весьма печальнымъ, и группа литераторовъ еще въ 1861 г. ходатайствовала хотя бы о некоторомъ улучшеніи цензурнаго діла: "не считая себя въ правъ предлагать какія-либо органическія измѣненія", просили объ отмѣнѣ предупредительной цензуры, объ уничтоженіи множественности цензуръ, объ участіи въ Главномъ управленіи цензуры представителей печати съ правомъ совъщательнаго голоса, объ установленіи открытыхъ и законныхъ отношеній между правительствомь и литературой.

На записку литераторовъ не обратили должнаго вниманія. Но реформированіе законовъ о печати и цензурѣ было признано необходимымъ съ самаго же начала новаго царствованія. За діло принялись въ серьезъ. Когда проектъ министра Ковалевскаго (1859 г.), сущности скопировавшаго уставъ 1828 г., оказался неудовлетворительнымъ, послъдовательно учреждалось нъсколько комиссій и при министерствъ народнаго просвъщенія и при министерствъ внутреннихъ дълъ; обращались за мнъніями даже къ представителямъ русской печати, было собрано и напечатано несколько томовъ матеріаловъ, и въ результатв вся реформа свелась къ тому, что цензура передана въ въдъніе

министерства внутреннихъ дёль и обнародованъ новый цензурный уставъ 6 апръля 1865 г., составленный подъ сильнымъ вліяніемъ тогдашняго французскаго законодательства о печати. Министерство народнаго просвъщенія, якобы радея о развитіи литературы, сочло несовивстнымъ съ своимъ призваніемъ заниматься цензурой книгь и само предложило передать эту обязанность министерству внутреннихъ дѣлъ, которое по самой природъ своей можеть-де строже и искуснъе выслъживать литературные проступки. "На него (т.-е на министерство внутреннихъ дѣлъ),писаль Головнинь, -- не возложена покровительствовать обязанность литературъ, помогать ей, изыскивать средства къ ея развитію. Оно обязано только наблюдать за ненарушеніемъ закона и способнье министерства просвъщенія оцънивать важность нарушенія, ибо имфеть свъдънія чрезъ высшую полицію о разныхъ неблагонам вренныхъ стремленіяхъ, которыя проявляются въ государствъ другимъ путемъ, и потому въ состояніи судить о томъесть ли связь между ними. Роль министерства внутреннихъ дёлъ въ цензуръ яснъе, опредълительнъе и проще, а потому и самая цёль достижимъе". Интересная аргументація. Другь и покровитель литературы, "изыскивая средства къ ея развитію", передаль ее въ руки принципіальнымъ и завъдомымъ врагамъ. Уставъ 1865 г. офиціально аттестовался, какъ "дарованіе некоторыхъ облегченій и удобствъ отечественной печати". Главное "облетченіе" состояло въ томъ, что въ извъстныхъ случаяхъ печать освобождалась отъ предварительной цензуры и что, въ случав нарушенія законовъ, изданія должны подвергаться судебному преслъдованію; "повременныя же изданія, кром' того, въ случа замъченнаго въ нихъ вреднаго направленія, подлежать и действію административных взысканій", т.-е. предостереженіямь, пріостановкь, закрытію или оштрафованію. (Валуевъ еще въ 1864 г. исхлопоталъ себъ право налагать штрафы на редакторовъ.) При этомъ, необходимымъ дополненіемъ къ цензурному уставу были правила о типографіяхъ, разработанныя такимъ образомъ, что, по справедливому замъчачанію историка цензурныхъ реформъ 1859—1865 гг., М. К. Лемке, "напрасно бы стали предполагать, что въ 1865 г. у насъ была напечатана хоть одна строка безъ цензурнаго просмотра". Валуевъ (министръ внутреннихъ дѣлъ) не замедлиль воспользоваться своимъ правомъ налагать административныя кары, и печать очень скоро убъдилась въ призрачности дарованной ей свободы. Никитенко, продолжавшій близко стоять къ цензуръ, записываеть въ своемъ дневникъ: "Литературу нашу, кажется, ожидаеть лютая судьба. Валуевъ достигь своей цёли: онъ забраль ее въ свои руки и сдълался полнымъ ея властелиномъ. Худшаго господина она не могла получить". Русскій Персиньи ув'тренно стремится къ своей цели. Цензора получають рядъ подробныхъ наставленій, какъ имъ следуеть держаться въ новыхъ обстоятельствахъ. Оказывается, по прежнему безъ всякаго сомнънія они должны считать недозволенными тв произведенія, "которыя направлены: 1) противъ истинъ христіанской візры вообще и ученія и достоинства православной церкви въ особенности; 2) противъ началъ монархической самодержавной власти; 3) противъ общественной коренныхъ началъ гражданской нравственности 4) противъ начала права собственности; 5) къ возбужденію недов'йрія или неуваженія къ правительству и 6) къ возбужденію вражды или ненависти одного сословія къ другому или одной части населенія къ другой". Какъ видимъ, невелико поле, гдѣ литература можеть свободно развернуться, не боясь встретиться съ цензурнымъ и административнымъ veto. Чтобы еще болѣе вооружать цензоровъ на борьбу съ литературой, Валуевъ приказалъ составить для нихъ руководство подъ заглавіемъ "Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за послъднее десятильтіе и отечественной журналистики за 1863 и 1864 годы". Въ составленіи этого оригинальнаго труда приняли участіе гр. П. И. Капнисть, Болеславъ Маркевичь и др., особенно первый. Здъсь, какъ еще и ранве въ запискв Берте и Янкевича отъ 1861 г., съ грустью отмъчался упадокъ идеализма и эстетики, развитіе тенденціозности, подчиненіе литературы, когда-то служившей чистому искусству, "духу въка, по преимуществу реальнаго и матеріальнаго". Естественно, что высшія похвалы достаются на долю такихъ поэтовъ, какъ Феть и Тютчевъ. Такъ какъ нѣкоторыя дѣла

по проступкамъ печати могли сдѣлаться предметомъ судебнаго разбирательства, то Валуевъ добился того, что высочайше было повелѣно чинамъ судебнаго вѣдомства оказывать "надлежащее содѣйствіе" главному управленію по дѣламъ печати.

Конечно, не было недостатка въ диеирамбахъ новому уставу; даже нѣкоторые прогрессивные органы печати удостоили его положительныхъ отзывовъ. Но нельзя не видѣть, что вопросъ о свободѣ слова былъ весьма далекъ отъ разрѣшенія. Слишкомъ очевидно было стремленіе къ обузданію литературы и слишкомъ явно было лицемѣріе министерскаго либерализма.

Н. И. Тургеневъ въ книгв "Чего желать для Россіи" (написанной въ 1864 г. и изданной въ 1868 справедливо доказывалъ, что "идея цензуры неразлучна съ идеею произвола; цензура всегда будеть и останется произволомъ; и что нътъ никакой возможности произволъ превратить въ законъ", т.-е., иначе говоря, невозможно создать такой цензурный уставъ, который заслуживаль бы названія закона. И. С. Аксаковъ, съ своей стороны, предлагалъ единственно цѣлесообразное ръшение вопроса, на который было затрачено столько бюрократическаго творчества. "Прежде всего, —писаль онъ въ своемъ "Днъ" (1862 г.),-необходимымъ кажется намъ постановить твердое правило, которое и внести въ I томъ Св. Зак., разд. I, главу І, слъдующаго содержанія: "Свобода печатнаго слова есть неотъемлемое право каждаго подданнаго Россійской Имперіи, безъ различія званія и состоянія". Преступныя дъйствія въ области публичнаго слова должны, по мнѣнію Аксакова, подлежать юрисдикціи судебныхъ учрежденій съ участіємъ присяжныхъ. Цензура же, въ какомъ бы видѣ она ни предлагалась, "не будучи въ силахъ остановить дѣятельность мысли, сообщаеть ея развитію характеръ раздраженнаго противодѣйствія и вносить въ область печатнаго слова начало лжи и лицемѣрія".

Въ концѣ-концовъ, лишь съ большими оговорками можно утверждать, что въ шестидесятые годы литература пользовалась относительной свободой, и нельзя не присоединиться къ выводу г. Лемке, что серьезный историкъ едва ли можеть "не только включать законъ 6-го апрѣля 1865 г. въ число *великих* реформъ шестидесятыхъ годовъ, но и придавать ему то особенное значеніе, которое по странному недоразумѣнію все еще ему приписывается".

Сановные покровители и "направители" литературы и въ 60-ые годы были тыми же полицейскими надсмотрщиками и непрошенными опекунами, какъ и въ николаевскую эпоху, хотя ихъ опека нерѣдко облекалась въ мягкую и даже, повидимому, либеральную форму. Свою дъйствительную силу литература шестидесятыхъ годовъ, какъ и всегда, почерпала изъ того же источника народной энергіи, который опредвлиль собою все идейное содержаніе эпохи.

II.

## Первые шаги литературы въ новомъ періодь.

Война далеко еще не успъла закончиться, какъ уже начали обнаруживаться первые признаки колебанія правительственной системы и стали слышаться первые голоса, призывавшіе къ обновленію русской жизни. Даже Погодинъ проникается гражданскимъ мужествомъ и пишеть свои политическія письма, критикуя и внѣшнюю и внутреннюю политику Николая I, "всю систему, систему бумажнаго дёлопроизводства, систему взаимнаго обмана и общаго молчанія, систему тьмы, зла и разврата въ личинъ подчиненности и законнаго порядка". Угрожая возможностью народной революціи, Погодинъ обращался къ царю съ полезнымь сов'ятомъ: "Разсий лучами милости и благости эту непроницаемую атмосферу страха, скопившую-

ся въ продолженіе столькихъ лѣть. Войди въ соприкосновеніе съ народомъ. Призови на работу всѣ таланты—мало ли ихъ на святой Руси?.. Освободи отъ излишнихъ стѣсненій печать, въ которой не позволяется теперь употреблять даже выраженіе общаго блага. Не книги опасны, а событія".

Послѣднія слова были особенно справедливы. Именно, событія заставили новое правительство подумать объ исправленіи того зла, которое причинилъ Россіи тридцатилѣтній режимъ Николая І. Потухли перуны въ грозныхъ дланяхъ, и что-то похожее на раскаяніе и смиреніе передъ другой, высшей правдой послышалось въ рѣчахъ властителей русскаго государства. "Хорошо, что мы заключили миръ,—говорилъ го-

сударю кн. М. Д. Горчаковъ, -- дальше воевать мы были не въ силахъ. Миръ дасть намъ возможность заняться внутренними дълами, и этимъ воспользоваться. Первое должно дъло-нужно освободить крестьянъ, потому что здёсь узель всякихъ золъ". Неръшительно, съ большими колебаніями, но все же правительство Александра II вступило, наконецъ, на путь реформъ.

Общество съ полнымъ единодушіемъ сділало надлежащій выводъ изъ историческаго урока: "мы сдались не передъ внѣшними силами западнаго союза, а передъ нашимъ внутреннимъ безсиліемъ", выразился Ю. О. Самаринъ. Севастополь должень быль пасть, убъжденно говорилъ И. С. Аксаковъ, "чтобы явилось въ немъ дѣло Божіе, т.-е. обличение всей гнили правительственной системы, всъхъ послъдствій удушающаго принципа". Такія рѣчи слышались отовсюду. Прозрѣль и средній россійскій обыватель, увидъвши всъ изъяны государственнаго зданія, которое еще такъ недавно казалось прочнымъ и цѣннымъ. Мысль о необходимости реформъ стала всеобщей. Каждая, даже скромная мъра правительства, если только она носила либеральный характеръ, встръчалась радостными надеждами и довърчивымъ отношеніемъ къ "видамъ правительства".

Представители прогрессивныхъ теченій всёхъоттенковъ готовы были сплотиться ради общаго дёла и помогать правительству. Кавелинъ доказывалъ Погодину въ письмъ отъ 3 ноября 1855 г., что "всѣмъ честнымъ и благомыслящимъ людямъ въ Россіи слѣдуеть отодвинуть на второй планъ взаимныя разногласія въ образъ мыслей и поставить на первомъ планъ "единство, довъріе взаимное, соглашеніе хоть въ томъ, въ чемъ согласиться можно, а такихъ пунктовъ гораздо больше, чъмъ кажется съ перваго взгляда". Чернышевскій спѣшить протянуть руку славянофиламъ, сотрудникамъ "Русской Беседы", въ убъжденіи, что всв образованные русскіе люди хотять одного и того же. "Согласіе въ сущности такъ сильно, писалъ онъ,--что споръ возможенъ только объ отвлеченныхъ и потому туманныхъ вопросахъ. Какъ скоро рѣчь переносится на твердую почву дъйствительности, касается чего-нибудь практическаго въ наукъ или жизни, коренному разногласію нѣтъ мѣста". Вмѣстѣ съ тѣмъ Чернышевскій сочувственно относится и къ "Русскому Въстнику" Каткова и къ "Библіотек' для чтенія Дружинина. Съ своей стороны Аксаковъ считалъ возможнымъ сотрудничать въ журналъ Каткова, а Погодинъ хотълъ поручить редактированіе "Москвитянина" Е. Ө. Коршу, другу Грановскаго.

Бодрое, жизнедъятельное настроеніе охватило лучшую часть русобщества, которая передъ тымь "съ туманнымъ днемъ, съ погодой сърой въ согласный ладъ жила душой", по выраженію И. С. Аксакова. Теперь, въ 1858 г., тотъ же поэть привътствуеть зарю, готовую прогнать тынь долгой ночи.

Новой жизни трепетъ слышенъ.

На душъ свътло и ясно.

"Мы долго лежали повергнуты въ прахъ, не мысля, не видя, не слыша; казалось, мы заживо тлемъ въ гробахъ; забита желѣзная крыша", писалъ въ 1857 г. другой поэтъ, А. М. Жемчужниковъ:

Но вспыхнувшій світочь вдругь вышель изътьмы,

Нежданная рѣчь прозвучала,— И всѣ, встрепенувшись, воспрянули мы, Почуявъ благое начало.

Валабинъ, русскій посоль въ Вѣнъ, въ письмъ къ Киселеву отъ 5 іюня 1858 г. удивляется тымь успыхамъ, какіе сділало наше общественное мнѣніе за послѣдніе два года: "со всвхъ сторонъ идеи и свътлые взгляды вытёсняють мало-помалу старую рутину". Проходить еще два года, и "Съверная Пчела" (1860 г., № 1) говорить о явныхъ признакахъ духовнаго перерожденія провинціи: въ самыхъ глухихъ городахъ заводятся публичныя библіотеки, десятками выписываются журналы и газеты; "вездв и повсюду люди развивались, созрѣвали, выходили на свътлую дорогу просвъщенія изъ темныхъ норъ апатіи и невъжества". Это перерождение не было особенно глубокимъ, но все оставляло впечатленіе необычайнаго возбужденія мысли, лихорадочнаго напряженія общественныхъ силъ. "Русь! была ты тогда хороша!" вспоминалъ это время Некрасовъ:

Какъ невольникъ, покинувъ тюрьму, Разгибается, вольно вздыхаетъ, И, не вѣря себѣ самому, Богатырскую мощь ощущаетъ, Ты казалась сильна, молода, Къ Правдѣ, къ Свѣту, къ Свободѣ стремилась.

Хотѣлось поскорѣе покончить съ своимъ прошлымъ, покаяться въ старыхъ грѣхахъ и начать новую жизнь.

Въ прегръшеніяхъ тяжкихъ тогда, Какъ блудница, ты громко винилась.

Этоть покаянный порывь сь необычайной яркостью выразился въ обличительных мотивах нашей журналистики и художественной литературы.

Видя главное зло въ повсемъстномъ господствъ лжи, Кошелевъ самъ принимается за обличение лжи помѣщичьей (т.-е. крѣпостного права) и побуждаеть Хомякова писать о лжи церковной, Самарина—о лжи правительственной, Кирфевскаго—о лжи общественной и частной. Н. И. Пироговъ въ своихъ "Вопросахъ жизни" ("Морской Сборникъ", іюль 1856 г.) выступаеть грознымь карателемъ лжи, на которой держится вся наша цивилизація, только по имени христіанская, а по своимъ проявленіямъ истинно языческая. Противъ лжи русской жизни воздвигаютъ настояющій крестовый походъ. Въ дъло пущены всъ средства, какими только располагаеть литература.

Во множествъ появляются сатирическіе журналы и листки ("Искра", "Арлекинъ", "Гудокъ", "Развлеченіе", "Зритель", "Заноза", "Оса" и т. п.). Самъ Добролюбовъ береть въруки "Свистокъ", чтобы освистывать смъщныя и регрессивныя явленія жизни. Его "Свистокъ" и "Искра" В. С. Курочкина и Н. А. Степанова пріобрътають серьезное общественное значеніе. "Искра сдълалась грозою для всъхъ, у кого была нечиста совъсть", свидътельствуеть А. М. Скабичевскій, и его слова подтверждають Елисъевъ и Михайловскій.

Лирики преисполнились гражданскаго жара и одинъ передъ другимъ спѣшать бичевать пороки и злоупотребленія. По большей части, какъ

у Бенедиктова и Розенгейма, это дѣлалось банально и реторично, но съ немалымъ усердіемъ и готовностью напомнить о "чести, законѣ", объ "общей пользѣ" \*).

"Крикнемъ на всю Русь, что пришла пора вырвать эло съ корнями!" восклицалъ Надимовъ, герой комедіи гр. В. А. Соллогуба "Чиновникъ" (1856), и тымъ выразилъ основную тенденцію всѣхъ обличительныхъ драмь первой половины шестидесятыхъ годовъ. Блестящій разборъ этой пьесы, сдѣланный Н. Ф. Павловымъ (въ "Русскомъ Въстникъ", 1857 г.), не помъщалъ ея шумному успъху и появленію ряда аналогичныхъ пьесъ. ("Уголовное дѣло" 1858 г., "Бъдный чиновникъ" Н. С. Дьяконова, 1858 г., и др.). Изъ нихъ выдѣлилась комедія Н. М. Львова "Свъть не безъ добрыхъ людей" (1858 г.), гдѣ фигурируеть абсолютно честный становой. Отдавая должное серьезности тона, честности и добросов встности автора, Анненковъ, посвятившій комедіи обширную статью, долженъ былъ, однако, признать, что произведение Львова "не можеть выдержать не только эстетической критики, но и простой повърки собственныхъ своихъ положеній".

Къ тому же циклу обличительныхъ пьесъ относится несравненно болѣе ихъ художественная комедія Островскаго "Доходное мѣсто" (1856 г., напечатана въ № 1 "Русской Бесѣды" за 1857 г.). Поставлен-

ная на сценъ лишь въ сент. 1863 г., комедія Островскаго, по свид'ятельству М. И. Писарева, въ теченіе многихъ лътъ не сходила съ репертуара и всюду дълала полные сборы, вызывая самыя восторженныя оваціи". Читатели и зрители радовались паденію Вышневскаго, видя въ этомъ бюрократичекрушеніе старыхъ скихъ порядковъ, восторженно вслушивались въ горячія річи Жадова, раздёляя его надежду, что въ юношахъ воспитывается чувство справедливости и долга, что растеть общественное мнъніе и недалекъ моменть, когда взяточникъ будеть болъе бояться суда общественнаго, чѣмъ уголовнаго.

Глубокое и серьезное впечатлъніе произвели "Губернскіе очерки" М. Е. Салтыкова-Щедрина (1857 г.), написанные на основаніи наблюденій въ Крутогорскъ (Вяткъ). Читатели и критика въ лицъ Чернышевскаго, Добролюбова, Анненкова, К. Аксакова горячо встрѣтили новаго сатирика, привътствуя его "законное негодованіе" на "общественныя искаженія", его "очень живую и очень важную правду. "Эта благородная и превосходная книга, — патетически говориль Чернышевскій, принадлежить къ числу историческихъ фактовъ русской жизни. "Губернскими очерками" гордится и долго будеть гордиться наша литература". Записки "отставного надворнаго совътника Шедрина" создали особый жанръ въ тогдашней литературѣ, "дъловую беллетристику", по выраженію Анненкова, и "разсказы въ щедринскомъ родъ", (таковы, напр., повъсть "Червячки"—С. От. 1857 г. или романъ "Откупное дъло" —

<sup>\*)</sup> Справедливость, впрочемъ, требуетъ отмѣтить, что сборникъ Розенгейма "Русскія элегін" (1858) могъ появиться лишь въ сильно оскопленномъ видѣ (между прочимъ, при участіи цензора И. А. Гончарова).

Совр. 1858 г.), по словамъ Добролюбова, прежде всего прочитывались въ журналахъ. Педагогъ и литературный критикъ, П. Е. Басистовъ, такъ былъ увлеченъ общими восторгами, что въ одной изъ своихъ статей ("С.-Петербургскія Вѣдомости", 1857 г., № 187) провозгласиль, что въ нашей литературъ "кончился (или, можеть быть, прервался на время), т. н. гоголевскій періодъ, и она вступила въ новый періодъ своего развитія, который по справедливости слъдуетъ назвать щедринскимъ". Какъ ни преувеличены подобные отзывы, но "Губернскіе очерки", несомнѣнно, были прекраснымъ началомъ сатирической дъятельности Салтыкова и какъ нельзя болье отвычали потребностямъ момента, когда, по выражеженію Добролюбова, "поэты и прозаики, ученые и дилетанты, теоретики и практики—вей бросались самоотверженно въ мрачное болото невъжества и злоупотребленій съ пламенникомъ обличеній". Объектомъ этихъ обличеній на первыхъ порахъ было чиновничество, бюрократическій строй, въ которомъ естественно видъли главнаго виновника всёхъ пережитыхъ бёдствій.

Одновременно съ сатириками, наши художники слова спѣшать подвести *итоги* отходящему въ вѣчность крѣпостному періоду русской жизни.

Благодушный славянофиль С. Т. Аксаков издаеть свою "Семейную хронику" (1856 г.) и "Дѣтскіе годы Багрова внука" (1858 г.). Съ теплой симпатіей повѣствоваль юный старець о томъ, какъ текла помѣщичья жизнь, жизнь близкихъ ему людей и его собственная. Дорогой ему міръ

Багровыхь онъ озариль лучаминъжной поэзіи. Но эта любовная и яркая летопись барскаго житья-бытья наводила современниковъ на мысли далеко не идиллическаго свойства. Освътивъ "деревенскую жизнь помъщика въ старые годы", на основаніи матеріаловъ Аксакова, Добролюбовъ предается грустному раздумью, "при воспоминаніи о давно минувшихъ несправедливостяхъ и насиліяхъ", и находить лишь одну утвшительную сторону въ картинв, нарисованной Аксаковымъ: видъ добраго, свѣжаго крестьянскаго населенія, твердо переносящаго всѣ испытанія, безъ отчаяннаго унынія, но съ постоянной надеждой на милость Божію и царскую. Много силь должно таиться въ томъ народъ, который не опустился нравственно среди такой жизни, какую онъ велъ много леть, работая на Багровыхъ, Куролесовыхъ, Д\*\* н т. п. ". Критикъ стыдить пом'вщиковъ прим'вромъ крестьянъ и внушаеть имъ сознаніе, "что жизнъ тунеядца презрѣнна и что только трудъ даеть право на наслаждение жизнью". Сердце Добролюбова трепетно бъется при мысли, что "грядущія покольнія ожидаеть не принужденный трудъ безъ вознагражденія, а свободная, живая дѣятельность, полная радостныхъ надеждъ на собрание плодовъ, на неотъемлемую, собственную жатву того, что посвяно. Скорве же прочь всф остатки отжившихъ свое время предразсудковъ!" (1858 г.).

Съ этою мыслью И. А. Гончаровъ писалъ свой романъ "Обломовъ" (1858 г.). По сущности концепціи, онъ представляеть, какъ бы продолженіе перваго романа Гончаро-

ва-"Обыкновенная исторія". Романисть даль такой сгущенный образъ обломовскаго прозябанія, что фигура этого живого мертвеца привела въ неподдъльный ужасъ современное общество. Каждый со смѣшаннымъ чувствомъ стыда и страха оглядывался на себя, боясь увидеть на себъ хотя бы рукавъ обломовскаго халата. Во вдохновенной стать Добролюбовъ разъяснялъ читателямъ весь соціальный смысль "Обломова" и даль широкое психологическое и бытовое истолкование этому "коренному, народному нашему типу". Гончаровъ, писалъ онъ, создалъ "живой, современный русскій типъ, отчеканенный съ безпощадной строгостью и правильностью"; ясно и твердо сказалъ онъ новое слово нашего общественнаго развитія: это слово-обломовщина; "оно служить ключомъ къ разгадкѣ многихъ явленій русской жизни". Въ типъ Обломова сконцентрированы всй черты его многочисленныхъ предшественниковъ — Онъгиныхъ, Печориныхъ, Подколесиныхъ, Тентетниковыхъ и т. д. Художникъ произнесъ свой судъ надъ дворянской интеллигенціей, надъ старымъ крѣпостнымъ бытомъ, и современники охотно повторяли слова Штольца: "Прощай, старая Обломовка! Ты отжила свой въкъ!". Каждый охотно върилъ Добролюбову, что "чувствуется вѣяніе новой жизни", что "уже настало или настаеть неотлагательно время работы общественной". Романъ Гон чарова такъ мътко клеймилъ "лънь и апатію во всей ея широть и закоренѣлости", что и Добролюбовъ и самъ авторъ внослъдствіи склонны были видъть въ обломовщинъ

"стихійную русскую черту". И теперь еще неръдко говорять о національномъ значеніи типа Обломова, видять въ обломовщинъ ности "русскаго національнаго уклада" (проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій). Подобное толкованіе въ свое время было понятно, какъ результать публицистического самобичеванія, но теперь труднопризнать его твердо обоснованнымъ, если научно говорить о свойствахърусской національности. По крайней мъръ, до сихъ поръ этого еще не было сдълано, и намъ кажется, вполнъ справедливымъ отказать дворянину Ильв Ильичу Обломову въ правъ быть представителемъ всего русскаго народа. Довольно сохранить за нимъ исторически-бытовое значеніе, которое и безъ того огромно: крупный художникъ воплотилъ въ немъ родовыя черты дворянского класса дореформенной эпохи, и этоть, какъ изъ бронзы отлитый образъ, поставилъ на рубежѣ старой и новой Россіи. Въ Обломовъ ярче всего изображена его связь съ пом'вщичьей средой, но авторъ не забылъ приписать евоему герою и накоторыя черты русскаго интеллигента сороковыхъ годовъ съ неизбъжной романтической и идеалистической закваской.

Та же сторона умирающей жизни, но гораздо тоньше воспроизведена другимъ писателемъ изъ "плеяды сороковыхъ годовъ"—И. С. Тургеневымъ. Близко зная среду московскихъ идеалистовъ 30—40-хъ годовъ, Тургеневъ беретъ матеріалъ для своего романа "Рудинт" (1855 г.) изъ жизни Бакунина, Бѣлинскаго, Станкевича и подобныхъ представителей нашихъ философскихъ круж-

ковъ николаевской эпохи. Распредъливъ ихъ черты между Покорскимъ, Лежневымъ и Рудинымъ, авторъ ставить последняго въ центръ всего дъйствія. Подобно своему прототипу Бакунину, Рудинъ-философская голова; онъ весь ушелъ въ сферу философскихъ обобщеній, поэтическихъ образовъ, красивыхъ словъ. Упиваясь "музыкой красноръчія" и заражая идеализмомъ юныя сердца Басистова и Наташи, самъ онь, въ качествъ типичнаго представителя своего покольнія, остается неудачникомъ, "безпріютнымъ скитальцемъ", красиво, но случайно погибающимъ на чужбинѣ, на парижскихъ баррикадахъ въ 1848 г. Автору болве чвмъ понятно настроеніе Рудиныхъ, этихъ лишнихъ людей, не приспособленных в къжизни, не внающихъ Россіи. Онъ видитъ ихъ слабости и порою иронизируеть надъ своимъ героемъ. Но ему не по силамъ роль прокурора. Устами Лежнева и оть себя онъ трогательно рисуеть идеалистическое настроеніе московскихъ кружковъ и подъ конецъ окружаеть личность Рудина такимъ ореоломъ симпатіи, что читатель проникается не только жалостью, но и уваженіемъ къ тому, кто "маялся много", кто "скитался не однимъ теломъ, — душой скитался". Въ "Рудинъ" Тургеневъ въ значительной степени хоронилъ свое, дорогое ему прошлое, и оттого его кисть дрожала и на глаза набъгала слеза сочувствія, когда онъ подводилъ итогъ рудинству нашей интеллигенціи. Существенно иначе отнесся къ тому же типу Некрасовъ. Въ жизни Некрасова не было полосы беззавѣтнаго идеализма. Не-

смотря на свое дворянское происхожденіе, въ молодости онъ хорошо познакомился съ голодомъ и страданіями б'єдняка, попавшаго въ негостепріимную столицу и принужденнаго ютиться въ "углахъ". Естественный въ юношъ романтизмъ ежеминутно подвергался тяжкимъ испытаніямъ, и Некрасовъ сознательно убиваль въ себъ идеализмъ, "стараясь развить въ себѣ практическую смътку", по его собственнымъ словамъ. По своему настроенію, Некрасовъ гораздо ближе стояль къ плебеямъ - разночинцамъ, чвмъ къ своему брату-дворянину. Идеалисты, которые ровно ничего не смыслили въ жизни, сердили его. Такъ онъ велъ себя и въ качествъ издателя "Современника". Познакомившись съ рукописью "Рудина", Некрасовъ, какъ бы въ отвътъ Тургеневу, пишетъ свою поэму "Саша" (1855 г.). Его Агаринъ-тотъ же Рудинъ, но значительно болѣе мелкаго калибра. Поэть намфренно даеть ему почти комическую наружность.

Въ порнетку глядълъ, Мало волосъ на макушкъ имълъ.

Тогда какъ у Тургенева Рудинъ красивъ, какъ путешествующій принцъ, эффектенъ въ своей изящной позъувлекательнаго оратора. Нисколько не щадя слабостей Агарина, Некрасовъ высмъиваетъ тщеславіе и самомнъніе, фразерство и холодность "современнаго героя", который

Книги читаетъ, да по свъту рыщетъ— Дъла себъ исполинскаго ищетъ, Благо наслъдье богатыхъ отцовъ Освободило отъ малыхъ трудовъ, Благо, идти по дорогъ избитой Лънь помъшала да разумъ развитый. Не вдаваясь въ тонкости психологіи лишнихъ людей, а подчеркивая то, что лежить на поверхности, Некрасовъ судить, какъ свидѣтель со стороны, безучастно и сурово. Онъ не допускаетъ у Агарина никакихъ убѣжденій, никакихъ устойчивыхъ стремленій.

Что ему книга послѣдняя скажетъ, То на душѣ его сверху и ляжетъ: Вѣрить, не вѣрить—ему все равно, Лишь бы доказано было умно!

И только въ концѣ поэмы, какъ бы по долгу безпристрастія, онъ прибавилъ, что съетъ Агаринъ всетаки доброе свмя и что на доброй почвѣ "пышнымъ плодомъ отродится оно". Въ другихъ своихъ произведеніяхъ Некрасовъ бываль менье строгъ къ лишнимъ людямъ, къ тому "чистоплотному либералу", который "рукъ въ грязи житейской не маралъ" ("онъ для того былъ слишкомъ идеаленъ"). Въ "Медвѣжьей охотъ" (1867 г.) Некрасовъ заставляеть Мишу правдиво и сочувственно рисовать портреть "обаятельнаго діалектика".

Ты стоялъ передъ отчизною, Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ, Воплощенной укоризною, Либералъ-идеалистъ.

Молодое племя подчасъ склонно клеймить "героевъ слова" предателями.

Но я ему сказаль бы: не забудь, Кто выдержаль то время роковое, Есть отъ чего тому и отдохнуть.

Эти справедливыя слова скоръе подсказаны Некрасову чувствомъ безпристрастнаго историка, чъмъ продиктованы той непосредственной симпатіей, какую питалъ къ Рудинымъ Тургеневъ.

Типичное столкновеніе двухъ настроеній произошло далье, по поводу повъсти Тургенева "Ася" (1858 г.). Чернышевскій ("Русскій человъкъна rendez-vous", 1858 г.) ставить героя повъсти по его чувствамъ, стремленіямъ и поступкамъ рядомъ съ Рудинымъ, Агаринымъ и Бельтовымъ и заразъ предъявляеть къ нимъ тяжелое обвинение въ томъ, что жизнь ихъ слишкомъ мелка и бездушна, что они неспособны на "широкую рѣшимость и благородный рискъ". Наши "лучше люди" бойки только на словахъ, а когда имь предложать действовать, "одна половина храбръйшихъ героевъ падаеть въ обморокъ, другіе начинають очень грубо упрекать васъ за то, что вы поставили ихъ въ неловкое положение, начинають говорить,... что вообще, развъ можно въ самомъ дълъ хлопотать обо всемъ, о чемъ говорится отъ нечего дълать". Между тъмъ, по мнънію критика, жизнь теряеть свой смысль, если человъку чужды "мысли объ общественныхъ дълахъ", "идеи и побужденія, им'вющія предметомъ общую пользу".

Нападки Чернышевскаго были такъ сильны и мѣтки, что Анненковъ, человѣкъ одного поколѣнія съ Тургеневымъ, счелъ нужнымъ заступиться за "литературный типъ слабаго человѣка" (какъ и озаглавлена его статья 1858 г.). Анненковъ согласенъ съ отрицательнымъ отношеніемъ Чернышевскаго къ слабымъ людямъ, но, утверждаетъ онъ, "покамѣстъ" такой характеръ есть единственный нравственный типъ какъ въ современной намъ жизни, такъ и въ отраженіи ея—текущей лите-

ратуръ. Свое объяснение и оправданіе слабый человѣкъ находить въ историческихъ условіяхъ русской жизни. Все же они-лучшіе люди своего круга. Первообразомъ "слабаго" характера были у насъ ть, кто умъль вносить съ собой "жизнь мысли", съять "въ душахъ съмя русскаго образованія", создавать вокругь себя "цълительную атмосферу, освъжавшую всякаго, кто подходиль къ нимъ". Жизнь иногда накладываеть на этоть типъ "черты загрубвнія и паденія". Таковъ и герой тургеневской повъсти. Но не въ немъ дѣло. Нельзя же изъ-за него не видъть другихъ, у которыхъ "есть доля стойкости, упорства и рѣшимости въ способъ относиться къ некоторымъ важнейшимъ вопросамъ и нъкоторымъ нравственнымъ положеніямъ". Если исключить ихъ, то въ нашемъ обществъ окажется или—"совершенная нравственная пустота", или характеры "цъльные", но такіе, съ которыми не хотълость бы и встръчаться, въ родъ самодуровъ Островскаго, чиновниковъ Щедрина, помъщиковъ Аксакова и Тургенева. Въ концъ концовъ, наше будущее лежить все въ томъ же "слабомъ человъкъ и въ томъ классъ, къ которому онъ принадлежить. "Красноръчивыя слова упрека и поученія", дъйствительно, заслужены слабымъ человѣкомъ. Ему, безъ сомнѣнія, нужно еще поработать надъ собой, но не такъ уже много. Едва ли намъ предвидится серьезная надобность въ какихъ-либо исключительныхъ по силъ личностяхъ: "Въ гвойствахъ нашего характера и складъ нашей жизни нъть ничего

похожаго на пероический элементь. Задачи, которыя предстоить разрышить современности, кажется намъ, вев такого свойства, что могуть быть хорошо разрѣшены однимъ честнымъ, постояннымъ, упорнымъ трудомъ сообща и нисколько не нуждаются въ появленіи чрезвычайныхъ, исключительныхъ огромныхъ личностей, такъ высоко ценимыхъ Западной Европой, гдѣ на нихъ возлагають и всё надежды общества". Съ насъдостаточно обыкновенныхъ человъческихъ способностей. Онъ найдутся въ описываемомъ "классъ людей": "ему именно суждено привести къ концу силою мысли, соображенія и изысканій труднъйшія изъ задачь современости". Отрицать ихъ-значить не понимать, гдъ враги и друзья, не понимать, "гдъ скрывается истинное верно многихъ событій настоящаго и многихъ явленій будущаго". Словомъ, "кругъ такъ называемыхъ слабых характеровъ есть историческій матеріаль, изъ котораго творится самая жизнь современности. Онъ уже образовалъ какъ лучшихъ писателей нашихъ, такъ и лучшихъ гражданскихъ дъятелей, и онъ же въ будущемъ дасть основу для всего дъльнаго, полезнаго и благороднаго".

Съ свойственной ему корректностью, но тъмъ не менъе весьма ръшительно Анненковъ, какъ видимъ, возсталъ на защиту дворянской интеллигенціи отъ нападокъ Чернышевскаго. Трудно представить себъ въ этомъ вопросъ болье противоположныя точки зрънія. Чернышевскій для новаго и большого дъла жизни ждалъ новыхъ, сильныхъ

людей, а Анненковъ не видѣлъ нужды въ гражданскомъ героизмѣ и всѣ свои надежды основывалъ на вѣрѣ въ нравственныя силы того же круга людей, откуда до сихъ поръвыходили русскіе писатели и общественные дѣятели.

Пока Анненковъ писалъ статью въ защиту "слабаго человъка", Тургеневъ готовиль ему новое затрудненіе: въ 1859 г. выходить "Дворянское инъздо", гдф въ художественныхъ образахъ представлена вся внутренняя исторія нашего дворянства. Передъ нами и жестокій самодурь, Андрей Лаврецкій, и Петръ Андреевичъ, "простой, степной баринъ, довольно взбалмошный, крикунъ и копотунъ, грубый, но не злой, хлѣбосолъ и псовый охотникъ"; далъе Иванъ Петровичь, типъ русскаго вольнодумца, бывшаго послъдовательно вольтерьянцемъ и англоманомъ-конститупіоналистомъ, но всегда пренебрежительно относившагося къ родинъ и позорно опустившагося послѣ 1825 г. Эту цѣпь дворянскихъ типовъ замыкаеть собою Өедоръ Ивановичъ Лаврецкій. Какъ нравственная личность, онъ неизмфримо выше своихъ предковъ. Онъблагородный идеалисть въ духф тридцатыхъ годовъ, какъ его товарищъ Михалевичъ; онъ искренно и честно относится къ жизни. Сознавая, какъ много чужеяднаго во всемъ складъ дворянской культуры, Тургеневъ вливаеть въ жилы Лаврецкаго часть плебейской крови, заставляеть его быть славянофиломъ и помогаеть ему одержать побъду надъ своимъ, впрочемъ, весьма слабымъ соперникомъ, западникомъ

Паншинымъ. Съ нескрываемымъ сочувствіемъ рисуеть авторъ фигуру Өедөра Лаврецкаго, какъ бы приглашая читателя вмѣстѣ съ Лаврецкимъ преклониться предъ "народной правдой" и воздержаться оть самонадъянной ломки жизни. Славянофильство Лаврецкаго, какъ это прекрасно освътилъ проф. Д. Н. Овсянико - Куликовскій, какъ изъ факта личнаго сближенія Тургенева съ Аксаковымъ, такъ и изъ того наблюденія, что къ концу пятидесятыхъ годовъ, когда Герценъ уже эмигрироваль, а Бълинскій и Грановскій умерли, старое западничество разлагалось, чтобы уступить свое мъсто новымъ теченіямъ болве демократического характера. Но и славянофильство мало помогло Лаврецкому. Сколько задушевности и теплоты ни влагалъ авторъ въ обрисовку его портрета, романъ все же оставляеть насъ подъ впечатлъніемъ, что не Лаврецкимъ суждено было разрѣшить проблему тогдашней жизни. Оедоръ Лаврецкій, повидимому, серьезно занять своимъ самообразованіемъ; живя за границей, онъ рвется въ Россію, чтобы "приняться за дѣло". "Трудно сказать, — спъшить прибавить безпристрастный авторъ, -- ясно ли онъ сознавалъ, въ чемъ собственно состояло это дъло", и мы на этоть вопросъ скорже склонны давать отрицательный отвёть. Какъ Рудинъ, онъ не зналъ Россіи и не былъ подготовленъ къ опредъленной дъятельности. Баричъ, "прекрасная душа" (schöne Seele), онъ жиль болъе всего чувствомъ. Неудачи на этомъ пути подрывали его нравственныя силы, развивали въ немъ

скептицизмъ и равнодушіе. "На женскую любовь ушли мои лучшіе годы", сознается Лаврецкій и нам'вревается вытрезвить себя въ глуши деревни, чтобы потомъ приняться за работу-"пахать землю" и при томъ, какъ можно лучше. Но дъло не налаживалось. Упреки восторженнаго Михалевича мало помогли "байбаку", а новая неудача въ любви надолго обезсилила Лаврецкаго. Понадобилось восемь льть, чтобы въ его душѣ совершился окончательный переломъ: "онъ дѣйствительно пересталъ думать о собственномъ счастът, о своекорыстныхъ цъляхъ. Онъ утихъ и-къ чему таить правду?—постарыть не однимъ лицомъ и теломъ, постарелъ душою". Теперь онъ сдълался хоропимъ хозяиномъ и, "насколько могъ, обезпечиль и упрочиль быть своихъ крестьянъ". Но все же передъ нами уже инвалидъ жизни, грустно непзбъжнаго конца. ожидающій "Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь"! восклицаеть онъ самъ и всѣ свои надежды переносить на молодое покольніе, которому "надобно дѣло дѣлать, работать".

Мягкимъ, трепещущимъ свѣтомъ озарилъ Тургеневъ образъ послѣдняго изъ могиканъ, послѣдняго представителя стараго періода въ жизни "дворянскихъ гнѣздъ". Его романъ—тихая элегія, заунывные звуки вечерняго колокола, за которыми уже слышатся веселыя трели утреннихъ колоколовъ. "Избранный и непревосходимый лѣтописецъ безвыходныхъ положеній", Тургеневъ, писалъ Анненковъ, исчерпалъ этотъ мотивъ въ "Дворянскомъ гнѣздѣ"

и показаль "необходимость обновленія, упрощенія и освѣженія" дворянскаго круга да и всѣхъ другихъ классовъ общества. "Обломовъ" и "Дворянское гнѣздо"—драгоцѣнныя урны, въ которыхъ заключены остатки недавняго прошлаго и которыя съ печальной торжественностью поставлены на распутьѣ нашихъ историческихъ дорогъ. Вокругъ нихъ уже шумитъ молодое поколѣніе, новые люди.

Кто же эти новые люди? Откуда придуть они?

Подводя художественные итоги старому, Гончаровъ и Тургеневъ неизбѣжно думали и о новомъ.

Въ противовъсъ Ильъ Ильичу Обломову, Гончаровъ создалъ положительнаго героя, удовлетворяющаго идеаламъ автора. Штольцъвоплощеніе движенія и труда, какъ Обломовъ-воплощение покоя и бездъятельности. По характеристикъ самого автора, Штольцъ "весь составленъ изъ костей, мускуловъ и нервовъ, какъ кровная англійская лошадь... Какъ въ организмѣ нѣтъ у него ничего лишняго, такъ и въ нравственных отправленіях своей жизни онъ искалъ равнов сія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа". Онъ искусно управляль своей матеріальной и духовной жизнью, во всёхъ смыслахъ жилъ по бюджету. Умъренный раціоналисть, онь не даваль воли своему воображенію, онъ внимательно контролировалъ движеніе своего сердца, и "среди увлеченія онъ чувствовалъ землю подъ ногой". Все было продумано, разсчитано, все было въ мъру. "Простой, т.-е. прямой, настоящій взглядъ

жизнь-воть что было его постоянною задачею". Этоть "настоящій взглядъ на жизнь" прежде всего предполагаеть идею труда. Штольцъ ведеть широкія и выгодныя предпріятія, но не изъ-за денегь хлопочеть онъ: онъ трудится, по его словамъ, "для самаго труда, больше ни для чего. Трудъ-образъ, содержаніе, стихія и цёль жизни, по крайней мъръ, моей". Какъ ранъе, въ "Обыкновенной исторіи", такъ и теперь Гончаровъ рисуеть все тоть же идеаль общественнаго двятеля: Штольцъ-умфренный либераль и представитель грядущаго капитализма. Онъ убъждаеть Обломова, что не слъдуеть стъснять свободы передвиженія крѣпостныхъ: пусть живуть, гдв имъ выгоднве, тогда и помъщику будеть выгоднъе. Онъ ожидаеть благихъ послъдствій для Обломовки оть устройства пристани, шоссе и вообще отъ оживленія края въ торговопромышленномъ отношеніи и рекомендуеть другу, для предотвращенія деморализующаго вліянія города на народъ, завести школы, въ которыхъ мужиковъ учили бы тому, какъ лучше пахать. Въ концъ романа Штольцъ патетически привътствуетъ "зарю нового счастья", "лучи солнца". Года черезъ четыре, пророчествуетъ онъ, Обломовка будеть станціей дороги, обломовскіе мужики пойдуть работать насыпь, а потомъ по чугункъ покатится обломовскій хлібь къ пристани. "А тамъ... школы, грамота, а дальше... Штольцъ не договариваеть: передъ его умственнымъ взоромъ открывается ослѣпительная перспектива общественнаго прогресса. Тогда онъ вмъстъ съ

сыномъ Обломова, Андреемъ, будеть приводить въ дъло юношескія мечты. Мы не знаемъ, каковы были эти мечты, но намъ ясно, въ какихъ контурахъ рисуется будущее Россіи Штольцу и, слѣдовательно, Гончарову. Россію ожидаеть быстрый матеріальный рость, и экономическая жизнь потребуеть просвъщенныхъ и энергичныхъ дъятелей-Штольцевъ. Пока этого новаго человъка авторъ нашелъ лишь среди обрусвышихъ нвицевъ, но рядомъ съ нимъ пойдетъ и молодой Обломовъ, человъкъ полудворянскаго происхожденія. Русь просыпается. Воть "глаза очнулись оть дремоты, послышались бойкіе широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами!"

Въ художественномъ отношении Штольцъ, по признанію автора, слабъ и блъденъ; онъ похожъ на манекенъ, изъ котораго "слишкомъ голо выглядываеть идея". Положительный типъ удался, какъ и вообще онъ удается ръдко. Но за Гончаровымъ остается заслуга върнаго пониманія экономическихъ условій грядущей эпохи. Кромѣ Штольцевъ, онъ не сумѣлъ замътить другихъ носителей новаго, но въ Штольцъ все же воплотилъ одну изъ важныхъ сторонъ эпохи перелома, которую онъ зарегистрировалъ еще въ романъ "Обыкновенная исторія".

Гончаровъ, котораго ошибочно считають объективнымъ художни-комъ-бытописателемъ, весь на сторонѣ Штольцевъ. Въ немъ воплотился его личный и общественный идеалъ: его уравновѣшенность, его

трезвая практичность, его просв'ьщенный, но ум'ренный либерализмъ. Даже и поздн'ве, когда передъ нимъ уже вполн'в развернулась перспектива, такъ манившая Штольца своей интригующей загадочностью, Гончаровъ, какъ увидимъ, не пошелъ въ своихъ идейныхъ требованіяхъ дальше Штольца.

Тургеневъ опять пополнилъ недостающія части общественной картины, которую даль намь Гончаровъ: игнорируя соціально-экономическую сторону, онъ ярко выдвинуль мотивъ политической свободы въ романъ "Накануни" (того же 1859 года). Инсаровъ, (тоже еще не русскій человѣкъ), какъ бы излучаеть изъ себя волны политическаго героизма и заражаеть имъ окружающихъ его русскихъ людей. Идея освобожденія родины отъ турокъ всецьло захватываеть Инсарова и не даеть мъста никакимъ сомнъніямъ и колебаніямъ. И Шубинъ, его соперникъ въ любви, искренно преклоняется передъ "героемъ", увлекаясь поэзіей революціонной борьбы: "Да, молодое, славное, смълое дёло. Смерть, жизнь, борьба, паденіе, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай Богь всякому! Это не то, что сидъть по горло въ болотъ, да стараться показывать видъ, что тебъ все равно, когда тебъ, дъйствительно, въ сущности все равно. А тамънатянуты струны, звени на весь міръ или порвись!" Инсаровъ—не русскій, да онъ и не могь быть русскимъ, думаеть Елена, а Шубинъ, какъ бы поясняя ея мысль, даеть безпощадную характеристику русскаго общества, гдѣ "все—либо

мелюзга, грызуны, гамлетики, самовды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя". Уваръ Ивановичъ внушительно увъряеть, что наступить и наша пора, что народятся и у насъ люди. Пока Инсаровъ увлекъ своей личностью и идеей даровитую русскую дъвушку: она предпочла ему и "добросовъстно умъреннаго жреца науки" Берсенева и художника Шубина.

Уже одно это предвѣщаеть наступленіе боевого момента въ русской жизни, появленіе своихъ Инсаровыхъ. Въ романъ чувствуется трепеть новой жизни, приближение своей грозы. И Добролюбовъ чутко откликнулся на романъ статьей "Когда же придеть настоящій день?" "Вездъ и во всемъ, —констатируетъ критикъ, — замътно самосознаніе, вездъ понята несостоятельность стараго порядка вещей, вездъ ждуть реформъ и исправленій". Растеть молодое поколъніе, критически настроенное къ прошлому и напитанное "надеждами и мечтами лучшаго будущаго". Когда наступить для него время работы, оно внесеть въ нее "ту энергію, послѣдовательность и гармонію сердца и мысли, о которыхъ мы едва могли пріобрѣсти теоретическое понятіе. Тогда и въ литератур'в явится полный, р'взко и живо очерченный образъ русскаго Инсарова".

Русскаго Инсарова не оказалось въ дворянской средъ, служившей до сихъ поръ преимущественнымъ предметомъ литературнаго изображенія. Жизнь выдвинетъ его изъ другихъ соціальныхъ слоевъ. Уже

литература сороковыхъ годовъ удѣляла немало вниманія недворянскимъ элементамъ общества. Теперь сюда именно переносится центръ тяжести, потому что здѣсь происходить свой знаменательный процессь возрожденія и накопляются новыя силы для предстоящей борьбы.

III.

## Разночинецъ въ литературъ.

Жадовъ ("Доходное мѣсто", 1856), бѣдный, но образованный человѣкъ, брошенный въ міръ Юсовыхъ и Бѣлогубовыхъ, трактуется авторомъ еще въ рамкахъ прежняго пониманія жизни: передъ нами въ сущности честный чиновникъ, одинъ изъ тѣхъ, о комъ писали Соллогубъ, Львовъ и мн. др., безъ сознательнаго пріуроченія къ опредѣленной соціальной средѣ.

Писемскій въ романъ "Тысяча душт" (1858) пытается уже дать не только типъ новаго чиновника, но и разночинца. Однако, и этому "писателю сороковыхъ годовъ" замыселъ удался далеко не вполнъ. Его Калиновичь, умный и честолюбивый человъкъ, вступаетъ въ жизнь бъднякомъ, принужденъ вести тяжелую борьбу за существованіе и переживать рядъ трудныхъ нравственныхъ испытаній. Во что бы то ни стало ему хочется овладъть непокорной судьбой, занять вліятельное положение въ жизни и въ то же время сохранить чистоту своихъ идейныхъ стремленій. Задача до чрезвычайности трудная, даже для такихъ исключительныхъ натуръ, какъ Некрасовъ. "Я по натуръ большой корабль, -- говориль о себъ Калиновичь, и мнѣ всегда было надобно большое плаваніе". Въ силу этого онъ признаваль за собой право дерзать, не задумываться надъ

выборомъ средствъ. По выраженію Анненкова, "онъ не беретъ взятокъ изъ рукъ въ руки, уничтожилъ до основанія заднее крыльцо, но расположенъ брать хорошія взятки съ самой жизни, чиномъ, мъстомъ, значительнымъ содержаніемъ, женитьбой, прикрывая это какимъ-то строгимъ, пуританскимъ видомъ". Выбившійся въ люди карьеристь, Калиновичь, въ качествъ важнаго чиновника, объими руками принимается вырывать цвѣты зла на бюрократической нивъ. Онъ неумолимо честенъ и послъдователенъ въ своихъ требованіяхъ: "Я сыну бы родному, умирай онъ съ голоду въ моихъ глазахъ, гроша бы жалованья не прибавиль, если бъ не зналь, что онъ полезенъ для службы, въ которой я хочу быть какъ голубь свять и чисть оть всякаго лицемърія". Калиновичъ-суровый жрецъ законности, идеальный администраторъ.

Есть что-то ложное въ самой концепціи романа Писемскаго, и онъ произвелъ на современную критику далеко не благопріятное впечатлѣніе. Добролюбовъ не хотѣлъ даже и писать о "Тысячѣ душъ". Анненковъ отрицательно отнесся къ герою "дѣлового романа", какъ онъ назвалъ произведеніе Писемскаго: за дѣятельностью Калиновича, по его словамъ, "нѣтъ мысли, нѣтъ глубокаго пред-

ставленія современных нуждь, нёть живого взгляда на общество". Дфйствительно, Калиновичь только въ слабой степени является новымъ челов вкомъ своего времени. На общемъ фонъ начинающагося разложенія стараго строя авторъ хотълъ изобразить разночинца, энергично завоевывающаго себъ мъсто въ жизни, но приписалъ ему противоположныя стремленія и тімь обрекь его на безсиліе. Соціальная сторона заслонена личной эпопеей даровитаго плебея. Передъ нами попрежнему чиновникъ, попрежнему борьба личнаго благородства съ неправдой жизни. Мы все еще не видимъ борьбы соціальныхъ группъ, а лишь борьбу личностей и ихъ идей.

Очевидно, нуженъ былъ не посторонній наблюдатель разночинца, а именно писатель-разночинецъ, который явился бы естественнымъ уполномоченнымъ своей среды и, на основаніи собственнаго опыта, разсказаль бы намъ, что происходило тамъ наканунъ новаго періода. Эта роль прежде всего выпала на долю Н. Г. Помяловскаго. Въ его лицъ разночинецъ выступаеть съ первой своей соціальной исповъдью, высказываеть первое классовое самоопредѣленіе. Въ сравненіи съ "Мѣщанскимъ счастьемъ" (1861) и "Молотовымъ" (1861) Помяловскаго, произведенія сороковыхъ годовъ, говорившія о разночинцъ, не болье какъ рекогносцировки гуманныхъ изследователей въ новой для нихъ территоріи. Сынъ дьячка малоохтенской кладбищенской церкви (въ Петербургѣ), воспитанникъ бурсы, Помяловскій уступаль Тургеневу, Гончарову, даже Писемскому въ литературномъ мастерствъ, но

превосходиль ихъ всъхъ знаніемъ разночинскаго быта. Поставивъ себъ сознательную задачу показать "отношенія плебея къ барству", онъ производить настоящій художественный эксперименть. Въ Молотовъ (геров обвихъ повъстей) онъ сливаеть, какь въ амальгамъ, плебейскій и дворянскій элементы и затъмъ художественно - химическими реактивами снова разлагаеть эту амальгаму, провозглашая соціальную необходимость разрыва между дворяниномъ и разночинцемъ. Отецъ Егора Ив. Молотова—мѣщанинъ, слесарь; дътство свое нашъ герой провелъ въ темной конурѣ, средигрязи и бъдности. А потомъ, по капризу судьбы, онъ попадаеть на воспитаніе къ благородному старику-профессору, проходить гимназическій и университетскій курсы и, по складу своихъ понятій и настроенію, становится настоящимъ идеалистомъ барскаго покроя, довърчивымъ оптимистомъ. Служба у "добрыхъ" и образованныхъ помъщиковъ Обросимовыхъ мало-по-малу раскрываеть передъ нимъ дъйствительную жизнь во всей суровости и наготъ. Постепенно въ немъ заговорила плебейская кровь и чувство плебейской гордости. На самомъ себъ Молотовъ испыталь действіе экономическаго національнаго закона", которымъ регулируются отношенія труда и капитала. Онъ понялъ, что за внѣшней въжливостью и даже ласковостью его патроновъ скрывается высоком врный взглядь на него, какъ на подчиненнаго и плебея, и онъ все болье и болье сталь чувствовать себя чужимъ въ дом в Обросимовыхъ. Въ грубыя и крупныя

слова одъвалась мысль его. ..., Бълая порода!.. чѣмъ же мы, люди черной породы, хуже васъ? Мы мъщане, плебеи, дворянскаго гонору у насъ ньть? У наст свой есть юнорт!" Молотовъ почувствовалъ глубокое презрвніе къ "негодяямь, аристократишкамъ, барамъ-кулакамъ" и вмъстъ съ тъмъ сталъ отчетливъе понимать свое собственное положение въ обществъ. "Жизнь глянула своими широкими, прекрасными и страшными глазами". Мучительно захотьлось Молотову своей, новой жизни, захотълось опредълить свое настоящее "призваніе". Для этого нужно было прежде всего порвать съ людьми, въ которыхъ онъ, по недоразумѣнію, видѣлъ своихъ, порвать и съ Леночкой, той "кисейной барышней", которая съ беззавѣтной искренностью отдавала ему свое сердце. Молотовъ такъ и дълаеть. Мъщанское счастье дворянъ было не для него, онъ пошель искать своего, буквально мъщанскаго счастья. Послъ длиннаго и поучительнаго ряда мытарствъ Молотовъ попадаеть въ среду петербургскаго чиновнаго мъщанства. Съ затаенной скорбью, по вмъстъ и съ готовностью оправдать, рисуеть Помяловскій сърую, бльдную жизнь петербургскаго чиновника изъ плебеевъ, жизнь безъ духовныхъ интересовъ, съ въчнымъ подчиненіемъ условнымъ понятіямъ и традиціонной морали. Пошлое мѣщанство царить здёсь, обезличивая каждую живую душу, убивая каждый живой порывъ. Надя Дорогова должна была выдержать тяжелую борьбу, чтобы отстоять, повидимому, элементарное право свободнаго выбора жениха. Она побъдила, и авторъ

торжествуеть вмъстъ съ нею. "Семья разлагалась. Изъ нъдръ ея вставали новыя силы-нравственныя, непобъдимыя". Свобода дѣлала здѣсь свои завоеванія, и м'ящанская семья, какъ и купеческая (въ лицъ Катерины), выдёляла изъ своей среды новыхъ людей. Надя выходить замужь за Молотова. Они-свои люди; этоть бракъ естествененъ, не то что бракъ съ "кисейной барышней". Самому Молотову не удалось осуществить своего призванія такъ, какъ онъ хотыль: жизнь оказалась сильные, онь затаиль въ себъ идейныя порывы и помирился на честной чичиковщинъ". "Чего фальшивить и становиться на ходули? Деньги вевмь нужны. Были когда-то побужденія иныя, высшія, а теперь пріобрътать хочется, копить, запасать и потреблять. Не поэтично, но честно и сытно. Честная чичиковщина настала, и вотъ сознаю, что я тоже пріобрататель". Но эти слова онъ произносить съ глубокимъ чувствомъ неудовлетворенности. Лишь въ минуты добраго расположенія духа онъ съ чувствомъ плебейской гордости говориль, что единственно себѣ обязанъ своимъ культурнымъ комфортомъ, но когда просыпалась душа, онъ начиналъ проклинать благонравную чичиковщину, свое мъщанское счастье. И авторъ поддерживаеть его въ этой самокритикъ и заканчиваеть последнюю сцену "мъщанскаго счастья" Нади и Молотова восклицаніемь: "Эхъ, господа, что-то скучно!.. Разночинецъ сдълаль лишь первый шагь: отвоеваль себъ личную независимость, право быть хозяиномъ въ своей собственной жизни, право на то мъщанское

счастье, которымъ безмятежно наслаждается дворянская семья. Но этого ему мало. Ни Молотовъ ни тъмъ болъ Помяловскій не видять здъсь предъла своимъ желаніямъ.

Рядомъ съ Молотовымъ стоитъ у Помяловскаго другой, автобіографическій типъ, художникъ Череванинъ. Онъ глубже и болъзненнъе чувствуеть бъдность и пошлость мъщанства, предпочитая вести безпорядочную жизнь богемы, топить горе въ винъ. Мысль его непрестанно занята разрешеніемъ мучительныхъ вопросовъ о смыслѣ жизни, о правдѣ и справедливости. Онъ не въ силахъ найти на нихъ удовлетворяющій отвъть и носить въ своей груди мрачное "кладбищенство". Въ Череванинъ Помяловскій воплотиль моральныя и интеллектуальныя муки разночинца, ищущаго новыхъ идеаловъ, новыхъ путей жизни, мукъ, которыя такъ хорошо были знакомы и самому автору. Череванинъ и Помяловскій остались съ мучительными сомнъніями, но намъ ясно то направленіе, въ которомъ они искали отвъта. Череванинъ хотълъ "честно мыслить, не бояться въ своей головъ своего ума, смотръть въ свою душу не подличая", прямо ставить передъ собой всв страшные вопросы. И первымъ результатомъ былъ безпощадный скептицизмъ и "нравторичелліева пустота". ственная Всв прекрасныя слова—трудъ, отечество, любовь, совъсть, свобода, счастье, слава-для него лишь звуки безъ содержанія. "На свъть нътъ любви, а есть аппетить здороваго человъка; нъть дъвы, а есть бабы; вмѣсто поэзіи въ жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная; ну, луна, пожалуй, и есть, да мнъ плевать на луну: какого чорта я въ ней не видалъ?" Все гадко, ничтожно и скоро преходяще. "Я никого не люблю", продолжаль клеветать на себя Череванинъ: "Себя только люблю... Одинъ эгоизмъ, полный, безаппеляціонный эгоизмъ!.. Да нѣть, и не эгоизмъ..." А просто полное безразличіе, непониманіе смысла жизни: "Для кого же, зачыть я буду работать?.. Ужь не для будущаго ли покольнія трудиться?... Воть еще діалектическій фокусь, пункть помъшательства, благодумная дичь!" Кладбищенство забло Череванина, "прогрессивное кладбищенство", по его собственному опредъленію. Въ это кладбищенство входило и стремленіе понять смыслъ жизни и исканіе соціальной правды. Отсюда—чувства горечи и злобы, которыми проникнуты ръчи Череванина и все повъствованіе Помяловскаго. этихъ чертахъ много типическаго для нашихъ разночинцевъ 60-хъ годовъ: стоитъ только припомнить жизнь Помяловскаго, Левитова, Рфшетникова, Н. Успенскаго. Такіе люди, какъ Чернышевскій и Добролюбовъ, которыхъ не надломила суровая школа жизни, были своего рода счастливцами.

Съ отчетливостью, не подлежащей ни малъйшему сомнънію, поставилъ Помяловскій вопросъ о разночинцъ на соціальную почву, показалъ намъ весь скорбный путь отъ каморки мъщанина-слесаря до кабинета интеллигентнаго работника, раскрылъ весь бользненный процессъ внутренняго перерожденія разночинца, трудные роды новаго человъка, всю бытовую

и психологическую основу "нигилизма".

Молотовъ и Череванинъ дѣлаютъ намъ понятными и Базаровыхъ. Тургеневъ воспроизвелъ одинъ изъ результатовъ того процесса, о которомъ говоритъ Помяловскій: изобразилъ человѣка съ новымъ теоретическимъ міросозерцаніемъ, но безъ соціальныхъ мукъ Череванина.

Напечатанный въ февральской книжкѣ "Русскаго Вѣстника" за 1862 г., романъ "Отими и дъти" написанъ въ томъ же 1861 г., когда появились и повѣсти Помяловскаго. Положеніе Тургенева по отношенію къ изображаемому типу было существенно иное, чѣмъ положеніе Помяловскаго. Послѣдній пережилъ, перечувствовалъ, даже болѣе—перестрадалъ содержаніе своихъ повѣстей, Тургеневъ былъ въ роли внимательнаго и умнаго наблюдателя интереснаго явленія русской жизни.

"Я бралъ морскія ванны въ Вентноръ, маленькомъ городкъ на островъ Уайтъ, — разсказываетъ самъ Тургеневъ; дъло было въ августъ мъсяцъ 1860-го года, когда мнъ пришла въ голову первая мысль "Отцовъ и дътей"... Въ основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача". Художникъ замътиль въ немъ "то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма". Впечатлѣніе было сильное, но еще смутное. Писатель старается провърить его, внимательно прислушиваясь ко всему, что его окружало, и приглядываясь къ такимъ людямъ, какъ Добролюбовъ. Плодомъ этой творческой

работы быль Базаровъ. Тургенева очевидно, прежде всего поразило міросозерцаніе врача, и это обстоясущественно отразилось тельство на всей концепціи романа. Базаровъ — носитель новаго теоретическаго міросозерцанія, принципіальный отрицатель "романтизма"; на этой почвъ и происходить въ романъ столкновение отцовъ и дътей. Правда, авторъ не забываеть подчеркнуть демократизма Базарова. Онъ—лѣкарскій сынь и дьячковскій внукъ, его отецъ не изъ столбовыхъ и называеть себя плебеемъ, homo novus. Но этоть демократизмъ далеко не того свойства, что у Молотова или Череванина, да и не имъеть опредъляющаго значенія въ романъ. Сознавая себя демократомъ, Базаровъ, тъмъ не менъе, равнодушенъ къ общественному положенію народа, глумится надъ строемъ его жизни и особенно міросозерцаніемъ, какъ и надъ міросозерцаніемъ романтиковъ-отцовъ. Все спасеніе для него въ позитивизмѣ. Въ письмѣ къ К. К. Случевскому (отъ апръля 1862 г.) Тургеневъ увърялъ, что его повъсть "направлена противъ дворянства, какъ передового класса", что при созданіи Базарова ему мечтался "какой-то странный pendant Пугачевымъ", "мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная, честная, и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-таки стоитъ еще въ предверіи будущаго". Но романъ не оправдываеть такого истолкованія, хотя, безъ сомнѣнія, Базаровъ въ духовномъ родствъ и съ тъми типами, на которые намекаеть

невъ и которые предстоитъ еще изобразить другимъ. Авторъ разсматриваетъ вопросъ въ иной плоскости, чвмъ Помяловскій или впослъдствіи Чернышевскій. Въ его существенной глазахъ стороной является не взаимоотношенія плебеевъ и баръ, а встрѣча двухъ міросозерцаній, распредѣленныхъ между двумя поколѣніями: одного—съ барской окраской, другого-болѣе демократическаго. На первомъ планъ борьба идей, борьба поколъній, а не соціальныхъ классовъ, итогъ неизвъстнаго, но сложнаго процесса. О борьбѣ поколѣній, какъ тлавномъ мотивѣ романа, Тургеневъ говорилъ и въ своей застольной ръчи на петербургскомъ 1879 г. Очевидно, въ произведеніи недоговоренность. какая-то Воть почему романъ Тургенева удостоился оффиціальныхъ похваль за то, что вопросъ о нигилизмъ оказался въ немъ "не въ симпатичномъ колорить для способности всеотрицанія", воть почему вокругь него загорѣлась жестокая полемика, и Базарова не хотъли признавать своимъ даже тѣ, къ кому онъ былъ, несомивнно, близокъ. Но были глубоко несправедливы упреки, будто Тургеневъ хотёлъ написать памфлеть на молодое поколѣніе. Отношеніе автора къ Базарову въ общемъ сочувственное, и Тургеневъ горячо опровергалъ всякія сомнѣнія на этоть счеть. Его безспорной заелугой является художественное воспроизведение борьбы стараго и новаго міросозерцанія; онъ изобразиль новый типь писаревскаго склада съ той стороны, какая была доступна его наблюденію, и сдф-

лалъ это съ любовью истиннаго художника и интересомъ мыслящаго человѣка.

Полемика по поводу "Отцовъ и дѣтей" окончательно показала, что общественная мысль вступила во вторую стадію своего отрицанія, чтобы начать затѣмъ созидательную работу новаго: сначала отрицаніе было направлено противъ стараго строя жизни, теперь—противъ старой интеллигенціи.

Писаревъ объявилъ Базарова представителемъ молодого поколънія, узналь въ немъ себя и своихъ и доказываль его превосходство надъ предшественниками: "у Печориныхъ есть воля безъ знанія, у Рудиныхъ — знаніе безъ воли, у Базаровыхъ — и знаніе и воля. Мысль и дёло сливаются въ одно твердое цѣлое". Словомъ, это-идеалъ мыслящаго реалиста, который смѣло предъявляетъ свое обвиненіе отцамъ. "Но мы этого счета не принимаемъ, — отвъчалъ Герценъ отъ имени отцовъ, и протестуемъ противъ него изъ нашихъ преждевременныхъ и не наступившихъ могилъ". Герценъ вовсе не хочетъ отожествлять себя и интеллигенцію своего поколѣнія съ Кирсановыми; ея жизнь сложнье и значеніе выше, тогда какъ "Кирсановы самые старые и пошлые представители отцовъ". Съ другой стороны, и въ Базаровъ нельзя видъть абсолютнаго совершенства: "Базаровы пройдутъ... и даже очень скоро. Это слишкомъ натянутый, школьный, взвинченный типъ, чтобы ему долго удержаться". А главное, напрасно Базаровы отдёляють себя оть отцовъ. Жизнь интеллигенціи идеть

непрерывной чередой: декабристы наши отцы, Базаровы—наши дѣти". Идеи "нигилистовъ" можно найти уже у людей сороковыхъ годовъ. "Нигилизмъ съ тѣхъ поръ расширился, яснѣе созналъ себя, даже сталъ доктриной, принялъ въ себя многое изъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами... Все это неоспоримо. Но новыхъ началъ, принциповъ онъ не внесъ".

Герценъ былъ безусловно правъ въ своемъ историческомъ діагнозѣ; но въ то время, когда только что слагалось новое міросозерцаніе, трудно было безпристрастно размежеваться, и борьба съ ея обычными эксцессами по самой природѣ вещей была неизбѣжна.

Помяловскій и Тургеневъ установили несомнѣнный фактъ появленія разночинской интеллигенціи съ своимъ особымъ міросозерцаніемъ.

Въ первую половину шестидесядесятыхъ годовъ руководящая роль въ дѣлѣ созданія и распространенія новаго міросозерцанія принадлежала Чернышевскому и Добролюбову, во вторую—Писареву. Въ 1862 г. Чернышевскій былъ арестованъ и черезъ два года сосланъ; въ 1861 г. умеръ Добролюбовъ, и около этого же времени началась дъятельность Писарева. Самъ Писаревъ, въ свою очередь, пережиль нъсколько моментовъ въ своемъ идейномъ развитіи. Но по существу все умственное движеніе, представленное Чернышевскимъ, Добролюбовымъ и Писаревымъ, было однимъ и тъмъ же, съ неизбъжными, конечно, индивидуальными оттенками. Если туть и можно говорить о періодахъ, то лишь въ смыслъ усиленія тона отрицанія. Уже Чернышевскій и Добролюбовь съ 1859—1860 гг. обнаруживають болъе революціонное настроеніе, чъмъ раньше, а Писаревъ постепенно становится все болье и болье рызкимъ въ своемъ нигилизмѣ, который у его соратниковъ по "Русскому Слову"-М. А. Антоновича, В. А. Зайцева, Н. В. Соколова—превращается въ нигилизмъ, по выраженію С. А. Венгерова, "вульгарный, внъшне-крикливый и неглубокій". Не упуская изъ виду этой эволюціи нигилизма, мы, однако, будемъ разсматривать его какъ цъльное теченіе и возьмемъ лишь наиболье типическія его черты.

IV.

## "Нигилизумъ".

Базаровъ и Аркадій отрекомендовали себя недоумѣвавшимъ отцамъ, что они—нигилисты. А нигилисть, пояснилъ Аркадій, "это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ прин-

ципъ". "Мы дъйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ", говорить въ другомъ мъстъ самъ Базаровъ: "Въ теперешнее время полезнъе всего отрицаніе—мы отрицаемъ". Отрицають, чтобы "мъсто расчистить".

Тургеневъ воспользовался словомъ, которое еще въ XII в. упо-

Алексъи Николаевичъ Плещеевъ.

Съ портрета, писаннато Н. А. Ярошенко. (Съ любезнаго разръшенія М. П. Ярошенно.)

CALINAL WILLIAM THE WAS BONDER TO STAND BY A HIN TENTINE HERE







треблялось на Западъ по отношенію къ ереси Петра Ломбардскаго и у насъ въ концѣ 20-хъ годовъ XIX в. примѣнялось Надеждинымъ къ романтикамъ. Сами нигилисты шестидесятыхъ годовъ подчеркиваютъ въ себъ прежде всего духъ отрицанія и независимость мысли. Въ качествъ отрицателей, они сдълались пугаломъ благомыслящихъ людей. Присмотримся, однако, поближе къ характеру "нигилистическаго" міросозерцанія. Отвергая старые кумиры, нашъ нигилистъ охотно шелъ на выучку къ новымъ авторитетамъ. Это были представители естественноисторическаго матеріализма и позитивизма: Карлъ Фохтъ, Луи Бюхнеръ, Як. Молешотть, Фейербахъ, Ог. Конть, Дж. Ст. Милль и др. Ихъ произведенія переводились и пересказывались въ передовой журналистикъ; ихъ имена пестрять страницы сочиненій Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева. Естествовнаніе и точныя науки стремятся вытеснить гуманитарныя науки. "Собственно говоря, только математическія и естественныя науки им'єють право называться науками", провозглашалъ Писаревъ. "Однѣ естественныя науки, положенныя въ основу общаго образованія, могуть развить умъ и сообщить учащемуся прочныя знанія", повторяль онъ мысль, высказанную еще Герценомъ. Писаревъ шелъ такъ далеко въ своей апологіи естествознанія, что требовалъ "навсегда отложить попеченіе о такъ называемомъ гуманномъ образованіи", существенно расходясь въ этомъ пунктъ съ Н. И. Пироговымъ, который, не отрицая естествознанія, въ гуманитарной наукъ видълъ также важное орудіе воспитанія "человъка". "Мыслящій реалисть" шестидесятыхъ годовъ признавалъ лишь то, что можно измърить, взвъсить, высчитать. Лишь это-факть, все прочее-слова и иллюзіи. "Слова и иллюзіи гибнуть факты остаются", говорилъ Писаревъ. Натурфилософія, познаніе общихъ свойствъ вещества, основныхъ началь бытія, конечной цёли природы и человъка-все это-"дребедень, которая смущаеть даже многихъ спеціалистовъ и мѣшаетъ имъ обращаться, какъ слѣдуеть, съ микроскопомъ и съ анатомическимъ ножомъ". Идеалистическая философія, философія романтизма стремилась къ синтезу явленій; теперь точная наука довольствуется анализомъ, и въ этомъ ея значеніе. "Цѣль естественныхъ наукъ", думалъ Писаревъ, "никакъ не формированіе міросозерцанія...Для естествоиспытателя нъть ничего хуже, какъ имъть міросозерцаніе... Фохть, Молешотть и другіе подобные имъ ученые откинули старыя бредни и "рѣшились каждую вещь брать въ руки, осматривать, класть ее подъ микроскопъ, опускать въ кислоту и потомъ сообщать публикъ описанія своихъ опытовъ съ рисунками и чертежами". Они видѣли и устанавливали некоторую связь между наблюдаемыми явленіями, но общихъ результатовъ не нашли, своей теоріи міра не построили, "и въ этомъ, вообразите себѣ, и состоить величайшая ихъ заслуга".

Естественно—историческій матеріализмъ легь въ основу теоретическаго міросозерцанія "нигилистовъ".

"Подобно тому, какъ паровая машина создаеть движеніе, — училь Бюхнеръ, —такъ сложное органическое соединеніе одаренной силой матеріи создаеть въ животномъ организмѣ совокупность извѣстныхъ эффектовъ, единство которыхъ мы называемъ духомъ, душой, мыслью". Вежмъ этимъ понятіямъ дается чисто физіологическое опредѣленіе, и Писаревъ надъется, что, разложенныя на свои составные элементы, понятія "психическая жизнь", "психическое явленіе"—"пойдуть туда же, куда пошель философскій камень, жизненный эликсиръ, квадратура круга, чистое мышленіе и жизненная сила". Разбирая сочиненіе П. Л. Лаврова "Очерки вопросовъ практической философіи", Чернышевскій въ стать "Антропологическій принципъ въ философіи" (1860) считаетъ незыблемымъ завоеваніемъ науки идею монизма. Основаніемъ философіи, какъ въ той ея части, которая занимается изученіемъ внѣшней природы, такъ и въ той, которая разсматриваеть вопросы о человъкъ, одинаково служать естественныя науки, говорить Чернышевскій. "Принципомъ философскаго воззрвнія на человвческую жизнь со всъми ея феноменами служитъ выработанная естественными науками идея о единствъ человъческаго организма; наблюденіями физіологовъ, зоологовъ и медиковъ отстранена всякая мысль о дуализмъ человъка. Философія видить въ немъ то, что видять медицина, физіологія, химія; эти науки доказывають, что никакого дуализма въ человъкъ не видно, а философія прибавляеть, что если бы челов вкъ им влъ, кром в реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непремѣнно обнаруживалась бы въ чемънибудь, и такъ какъ она не обнаруживается ни въ чемъ, такъ какъ все происходящее и проявляющееся въ человъкъ происходить по одной реальной его натурь, то другой натуры въ немъ нътъ". Раздъленіе природы человѣка на тѣло и душу не только противоръчить научнымъ представленіямъ, но и есть, говорить Добролюбовь, грубъйшій матеріализмъ въ пониманіи "души". Идея монизма, наоборотъ, "отличаясь простотою и върностью фактамъ жизни", устанавливаеть болъе возвышенный взглядъ на человъка и "согласно съ высшимъ, христіанскимъ взглядомъ вообще на личность человъка, какъ существа самостоятельно-индивидуальнаго".

Въ природъ совершается въчный круговороть, говориль Молешотть въ книгъ "Der Kreislauf des Lebens"; міръ живеть по принципу сохраненіи матеріи и силы. Какойнибудь рудокопъ, добывая изъ земли фосфорно-кислую известь, тъмъ самымъ приготовляетъ "матеріалъ для лучшихъ головъ и величайшихъ идей": известь идеть удобреніе поля, поле родить пшеницу, которая питаеть тыло и мозгы людей. Черезъ кишечный каналъ и мозгь матерія изъ внѣшней природы проникаеть въ нашъ организмъ и опредъляеть собою ходъ нашихъ мыслей, теченіе идей, проектовъ и предпріятій. "Черты нашего лица и мысли нашего мозга имъють такую же географію, какъ и растенія". Зная качество питательныхъ веществъ, мы можемъ

## Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

Увеличенный снимокъ съ гравюры, исполненной Брокгаузомъ (Историческій музей въ Москвѣ.)

"ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ ХІХ ВѢКѢ". Изданіе Т-ва "Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К $^{\rm c}$ ".





регулировать мысль и волю людей. "Естествоиспытатель,—по словамъ Молешотта, — "Прометей нашего времени, а химія—высшая наука. Соціальный вопрось находить свое разръшеніе, если только возможно узнать истинное распредѣленіе тѣхъ веществъ, съ которыми жизнь мысли и воли". Не только психологія, но и соціологія покрываются физіологіей. Если наши ранніе позитивисты—Вл. О. Одоевскій, Пироговъ, Герценъ-стояли за необходимость синтеза эмпиріи и спекуляціи, то реалисть шестидесятыхъ годовъ рѣшительно отвергаеть второй элементь, какъ всякую метафизику и "романтизмъ".

Нашъ мыслящій реалисть типа Базарова и Писарева ригористически преслъдуеть все, въ чемъ видно родство съ областью ирраціональнаго, съ областью чувства. Онъ постарается отнять поэтическое обаяніе у любви, сведя ее къ чисто физіологическому акту; онъ будеть сдержанъ въ проявленіи всякихъ чувствъ, хотя бы родственныхъ, чтобы не "разсыропиться"; онъ отвернется отъ "изящной стороны жизни", оть красоть природы, оть искусства, въ убъжденіи, что "порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнъе всякаго поэта". Религіозное чувство дълить общую участь. "Первая битва, — говорить Степнякъ (Кравчинскій), — была дана на почвѣ религіи". Подъ дружнымъ и энергичнымъ напоромъ молодой фаланги пала церковная въра, заколебался авторитеть и христіанства. Матеріализмъ, атеизмъ сдѣлался своего рода религіей образованнаго общества.

Исходя изъ общихъ предпосылокъ естествознанія, изъ ученія Фейербаха и Дж. Ст. Милля (объ утилитаризмѣ), реалисть строить и свою систему этики, которую противопоставляеть этикѣ идеалистовъ сороковыхъ годовъ.

Люди того покольнія, разсуждаеть Добролюбовъ, страшной мукой сомнънія и отрицанія покупали свои принципы и дълались сознательными рабами принципа. "Большая часть (исключение составляеть, напримъръ, Бълинскій) осталась только при разсудочном пониманіи принципа и потому въчно насиловали себя на такія вещи, которыя были имъ вовсе не по натуръ и не по *праву*". Въ результатѣ—недовольство собой, неудачи, фальшь. Этика должна быть построена въ строгомъ соотвътствіи съ вельніями человъческой природы. Человъкъ весь во власти законовъ природы, и было бы безсмысленно и пагубно вступать въ борьбу съ ними. Человъкъ "положительный (позитивисть), говорить Чернышевскій, знаеть, что "все не натуральное вредно и тяжело для человѣка", и дѣйствуеть согласно этому убъжденію. Такъ называемые добродътельные люди, принуждающіе себя къ исполненію отвлеченнаго для нихъ принципа, не только не заслуживають пламенныхъ восхваленій, они просто жалки и "въ нравственномъ отношении стоятъ на очень низкой ступени". Истинно нравственнымъ человъкомъ поэтому слъдуетъ назвать того, "кто заботится слить требованія долга съ потребностями внутренняго существа своего, кто старается переработать ихъ въ свою плоть и кровь внутреннимъ процессомъ самосознанія и саморазвитія такъ, чтобы они не только сдълались инстинктивно-необходимыми, но и составляли внутреннее наслажденіе" (Добролюбовъ). Человъкъ долженъ оставаться самимъ собой и эмансипироваться отъ внъшнихъ принциповъ. "Скажутъ, — предвидить Добролюбовъ возможное возражение, - что въ подобномъ направленіи выражается очень сильно собственный эгоизмъ человъка, и этому эгоизму какъ будто подчиняются всѣ другія, высшія чувствованія". Онъ принимаеть это возражение и доказываеть, что вев люди во вевхъ своихъ двяньяхъ и чувствахъ неизмънно остаются эгоистами. Эгоизмъ главный источникъ нашихъ дъйствій; даже ть, кого мы считаемъ величайшими альтруистами, руководятся эгоизмомъ: "мы всв ищемъ себв лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямъ, стараемся добиться счастья". Вся суть дъла, однако, въ томъ, что каждый изъ насъ по-своему понимаеть счастье, по-своему эгоисть. По настоящему, мелкій, грубый эгоизмъ противорвчить даже человвческой природв. вы сможения челов вы истинномъ смыслѣ слова, -по мнѣнію Чернышевскаго, -- можеть быть только человѣкъ любящій и благородный". Чего-либо другого и трудно было ожидать отъ такихъ "эгоистовъ", какъ Чернышевскій и Добролюбовъ. "Добродътель" не потеривла никакой порухи; всв этическія нормы остались прежними. Смыслъ же горячей проповъди эгоизма, съ которой такъ выступали шестидесятники, кроется въ идев

научнаго монизма и, что еще важнъе, въ стремленіи защитить свободу личности. "Эгоистами могуть быть и хорошіе и дурные люди", разсуждаеть Писаревъ: "эгоистъ-человъкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслъ этого слова... Отсутствіе правственнаго принужденія воть единственный существенный признакъ эгоизма... Эгоизмъ-система умственныхъ убъжденій, ведущая къ полной эмансипаціи личности и усиливающая въ человъкъ самоуваженіе... Эгоизмъ, если понимать его, какъ слъдуетъ, есть только полная свобода личности, уничтожение обязательныхъ трудовъ и добродътелей, а не искорененіе добрыхъ влеченій и благородныхъ порывовъ". Дѣло ясно: весь эгоизмъ сводился къ освобожденію челов'яка отъ всякаго нравственнаго деспотизма, къ праву на этическое самоопредѣленіе. Это та самая идея индивидуализма, которую развивалъ еще Герценъ, аргументируя ее въ сущности точно такимъ же образомъ; это та идея свободы личности, которая стала центральной для западниковъ, для Пирогова, которая будеть обоснована въ ученіи Лаврова и Михайловскаго и не замреть до нашихъ дней, такъ какъ по природъ своей она въчна. Особенно жгучій характеръ пріобрѣтаетъ она въ условіяхъ русской жизни, сверху донизу построенной на началахъ крѣпостничества. Шестидесятые годы боролись съ проявленіями грубѣйшими постничества, и оттого для людей этой эпохи такъ дорога была идея освобожденія личности. Реальная личность, ея интресы и права-высшая цънность; ради нея, а не ради

осуществленія отвлеченныхъ идей справедливости, законности существуеть и самое государство. "Выше человъческой личности мы не принимаемъ на земномъ шарѣ ничего", заявляеть Чернышевскій, и для Писарева процессъ историческаго развитія имъеть своею цълью — эмансипацію личности. У Писарева, а еще болье у писаревцевъ идея индивидуализма подчасъ принимала уродливыя формы, противъ которыхъ въ свое время энергично ратоваль Михайловскій, создатель теоріи борьбы за индивидуальность. Но это не умаляло исторической и жизненной важности самой идеи. Всѣ стремились къ свободѣ, и каждый, вспоминаетъ Н. В. Шелгуновъ, "освебождался, гдв и какъ онъ могь и оть чего ему было нужно... Идея свободы, охватившая всёхъ, проникла повсюду, и совершалось дъй-

ствительно что-то небывалое и невѣдомое".

Личность освобождала себя оть гнета, отъ внѣшнихъ принциповъ, но не освобождала себя отъ нравственныхъ и соціальныхъ идеаловъ.

"Жизнь—мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ", скажетъ эгоистъ и реалистъ Базаровъ. Производительный трудъ—вотъ неизмѣнный критерій, съ которымъ разночинецъ подходитъ къ оцѣнкѣ каждой личности и каждаго явленія. Отъ каждаго потребуютъ "настоящаго дѣла", каждому поставятъ вопросъ, съ которымъ Добролюбовъ обращался къ обломовцамъ: "что онъ дѣлаетъ? въ чемъ смыслъ и цѣль его жизни?"

Идея освобожденія личности и пропов'єдь новыхъ соціальныхъ идеаловъ и составляють главное содержаніе художественной литературы и критики шестидесятыхъ годовъ.

V.

## Новые соціальные идеалы.

При господствѣ въ русской жизни крѣпостническихъ тенденцій, уже школа и семья начинають работу подавленія личности, подчиненія ея всевозможнымъ авторитетамъ и принципамъ. Какъ и всегда, дореформенная школа въ малыхъ размърахъ отражала общій порядокъ въ странв. Учителя были поставлены въ обычное положение чиновниковъ, съ тою, однако, разницей, что, какъ наиболъе сомнительные чиновники, они подлежали и особо бдительному надзору. Мелочная и принудительная регламентація опредъляла каждый шагь школьной жизни. Приниженный и обезличенный учи-

тель лишался своего законнъйшаго права быть педагогомь, обрасталь грубой корой педантизма, рутинерства и неръдко самъ превращался въ жестокаго палача своихъ учениковъ. Розга и кулачная расправа считались обыденными педагогическими средствами. Тлетворное вліяніе николаевской системы обезличенія, казарменной нивеллировки калъчило и учителей и учениковъ. На школу какъ бы возлагалась обязанность исправлять грёхъ природы, создавшей человъка по образу и подобію Божію, и формировать ребенка по казенному образцу. Наиболъе уродливаго своего проявленія

антипедагогическія начала дореформенной школы достигали въ закрытыхъ заведеніяхъ, въ институтахъ и бурсѣ, этихъ учебно-воспитательныхъ казармахъ. Помяловскій въ "Молотовъ" (1861 г.) бъглыми, мъткими штрихами набросалъ нъсколько картинокъ институтской жизни, гдф въ утрированномъ видф царили приличіе, благочиніе и опрятность, гдв "жизнь и наука были выдуманы, построены искусственно и фальшиво, заперты въ стѣны институтскаго зданія", гдѣ на почвѣ затворничества и "обожанія" создавались "искусственные, фальшивые, институтскіе характеры", гдѣ "блѣдненькихъ, тоненькихъ, дохленькихъ барышень" подвергали суровымъ наказаніямъ вплоть до рубашки сумасшедшихъ. А знаменитая бурса? Когда-то ее живописали Нарфжный, Гоголь, теперь ее прославили Никитинъ и Помяловскій. Это — тернистый путь многихъ и многихъ разночинцевъ. Какъ было не сказать о ней всей горькой правды! Педагоги бурсы сами получили схоластическое образованіе, "произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, остріемъ священной хріи вскормлены", какъ выразился Помяловскій въ "Очеркахъ бурсы" (1862 г.), и, естественно, что вся ихъ педагогическая система сводилась къ долбнь, "долбнь ужасающей и мертвящей", отъ которой ученикъ терялъ простой здравый смысль и получалъ непреодолимое отвращение къ книгъ. "Ученикъ, вступая въ училище изъ-подъ родительскаго крова, скоро чувствоваль, что съ нимъ совершается что-то новое, никогда имъ неиспытанное, какъ будто передъ глазами его опускаются сѣти одна за другою, въ безконечномъ рядѣ, и мѣшаютъ видѣтъ предметы ясно; что голова его перестала дѣйствоватъ любознательно и смѣло и сдѣлалась похожа на какой-то препаратъ, въ которомъ стоитъ пожатъ пружину—вотъ ротъ раскрывается и начинаетъ выкидыватъ слова, а въ словахъ — удивительно! — нѣтъ мысли, какъ бывало прежде".

Страшная картина! Помяловскій ведеть своего читателя на уроки, показываеть въ дъйствіи всю жестокую учобу съ розгами и пытками; одинъ "артисть въ своемъ дълъ" доходиль до виртуозности: "заставляль кланяться печкъ, цъловать розги, сѣкъ и солилъ сѣченаго". Съ неопровержимой правдивостью изобразиль Помяловскій нравы, развлеченія и интересы бурсаковъ. Впечатленіе было таково, что Писаревь прибыть къ сравнительному методу и параллельно разбираеть "Очерки бурсы" Помяловскаго и "Записки изъ Мертваго дома" Достоевскаго: здѣсь — погибшіе, тамъ — погибаюшіе.

Школа нуждалась въ полномъ оздоровленіи. Увлеченный идеей, что "мы истиннаго прогресса можемъ достигнуть однимъ, единпутемъ воспитанія", ственнымъ Н. И. Пироговъ превращается въ педагога и пишеть свои извъстные "Вопросы жизни" (въ "Морскомъ Сборникъ 1856 г., іюль). Въ качествъ попечителя одесскаго и кіевскаго округовъ и въ своихъ педагогическихъ статьяхъ, Пироговъ ратовалъ за гармоническое развитіе человѣка, за воспитаніе свободсамоопредвляющейся личноной,

## Өедоръ Ивановичъ Тютчевъ.

Съ портрета, писаннаго съ фотографіи С. Ө. Александровскимъ 1876.

(Городская галлерея П. и С. Третьяковыхъ въ Москвъ.)

"ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ XIX ВЪКЪ", Изданіе Т-ва "Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К<sup>04</sup>

MARKET WHITE STREET, THE SERVICE The second secon PATATOU the Alexander Designation of the Annual Obs 21 Brown of excession resempt accords the Residence of the Party of t NAME AND POST OF THE OWNER, WHEN NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY. THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED. A married Artist Colonia or a supposed Hard South NO. O Transmission No. - Name Yes there are and the party of t the same thingship thorn. The second secon THE PERSON OF PERSON The state of the s Paghara and the other paper of the state of по, что вся ихъ недагоая система сводилась къ дол-

THE RESIDENCE PROPERTY IN

a.

and the same of the same of

Agricultural from the special

THE RESERVE THE PROPERTY AND ADDRESS.

The second secon й", отъ которой ученикъ терялъ married arrowed married at the con-

perior benefits for the period of the year a shared early apparent the second residence of the se CALLED BY STREET, STREET, TARREST and the party of t DESCRIPTION DESCRIPTION OF A PARTY OF THE PA - JANUARY - WUT

all Olember Agency Commence of the second · Here is the second STREET, ST. STREET, ST. BELLEVILLE M. THE R. LEWIS CO., LANSING, SQUARE, NAME OF TAXABLE PARTY. amore south, almost ports, corp. in recorm of treasure. The tip той правдивостью изо-Court of the court of the party of the court Dipolic and the second of the last of the which had properly Bullyon. opposition in the second section of the second with the party of the party of the party spent Bearmount a January The Markett was I decreased muni reel - Troat

Historia Specialist as 100,000 19 THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO TO JOS STEERING SPECIAL SEC. TO TOTAL CHARGE TO CTBCBCISM'5 R. H. Branchell & Company of the Dong - I won't by Monwows Occupantly 1820 p. Innat. But party THE RESIDENCE AND LAKE IN LAKES - 1 - 103 FC | 1 0 0 00 10 1 00 1 1 The second of th The party of the same beautiful beau - The Pro-Doctor State of the Contract a special grant to the





сти. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ этого педагога-освободителя начала быстро развиваться новая педагогическая мысль, и уже вскоръ выступають у насъ столь крупные дъятели школы, какъ Ушинскій и Стоюнинъ. Педагогические вопросы становятся предметомъ общей журналистики и литературы. "Мы требуемъ, —писалъ Добролюбовъ, —чтобы воспитатели выказывали более уваженія къ человъческой природъ и старались о развитіи, а не о подавленіи внутренняго челов ка въ своихъ воспитанникахъ". Обращаясь къ молодежи, критикъ-публицисть внушаеть ей: "Сохраните же свою личную самостоятельность противъ всякого авторитета, сохраните свою внутреннюю нравственность противъ всякихъ внушеній, противъ всего, что насильственно захотять навязать вамъ подъ ложнымъ названіемъ долга". Писаревъ, какъ и Л. Н. Толстой, склонень быль даже отрицать самое право воспитывать другихъ.

Вторымъ факторомъ, угнетавшимъ личность, была семья. Драмы Островскаго, беллетристическія произведенія Писемскаго, Тургенева, Гончарова, Помяловскаго и др. давали нашей публицистической критикъ обильный матеріаль для проповѣди освобожденія личности отъ самодурства, деспотизма, домостроевской морали, мѣщанскаго уклада, "патріархальной рутинности понятій и отношеній". Тяжелыя последствія домостроевщины и мъщанства сильнъе всего сказывались на положеніи женщины, и воть женскій вопросъ разносторонне трактуется въ тогдашней литературь, продолжавшей и

въ этомъ случав двло, начатое литературой сороковыхъ годовъ.

Женщина рвется изъ семейной тюрьмы и стремится отвоевать себъ право на свободу чувства. Катерина въ "Грозв" (1860 г.) полна стихійнаго протеста противъ семейнаго крѣпостничества, и этоть первый "лучъ свъта въ темномъ царствъ" гаснеть въ холодныхъ волнахъ Волги. Въ мъщанской семь чувство женщины также могло проявляться лишь въ дозволенныхъ формахъ, при условіи законнаго брака, устройство котораго беруть на себя старшіе члены семьи. Но Надя Дорогова ("Молотовъ" Помяловскаго) недаромъ читала Тургенева, который "сдѣлался ея любимымъ поэтомъ", и "Фауста" сначала Тургенева, а потомъ Гете: она "инстинктивно берегла сердце для того, кого полюбить, а не для перваго встрычнаго, рекомендованнаго отцомъ". Послѣ борьбы ей удалось уклониться оть "обязательной любви" и выйти за любимаго человъка. Въ темномъ царствъ чиновнаго мъщанства Надя была твмъ же лучомъ сввта, что Катерина въ купеческомъ.

Лучше, конечно, жилось дѣвушкѣ дворянскаго круга: ей, по крайней мѣрѣ, можно "влюбляться". Но какой жалкой представляется "кисейная барышня", Леночка Илличова ("Мѣщанское счастье" Помяловскаго). Наивная, добрая дѣвушка, искренняя и любящая, она не лишена извѣстныхъ стремленій и рѣшимости, но все у нея выходить какъ-то "по-птичьи". Леночкѣ достало ума, чтобы понять необходимость разрыва съ Молотовымъ, и она съ трогательной искренностью гово-

рить: "Никому мы не нужны... кому любить такихь?.. Я знаю,—ты не можешь любить меня, потому что я глупенькая". Молотову и автору повъсти, несмотря на все ихъ разночинство, стало невыносимо жаль эту глупенькую дъвушку, которую впереди ожидаеть пошлость, которой предстоить стать "не человъкомъженщиной, а бабой—женщиной". То же теплое чувство вызвала Леночка и въ Писаревъ ("Романъ кисейной барышни").

Стремленіе сдълаться "человъкомъ - женщиной" воплощено длинномъ рядѣ литературныхъ типовъ, выражающихъ собою разныя ступени и формы женской эмансипаціи. Туть и Ольга (въ "Обломовъ") сь ея напряженными, но смутными порывами, и Вѣра (въ "Обрывѣ") съ ея любовью къ Марку Волохову и "паденьемъ", и Елена (въ "Наканунъ"), увлекшаяся идеей политической свободы, и Въра Павловна (въ романѣ "Что дѣлать" Чернышевскаго), построившая свою жизнь на новыхъ началахъ свободной любви и общественно-полезнаго труда, и поверхностная жоржандистка Лизавета Аркадьевна (въ "Мѣщанскомъ счастьви Помяловскаго), и комическая femme émancipée Кукшина (въ "Отцахъ и дѣтяхъ"), и многочисленныя героини романовъ Авдъева ("Подводный камень" 1860 г.). Слѣпцова, Шеллера-Михайлова и т. д.

Критика береть сторону освобождающейся женщины, ободряеть ее, помогаеть ей найти дорогу и уяснить свои идеалы. "Пора, мнъ кажется, сказать ръшительно и откровенно, заявляеть Писаревъ:—женщина ни въ чемъ не виновата. Она постоянно является страдалицей, жертвой или, по крайней мъръ, страдательнымъ лицомъ". Ей приходится шагь за шагомъ отстаивать свою свободу, свое право на образованіе и общественный трудъ. На мужчинъ лежить обязанность будить пребяческую полудремоту дъвушки или женщины", помогать ей въ тяжелой борьбѣ съ собой и окружающими. На пути женщины разсыпано столько терніевъ, что "когда она изнемогаеть и падаеть, мы должны ей сочувствовать, какъ мученицъ; когда она одол'вваеть препятствія, должны прославлять ее, какъ ге-"жинос

Самостоятельность и право на уваженіе даются человѣку трудомъ. Эту мысль литература неуклонно внушала и русской женщинѣ. Пелгуновъ спеціально для "прекраснаго пола" пишетъ свой очеркъ "Женское бездѣлье" (1865 г.), элементарный трактатъ по политической экономіи, въ ироническомъ тонѣ доказывающій, что нужно производить какъ можно болѣе полезныхъ предметовъ и что каждый непремѣнно долженъ трудиться.

Женщина, свободная въ своемъ чувствъ, женщина товарищъ мужчины, женщина общественный работникъ—воть идеалъ, неизмѣнно мелькающій на страницахъ журналовъ и воплощенный въ женскихъ типахъ беллетристики шестидесятыхъ годовъ.

Но центральное мѣсто, по всему ходу тогдашней жизни, долженъ былъ занимать въ литературѣ вопросъ о положеніи народа. Съ нимъ явно или тайно сплетались всѣ дру-

гіе вопросы, не исключая и разночинской проблемы, всв реформы и общестенныя движенія какъ конституціоннаго, такъ и демократическиреволюціоннаго характера. этомъ ръчь шла почти исключительно о сельскомъ населеніи, о мужикъ въ собственномъ смыслъ слова. Правда, литературой не быль забыть классь городскихъ и фабричныхъ рабочихъ. Не одинъ Писаревъ сознавалъ, что "конечная цъль всего нашего мышленія и всей д'ытельности каждаго честнаго человъка все-таки состоить въ чтобы разръшить навсегда неизбъжный вопрось о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ". Пролетарскій вопросъ теоретически разрабатывали у насъ въ 60-хъ годахъ Н. Г. Чернышевскій, Н. В. Шелгуновъ ("Рабочій пролетаріать въ Англіи и во Франціи" 1861 г., "Соціально-экономическій фатализмъ" 1868 г.) и неваслуженно забытый Вас. Вас. Берви (псевдонимъ Н. Флеровскій), авторъ книги "Положеніе рабочаго класса въ Россіи" (1869 г.). Беллетристы и поэты, съ своей стороны, удъляють мъсто изображенію городского пролетаріата. Таковы разсказы Левитова, Рѣшетникова, "Нравы Растеряевой улицы" Гл. И. Успенскаго (1866 г.) и нѣкоторые эпизоды въ романѣ Чернышевскаго "Что дълать". Некрасовъ, обязанный своимъ настроеніемъ столько же впечатльніямь деревни, сколько и вліянію столицы съ ея соціальными контрастами, въ немногихъ, но сильныхъ стихотвореніяхъ набросаль жуткія картины столичнаго быта ("О погодъ", 1859 г.; "Плачъ дътей", 1861 г.; "Крещенскіе морозы",

1865 г.; "Кому холодно, кому жарко", 1865 г.; "Пѣсни о свободномъ словѣ", 1865 г. и т. д.).

Въ нашей улицъ жизнь трудовая, писалъ, напр., Некрасовъ въ стихотвореніи "О погодъ" (1859 г.):

Начинаютъ, ни свѣтъ, ни заря, Свой ужасный концертъ, припѣвая, Токари, рѣзчики, слесаря, А въ отвѣтъ имъ гремитъ мостовая! Дикій крикъ продавца-мужика, И шарманка съ пронзительнымъ воемъ, И кондукторъ съ трубой, и войска, Съ барабаннымъ идущія боемъ, Понуканье измученныхъ клячъ, Чуть живыхъ, окровавленныхъ, грязныхъ.

И дѣтей раздирающій плачъ
На рукахъ у старухъ безобразныхъ,—
Все сливается, стонетъ, гудетъ,
Какъ-то илухо и грозно рокочетъ,
Словно цъпи куютъ на несчастный народъ,

Словно городъ обрушиться хочеть. Давка, говоръ... (о чемъ голоса?— Все о деньгахъ, о нуждѣ, о хлѣбѣ)... Смрадъ и копоть. Глядишь въ небеса, Но отрады не встрѣтишь и въ небѣ.

Подобные мотивы, однако, незамътно растворяются въ общемъ содержаніи мужицкой беллетристики и народнической поэзіи. Нашъ капитализмъ дълалъ еще первые свои шаги, а въ судьбъ деревни сосредоточивались главные матеріальные и духовные интересы эпохи. Сравнительно съ сороковыми годами, когда о народъ писали Тургеневъ и Григоровичъ, крестьянскій вопросъ сильно осложнился и выросъ въ своемъ сопіальномъ значеніи.

Въ 1855 г., по иниціативъ в. кн. Константина Николаевича, была организована этнографическая экспедиція съ участіємъ Писемскаго, Потъхина, Островскаго, Максимова,

Аванасьева—Чужбинскаго, М. Л. Михайлова и Н. H. Филиппова. Собранные тогда матеріалы дали содержаніе ряду этнографическихъ и беллетристическихъ очерковъ изъ народнаго быта. Соединеніе этнографа и беллетриста видимъ мы въ оригинальной фигуръ П. И. Якушкина и въ В. И. Далъ. Въ 1861 г. вышли "Картины изъ русскаго быта" (2 тома) Даля. Значеніе ихъ было не велико. "По правдъ говоря, —писаль тогда Чернышевскій, изъ его разсказовъ ни на волосъ не узнаешь ничего о русскомъ народв, да и въ самихъ-то разсказахъ не найдешь ни капли народности". Это-анекдоты изъ народнаго быта, собранные наблюдательнымъ этнографомъ. Гораздо большее значеніе им'веть "Словарь живого великорусскаго языка" Даля, выходившій отъ 1861 по 1868 г. Туть все важно и типично для эпохи: и самый факть появленія такого словаря и горячее увлечение достоинствами живой народной ръчи. Съ оттънкомъ стараго сантиментальнаго жалфнья изображали народъ Кохановская (Н. С. Соханская) и Марко Вовчокъ (М. А. Марковичъ). Разсказы послъдней ("Разсказы изъ народнаго русскаго быта", М. 1859 г.) вызвали обширную и ценную статью Добролюбова "Черты для характеристики русскаго простонародія".

Пробоваль вернуться къ старымъ темамъ о народѣ и Григоровичъ въ повѣсти "Пахатникъ и бархат-пикъ" (1860 г.).

Чрезвычайно колоритными чертами набросаны въ "Губернскихъ очеркахъ" Салтыкова народные типы изъ "бродячей Руси". Народно-

эпическимъ, пъсеннымъ складомъ нарисоваль онь портреты отставного солдата Пименова, Оедосьюшки свъть - Пахомовны, которая собралась "въ путь во дороженьку, угодникамъ Божіимъ помолиться, свяпреславнымъ мъстамъ клониться", Аринушки - странницы, Старца пустынно-жителя, попавшаго въ острогъ, и т. д. При этомъ, сатирикъ съ очевидной преднамъренностью противопоставляеть качествамъ народа отрицательныя черты другихъ сословій и въ частности "интеллигенціи".

Къ 1858 г. относится "Горькая судьбина" Писемскаго. До "Власти тьмы" Толстого это была единственная хорошая пьеса съ сюжетомъ изъ народной жизни. Поставленная въ 1863 г. на Александринской сценъ, она имъла огромный успъхъ и долго за тъмъ держалась въ репертуаръ нашихъ театровъ.

Но настоящими писателями - народниками въ 60-ые годы были Никитинъ, Левитовъ, Рътетниковъ, Ник. Успенскій и Некрасовъ.

Горемыки-разночинцы внесли въ народническую литературу ноты глубокой скорби и горькой правды, и критика (въ лицѣ Добролюбова) спѣшить опровергнуть мнѣніе Анненкова о невозможности простонародной беллетристики.

Рано умершій *Никитин* (16 окт. 1861 г., на 37-мъ году жизни) сознаваль отвътственность, которую возлагала на каждаго русскаго человъка важность историческаго момента:

Молніи насъ освѣтили, Мы на распутьи стоимъ... Мертвые въ мирѣ почили, Дѣло настало живымъ.

Дмитрій Васильевичь Григоровичь

Съ портрета, писаннато И. М. Крамсника 1875 (Городская галлерея П. и. С. Третьяновых в. Москвъ

JI. Assessment of the latest of th Constitution of III L Summer. Contract of the contract of the The state of the s очерковъ изъ - para Continuo acro-There is no recommendation to the last married and the state of the later of the la 1. Вь 1861 г. аго быto the Alexander street The state of the s - This Principposition THE RESERVE the property of the party of the NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN sector, Tel-speciality and among non-livro, miliprersos maliaconstant-Technique de la companya de la compa OTORNIA DE LA CONTROLO CHARLEST CHARLE THE SECO. ment on this mint of Type AND REAL PROPERTY AND PARTY. at whether the property spectral ніе до-THE RESIDENCE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. Ch. territorial empiro, ninvanionwas not a section of the section of post Estamonio (S. C. Granna) is Wayner Disserver (M. A. Majantaryra). Principles to the largest ( , Francisco art.) THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED ASSESSED. normal disappeys a chargo-same [G. - Over present moneypariet. Handley reprinted to mylon. - I have be l'encopourer to be the Allegarian or Separa-The state of the state of the race of Transportation response to the reputation of the same

эппческимъ The second second section is a second on the Marian Landau and a mayor . Yes fr morane Implicor - and a conзумен проставии тиниться Армина и втрынкоры. Fig. 10 17 CTOB TO SEE AND COMMENTS of the opinion of The Light contraсатирикъ съ очевидной преднамвренностью противопоставляеть ка-TOTAL AND THE STREET STREET TOTAL HOUSE COMMUNICATION OF THE PARTY OF TH TO MIT TONIE No. 1802 F STROCTOR L'ONNES "Andreas Incommune of Basins тьмы" Толстого это была единственная хорошая пьеса съ сюжетомъ изъ народной жизни. Поставленная въ 1863 г. на Александринской

Но настоящими писателями - на-

COURSE COMMERCIAL STREET, NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

и долго за тьмъ,

Поремыки-разночинцы внесли въ

впродной беллетристики.

1861 г., на 37-мъ году жизни) сознавалъ отвътственность, которую возлагала на каждаго русскаго человъка важность историческаго момента:

Monor for our finance.

Monor

or IT expressed horsessed

THE RESERVE THE PERSON NAMED IN





Но печальный жребій выпаль на его долю, и его поэзія полна надрывающей сердце тоски. Поэть по себъ знаеть жизнь Лукичей; онъ понимаеть и потому готовъ оправдать пьяницу и деспота кулака ("Кулакъ", 1858 г.). Его сердце любовно раскрыто для всёхъ обиженныхъ судьбой. Никитинъ любитъ народъ и страдаеть за него. Жизнь народа ръдко представляется ему въ свътъ кроткой идилліи, чаще это - безрадостное, тоскливое существование ("Пахарь", "Соха", "Жена ямщика", "Зимняя ночь въ деревнъ", "Ночлегь извозчиковъ", "Пъсня бобыля", "Бурлакъ", "Нищій", "Наследство и пр.). Въ крестьянскомъ трудъ онъ не видить тъхъ свътлыхъ, бодрыхъ красокъ, какими рисоваль его Кольцовъ. Мужицкая соха, эта "въковъчная работница", способна вызвать въ немъ лишь мысли о горькой заброшенности.

Про тебя и вспомнить некому...
Что жъ молчишь ты, безпривътная,
Что не въ славу тебъ трудъ идетъ,
Не въ честь служба безотвътная?..
Ахъ, кръпка, не знаетъ устали
Мужичка рука желъзная,
И покоитъ соху-матушку
Одна ноченька беззвъздная!
На межъ трава зеленая,
Полынь дикая качается;
Не твоя ли доля горькая
Въ ея сокъ отзывается?

Россія для Никитина— "царство скорби и цѣпей, царство взятокъ и мундира, царство палокъ и плетей". Съ негодованіемъ говорить онъ о томъ позорномъ смиреніи, съ какимъ "наше племя" носить "оковы тяжкія рабовъ".

Мы рабство съ иолокоиъ всосали, Сроднились съ болью нашихъ ранъ.

Нѣтъ! Въ насъ отцы не воспитали, Не подготовили гражданъ. Не мстить насъ матери учили За цѣпи сильнымъ палачамъ. Увы! безсмысленно водили За палачей молиться въ храмъ.

Но все же поэть вѣрить въ приближеніе того момента, когда

Падетъ презрѣнное тиранство, И цѣпи съ пахарей спадутъ, И ты, изнѣженное барство, Возьмешься нехотя за трудъ.

Ужъ восходитъ солнце земледъльца!.. Забитый, онъ на месть не скоръ; Но знай: на своего владъльца

Давно ужъ точить онъ топоръ...

И тогда барство будеть "ненавистной тѣнью, пятномъ въ исторіи родной", и просвѣщенное потомство его проклятьемъ поразить. ("Былое" 1906 г., 7).

Тою же скорбью въеть со странипъ Левитова и Рътетникова. Левитовъ ("Степные очерки", "Горе сель, деревень и городовъ") еще смягчаеть свои мрачныя картины искреннимъ лиризмомъ и поэтическими аксессуарами; нѣкоторые называли его даже идеализаторомъ народа, принимая за идеализацію его безграничную любовь къ каждому пасынку жизни, въ какомъ бы отталкивающемъ видъ онъ ни представалъ передъ нами. Ръшемниковъ же, безъ всякаго помышленія объ искусствь, даль почти топорный рисунокъ жизни полудиобитателей Пермской губ. ("Подлиповцы" 1864 г.). Своими очерками Рфшетниковъ, какъ говорится въ его письмъ къ Некрасову, желалъ "хоть сколько-нибудь помочь этимъ бъднымъ труженикамъ... По

моему, написать все это иначевначить, говорить противъ совъсти, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... Вы не повърите, я даже плакаль, когда передо мной очерчивался образъ Пилы во время его мученій". Читатели пришли въ ужасъ отъ жизни подлиповцевъ, которые показались ему одной изъ разновидностей русскаго "народа". Шестидесятые годы не боялись говорить о мужикъ голую правду, не оскорблялись за народъ, если писатели, какъ H. Успенскій, С. Т. Славутинскій и Слъщовъ, выставляли его въ смъшномъ видъ. Чернышевскій даже привътствовалъ разсказы Успенскаго (какъ Добролюбовъ повъсти Славутинскаго), усмотрѣвъ въ ихъ тонѣ "начало перемъны". (Современникъ, 1861 г.). Прежде литература идеализировала народъ, прикрашивала народные нравы и понятія, говорила о немъ такъ, какъ Гоголь о своемъ Акакіи Акакіевичъ. И это потому, писаль Чернышевскій, что тогда считали положение народа безнадежнымъ и жалѣли его. Теперь не то. Успенскій пишеть о народъ правду безъ всякихъ прикрасъ", и это-, очень хорошій привнакъ". Во-первыхъ, очевидно, дурное положение народа признается подлежащимъ измѣненію, ставляется продолжающимся только по его собственной винъ и для своего улучшенія нуждается только въ его собственномъ желаніи измънить свою судьбу". Во-вторыхъ, Успенскій "говорить о мужикахъ безъ церемоніи, какъ о людяхъ, которыхъ онъ самъ считаеть и читатель его долженъ считать за лю-

дей, одинаковыхъ съ собою, за людей, о которыхъ можно говорить откровенно все, что замъчаешь о нихъ". Авторъ чувствуеть своимъ человъкомъ въ обществъ мужиковъ, изъ чего видно, образованные люди уже могуть, когда хотять, становиться понятны и близки народу", сближаться съ нимъ просто, безъ всякихъ "фантастическихъ фокусовъ-покусовъ", о которыхъ говорять славянофилы и другіе идеалисты. "Это діло совершенно легкое для того, кто въ самомъ деле любить народъ, -- любить не на словахъ, а въ душъ".

Этой способностью, которая безъ всякихъ усилій давалась разночинцу, обладаль и *Некрасов*, несмотря на свое дворянское происхожденіе и связь съ сороковыми годами.

"Печальная спутница печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда, страданья и оковъ", муза Некрасова до конца оставалась вѣрна своему призванью:

Я призванъ былъ воспѣть твои сраданья, Терпѣньемъ изумляющій народъ! И бросить хоть единый лучъ сознанья На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.

Выполняя величайшую задачу своего времени, Некрасовъ съ неистощимой изобрѣтательностью разрабатывалъ сюжеты изъ народной жизни. Кажется, онъ не оставилъ неизслѣдованною ни одной стороны крестьянскаго быта, ни одного уголка мужицкой души; онъ, можно сказать, перепробовалъ всѣ тона, отъ щемящей душу тоски и грустной ироніи до восторженнаго паэоса и свътлаго умиленія. Но преобладающими и у него оставались скорбныя, элегическія ноты. 19-ое февраля сдълало народъ свободнымъ; Некрасовъ напряженно ждалъ этого момента, онъ "съ надеждой привътствовалъ свободу". Но вмъстъ съ другими лучшими людьми эпохи онъ не думалъ, чтобы 19-ое февраля окончательно ръшило вопросъ о народъ.

"Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьъ", Шепнула муза мнъ. "Пора итти впередъ: Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ!"

Отвътъ, разумъется, долженъ былъ послъдовать отрицательный.

Немного выигралъ народъ, И легче нѣтъ ему покуда Ни отъ чиновныхъ мудрецовъ, Ни отъ фанатиковъ народныхъ, Ни отъ начитанныхъ глупцовъ, Лакеевъ мыслей благородныхъ!

Воть почему Некрасовъ до самой смерти не покидаеть своего поста "печальника народа".

Много передумаль онь о народной жизни и не разъ задаваль себѣ вопрось о будущей судьбѣ русскаго крестьянина. Бывали моменты, когда нескончаемое зрѣлище народнаго горя, отсутствіе замѣтнаго улучшенія въ нравственныхъ и экономическихъ условіяхъ его быта наводили поэта на грустныя сомнѣнія, и изъ глубины души поднимался скептическій вопросъ:

Ты проснешься ли, исполненный силъ,

Иль, судебъ повинуясь закону, Все, что могъ, ты уже совершилъ, Создалъ пѣсню, подобную стону, И духовно навѣки почилъ?

На этомъ скептицизмъ, однако, Некрасовъ не могъ остановиться. Въря въ людей вообще, онъ върилъ и "въ нѣмыя народныя силы". Его вфра въ народъ не заключала въ себъ ничего мистическаго. Она никогда не переходила у него мистическій культь мужика, преклоненіе передъ непостижимой сущностью народнаго духа. Поэть не закрывалъ глазъ на народные недостатки, видёль ихъ и открыто изображаль; среди его крестьянскихъ типовъ немало отрицательныхъ (Климка Лавинъ, Глѣбъ староста, вся семья Матрены Тимоееевны и пр.). Даже "міръ" крестьянскій иногда вызываеть съ его стороны осужденіе. Свекоръ Матрены Тимовеевны, напр., жалуется (въ поэмѣ "Кому на Руси жить хорошо", гл. VI—"Трудный годъ"):

> Гдѣ видано, гдѣ слыхано: Давно ли взяли старшаго, Теперь меньшого дай! Я по годамъ высчитывалъ, Я міру въ ноги кланялся, Да міръ у насъ какой?

> > и т. д.

Признавъ печальный факть, что народъ

бредеть по житейской дорогь Въ безразсвътной глубокой ночи, Безъ понятья о правдъ, о Богъ, Какъ въ подземной тюрьмъ безъ свъчи,

Некрасовъ ставилъ будущую судьбу народа въ извѣстную зависимость отъ работы интеллигенціи. Образованные люди и народъ—не враждебныя силы, не антагонисты, а союзники. Поэтъ съ горячимъ призывомъ обращается къ "сѣятелямъ разумнаго, добраго, вѣчнаго", обѣщая имъ сердечное спасибо русскаго нареда и увъряя, что "почва добрая душа народа русскаго".

Самое задушевное желаніе Некрасова состояло въ томъ, чтобы освобожденный народъ принялъ, наконецъ, равное участіе въ культурномъ развитіи страны, чтобы Бѣлинскій и Гоголь стали и его писателями.

Вся, можно сказать, формула народнаго прогресса вылилась у Некрасова въ тепломъ "Гимнъ Богу".

Господь! твори добро народу!

Благослови народный трудъ,
Упрочь народную свободу,
Упрочь народный правый судъ!
Чтобы благія начинанья
Могли свободно возрасти,
Разлей въ народѣ жажду знанья
И къ знанью укажи пути!
И отъ ярма порабощенья
Твоихъ избранниковъ спаси,
Которымъ знамя просвѣщенья,
Господь, Ты ввѣришь на Руси!..."

Но Некрасовъ не обрекалъ народъ на пассивную роль. Онъвърилъ, что, несмотря на въковое рабство, народъ сохранилъ чистоту своей души, спасъ "сердце свободное", "совъсть спокойную и правду живучую". Такіе люди, какъ гръшникъ Власъ, въ моментъ своего раскаянія обнаружившій "великую силу души", Ермилъ Гиринъ, Савелій, "святорусскій богатырь", Якимъ Нагой и пр., служили для поэта порукой нравственной кръпости народа, высоты его духовной личности.

Въ разговоръ съ Тургеневымъ, по свидътельству Головачевой-Панаевой, Некрасовъ отдавалъ явное предпочтеніе народу передъ собой, какъ представителемъ интеллигенціи. "Когда я бесъдую съ русскимъ мужикомъ, — говорить онъ, — его безхитростная, здоровая рѣчь, безкорыстное человѣческое чувство къ ближнему заставляють меня сознавать, какъ я развращенъ передъ нимъ и сердцемъ и умомъ, и краснѣть за свой эгоизмъ, которымъ пропитался до мозга костей... Можетъ быть, тебѣ это кажется дикимъ, но въ бесѣдѣ съ образованными людьми у меня не появляется этого сознанія".

Некрасовъ раздѣлялъ убѣжденіе своихъ современниковъ, что русскій народъ "широкую, ясную грудью дорогу проложить себъ". Въ 1858 г. онъ пишеть знаменитую "Пъсню Еремушки", которая приводила въ восторгъ Добролюбова и въ свое время не могла быть напечатана въ ея подлинномъ видъ. Поэть желаеть, чтобы Еремушка "жизни вольнымъ впечатлъніямъ душу вольную отдаль", чтобъ онъ возлюбиль братство, равенство, свободу, чтобы, покинувъ холопское терпвніе, надъ угнетателями, надъ неправдою лукавою грянуль Божьею грозой.

Силу новую Благородныхъ юныхъ дней Въ форму старую, готовую Необдуманно не лей!

"Безъ счастья и воли ночь безконечно длинна", и поэть призываеть бурю, которая расплескала бы "чашу вселенскаго горя". Онъ не мирится съ сѣренькой жизнью, тусклыми буднями, жаждеть сильныхъ ощущеній, борьбы, подвига и стремится направить и другихъ на тоть же путь. Матери онъ совѣтуеть натвердить сыновьямъ съ ранней молодости что

## My Comme O ser:

Consumers of the construction with a supplier of the construction of the construction

no promise de monte de monte

And, bearing bettern, theory at the parties of the

Мории евоболно возрасти

Могли свободно возрасти, Разлей въ народъ жажду знанья И отъ ярма порабощенья Твоихъ избранниковъ спаси,

Господь, Ты ввъришь на Руси!.."

Но Некрасовъ не обрекалъ на-

что, несмотря на въковое рабство, народъ сохранилъ чистоту своей душн, спасъ "сердце свободное", полити и полити и повът моментъ своего раскаяния обнаружившій "великую силу "святорусскій богатырь", Якимъ Нагой и пр., служили для поэта порукой нравственной кръпости на-

тву Головачевой-На-

THE RESERVE OF THE PERSON.

мучиком — то онъ, —его безкитр примента передъ
пота пращенъ передъ
пота пропитался до
кимъ, но въ бесъдъ съ образо
ными людьми у меня не появляется
этого сознанія".

своихъ современниковъ, что русскій народъ "широкую, ясную грудью доnote upon the cold, the little DUTO CENTER OF THE PARTY OF THE ingui como de la la bio восторгъ Дооролюбова и въ свое время не могла быть напечатана въ ея подлинномъ видъ. Поэтъ желаеть, чтобы Еремушка "жизни воль-Diego umeral dines also series WINDOW, THE SAME SAME SAME THE DATE OF THE PARTY OF THE PARTY. cary commune equifice next угнетателями, надъ неправдою лукавою грянуль Божьею грозой.

Силу новую (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (190

ваеть бурю, которая расплескала бы "чашу вселенскаго горя". Онъ не мирится съ съренькой жизнью, тусклыми буднями, жаждеть сильныхъ ощущеній, борьбы, подвига и ремится направить и другихъ на





Есть времена, есть цѣлые вѣка, Въ которые нѣтъ ничего желаннѣй, Прекраснѣе терноваго вѣнка...

Для него нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что только тоть себя переживеть,

Кто, служа великимъ цълямъ въка, Жизнь свою всецѣло отдаетъ На борьбу за брата-человѣка.

Поэтъ ждеть активныхъ работниковъ народнаго освобожденія и изъ среды молодого крестьянства (Еремушка) и изъ среды демократической интеллигенціи. Павлуша Веретенниковъ и семинаристъ Гриша (въ поэмѣ "Кому на Руси жить хорошо")—народники, тѣ "сильныя, любвеобильныя души", которыя по тѣсной, но честной дорогѣ идуть

На бой, на трудъ За угнетеннаго, За обойденнаго.

Эти мотивы некрасовской поэзіи попадали въ тонъ господствовавтему настроенію радикальныхъ демократовъ 60-хъ годовъ, провозвѣстниковъ народническаго соціализма. Некрасовъ служить связующимъ звеномъ между народнической литературой сороковыхъ годовъ и народниками 60—70-хъ годовъ.

Большую ошибку сдѣлаетъ тотъ, кто составитъ себѣ представленіе о соціальныхъ идеяхъ "нигилистовъ" по тургеневскому Базарову: авторъ приписалъ своему герою отрицательное отношеніе къ общинѣ и равнодушіе къ крестьянскому вопросу. Между тѣмъ, "настоящій нигилизмъ, какимъ его знали въ Россіи", по вѣрному замѣчанію Степняка, "былъ борьбою за освобожденіе мысли отъ узъ всякаго рода

традици, шедшей рука объ руку съ борьбей за освобождение трудящихся классовъ оть экономическаго рабства". Такими "нигилистами" въ крестьянскомъ вопросъ и были Добролюбовъ и Чернышевскій. Сопоставляя дворянскую интеллигенцію съ народомъ, Добролюбовъ видълъ въ последнемъ больше правственной силы и стойкости, чёмь въ первой. Замученный крыпостнымь правомь, невъжественный народъ "не замеръ, не опустился, источникъ жизни не изсякъ въ немъ", писалъ Добролюбовъ въ 1860 г. "Да, въ этомъ народъ есть такая сила на добро, какой положительно нфть въ томъ развращенномъ и полупомъщанномъ обществъ, которое имъетъ претензію одного себя считать образованнымъ и годнымъ на что-нибудь дъльное", -- говорилъ онъ еще въ 1859 г. по поводу распространенія обществъ трезвости. Народъ не умъеть красно говорить, но онъ умъеть дёло дёлать, "приносить существенныя жертвы разъ сознанному и порѣшенному дѣлу". Въ этомъ величіе народной массы, которое недоступно интеллигенту съ его "отвлеченной образованностью и прививною гуманностью". "Воть отчего всъ наши начинанія, всъ попытки геройства и рыцарства, всв претензіи на нововведенія и реформы въ общественной д'ятельности, бывають такъ жалки, мизерны и даже почти непристойны въ сравненіи съ тъмъ, что совершаетъ самъ народъ и что можно назвать действительно народнымъ дѣломъ". Скептикъ по отношенію къ образованнымъ классамъ, Добролюбовъ върилъ, что народное дело решится

самодъятельностью народа. А это народное дъло состоить въ томъ, чтобы разрушить весь старый строй и создать новый порядокъ, построенный не на фетишахъ юридической законности и отвлеченной справедливости, а на принципъ—"человъкъ и его счастье".

Таково же было убъждение Чернышевскаго и другихъ демократовъ шестидесятыхъ годовъ. Какъ экономисть, Чернышевскій много потрудился надъ выясненіемъ экономической и соціальной стороны народной жизни. Развивая и углубляя народническій соціализмъ Герцена, онъ энергично защищалъ сельскую общину, составляль проекты промышленно - земледъльческихъ товариществъ въ духѣ Фурье, проповъдовалъ націонализацію земли и былъ вообще главнымъ истолкователемъ идей радикальнаго демократизма шестидесятыхъ годовъ. Эти идеи горячо были подхвачены радикальной молодежью и сдълались лозунгомъ революціоннаго движенія эпохи. Въ прокламаціяхъ того времени, какъ, напр., "Къ молодому покольнію", "Воззваніе къ барскимъ крестьянамъ", "Молодая Россія" и т. д., неизм'внно повторяется одна и та же мысль о необходимости революціи во имя народно-соціалистическихъ идеаловъ и о томъ, что этоть перевороть должень быть произведенъ силами самого народа, солдать, раскольниковъ, при участіи меньшинства изъ "общества", особенно революціонной молодежи.

Своего рода литературный синтезъ новыхъ идей и идеаловъ 60-хъ годовъ представилъ Чернышевскій въ романъ "Что дплать" (1863 г.).

Писаревъ провозгласилъ это произведеніе "небывалымъ явленіемъ въ нашей литературъ" и посвятилъ ему обширную статью ("Мыслящій пролетаріать"). Герои романа—"новые люди", мыслящіе реалисты, строящіе свою личную жизнь на началахъ "эгоизма" и въ то же время занятые ръшеніемъ соціальныхъ проблемъ своего времени. Французская песенка, "бойкая, смелая", которую въ началъ романа поеть Въра Павловна, опредъляеть соціальный фонъ всего произведенія. "Мы бъдны, говорила пъсенка, но мы рабочіе люди, у насъ здоровыя руки. Мы темны, но мы не глупы и хотимъ свъта. Будемъ учиться — знаніе освободить насъ; будемъ трудиться, — трудъ обогатить насъ, -- это дело пойдеть, -- поживемъ, доживемъ-

> Ça ira, Qui vivra verra.

"Трудъ безъ знанія безплоденъ, наше счастье невозможно безъ счастья другихъ. Просвѣтимся—и обогатимся; будемъ счастливы—и будемъ братья и сестры,—это дѣло пойдеть,—поживемъ, доживемъ.

"Вудемъ учиться и трудиться, будемъ пѣть и любить, будеть рай на землѣ. Будемъ же веселы жизнью,— это дѣло пойдетъ, оно скоро придетъ, всѣ дождемся его".

Осуществляя идею пъсенки, Въра Павловна организуетъ мастерскія на кооперативныхъ началахъ, а въ своихъ снахъ уже видитъ будущее блаженство людей, когда они станутъ житъ въ роскошныхъ аллюминіевыхъ дворцахъ, освъщенныхъ электричествомъ, когда воцарится

Николай Гавриловичъ Чернышевскій.

Съ негатива, любезно предоставленнаго М. Н. Чернышевскимъ въ С.-Петербургъ.

"ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ XIX ВЪКЪ". Изданіе Т-ва "Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К<sup>04</sup>.

\_\_\_\_\_ . the same of the same of \_\_\_\_





равенство и братство, когда свободный трудь будеть наслажденіемь, когда будеть царить свободная поэтическая любовь, когда люди будуть жить въ матеріальномъ довольствъ и наслаждаться всей полфизическаго и духовнаго нотой счастья. Здёсь "нёть ни воспоминаній ни опасеній нужды и горя; здъсь только воспоминанія вольнаго труда въ охоту, довольства, добра и наслажденія, здёсь и ожиданія только все того же впереди... Всѣ они—счастливые красавцы красавицы, ведущіе вольную жизнь труда и наслажденія, -- счастливцы, счастливцы!" Но не скоро человъчество дождется осуществленія своихъ соціальныхъ надеждъ. Смънится еще не мало покольній, прежде чемъ настанеть на земле это свътлое царство, но все же работа идеть, и чёмь далёе, тёмь быстръе. "Говори же всъмъ", слышить Въра Павловна во снъ, "воть что въ будущемъ, будущее свѣтло и прекрасно. Любите его, стремитесь къ нему, работайте для него, приближайте его, переносите изъ него въ настоящее, сколько можете перенести: настолько будеть свътла и добра, богата радостью и наслажденіемъ ваша жизнь, насколько вы умфете перенести въ нее изъ будущаго".

Въра Павловна, Кирсановъ и Лопуховъ—это тъ "новые люди", которые идуть върнымъ шагомъ по пути къ свътлому царству. Но въ глазахъ автора это—только "обыкновенные порядочные люди новаго поколънія, люди, которыхъ я встръчаю цълыя сотни". Есть, однако, въ романъ "особенный человъкъ", Рахметовъ. Это—могучая натура, суровый ригористь, перевоспитывающій себя для великой цъли служенія народу. Романъ лишь намекаеть на таинственныя задачи, къ ръшенію которыхъ стремится Рахметовъ, но эти задачи огромны и требують колоссальныхъ силь. Такихъ людей, какъ Рахметовъ, еще мало, "но ими расцвътаетъ жизнь всъхъ; безъ нихъ она заглохла бы, прокисла бы; мало ихъ, но они дають всвив людямь дышать, безъ нихъ люди задохнулись бы. Велика масса честныхъ и добрыхь людей, а такихъ людей мало; но они въ ней-теинъ въ чаю, букеть въ благородномъ винъ; отъ нихъ ея сила и аромать; это цвъть лучшихъ людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли".

Если вопросъ о характерѣ соціализма Чернышевскаго еще возбуждаеть споры, то не подлежить сомнѣнію его политическій радикализмъ и соціалистическая окраска его идеаловъ. Въ романъ "Что дълать", отразившемъ на себъ вліяніе Фурье и Оуэна, авторъ далъ картины дъйствительной русской жизни шестидесятыхъ годовъ и показаль направленіе, въ которомъ шло у насъ тогда развитіе соціальныхъ идей. Слабое въ чисто литературномъ отношеніи произведеніе Чернышевскаго сыграло важную роль въ общественной жизни: подъ его вліяніемъ было сдёлано нёсколько попытокъ устроить общины наподобіе фаланстеръ Фурье, наподобіе тіхь, которыя виділа во сні Въра Павловна. Къ роману Чернышевскаго примыкаеть цёлый рядъ беллетристическихъ произведеній, посвященныхъ изображенію новыхъ людей демократическаго типа. Въро-

манахъ Шеллера-Михайлова ("Гнилыя болота", 1864 г., "Жизнь Шупова", 1865 г.), въ повъстяхъ Н. О. Бажина, въ "Трудномъ времени" Слѣпцова (1865 г.), въ романѣ Омулевскаго (И.В. Оедорова) "Шагь за шагомъ" (1870 г., огдъльно подъ заглавіемъ "Свѣтловъ") и подобныхъ произведеніяхъ мелькаеть одна и та же стереотипная фигура реалиста и радикала, ратующаго за новую правду, въ союзъ съ женщинойгражданкой. Всв герои этого типа болъе или менъе сродни Лопуховымъ и Кирсановымъ. Литературные недостатки, а подчасъ искусственность и явная тенденціозность не помѣшали нѣкоторымъ изъ этихъ произведеній получить широкую популярность и имъть сильное вліяніе на молодые умы.

Авторитетный вождь радикальнодемократическаго движенія шестидесятыхъ годовъ, Чернышевскій, какъ соціалисть, тѣмъ не менѣе, подаеть руку своимъ идейнымъ предшественникамъ дореформенной эпохи. Въ шестидесятые годы продолжали действовать нѣкоторые представители нашего ранняго соціализма, занимая, конечно, нфсколько обособленное мъсто среди разночинной демократіи. За гранидей энергично работали Герденъ съ Огаревымъ и Бакунинымъ. Въ Россіи съ самаго начала новой эпохи вступили въ ряды писателей возвращенные изъ ссылки петрашевцы.

Въ 1856 г. возобновилъ свою поэтическую дъятельность А. Н. Плещеет. Перенесенная имъ катастрофа навсегда наложила отпечатокъ глубокой грусти на его творчество. Когда-то Божій міръ казался тѣсенъ Для могучихъ юныхъ силъ; Какъ орелъ ширококрылый, Въ безпредѣльность духъ парилъ; Жажда подвиговъ высокихъ Волновала смѣлый умъ; Много въ сердцѣ было страсти, Въ головѣ кипучихъ думъ.

Теперь остались одни воспоминанія о быломъ. Но это былое попрежнему ему дорого, съ прежней любовью вспоминаеть онъ Петрашевскаго, который "училъ итти путемъ тернистой правды", "училъ любить страну свою родную, отдать ей весь запасъ духовныхъ силъ". Плещеевъ до конца остается въренъ этимъ идеаламъ. Отзываясь на ходъ русской жизни, съ тихой грустью скорбя о страданіяхъ отчизны, съ тихой радостью отмъчая каждое "отрадное" явленье, поэть не перестаеть напоминать людямъ о въчныхъ идеалахъ братской любви, свободы, правды и справедливости. Въ отвътъ на слова загробныхъ призраковъ, убъждавшихъ поэта бросить безплодную борьбу за "грёзы юности" и послъдовать за ними "въ край ничтожества", онъ энергично говорить:

Я жить хочу! Страданья и волненья Я чашу полную испить до дна готовъ! И до конца я въры не утрачу, Что озаритъ нашъ міръ любви и правды свътъ...

Юный старецъ, Плещеевъ быль пъвцомъ христіанскаго идеализма, пъвцомъ "чистыхъ химеръ души возвышенной".

Онъ съ надеждой ждалъ разсвѣта "иного радостнаго дня" и призывалъ молодежь твердою рукой нести "святое знамя жизни новой", Николай Александровичъ Добролюбовъ.

По современной фотографіи.

"ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ XIX ВѣКѣ". Изданіе Т-ва "Бр. А и И. ГРАНАТЪ и К<sup>о</sup>".







Всей душой желая,
Чтобъ не иеркнулъ
Правды лучъ въ краю родномъ,
Чтобъ волной широкой знанье
Разлилось повсюду въ немъ
И чтобъ мира кроткій геній
Осѣнилъ его крыломъ.

Все это сказано слишкомъ общими мъстами, пожалуй, даже банально; все отзывается привычной фразеологіей сороковыхъ годовъ, и Чернышевскому приходилось защищать Плещеева оть упрековъ и невниманія современниковъ. "Благородныя чувства, благородныя мысли" Плещеева, писаль Чернышевскій (въ 1861 г.), не пустыя фразы, а плодъ искренняго настроенія. Они выражены неопредѣленно, обще, "но дъйствительно ли всъ мы такъ высоко и безукоризненно развиты, что намъ не нужно слышать искренняго голоса, заступающагося, хотя бы и въ общихъ чертахъ, за лучшую сторону нашей природы, до сихъ поръ мало торжествовавшую?.." "Поэты съ такимъ благороднымъ и чистымъ направленіемъ, какъ направленіе г. Плещеева", заключаеть Чернышевскій, "всегда будуть полезными для общественнаго воспитанія и найдуть путь къ сердцамъ". Идеалистъ молодымъ петрашевецъ, Плещеевъ сочувствоваль всему доброму и свътлому и среди людей шестидесятыхъ годовъ быль благожелательнымь дедомь, который сердечной молитвой напутствуеть молодежь въ путь-дорогу, не безъ страха за ея будущее.

Въ 1859 г. вернулся изъ Сибири другой петрашевецъ,  $\Theta$ . М. Достоевскій и принялъ самое активное уча-

стіе въ жизни. Но онъ не могъ итти въ общей колев и выставилъ свои собственные идеалы въ противовёсь тому, чёмь главнымь образомъ жило его время. Оторванный каторгой оть непосредственнаго участія въ жизни, Достоевскій, естественно, отдался работь отвлеченной мысли, подходя къ каждому вопросу не съ его конкретно-житейской стороны, а съ абстрактно-принципіальной. За долгіе годы своей ссылки онь много передумаль, пересмотр влъ свои прежніе взгляды на людей и жизнь, подвергнувъ тщательному анализу весь внутренній строй своего "я". Тамъ, въ каторгъ, онъ ясно созналь, что "нась бы осудиль народъ" за идеалы, въ которые върили петрашевцы. Въ каторгъ онъ почувствоваль, что "родня всему русскому", поняль величіе народной души и превосходство его идеаловъ. Пусть народъ, который онъ видъль въ сибирской каторгъ, "гадокъ, воръ, убійца, пьяница", но именно въ немъ скрывается "самое главное, безъ чего нельзя жить, иначе люди съвдять другь друга, съ ихъ матеріальнымъ развитіемъ". исповъдующимъ Христіаниномъ, евангеліе и народные идеалы, возвратился Достоевскій въ Россію и увидыль передъ собой картину сопіальной борьбы, ломки старыхъ формъ жизни и стараго міросозерцанія. "Матеріальное развитіе", матеріализмъ въ міросозерцаніи стояли на первомъ планѣ. Литература была на службъ жизни. Достоевскій не могь не выступить съ своимъ протестомъ. Еще въ Сибири онъ работаль надъ статьей о "назначеніи христіанства въ искусствъ . Критика шестидесятыхъ годовъ ero не удовлетворяеть. Правда, вмъсть съ нею онъ осуждаеть (въ стать в "Г-бовъ и вопросъ объ исскусствъ 1861 г.) "сумастедшихъ поэтовъ и прозаиковъ, которые прерывають всякое сношеніе съ дъйствительностью, дъйствительно умирають для настоящаго, обращаются въ какихъ-то древнихъ грековъ или среднев вковых рыцарей и прокисають въ антологіи или въ средневъковыхъ легендахъ". Но вмъстъ съ тъмъ онъ полагаетъ, что Добролюбовъ (именно о немъ идеть ръчь въ статъ Достоевскаго) "уже слишкомъ далеко" заходить въ своихъ гражданственности: требованіяхъ Достоевскій видить свой смысль и въ чистой поэзіи, въ "погремушкахъ и альбомныхъ побрякушкахъ", такъ какъ здёсь устанавливается связь русскаго творчества съ "историческимъ прошедшимъ и общечеловъчностью". Мало того, "чёмъ болёе человъкъ способенъ откликаться на историческое и общечеловъческое", думаеть Достоевскій, "тімь шире его природа, тъмъ богаче его жизнь и тъмъ способнъе такой человъкъ къ развитію". Самъ Достоевскій, какъ художникъ, и выступаеть передъ нами не реалистомъ-бытописателемъ или писателемъ-гражданиномъ, а мыслителемъ, ръшающимъ идейныя и психологическія проблемы. Жизнь даеть ему только необходимый конкретный матеріаль, который онь и разм'вщаеть въ глубокой перспективъ высшихъ идеаловъ. Творчество Достоевскаго, какъ онъ самъ признавался Аверкіеву, обыкновенно исходить отъ идеи, носить дедуктивный характерь по преимуществу. Даже въ "Запискахъ изъ мертваго дома" (1861—62 гг.) авторъ не остается только непосредственнымъ наблюдателемъ тюремной жизни. Гуманный художникъ въ каторжникъ открыль человъка, способнаго иной разъ проявить "богатство чувства, сердце, яркое пониманіе и собственнаго и чужого страданія", открыль русскаго человъка и при томъ, можетъ быть, лучшаго. "Въдь надо ужъ все сказать, въдь этоть народъ, -- необыкновенный быль народъ, въдь это, можеть быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виновать? Тото, кто виновать?" Достоевскій началъ свое знакомство съ народомъ съ "необыкновенныхъ" его представителей и въ "необыкновенныхъ" условіяхъ жизни. И отнынъ онъ дълается художникомъ "необыкновеннаго". Онъ любить криминальные сюжеты, патологическія проявленія, все "ненормальное" и в'ьрить, что именно въ этой области раскрывается самое цённое въ жизни, "самое главное, безъ чего нельзя жить". Люди, которые кажутся намь странными, чудаками, идіотами, не всегда частность, обособленіе, говорилъ Достоевскій, а иной разъони то и носять въ себъ "сердцевину цълаго", отъ которой "какимъ-то наплывнымъ вътромъ" всъ остальные оторвались. Нашъ художникъ мучительно ищеть эту "сердцевину цълаго", это "самое главное".

Мы не можемъ и не должны, доказывалъ Достоевскій въ своемъ журналъ "Время" (1861 — 1864),

Михаилъ Александровичъ Бакунинъ.

Съ портрета, писаннаго масляными красками.
(Съ любезнаго разрѣшенія Н. Н. Ге въ С.-Петербургѣ.)

"ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ XIX ВЪКЪ". Изданіе Т-ва "Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и Ко"

L. Oyanga, Dade THE REAL PROPERTY OF ে তেওঁ মণ্ড operated that to present the same Committee in reposition to the party of the later of the CHARLES PRINCIPLE STREET, NA. of Line were a liver to a library warmer your THE REAL PROPERTY AND ADDRESS. THE PARTY NAMED IN ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. on court (I comments) , par cause CONTRACTOR SERVICES Democrat worth-raw reports a OR NAMED ASSESSED ASSESSED. a sendoweness minoreressand/resea cars makes personagalariti dasporecognition of the particular teaching of State of The s STREET, Address of the Person THE DESIGNATION OF REAL PROPERTY AND ADDRESS. I the Constitution and Secretary to personal control of the last AND DESCRIPTION OF REAL PROPERTY. THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN CO. O. P. remno nec бокой персие-

never have no James and supplied and the state of the state of the OF REPORT PARTY AND PERSONS NAMED IN war astronomore nomed inпекъ въ каторпособthe party laws in course of the party in OTHER PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COL occupantion a system of spanish con-The processing telephone is the The second second second stor sind com-HIPTOCHE CALLS TO AND CALLED TO personal residence of the last CARRIED SAMES SAMESTONES COME. SUPERIOR BUT HAVE SUPERIOR WHENCH the market movem were some. et i A TOP with H аль свое знакомство съ народомъ съ "необыкновенныхъ" его предста-Application of the participation of the participati property states II would not other property of Company, City Street, Lorentz Street, The second secon The state of the s parts. The second of the secon paragraphic and the spanning of the second THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T AND THE RESPONDENCE OF THEORY, TEXABLE, SAMES, D. SATISFACE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN perce / Name of the Associate Space man 75 pro 1866 (1865) the property of the second second second ные оторвались. Нашъ художникъ мучительно ищеть эту "сердцевину принаго", это "самое главное". - mynna -WASHINGTON TO

THE RESERVE AND ADDRESS.





слъпо продолжать итти по тому нути, на который насъ толкнула реформа Петра. Мы не въ состояніи втиснуть себя въ одну изъ западныхъ формъ жизни, выжитыхъ и выработанныхъ Европою изъ собственныхъ своихъ національныхъ началъ, намъ чуждыхъ и противоположныхъ". Намъ нужно здать свою, новую форму, которая бы примирила "цивилизацію съ народнымъ началомъ", представила бы "синтезъ всъхъ тъхъ идей, которыя съ такимъ упорствомъ, съ такимъмужествомъразвиваетъЕвропа въ отдъльныхъ своихъ національностяхъ". Русской націи свойственна "способность высоко синтетическая, способность всепримиримости, всечеловъчности". Ей предстоить, отправляясь оть своей почвы, совершить міровую миссію, "двинуться въ новую, широкую, еще невъдомую въ исторіи дъятельность", начавъ съ того, на чемъ кончить Европа. Достоевскій содрогнулся оть той бездны соціальнаго зла, которая раскрылась передъ нимъ въ буржуазной Европъ, въ богатыхъ городахъ капиталистическихъ странъ ("Зимнія замътки о льтнихъ впечатльніяхъ" 1863 г.). Въ Лондонъ, который гордится своей культурой, народъ дошель до полной потери человъческаго облика: "эти милліоны людей, оставленные и прогнанные съ пиру людского, толкаясь и давя другь друга въ подземной тьмъ, въ которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть въ какія-нибудь ворота и ищуть выхода, чтобы не задохнуться въ темномъ подвалъ. Туть послъдняя, отчаянная попытка сбить-

ся въ свою кучу, въ свою массу, и отлълиться отъ всего, хотя бы даже оть образа человическаго, только бы быть по своему, только бы не быть вмъстъ съ нами". Это – та же потрясающая сцена, какую нарисоваль Л. Андреевь въ послъднемъ актъ своей "Жизни Человъка". Въ Европъ торжествуеть милліонъ; своею тяжестью онъ задавиль liberté, égalité и fraternité, своимъ обольстительнымъ звукомъ онъ заглушилъ эти звучныя слова, своимъ блескомъ онъ затмилъ сіяніе этихъ идеаловъ. "Что такое человъкъ безъ милліона? Челов'якь безь милліона есть не тоть, который делаеть все, что угодно, а тоть, съ которымъ дълають все, что угодно". А такъ называемое братство—"статья самая курьезная и, надо признаться, до сихъ поръ составляеть главный камень преткновенія на Западъ". Бъда западнаго человъка въ томъ, что въ немъ "нъть братскаго начала, а напротивъ, начало единичное, личное, безпрерывно обособляющееся, требующее съ мечомъ въ рукъ своихъ правъ". Европейскій индивидуализмъ служитъ главной помъхой для осуществленія идей свободы, братства и равенства. Поэтому, европейскій соціалисть, пропов'ядуя равенство, всегда "соблазняеть выгодой", разсказываеть, "сколько ему оть этого братства выгоды придется, кто сколько выиграеть... А ужъ какое туть братство, когда заранве дълятся и опредъляють, кто сколько заслужилъ и что каждому надо пълать... И воть, въ самомъ послъднемъ отчаяніи соціалисть провозглашаеть, наконець: liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ну, ужъ тутъ

нечего говорить, и буржуа окончательно торжествуеть". Гдъ же выходъ? Личность прежде всего должна бы "все свое я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротивъ, отдать его обществу безъ всякихъ условій". Такое самовольное и сознательное самопожертвованіе есть "признакъ высочайшаго развитія личности, высочайшаго ея могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли". Общество, "братство", конечно, не приметь всей этой жертвы, а скажеть: "Возьми же все и оть насъ. Мы всеми силами будемъ стараться поминутно, чтобъ у тебя было какъ можно больше самоправленія. Никакихъ враговъ, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы всь за тебя, мы всь гарантируемъ тебъ безопасность, мы неусыпно о тебъ стараемся, потому что мы братья, мы всё твои братья, а насъ много и мы сильны". Такова соціальная идеологія Достоевскаго въ шестидесятыхъ годахъ, такъ понималъ онъ примиреніе личнаго и общаго, индивидуализма и соціализма. Въ романахъ "Униженные и оскорбленные" (1861 г.), "Записки изъ подполья" (1864), "Преступленіе и наказаніе" (1866 г.) и "Идіоть" (1868—69 гг.) Достоевскій, какъ художникъ, разрѣшаетъ же соціальные и психологическіе вопросы, при чемъ "Записки" направлены непосредственно противъ романа Чернышевскаго. Эгоизмъ кн. Валковскаго, ницшеанскій индивидуализмъ Раскольникова противопоставляются нравственнымъ возэрфніямъ Сонечки Мармеладовой и кн.

Мышкина. По убъжденію Валковскаго, "въ основъ всъхъ человъческихъдобродътелей лежить эгоизмъ. Раскольниковъ причисляеть къ категоріи "необыкновенныхъ" людей, "имъющихъ даръ или таланть сказать въ средъ своей новое слово". "Необыкновенный человъкъ имъетъ право... т.-е. неофиціальное право, а самъ имфетъ право разрфшить своей совъсти перешагнуть... черезъ иныя препятствія, и единственно въ томъ только случав, если исполнение его идеи (иногда спасительной, можеть быть, для всего человъчества) того потребуеть". Такой человъкъ имъеть право черезъ трупы другихъ итти къ своей цъли. Эти другіе—низшіе, обыкновенные люди, "такъ сказать, матеріалъ, служащій единственно для зарожденія себъ подобныхъ". Между ними и "необыкновенными" идеть постоянная и совершенно законная борьба. Люди второго разряда-господа будущаго, они двигають міръ и ведуть его къ цъли". Итакъ, "vive la guerre éternelle,—до Новаго Іерусалима, разумъется". "Необыкновенные" люди "должны, по природъ своей, быть непременно преступниками". И Раскольниковъ совершаеть преступленіе, какъ совершиль его студенть Даниловъ, какъ совершали его многіе, какъ совершали его всв революціонеры 60-хъ годовъ. Достоевскій съ художественной проникновенностью раскрываеть интимныя глубины психологіи революціонера и даеть ей свою моральную оценку. "Какія-то новыя трихины" вселились въ тъла людей, и люди стали "бъсноватыми и сумасшедшими. Но никогда, ни-

Иванъ Саввичъ Никитинъ.

По современной фотографіи.

"ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ XIX ВЪКЪ". Изданіе Т-ва "Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К<sup>си</sup>.

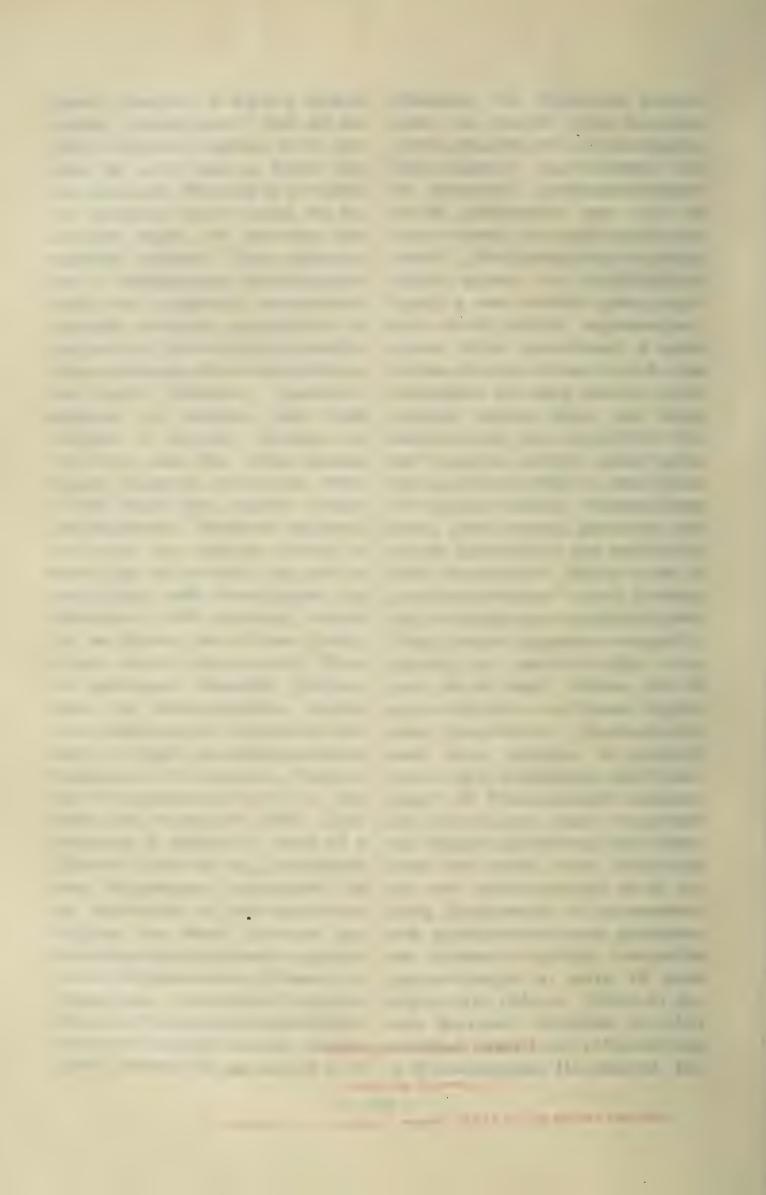





когда люди не считали себя такъ умными и непоколебимыми въ истинъ, какъ считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимъе своихъ приговоровъ, своихъ научныхъ выводовъ, своихъ нравственныхъ убъжденій и върованій". Наступила умственная анархія и хаосъ. "Люди убивали другь друга въ какой-то безсмысленной злобъ... Всъ и все погибало... Спастись во всемъ мірѣ могли только нѣсколько человъкъ, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигдъ не видаль этихъ людей, никто не слыхалъ ихъ слова и голоса". Все это "грезилось въ бользни" Раскольникову. Авторъ знаетъ этихъ "чистыхъ и избранныхъ" людей. Они носять въ себъ не гордый эгоизмъ, не безпощадный индивидуализмъ, а христіанскую любовь и смиреніе, тв качества ума и сердца, которыя воплощаеть въ себъ "идіоть" Мышкинъ. Пусть онъ "боленъ умомъ", но въдь "есть два ума: главный и неглавный". У Мышкина "главный умъ лучше, чъмъ у нихъ всъхъ, такой даже, какой имъ не снился". "Главный умъ" Мышкина это и есть то "самое главное, безъ чего нельзя жить", и что таить въ себъ простой русскій народъ. Во имя этихъ высшихъ началъ Достоевскій отрицаеть и буржуазную цивилизацію Европы и революціонный индивидуализмъ. Но, если протянуть далье нити идей Достоевскаго, онв сойдутся съ лучшими идеалами шестидесятыхъ годовъ въ той далекой точкъ, которая блещеть передъ взорами человъчества изъ мрака грядущихъ временъ.

Пророкъ будущаго братства, Достоевскій для своей эпохи быль художникомъ-обличителемъ.

Полобное же положение въ шестидесятые годы заняль и Л. Н. Толстой. Пока мы видимъ лишь раннюю стадію толстовства, но и она представляеть столь типичную сторону умственнаго движенія новой Россіи, что ее нельзя обойти молчаніемъ въ нашемъ очеркъ. Повидимому, нътъ ничего общаго между разночинцемъ-шестидесятникомъ и графомъ Толстымъ или его Николаемъ Иртеньевымъ, который привыкъ дълить людей на людей сотте il faut и comme il ne faut pas, причисляя къ последней группе и "простой народъ", который "какъ бы не существоваль для него-онъ ихъ презиралъ совершенно". Толстой-юноша не быль увлечень естествознаніемъ, не быль мыслящимъ реалистомъ, а зачитывался Шиллеромъ и Стерномъ, Вольтеромъ и Руссо и, наконецъ, евангеліемь оть Матеея. Между тымь, родство Толстого со всёмъ духомъ эпохи шестидесятыхъ годовъ не подлежить сомнънію. Съ пятнадцати лъть онъ сталъ уже читать философскія книги, и въ немъ очень рано начало развиваться критическое отношеніе къ религіи. "Когда я 18-ти лѣть вышель со второго курса университета, — говорить Толстой въ "Исповъди",—я не върилъ уже ни во что изъ того, чему меня учили". Онъ быль уже "нигилистомъ". Мысль Толстого пошла не по общей колев, но все же по колев отрицанія, которымъ была насыщена атмосфера шестидесятыхъ годовъ. Со всей искренностью и страстностью своего

чувства, со всею силой своей логики Толстой подвергь обличенію ложь современной цивилизаціи во имя чистаго демократизма и евангельскихъ идеаловъ. Еще въ повъсти, Казаки" (1852 г.) Оленинъ палъ ницъ предъ въчнымъ алтаремъ природы и къ ея подножію принесъ блага культуры: "ему ясна казалась вся та ложь, въ которой онъ жилъ прежде и которая уже и тамъ возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смѣшна". Въ своемъ органическомъ протестъ противъ цивилизаціи онъ жаждеть "опрощенія", "жизни во всей ея безыскусственной красоть", въ непрестанномъ общеніи съ природой. "Челов'якъ родится совершеннымъ-есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, какъ камень, останется твердымъ и истиннымъ. Родившись, человъкъ представляетъ собою первообразъ гармоніи правды, красоты и добра". Воспитаніе, жизнь, культура искажають природу человъка. "Идеалъ нашъ сзади, а не впереди". Вся жизнь цивилизованныхъ народовъ полна роковыхъ противорфчій ихъ же собственнымъ идеаламъ. "Христіане, испов'ядующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія", допускають организованное убійство — войну и прославляють убійцъ, какъ героевъ отечества; допускають примѣненіе смертной казни. Толстой самъ пережилъ "безуміе и ужасъ" войны, видѣлъ и смертную казнь въ Парижъ. "Когда я увидёль, —разсказываеть Толстой въ "Исповъди", —какъ голова отдълилась отъ тѣла и то и другое врозь застучало въ ящикъ, я понялъне умомъ, а есных существомъ, что

никакія теоріи разумности существующаго и прогресса не могуть оправдать этого поступка и что, если бы всв люди въ мірв, по какимъ бы то ни было теоріямъ, съ сотворенія міра, находили, что это нужно,-я знаю, что это не нужно, что это дурно и что, поэтому, судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорять и дълають люди, и не прогрессъ, а я съ своимъ сердиемъ". Всѣмъ своимъ существомъ возстанетъ Толстой противъ позора цивилизованныхъ странъ, онъ смѣло предъявить свой обвинительный акть всему "прогрессу". Въ Людернъ передъ лучшей гостиницей уличный пъвець забавляль богатую и праздную публику, и никто не бросилъ ему копейки. "Вотъ событіе, которое историкъ нашего времени долженъ записать огненными, неизгладимыми буквами", говорить Толстой ("Изъ записокъ кн. Нехлюдова", 1857 г.). Этоть факть какъ нельзя болѣе обличаетъ суевѣріе прогресса и цивилизаціи. "Неужели, — спрашиваеть онъ, -- распространеніе разумной, себялюбивой ассоціаціи людей, которую называють цивилизаціей, уничтожаеть и противор вчить потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это-то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій? Неужели народы, какъ дъти, могутъ быть счастливы однимъ звукомъ слова равенство? Равенство передъ закономъ? Да развъ вся жизнь людей происходить въ сферъзакона? Только одна тысячная доля ея подлежить закону, остальная часть происходить внѣ его, въ сферѣ нра-

िрафъ गुन्छ से १८० गुन्ड अवप १०० १००

Contactions on almost the low on a 1813 .

WINDOWS IN AN RECKNESS OF THE PERSON WITH A PROPERTY OF A

morner and a comment THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S compensational and the later house the That have the solo Pill to the training Real and their enterings the more many a beauty arraphers by represent and the second state of the second state of the second sec CORP. LAND MADE SERVICE BUT TO name or retrieved only stated Riportion S AND OF THE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. The second secon name a policier! This seems speak manufacture and appropriate large milital time plantages, proposedar, ADDRESS NO. ADMITTAL PROPERTY AND ADMITTAL PARTY NAMED IN the specific, we recommend arrange on companie , Transfers. parties or operation of the last are corner, commune Print, it cannot WE THEN TRAVELL OFFICER THE деля в этиппень Голинись. being his re-measures relian sepperfect the repairment of the real residence. n scope, Personne, scome sym-Type I appear appear to the leaves March to many country is no many country The serious manufactured suggests the po-MILE BUANT PROPERTY OF THE AND HE SECTIONS AND STREET Typicales, hencelayers areas. THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT word and the state of the state PARTY COURSE & Sportsoners The property was a series, nonyo a prachown a see all caum. Troom of a new an a form puls a prior commit on the R SAUDINERS SEED TO HARRIST BOOK a Secretary parameters of Tourist the little was a second ( () () () () () () () () () () () вастучало въ мингь, я понявъ-TO THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.

Description of the state of the Control of the Control of Market do set in some fill to remove the court of the person of the court of seems with that it is, and one is the The same of the Estate States TO THE HOPE, TO SEE THE COST TAN TOPOGRO BELLEVILLE 10)070 H 03 (80)11 A1(2), 1 10 0) The same with the same of the same своимъ существомъ возстанеть Толстой противъ позора цивилизованand the transfer of the state o or of the control of the property of the prope the records. Day I am post not have the Rolling Reserved Property те пуста в више не бразнава on mel . The commie, rorge рое историкъ нашего времени должень записать отнепными, неизглад жими буквани т Т о Allen comments on the control of 1857 г.). Этоть факть какъ нельзя боthe community by the many were transin no Hey .- meaniваеть онь, - распространение разумной, себялюбивой ассоціаціи людей, Legge was some unnormanneit, personal and the first of the first than the transfer of the state of th and executable II regarded empto. process of the same operation for party Charles to the control of the contro ning a superior of the little and THE STATE OF THE MARK TO COLUMN THE THE RESTRICT OF THE PROPERTY OF THE PROPER в тво? Равенство передъ закода развъ вся жизнь людей одить въ сферъ закона? Тольwas a contract to the first of the contract to жить закону, остальная часть проmore a no chept rpa





вовъ и воззрвній общества". Зналюди доподлинно, гдъ добро и гдѣ зло? Дѣйствительно ли цивилизація и свобода-благо? Не есть ли ученіе о прогрессѣ простое суевъріе и заблужденіе? "Общаго закона движенія впередъ человічества нътъ". Это доказывается примъромъ восточныхъ народовъ и тъмъ, что " 9/10 того же самаго европейскаго народа, будто бы находящагося въ процессъ прогресса, сознательно ненавидять прогрессь и всёми средствами стараются противод вйствовать ему". Върять въ прогрессъ и желають его "незанятые классы", меньшинство, интересы котораго всегда противоположны интересамъ народа, "занятыхъ классовъ". Электрическіе телеграфы и даже само книгопечатаніе служать къ выгодъ высшихъ классовъ. "Литературатакъ же, какъ и откупа, есть только искусная эксплоатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа". Журналы, даже издаваемые для народа, сочиненія даже такихъ писателей, какъ Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ, Державинъ, "неизвъстны, не нужны для народа и не приносять ему никакой выгоды... Ни пахать, ни дълать квасъ, ни плесть лапти, ни рубить ерубы, ни пъть пъсни, ни даже молиться—не учится и не научился народъ изъ книгъ", говорилъ Толстой въ стать 1862 г. "Прогрессъ и опредъление образования". Трудно подвергнуть большему сомнънію пользу цивилизаціи, чёмъ это сдёлаль Толстой. И критерій его отриданія неизмѣнно одинъ и тоть же: не нужно, потому что не нужно народу, потому что этимъ не пользуются <sup>9</sup>/<sub>10</sub> населенія. Какъ Нехлюдовъ въ "Утръ помъщика", Толстой самъ отдается служенію народу: онъ заводить школу въ Ясной Полянь, учить крестьянскихъ дътей и пишеть для нихъ книжки. Чъмъ больше онъ сближался съ русскимъ крестьянствомъ, тѣмъ больше проникался уваженіемъ къ его нравственнымъ качествамъ и къ идеаламъ. Толстой любить въ своихъ произведеніяхъ приводить на очную ставку интеллигента и представителя народа, чтобы показать нравственное превосходство послъдняго. Въ романъ "Война и миръ" (1864—1869 гг.) онъ уже заставить Пьера Безухова преклониться предъ стихійной мудростью Платона Каратаева.

Расцвѣтъ дѣятельности Л. Н. Толстого падаетъ на слѣдующія десятилѣтія. Наступитъ моментъ, когда толстовство, какъ религіозно-философская система, явится однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ русской жизни и окраситъ собою цѣлое движеніе нашей общественной мысли. Теперь оно только что зарождается.

Оставляя въ сторонъ черты этическаго индивидуализма, который получить у Толстого дальнъйшее развитіе и войдетъ составной частью въ его систему анархизма, мы видимъ, что, при всемъ различіи исходныхъ пунктовъ, Толстой своимъ отрицаніемъ культуры помогаль общему дѣлу демократизаціи жизни, приближенію царства правды и справедливости. Раннее толстовство своей дорогой, но стремилось къ достиженію тѣхъ же конечныхъ цѣлей, что и лучшіе представители

русской жизни и мысли шестидесятыхъ годовъ.

Толстой и Достоевскій, какъ художники—мыслители, были глаша-

таями мира, христіанской любви и братства, придавая тёмъ самымъ свою окраску широко развѣтвившемуся русскому народничесву.

## VI.

## Внъ колеи.

Мы проследили те литературныя явленія, въ которыхъ отразились наиболъе типичныя стороны шестидесятыхъ годовъ. Это-главное теченіе литературной жизни, созданное новыми соціальными условіями пореформеннаго періода. Въ немъ отчетливо выразился разрывъ съ прошлымъ и исканіе новыхъ путей. Многіе "писатели сороковыхъ годовъ" принимали дъятельное участіе въ умственной жизни эпохи. Хотя неръдко они расходились съ съ наиболъе радикальными теченіями, и новыя волны отбивали ихъ оть берега, но все же они были заняты решеніемь техь же соціальныхъ проблемъ, что и разночинская литература.

Въ иномъ отношеніи къ эпохѣ находятся тѣ писатели, творчество которыхъ носить болѣе или менѣе ясные признаки отчужденности отъ текущаго момента, стоитъ внѣ связи съ событіями, думами и чувствами эпохи реформъ. Таковы поэты "чистаго искусства".

Люди шестидесятыхъ годовъ были всецъло поглощены конкретными вопросами тогдашней русской жизни; шла великая гражданская война. Теоретическая мысль, порвавъ съ "романтизмомъ", съ идеалистическимъ міросозерцаніемъ и ограничивъ себя предълами точнаго знанія, вращалась въ области конечнаго, очевид-

наго, земного и отказывалась, по крайней мфрф, на ближайшее время отъ какого-либо "общаго міросозерцанія". Синтезъ, даже въ смыслъ герценовскаго сліянія эмпиріи и спекуляціи, казался шестидесятникамъ непріемлемымъ. Все ирраціональное, какъ устарълый "романтизмъ", подвергалось гоненію. Въ частности, эстетика была заподозрвна въ своемъ правъ на существованіе. Да и не до того было. "Намъ ли, труженикамъ мъщанамъ, -- говорить Шеллеръ-Михайловъ въ романъ "Гнилыя болота", --писать художественныя произведенія, холодно задуманныя, расчетливо ныя и съ безмятежно-ровнымъ, полированнымъ слогомъ? Мы урывками, въ свободныя минуты, записываемъ пережитое и перечувствованное и радуемся, если удается иногда высказать накопившееся горе и тв ясныя, непризрачныя надежды, которыя поддерживають въ насъ силу къ трудовой чернорабочей жизни. Хорошо, если само собою скажется мъткое слово, нарисуется ловкая картина и вырвется изъ-подъ сердца огонь поэзіи, но если и ихъ не найдется, то горевать нечего-обойдется и такъ..."

Подобно многимъ другимъ писателямъ шестидесятыхъ годовъ, А. М. Жемчужниковъ также сознавалъ, что въ "эпоху пробужденія ума и совъсти", въ "такое серьезное время" преимущественное значеніе должна имъть гражданская поэзія и его самого тянуло къ ней. Но значить ли это, что теперь уже не должно быть мъста иному творчеству. "Такъ называемая "чистая" поэзія, отръшенная оть злобы дня,—возвышенна и прекрасна всегда", разсуждаеть Жемчужниковъ въ своемь автобіографическомъ очеркъ: "такого времени, когда она могла бы оказаться ненужной, не бываеть".

Не умолкая пѣснь свою поетъ Весь міръ про жизнь, которою онъ дышитъ,—

И тотъ блаженъ, кто слушаетъ и слышитъ!

О, сколько онъ узнаетъ и пойметъ,— Развъдавъ путь въ звучащій міръ гармоній,— Непонятихъ поэмъ, невъдомыхъ симфоній!...

писаль Жемчужниковъ въ стихотвореніи 1857 г. Умомъ человѣка разоблаченъ ужъ не одинъ кумиръ, "въ стремленіи къ добру и къ правдѣ каждый вѣкъ намъ бросилъ слово утѣ-шенья". Но жизнь все еще не удовлетворяетъ насъ, и "мысль трудитъся не устала" и попрежнему ставитъ роковой вопросъ—почему?

Да! почему: и смерть, и жизнь, и мы, и свѣть,

И все, что радуетъ и мучитъ?

Хотя бы мы пока и вызвали отвътъ,
Который знанью не научитъ,—
Все будемъ требовать отвъта: почеку?
И снова требовать, и снова...

Какъ ночью молнія проръзываетъ тьму,
Такъ свътитъ въ жизни это слово.

И, наконецъ, признается поэтъ ("Тяжелое признаніе", 1859 г.),

Мнѣ жить нельзя безъ женской ласки, Какъ міру безъ лучей весны; Поэмы, звуки, формы, краски— Какъ хлѣбъ насущный инѣ нужны. Воть неизмѣнныя потребности человѣка, о которыхъ некогда было думать въ горячку шестидесятыхъ годовъ, когда вся энергія мысли и воли уходила на ближайшее творчество жизни. Въ такой моменть къ удовлетворенію этихъ вѣчныхъ запросовъ человѣческой мысли и чувства должны были стремиться прежде, всего тѣ, кто, по условіямъ своего соціальнаго положенія, могь сохранить нейтралитеть среди воюющихъ сторонь или даже спокойный индиферентизмъ къ больнымъ вопросамъ дня.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ важнѣйшіе представители "чистой поэзіи" (Тютчевъ, Феть, Ап. Майковъ, Ал. Толстой), вышли изъ дворянской среды и воспитались на идеяхъ и настроеніяхъ сороковыхъ годовъ. О. И. Тютчевъ, человъкъ почти пушкинскаго покольнія (родился въ 1803 г.), ученикъ Раича и Мерзлякова, получиль типичное для тогдашнихъ дворянь образованіе и при своей жизни занималь высокіе служебные посты. Гр. А. К. Толстой, родившійся еще въ 1817 г., восьмилътнимъ мальчикомъ уже вошелъ въ придворные круги въ качествъ товарища по играмъ цесаревича Александра Николаевича и до конца жизни сохраниль близость ко двору, исполняя должность егермейстера Двора Его Величества. Ап. Н. Майковъ родился въ 1821 г. въ старинной дворянской семьв, быль ученикомъ И. А. Гончарова, воспитывался въ атмосферъ эстетическихъ интересовъ и жизнь свою провель на службѣ въ департамент в государственнаго казначейства, въ библіотекъ Румянцевскаго музея и въ комитетъ иностранной

цензуры. Аө. Аө. Шеншинъ (Феть) былъ почти ровесникомъ Майкова (родился въ 1820 г.), обучался въ свое время въ пансіонъ Погодина и московскомъ университетъ, прослужиль несколько леть въ кирасирскомъ полку и въ лейбъ-гвардіи уланскомъ Его Величества полку, а съ 1856 г. выходить въ отставку и живеть русскимъ помъщикомъ, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ и исполняя нѣкоторое время обязанности мирового и почетнаго мирового судьи; умеръ Феть уже въ званіи камергера. Эти сухія біографическія справки говорять сами ва себя.

Всѣ названные поэты, начавшіе свою дѣятельность еще въ 30—40-хъ годахъ, стояли весьма далеко отъ бурнаго потока литературы шестидесятыхъ годовъ и въ новый періодъ перенесли съ собой литературные завѣты пушкинской эпохи и въ частности культъ античной красоты.

Имъ рано старыхъ мастеровъ, Поэтовъ Греціи и Рима, Далось почуять красоты,

сказалъ Майковъ о себъ, Фетъ и Полонскомъ. И они продолжали жреческое служеніе у алтаря чистаго искусства. Когда въ январъ 1858 г. Катковъ предложилъ было Фету своимъ перомъ "иллюстрироватъ" общественные толки о крестьянскомъ вопросъ, обиженный поэтъ не отвътилъ ни слова, "не чувствуя въ себъ никакихъ силъ иллюстрировать какія бы то ни было событія". "Я,—прибавляетъ Фетъ,— никогда не могъ понять, чтобы искусство интересовалось чъмъ-либо, помимо красоты". И по представленію

Майкова, поэть не можеть служить временнымь интересамъ партій.

"Не отставай отъ въка"-лозунгъ лживый, Коранъ толпы. Нътъ: выше въка будь!... Куда бъ ни шелъ шумящій міръ, Что бъ разумъ будничній ни строилъ, На что бъ онъ хоръ послушныхъ лиръ На всъхъ базарахъ ни настроилъ, Поэтъ не слушай ихъ. Пускай Растетъ ихъ гамъ, кипитъ работа,— Они все въ Книгъ Жизни-знай-Пойдутъ не дальше переплета! Святыя тайны Книги сей Раскрыты въщему лишь оку: Богъ открывался самъ пророку... И пусть для всъхъ погаснетъ небо, И въ тымь приволье всѣ найдуть, И ради похоти и хльба На все святое посягнутъ,---Одинъ онъ-съ поднятымъ забраломъ-На площади предъ всей толпой-Швырнетъ Астартамъ и Вааламъ Перчатку съ вызовомъ на бой.

Поэтъ стоитъ выше вѣка. Въ красивую одежду чистаго искусства облекаетъ онъ жизнь безсмертнаго духа.

Мы духа не видимъ,
Но объ его совершенствахъ гласитъ совершенная форма—
То же, что въ мірѣ, гдѣ каждый цвѣтокъ незабудки, а также
Полныя звѣздъ небеса проповѣдуютъ славу Господню.

Ал. Толстой, по его словамъ, былъ бы не прочь взять на себя долю "полезнаго дѣла" въ предѣлахъ своихъ "дарованій", но, заявляетъ онъ, "мои дарованія слишкомъ діаметрально противоположны дарованіямъ передовыхъ людей, и я могу только махнуть рукой... Остается истинное, съчное, абсолютное, что не зависить ни оть вѣка, ни оть моды, ни оть вліянія, ни оть какой-нибудь fashion, и этому я отдаюсь всецѣло. Да здравствуеть абсолютное, т.-е. человъчество и поэзія!"

Плывя противъ теченія, Фетъ, Тютчевъ, Ап. Майковъ и Ал. Толстой творили для себя и для тыхъ немногихъ, кто способенъ былъ уйти отъ шума повседневной сутолоки въ далекій міръ античной красоты, безраздёльно отдаться сладкой нёгв, любви и страсти, унестись въ царство поэтическихъ грезъ и мимолетных вощущеній, погрузиться въ созерданіе жизни космоса, растворить свое я въ пантеистическомъ сліяніи съ природой, или, наконецъ, переживать радости философско-поэтическаго общенія съ Божествомъ. "Волшебной силой песнопенья" Тютчевъ болѣе другихъ раскрывалъ глубину космическихъ тайнъ, какъ онъ представляются вдохновенному взору поэта. Люди живуть, какъ впотьмахъ; имъ ничего не говорить ни солнце, ни морская волна, ни звъздная ночь, ни шумъ лъса. Они готовы принять природу за "слъпокъ", за "бездушный ликъ", а между тъмъ

Въ ней есть душа, въ ней есть свобода, Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ. Вътеръ, воющій темной ночью", понятнымъ сердцу языкомъ" твердитъ о "непонятной мукѣ". Въ его звукахъ поэту чудятся страшныя пфени "про древній хаось, про родимый", и его сердце "съ безпредъльнымъ жаждеть слиться". Природа и жизнь мистическаго очарованія. полна Ночью "звучными волнами стихія бьеть о берегь свой и быстро насъ уносить "въ неизмъримость темныхъ волнъ".

Небесный сводъ, горящій славой звѣздной, Тапнственно глядитъ изъ глубины, И мы плывемъ, пылающею бездной Со всѣхъ сторонъ окружены.

Не разумомъ, а чувствомъ постигаетъ поэтъ тайны міра. "Богъ далъ намъ чувство, что бъ итти дальше, чѣмъ разумъ", говорилъ Ал. Толстой. Чувство приближаетъ человѣка и къ пониманію Божества, помогаетъ побѣдить узы матеріи. "Если бы мы не были скованы матеріей, мы сейчасъ вернулись въ наше нормальное состояніе, которое есть непрерывное обожаніе Бога и единственное, въ которомъ можно быть безъ страданій", писалъ Ал. Толстой, такъ любившій и умѣвшій разрабатывать религіозныя темы.

Таково было господствующее настроеніе нашихь служителей чистаго искусства, такими, по крайней мѣрѣ, они хотъли быть. Въ "періодъ бурныхъ стремленій" они оберегали святость чистаго искусства, алтарь въчной красоты и поэзію старыхъ върованій. Но даже имъ трудно было совершенно изолировать себя отъ властныхъ требованій жизни. Въ сущности, только одинь Феть не даль въ своей поэзіи м'вста повседневнымъ прозаическимъ мотивамъ, не выразилъ своего гражданскаго настроенія. А его гражданское настроеніе дъйствительно трудно поддается опоэтизированію. Феть быль "образцовымъ" хозяиномъ и помѣщикомъ; онъ такъ усердно защищалъ (даже въ печати, въ статьяхъ "Изъ деревни") свои владъльческія права, что Тургеневъ, въ письмъ къ нему (отъ 1862 г.), не постъснился назвать его "закоренѣлымъ и остервенѣлымъ крѣпостникомъ и поручикомъ стариннаго закала", а Писаревъ и "свистящая журналистика" объявили работника Семена, на котораго жаловался пом'вщикъ Фетъ, лицомъ зам'в-

чательнымь въ исторіи русской литературы: "ему было назначено Провидъніемъ показать намъ обратную сторону медали въ самомъ яромъ представителъ томной лирики. Благодаря работнику Семену, мы увидъли въ нъжномъ поэтъ, порхаюшемъ съ цвътка на цвътокъ, расчетливаго хозяина, солиднаго bourgeois и мелкаго человъка". 19 февраля не вызвало въ Фетъ особенной радости, а лишь "дътское любопытство". "Отцы и дъти" Тургенева навъяли на него скуку, а романъ Чернышевскаго "Что дѣлать" привель его въ негодованіе, которое онъ и излиль въ рѣзкой критической стать в, предназначавшейся для "Русскаго Вѣстника", но не напечатанной даже Катковымь. Феть благоразумно поступиль, что не сдълаль своихъ "гражданскихъ" настроеній предметомъ поэтическаго творчества тымь не загрязниль свытлыхь струй своей "чистой поэзіи", хотя, обнаживъ психологическую подоплеку своей практической деятельности, онъ внесъ роковые диссонансы въ представленіе читателей о себф, какъ пфльной личности.

Тютчевъ и особенно Майковъ отозвались на злобы дня и въ своихъ стихахъ, доказавъ, что служеніе чистому искусству легко уживается съ общественно-политическимъ консерватизмомъ. Не даромъ за "свободное" искусство горячо ратовала офиціальная и секретная книга "Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за послѣднее десятилѣтіе и отечественной журналистики за 1863 и 1864 гг.". Майковъ малопо-малу превращается даже въ пат-

ріотическаго и офиціознаго поэта съ оттънкомъ славянофильства. Въ 50-60-хъ годахъ творчество Майкова становится весьма продуктивнымъ и "идейнымъ"; въ это время онъ пишетъ "Савонароллу", "Клермонтскій соборъ", не избъгая откликовъ и на текущія событія, какъ это было во время Крымской войны, и какъ объ этомъ свидетельствують стихотворенія: "Картинка", "Нива" и "Князю Друцкому-Любецкому" (по поводу польскаго возстанія 1863 г.). Мало того, даже тоть сюжеть, который интересоваль Майкова всю жизнь и далъ содержание его произведеніямъ: "Три смерти" (1857 г.) и "Два міра" (окончательная редакція 1872 г.), быль дорогь поэту особенно потому, что онъ быль связань съ идейной борьбой его времени: въ настоящемъ онъ видълъ аналогію съ прошедшимъ, въ борьбъ міросозерцаній двухь періодовь русской жизни ему слышались отголоски давней борьбы язычества съ христіанствомъ. Своими историческими картинами поэть даваль какъ бы отвъть проповъдникамъ матеріализма и утилитаризма. Въ другомъ смыслъ, но не менъе очевидно быль связань съ эпохой шестидесятых годовъ Ал. Толстой. Хотя мы и не можемъ вполнъ принять взгляда Н. А. Котляревскаго, что поэзія Толстого-"родная сестра той гражданской пъсни, которая гордилась въ тъ годы своимъ ригоризмомъ и стоицизмомъ", но должны подчеркнуть, что Ал. Толстой, кромѣ "вѣчнаго, абсолютнаго", обнаружилъ живой и прогрессивный интересъ къ временному, къ основамъ русскаго историческаго бытія. Его душу влечеть къ

себъ незримый міръ безпредъльнаго, но, говорить поэть, "я не чуждь и здъшней жизни";

Служа таинственной отчизнѣ, Я и въ пылу душевныхъ силъ О томъ, что близко, не забылъ. Повѣрь, и мнѣ мила природа, И бытъ родного намъ народа; Его стремленья я дѣлю, И все земное я люблю.

Чаще всего въ формъ сатиры и юмористики, а порой въ форм вылины или баллады Толстой вториль духу критики и свободы, которымъ были проникнуты шестидесятые годы. Его историческая трилогія, какъ думаеть Н. А. Котляревскій, "была косвеннымъ наставленіемъ властителю, своего рода école des rois, какъ назывались въ старину такія драмы". Поэть-противникъ деспотизма, онъ охотно мечтаеть о временахъ новгородской вольности и желаль бы для настоящаго либеральной и гуманной монархіи. Онъ не испутался даже Баваровыхъ. "Если бы я встрътился съ Базаровымъ, — говорилъ Толстой, я увъренъ, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить".

До сихъ поръ мы намфренно обходили Як. П. Полонскаю, хотя Майковъ въ своемъ стихотворномъ привътствіи Полонскому именно его называеть рядомъ съ собой и Фетомъ членомъ поэтическаго тройственнаго союза. Творчество Полонскаго, уступая поэзіи Фета и Майкова въ степени художественности, болѣе задушевно, жизненно и демократично. Сынъ провинціальнаго чиновника, Полонскій перенесъ немало невзгодъ въ своей жизни. Его муза знала и "нервическій плачъ":

"такъ тяжела была для насъ намъ жизнью данная задача". Боле того, по мнѣнію Полонскаго, "писатель, если только онъ есть нервъ великаго народа, не можеть быть не поражень, когда поражена свобода". И онъ самъ, по совъсти, не могъ ръшить, "эстетикъ я или не эстетикъ". Отъ мотивовъ "чистой поэзіи" авторъ "Кузнечика-музыканта" (1859 и 1863 гг.), безъ труда переходить къ вопросамъ жизни общечелов вческой и русской, сближаясь порою съ Никитинымъ и Некрасовымъ (наприм., "Голодъ", 1868 г.). Не даромъ онъ такъ любилъ Гейне и Шиллера, "чье поливе сердце было пъсенъ въчныхъ, чистыхъ и святыхъ, чья душа сильнъй людей любила и стояла горячьй за нихъ". Полонскій твориль въ убъжденіи,

Нѣтъ правды безъ любви къ природѣ, Любви къ природѣ нѣтъ безъ чувства красоты,

Къ познанью нътъ пути намъ безъ пути къ свободъ,

Труда-безъ творческой мечты.

Полонскій умѣлъ понимать тѣхъ, "кто жаждеть свѣта", кому "и Брэмъ знакомъ, и Сѣченовъ", кто стремится устроить свою жизнь на началахъ труда и свободы, кому приходится проводить молодость "въ душной тюрьмѣ". Поэтъ сѣтуеть, что наше время "свободы золотое сѣмя отъ очей завистливыхъ таитъ".

Но встаетъ вопросъ-народы ждутъ отвъта...

Страшно не признать народныхъ правъ,—

И для мысли, какъ для воздуха и свъта, Невозможно выдумать заставъ.

Это сказано было Полонскимъ въ 1862 г. Онъ знаеть, что "лучшихъ

дней нескоро мы дождемся", но вмѣстѣ съ другими поэтами, "вѣстниками боговъ", онъ вѣритъ,

Что всё мы соберемся
Мирно раздёлять илоды трудовъ;
Что безумный произволъ свобода
свяжетъ,
Что любовь прощеньемъ свяжетъ
грёхъ,
Что побёда мысли смертнымъ путь
укажетъ
Къ торжеству, отрадному для всёхъ.

Не менѣе другихъ Полонскій радовался, что проходитъ темная ночь, что наступаетъ заря, что родной корабль благополучно пережилъ "вчерашнюю грозу" и теперь готовъ въновый путь ("На кораблѣ", 1856 г.).

Мы мачты укрѣпимъ, мы паруса подтянемъ, Мы нашимъ топотомъ встревожимъ праздныхъ лѣнь—
И дальше въ путь пойдемъ, и дружно пѣсню грянемъ.
Господь, благослови грядущій день!

И въ 1867 г. поэть продолжаеть повторять: "Впередъ и впередъ! вся душа моя въ пламени, за правду я биться готовъ, готовъ умереть". Но у каждаго знамени рядомъ съ друзьями онъ находилъ и враговъ. "И правду любилъ я, ни въ комъ не увъренный, друзьямъ и врагамъ руки жалъ, какъ потерянный".

Тихіе звуки элегической поэзіи Полонскаго могли дойти до сердца русскаго читателя, но для шестидесятыхъ годовъ они все жъ были недостаточно слышны. "Намъ теперь нужны энергія и страсть", писалъ Добролюбовъ какъ разъ по поводу стихотвореній Полонскаго (въ 1859)

году): "мы и безъ того слишкомъ кротки и незлобивы; мы не можемъ довольствоваться тѣми поэтами, которые, восхищаясь истиной, раскрытой для нихъ, не дѣлають усилія для того, чтобы поставить ее на высокомъ пьедесталѣ, на видъ всѣмъ своимъ собратьямъ". Незлобіе и добродушіе помѣшали Полонскому стать вліятельнымъ поэтомъ шестидесятыхъ годовъ.

Поэты чистаго искусства, какъ видимъ, болъе или менъе шли въ сторонъ отъ главнаго теченія. Въ ихъ творчествъ сказалось стремленіе отстоять самодовлівощее значеніе искусства, сохранить за человівкомъ право на личное счастье, на наслажденіе красотой, природой и искусствомъ; они хотъли вернуть единство и гармонію въ представленія человѣка о мірѣ, поэтическимъ синтезомъ слить разъятыя части цълаго, посмотръть на вещи sub specie aeternitatis, взоръ, прикованный къ землъ, направить туда, "къ звъздамъ".

Гражданскую и всякую свободу Свободой поэтической моей Предупредивъ, я буду пъть природу, Искусство, зло, добро, родникъ идей—Все буду пъть—и все, что человъчно, То истинно, то въчно,

## сказалъ Полонскій.

Это—нашълитературный Росмерсгольмъ: возвышая и облагораживая настроеніе, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ ослаблялъ волю къ жизни и тѣмъ вызывалъ исторически законный протестъ со стороны эпохи бурнаго пробужденія молодыхъ силъ страны.

## Конецъ эпохи.

Рахметовы пошли въ народъ, началась подготовка соціальной и политической революціи. Но правительство и само общество послів крестьянской реформы все боліве и боліве обнаруживали склонность къ попятному движенію, и только по инерціи, подъ давленіемъ могучихъ толчковъ извнів, вяло продолжались преобразованія разныхъ сторонъ нашего внутренняго быта.

Загадочные пожары 1862 г., студенческіе безпорядки, польское возстаніе 1863 г. и, наконець, каракововскій выстрѣль 1866 г. обострили непрекращавшуюся борьбу враждебныхь другь другу силь. Общественная и правительственная реакціи торжествовали, унося жертву за жертвой.

И буря новая пришла
На смѣну старой бури!
И новымъ силамъ новый бой
Готовился...

Послѣ періода свѣтлыхъ надеждъ настала трудная, смутная пора.

Благодатное время надеждъ! Да, прошедшимъ и ты уже стало! Къ удовольствію дикихъ невѣждъ, Ты обѣтовъ своихъ не сдержало,—

вспоминаль это время Некрасовь. Гражданское негодованіе крѣпостниковь и "радикаловь вчерашнихъ" всей силой своей тяжести обрушилось на молодое теченіе, на нигилистовъ.

Та вражда къ молодымъ поколѣньямъ Здѣсь начальные корни взяла,

Что впослѣдствіи дикимъ явленьемъ Въ нашу жизнь такъ глубоко вошла.

Литература второй половины шестидесятыхъ годовъ ярко выразила это больное состояніе общества въ періодъ гражданскаго междоусобія и крушенія надеждъ.

Размножается обличительная беллетристика ("Взбаломученное море" Писемскаго 1863 г., "Марево" Клюшникова 1864 г., "Некуда" Лъскова 1865 г., "Бродящія силы" Авенаріуса 1867 г.), на разные лады изображая одинь и тоть же условный типъ "нигилиста", человъка съ длинными волосами на головъ, съ пледомъ на плечахъ, съ толстой палкой въ рукахъ и съ готовностью въ сердцъ ниспровергнуть весь существующій строй, челов жа нечистоплотнаго какъ въ смыслѣ внѣшней опрятности, такъ и по нравственнымъ качествамъ. Нигилисть обнаруживаеть пагубную склонность къ революціонной смуть и неръдко зараженъ польской интригой. Свое наиболъе ръзкое слово эта беллетристика скажеть въ семидесятые годы. Теперь въ ней чаще слышится разочарованіе, неумѣнье смыслъ движенія въ его цъломъ. Растерянный и буржуазный страхъ передъ "революціей" выразились въ стремленіи развѣнчивать героевъ времени, доказывать, что "это не буря, а только рябь и пузыри, отчасти надутые извив и отчасти появившіеся оть поднявшейся снизу разной дряни" (Писемскій), что черезъ декоративную внашность

сквозить "затаенная ложь" (Клюшниковъ).

Съ той же точки зрѣнія взглянуль на радикальное движеніе шестидесятыхъ годовъ и Гончаровъ, котя вмѣстѣ съ своимъ Штольцемъ и сочувственно ожидавшій наступленія новаго дня.

Въ 1869 г. выходить третій его романъ "Обрыет". По обыкновенію, онъ писался долго. По свидътельству автора, еще съ 1849 г. онъ "носиль эту толпу лиць, сцень, педзажей въ памяти и въ программѣ, набросанной безпорядочно, какъ все это носилось у меня въ головъи. Романъ впиталъ въ себя все, что наблюдаль авторъ за цёлыхъ два десятильтія. И, кажется, по отношенію къ "Обломову", онъ является тъмъ же, чъмъ былъ у Гоголя II томъ "Мертвыхъ душъ" по отношенію къ первому. Какъбудто авторъ хотыль реабилитировать міръ Обломовыхъ, создавая знаменитую бабушку, Тушина и даже Райскаго, въ противов всъ отъявленнымъ нигилистамъ, Маркамъ Волоховымъ. Совершенно неудавшійся типъ Марка Волохова долженъ, по замыслу автора, дискредитировать радикаловъ, которые, начитавшись Прудона, Фейербаха и подобныхъ книжекъ, не признають ничего святого въ жизни и мнятъ себя лучшими людьми страны. Въ немъ воплотилась "новая ложь", которая вошла въ русскую жизнь рядомъ съ старой правдой. Носительницей этой правды является бабушка, Татьяна Марковна, которая "говорить языкомъ преданій, сыплеть пословицы, готовыя сентенціи старой мудрости", но не теряется и передъ лицомъ

новаго. Новое должно было органически, безъ потрясеній войти въ сочетаніе съ старымь. Въ Райскомъ, этой неустойчивой, артистической натурѣ, происходить борьба стараго съ новымъ; онъ-проснувшійся Обломовъ. Но, если нужно назвать настоящаго новаго человъка, которому принадлежить безспорное будущее, такъ Гончаровъ указаль бы на Тушина. Правда, онъ "безсознательный новый человъкъ", но онъ обладаеть многими драгоценными качествами: "онъ простъ, потому что созданъ такимъ, онъ работаеть, потому что иначе жизни не понимаеть... Онъ мудро, т.-е. просто, здравымъ смысломъ, рѣшаеть вопросы и своей и чужой жизни... и идетъ по своему пути твердымъ, сознательнымъ шагомъ". Тушинъ прежде всего человъкъ долга и труда. Онъ уже давно ведеть свое хозяйство на раціональныхъ началахъ и строгой справедливости. Жизнь со всъми преобразованіями не застала его врасплохъ, а, наобороть, нашла въ немъ готоваго работника. Устами Райскаго авторъ убъжденно заявляеть, что "Тушины наша настоящая партія действія, наше прочное будущее". Когда для Россіи настанеть моменть настоящаго діла, то "на всей лізстниців русскаго общества" явятся Тушины; они оттёснять жалкихъ утопистовъ и "сослужать службу Россіи, разработавъ, довершивъ и упрочивъ ея преобразованіе и обновленіе". Уравновъщенный и умъренно - либеральный авторъ всё свои надежды возлагалъ на скромныхъ культурныхъ работниковъ, какіе должны были появиться въ обновленьсй Рессіи, на мирной земской нивѣ. Идеаль Гончарова, какъ видимъ, остался прежній. "Обрывъ" въ сущности писанъ тѣми же чернилами, что и "Обломовъ".

Другихъ писателей запутанный ходъ русской жизни вызывалъ на болъе сложныя и тяжелыя размышленія. До освобожденія крестьянъ путь казался прямымъ и яснымъ. "Колоколъ" Герцена звонилъ бодро и увъренно. Теперь сбились съ пути. Каждый зваль на свою дорогу, а кто и назадъ. Исчезла недавняя увъренность. Даже опытная рука Герцена дрожала отъ нервнаго возбужденія, и его "Колоколъ" издавалъ уже, можеть быть, болье рызкіе, но колеблющіеся звуки. Не было согласія и въ рядахъ самихъ прогрессивныхъ партій, шли затяжные споры по основнымъ вопросамъ между славянофилами, западниками типа Тургенева, Герценомъ и радикальной молодежью. Гдѣ истина? гдѣ выходъ? Тургеневъ хорошо представляль себф перспективу нашего общественно-политическаго развитія, когда писалъ "Наканунъ" и "Отцовъ и дътей". Послъдній романь вызваль продолжительную и страстную полемику, во время которой (при участіи между прочимъ и Герцена) сводились счеты между двумя поколѣніями и представителями двухъ соціальныхъ классовъ. Полемика эта тяжело отзывалась на Тургеневъ. Онъ готовъ былъ сказать себъ, какъ писателю, "довольно", но, повинуясь влеченю своей художнической натуры, пишеть новый романь Дыма (1867 г.). Это произведеніе-свидътель его мучительныхъ сомнвній, его граждан-

ской скорби при видъ творящагося хаоса. Появленію романа предшествовала интересная переписка Тургенева съ Герценомъ. Еще тогда, когда Герценъ не терялъ надежды "на будущій урожай, отъ котораго мы отдълены бурями и градомъ, ливнями, засухами и всемъ тяжелымъ трудомъ, котораго мы еще не сдълали", когда онъ еще твердо върилъ въ возможность русской революціи и скораго осуществленія идеаловъ народническаго соціализма, -Тургеневъ скептически относился къ этимъ мечтамъ и не раздъляль увлеченія народомъ. Герценъ упрекаль Тургенева за страхъ "передъ неустройствомъ ненаваженной жизни", за "привязанность къ выработавшимся формамъ гражданственности", за то, что онъ не только защищаеть идеи западнаго міра, а хочеть "права маіората перенести и на самыя формы западной жизни", которыя "яко бы однъ только и дають необходимыя условія умственной и художественной жизни".

Отвергая упрекъ въ эпикуреизмѣ, усталости и лѣни, Тургеневъ выскавывался (въ письмъ отъ 8 октября 1862 г.) въ томъ смыслѣ, что Герценъ и Огаревъ ошибочно истолковывають "субстанцію" народа и отношенія къ нему интеллигенціи. "Роль образованнаго класса въ Россіи,писаль онъ, --быть передавателемъ цивилизаціи народу съ темъ, чтобы онъ самъ уже рѣшилъ, что ему отвергать и принимать". Эта роль проста, но единственно плодотворна. "Вы же, господа, напротивъ, нъмецкимъ процессомъ мышленія (какъ славянофилы), абстрагируя изъ едва понятной и понятой субстанціи народа

ть принципы, на которыхъ вы предполагаете, что онъ построить свою жизнь, кружитесь въ туманв и-что всего важнее-въ сущности, отрекаетесь оть революціи, потому что народъ, предъ которымъ вы преклоняетесь, консерваторъ par excellence и даже носить въ себъ зародыши такой буржуазіи въ дубленомъ тулупъ, теплой и грязной избъ, съ вѣчно набитымъ до изжоги брюхомъ и отвращение ко всякой гражданской отвътственности и самодъятельности, что далеко оставить за собой всѣ мѣтко-вѣрныя черты, которыми ты изобразиль западную буржуазію въ своихъ письмахъ".

Тургеневъ отказывается раздёлять соціалистическія идеи Герцена и Огарева. Особенно не долюбливалъ онъ послъдняго за его проповъдь "старинныхъ соціалистическихъ теорій общей собственности и т. д." и вообще за "значительное непониманіе народной жизни и современныхъ ея потребностей, а также и настоящаго положенія дёль". Артель, община и "земство" въ интерпретаціи Щапова, принятой Герценомъ и Огаревымъ, --- все это казалось Тургеневу какой-то "кабинетной, высиженной штучкой". "Приходится вамъ пріискивать другую троицу, чымь найденнаявами: "земство, артель и община", или сознаться, что тоть особый строй, который придается государственнымъ и общественнымъ формамъ усиліями русскаго народа, еще не настолько выяснился, чтобы мы, люди рефлексіи, подвели его подъ категоріи. А не то предстоить опасность то низвергаться передъ народомъ, то коверкать его, то называть его убъжденія святыми и высокими, то

клеймить ихъ несчастными и безумными, какъ это сдѣлалъ чуть не на одной страницѣ Бакунинъ въ своей послѣдней брошюрѣ".

Плодомъ тяжкихъ думъ Тургенева, плодомъ его "рефлексіи" и явился романъ "Дымъ", дѣйствіе котораго начинается въ 1862 г.

Не только русское великосвътское общество моднаго курорта, не только реакціонеры изображаются отрицательными чертами, порою съ негодованіемъ и желчнымъ раздраженіемъ: писателя не удовлетворяють и другіе представители нашихъ общественныхъ теченій и вся русская жизнь. Въ періодъ реформъ "весь поколебленный быть ходиль ходуномь, какъ трясина болотная, и только одно великое слово "свобода" носилось, какъ Божій духъ надъ водами". Но хаосъ еще не оформился. Губаревы думають, что жизнь приметь самобытныя, народныя формы. Но какъ смѣшны и жалки эти радикалы съ оттънкомъ народническаго лизма, которые составляють кружокъ Губарева: они безъ конца трактують "вопросъ о значеніи, о будущности Россіи, да въ такихъ общихъ чертахъ, оть яиць Леды, бездоказательно, безвыходно. Жують, жують они этоть несчастный вопросъ, словно дъти кусокъ гумиластика: ни соку, ни толку. Ну, и конечно, тутъ же кстати достанется и гнилому Западу". Наши идейныя настроенія вообще непрочны, эфемерны. Молодежь пошла теперь въ кабалу къ естествознанію, сотнями учится въ Гейдельбергв химіи, физикъ, физіологіи, но перемънится вътеръ, и дымъ хлынетъ въ другую сторону. Вспоминаеть Литвиновъ многое, "что съ громомъ и

трескомъ совершалось на его глазахъ въ послъдніе годы", вспоминаеть споры и крики у Губарева, вспоминаетъ ръчи государственныхъ людей, вспоминаеть, наконець, свои етремленія и чувства-все дымъ, дымъ... "Дымъ", "дымъ", повторилъ онъ нъсколько разъ, и все вдругь показалось ему дымомь, все, собетвенная жизнь, русская жизнь, --- все людское, особенно все русское. Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бъгуть за явленіями, а въ сущности, все то же да то же; все торопится, спЪшить куда-то и все исчезаеть безслѣдно, ничего не достигая; другой вътеръ подуль-и бросилось все въпротивоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра".

И авторъ готовъ присоединиться къ словамъ Литвинова. Въ русской жизни еще нъть ничего ръзко очерченнаго, устойчиваго. Измученный эрълищемъ хаоса, художникъ спъшить успокоить свой взоръ картиной другой, старой культуры, которая продолжаеть свое величавое существованіе и есть цвъть всей цивилизаціи человічества. Віра въ ди-ви-ли-зацію", которую горячо проповёдуеть Потугинъ противъ самобытническихъ идеаловъ славянофиловъ (къ 1867 г. Тургеневъ окончательно порываеть съ славянофилами) и народныхъ соціалистовъ, не даеть автору впасть въ безнадежно-скептическое настроеніе. Великая идея свободы не даромъ носилась надъ русской землей; изъ брошеннаго съмени выступилъ ростокъ, "и уже не растоптать его вра-

гамъ – ни явнымъ, ни тайнымъ". Это было прочнымъ завоеваніемъ цивилизаціи. Она освъщаеть и дальнъйшій намъ путь. Потугинъ привѣтствуеть проекть о судебныхъ преобразованіяхь въ Россіи, гдѣ "беруть хорошее чужое цъликомъ", н съ такимъ напутствіемъ обращается къ Литвинову, ѣдущему на родину: "Всякій разъ, когда вамъ придется приниматься за дѣло, спросите себя: служите ли вы цивилизаціи-въ точномъ и строгомъсмыслѣслова, -проводите ли одну изъ ея идей, имъеть ли вашъ трудъ тоть педагогическій, европейскій характерь, который единственно полезенъ и плодотворенъ въ наше время у насъ? Если такъ-идите смѣло впередъ, вы на хорошемъ пути, и дъло вашеблагое! Слава Богу! Вы не одни теперь. Вы не будете "съятелемъ пустыннымъ"; завелись уже у насъ труженики... піонеры...

Ръчи Потугина нъсколько смягчають безотрадное впечатленіе, производимое романомъ, но все же чувствуется, что ни у автора ни у его героевъ (Литвинова и Потугина) нъть должнаго воодушевленія, нъть молодого подъема, сообщаемаго увъренностью, что идешь по вфрной дорогъ къ значительной цъли. Нъкоторое спокойствіе достигается ц'ьною суженія самой задачи, какъ и у Гончарова. Тургеневъ не могъ пойти за Герценомъ и Огаревымъ, измънить своему "западничеству", еще носившему окраску сороковыхъ годовъ, и чѣмъ далѣе, тѣмъ больше становилось растояніе между нимъ и лѣвымъ крыломъ молодежи, которая и самого Герцена не замедлила зачислить въ категорію отсталыхъ.

Бользненные эксцессы, которыми ознаменовалась "эпоха великихъ реформъ", какъ нельзяболъе, способны были питать скептическое настроеніе. Въ яркой и характерной формъ выразилось оно и въ сатирѣ М. Е. Салтыкова. Щедринъ отозвался на явленія русской общественной жизни въ періодъ "освободительнаго движенія" рядомъ своихъ сатиръ ("Невинные разсказы", 1857—63 гг., "Сатиры въ прозъ", 1860—62 гг., "Признаки времени", 1866—69 гг. и "Письма изъ провинціи", 1869 г.). Сатирикъ такъ мало вфрилъ въ глубокое "обновленіе", такимъ мелкимъ казался ему нашъ соціальный прогрессь 60-хъ годовъ, что онъ не переставаль говорить о немъ въ тонъ горькой насмѣшки, въ которой Писаревъ усмотрълъ лишь "цвъты невиннаго юмора". Мирно и сонно жили глуповцы, зная лишь "убъжденія затылка, уб' жденія брюшной полости, но отнюдь не убъжденія мысли". Вдругъ-возрожденіе. "Но что можеть значить глуповское возрожденіе?.. Воля ваша, туть есть что-то непроходимое, что-то до такой степени несовмъстное, что мысль самая дерзкая невольно ценеть передъ дремучимъ величіемъ этой задачи". Рядомъ съ староглуновцами появились новоглуповцы. "Нать того болота на всемъ пространствъ глуповскихъ палестинъ, на которомъ не слышалось бы щелканіе соловьялиберала". Но какая ему цвна? Увлеченія мысли и движенія страсти д'ыствують на людей различно. "Однихъ доводять они до отчаянія и крайняго упадка нравственныхъ силъ". Эти люди всегда возбуждають къ себъ искреннюю симпатію, "ибо въ

сегодняшнемъ истощеніи еще чуется вчерашняя сила". Въ другихъ работа мысли вызываеть "общее возбужденіе, доходящее до героизма"; въ нихъ живеть "та вулканическая сила, которая изъ сокровенныхъ нфдръ толпы выбрасываетъ историческихъ дѣятелей", "та неистощимая струя, которая, капля по каплъ, неотступно долбить камни невѣжества и предразсудковъ". А глуповскіе либералы—"не больше какъ прыщи, посредствомъ которыхъ разрѣталось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочіе". Воть это печальное эрълище и заставляеть сатирика скорбъть и "положительнымъ образомъ протестовать противъ претензіи прыщей на право безконечнаго господства въ жизни и противъ того безнравственнаго девиза, съ которымъ они являются въ міръ и въсилу котораго абсолютная истина жизни представляется опасною и недостижимою химерой, а вмъсто нея предлагается въ руководство другая истина, заключающаяся въ болъе или менње проворномъ эскамотированіи одной лжи посредствомъ другой".

"Абсолютная истина жизни" недоступна ни староглуповцамъ ни новоглуповцамъ ни новоглуповцамъ ни новоглуповцамъ. А между тѣмъ, именно они составляють общественный фонъ эпохи возрожденія. Неудивительно, что преобразованія и мѣропріятія имѣютъ только видимость реформъ, и полковникъ (жандармскій) Семенъ Михайловичъ, обезпокоенный было слухами о томъ, что ихъ не будетъ болѣе, послѣ зрѣлаго размышленія могъ рѣшить: "Мы возродимся, ибо безъ системы существовать нельзя". Слова Семена Михайловича были пророческими.

Николай Герасимовичъ Помяловскій.

Съ гравюры, исполненной В В. Маттэ. (Историческій музей въ Москвѣ.)

ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ ХІХ ВЪКЪ". Изданіе Т-ва "Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К<sup>04</sup>

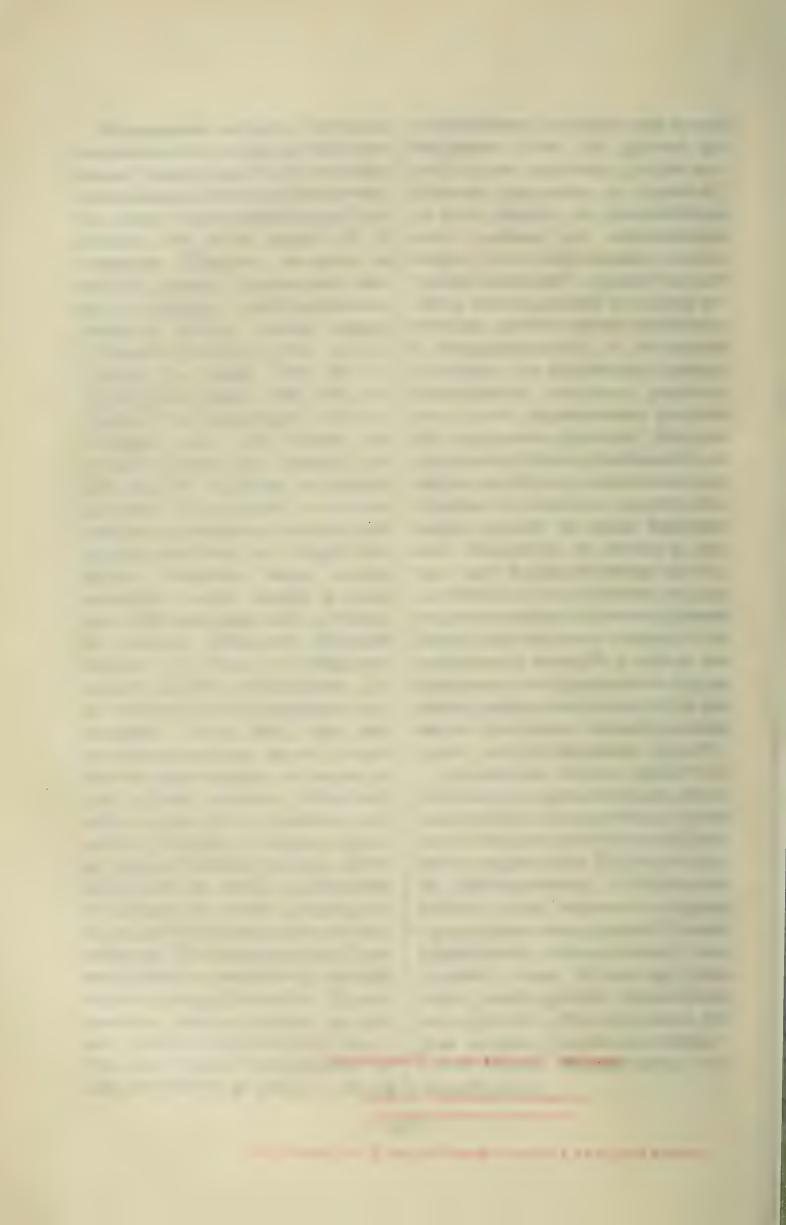





Сомнънія сатирика носять трезвый и мужественный характерь: за обличеніеми глуповскаго прогресса видна въра въ "абсолютную истину жизни", въ демократическіе идеалы шестидесятыхъ годовъ, которые переживуть годы реакціи и будуть вдохновлять героическое народничество семидесятыхъ годовъ.

Оглядываясь теперь на шестидесятые годы въ цёломъ, мы видимъ, что они были не столько эпохой великихъ реформъ", сколько эпохой великой гражданской борьбы. Но все же это былъ знаменательнёйшій періодъ русской исторіи. По красивому выраженію Короленка, въ шестидесятые годы по всей странё какъ бы были разставлены рефлекторы и резонаторы, которые придавали особенную мощь каждому звуку, каждому лучу свёта. Страна напрягала свои матеріальныя и духовныя силы, чтобы разрышить рядъ основныхъ задачь русской и общечеловъческой жизни. Вступивъ въ новый фазисъ своей соціально-экономической исторіи, Россія хотвла жить и мыслить по-новому. На мъсто стараго міросозерцанія разночинская интеллигенція провозгласила господство позитивнаго мышленія. Закончился дворянско - крипостническій періодъ русской жизни, и прогрессивная часть Россіи выставила требованіе коренныхъ государственныхъ реформъ, а демократическая интеллигенція послала въ народъ Рахметовыхъ съ върой въ возможность скораго осуществленія идеаловъ народническаго соціализма. Развивъ и углубивъ идейное наслъдіе дореформеннаго періода, шестидесятые годы, въ свою очередь, положили начало и дали первые лозунги народническому движенію семидесятыхъ годовъ.

## ГЛАВА ХІІІ.

## Украинская литература въ XIX вѣкѣ.

Первый періодъ съ 1798 по 1862 г.

(С. Ф. Русовой).

Въ августъ 1903 года Украйна праздновала свое первое, за 200 лъть общей жизни съ Россією, національное торжество: въ г. Полтавъ, при многочисленномъ стеченіи публики, на одной изъ самыхъ людныхъ улицъ ставился памятникъ первому писателю новаго періода украинской литературы, И. П. Кот-

ляревскому. На этоть праздникъ съёхались представители всёхъ областей Украйны; пріёхали чествовать его делегаты изъ Галичины; вся Украйна, уже много вёковъ раздёленная политической исторіей, объединилась въ этомъ культурномъ праздникѣ столётняго юбилея украинской литературы. Деньги на

первый украинскій памятникъ собирались въ теченіе 20 льть, и къ іюлю 1903 г. ихъ насчитывалось 14.107 р. (съ %, наросшими на поступавшія пожертвованія). Не велика эта сумма на 25 милліоновъ украинцевъ, живущихъ въ Россіи, и на 3 милліона галичанъ; приходила она изъ селъ и хуторовъ Полтавской губерніи буквально по грошамъ, но она имъла громадное значеніе, какъ свидътельнаціональнаго самосознанія Украйны. Изъ всего числа жертвователей Полтавской губерніи-родина поэта дала почти половину. Художникъ Повенъ изготовиль изящный памятникъ съ барельефами, передающими сцены изъ произведеній Котляревскаго. Праздникъ назначенъ быль первоначально на 1898 годъ, -- столътняго юбилея выхода изъ печати поэмы "Энеиды"; но по "независящимъ" обстоятельотвамъ онъ могъ состояться только въ 1903 году. Всв южныя земства, города, университеты и общественныя учрежденія прислали свои привъты и почтили память поэта адресами. Въ этоть день, впервые послъ 200-лѣтняго молчанія, громко, смѣло зазвучала украинская рѣчь въ привътствіяхъ галицкихъ депутатовъ, и казалось, что всё преслёдованія малорусской ръчи пали и ей возвращено естественное право раздаваться безпрепятственно въ краф, населенномъ украинскимъ народомъ. Но чуть заговориль на своемь родномъ языкъ не прівзжій галичанинь, а украинець, сынъ земли, вскормившей Котляревскаго, какъ администрація грубо прервала его рычь и запретила продолжать произнесеніе ръчей и адресовъ на украинскомъ

языкъ. Праздникъ былъ прерванъ и закончился скандаломъ. На столътнемъюбиле украйнской литературы оказалось не дозволено говорить на украинскомъ языкъ. Этотъ характерный эпизодъ рисуеть все унизительное безправное положение украинскаго слова, въ какомъ оно находилось до самаго послъдняго времени. Исторія украинской литературы въ XIX в. есть исторія ея борьбы за существованіе, происходившей среди самыхъ грубыхъ преслъдованій. Возрожденная къ жизни своеобразнымъ художественнымъ дарованіемъ Котляревскаго, эта литература нашла въ жизненныхъ силахъ своего народа достаточно энергіи, чтобы развиваться наперекоръ всёмъ преиятствіямъ и донести свое родное слово не искалъченнымъ и не извращеннымъ къ лучшимъ днямъ народнаго освобожденія начала ХХ въка. Сила преслъдуемой украинской литературы была въ томъ демократическомъ началь, которому она всегда служила и въ тъхъ богато одаренныхъ писателяхъ, которые выходили изъ народной среды и имѣли такого великаго представителя, какъ Т. Г. Шевченко.

До сихъ поръ нѣтъ полной, критически разработанной исторіи новой украинской литературы, по которой можно было бы прослѣдить всѣ теченія и направленія, характеризующія разные періоды ея развитія. Существуеть, правда, нѣсколько историко-литературныхъ изслѣдованій, какъ напр. Петрова "Очерки исторіи украйнской литературы въ ХІХ вѣкѣ"; въ трудѣ Пыпина и Спасовича "Исторія славянскихъ литературъ" есть пространная глава, по-

священная украинской литературь; Дашкевичь въ своемъ "Отзывъ о сочиненіи Петрова", представленномъ на соисканіе преміи Уварова, даль обстоятельную характеристику украинскихъ литературныхъ направленій, но только до 80-хъ годовъ. Въ энциклопедическомъ словаръ Эфрона въ 80-мъ томѣ Франко далъ очень сжатый очеркъ украинской литературы, но остановился больше на ея древнемъ, а не на новъйшемъ періодъ. Самой детальной разработкой украинской литературы именно XIX въка можно считать четырехтомный трудъ галицкаго изследователя Омельяна Огоновскаго: "Исторія литературы русской", 1891 г., изданной во Львовъ, а потому мало доступной въ Россіи, такъ какъ всф украинскія книжки, изданныя въ Галиціи, считались до самаго послѣдняго времени запретнымъ плодомъ для украинцевъ, живущихъ въ предълахъ Россіи. Но въ исторіи Огоновскаго можно только ознакомиться съ украинскими писателями съчисто вившней стороны, такъ какъ въ ней нъть никакой литературно-критической точки зрвнія, а только перечень писателей и ихъ произведеній какъ галицкихъ, такъ и украинскихъ. Это-цънный трудъ, но не освъщающій литературную жизнь Украйны никакими ни публицистическими ни критическими точками зрвнія. Такимъ требованіямъ лучше всего удовлетворяють талантливыя статьи украинскаго критика-публициста С. Ефремова, писавшаго о новъйшей украинской литературъ въ "Русскомъ Богатствъ" и въ "Кіевской Старинъ". Если прибавить еще несколько случайных в отрывочных в

статей по поводу того или иного изданія или писателя, появлявшихся въ самомъ концъ XIX въка, статьи Гринченко, Черняховской - Старицкой и др., то всемь этимь и исчерпывается скудный запась историкокритическаго матеріала, по какому можно было бы получить общее върное знакомство съ новой украинской литературой. А, между тѣмъ, и по творческимъ силамъ, ее созидавшимъ, и по соціально-политическимъ идеямъ, лежащимъ въ основъ ея, эта литература, принадлежащая многомилліонному народу, заслуживаеть гораздо болъе внимательнаго отношенія. Въ великорусской печати часто оспаривали самостоятельное значеніе украинской литературы, указывали на ея зависимость отъ польской и великорусской и въ ея демократизмъ видъли залогъ ея скораго истощенія, такъ какъ, по мнѣнію великорусской прессы, народъ украинскій, состоящій изъ одного демоса, безъ своей національной аристократіи, не можетъ вскормить содержательную литературу; ей подносились совъты о скоръйшемъ духовномъ сліяніи съ великорусской болье сильной культурой. Но украинцы отвъчали на эти совъты словами Шевченка: "добрий кожухъ, та не на мене шитий". Несмотря на силу великорусской культуры, невзирая на страшныя угнетенія всей украинской духовной жизни, сліянія не послъдовало за всѣ два съ лишнимъ вѣка общей государственной жизни. Хотя въ городахъ Украйны и господствуеть великорусская офиціальная рычь во всъхъ общественныхъ, административныхъ, судебныхъи учебныхъ учре-

жденіяхь, но изъ-подъ этой насильственно надътой на мъстную жизнь жельзной сътки пробиваются живые ростки не умирающей національной жизни. Многомилліонный народъ не поддается обрусвнію, а продолжаеть думать, говорить и творить на своемъ родномъ богатомъ языкъ и жить своеобразными формами жизни. Лишенный всякаго правильнаго просвъщенія, безъ родной школы, безъ понятной своей книги, одно появленіе которой преслідовалось, какъ чума, всвми сельскими властями, безъ родной интеллигенціи, давно оторвавшейся оть народной массы, украинскій народъ продолжаль втеченіе всего тяжело сложившагося него XIX въка накапливать духовныя богатства и проявляль ихъ въ своей національной литературъ. Шевченко-поэть и Драгомановъученый выносять на свъть творческое чувство и мысль украинскаго народа и навсегда закрѣпляють за украинскимъ народомъ его право на положительное участіе въ міровомъ прогрессъ. Широкимъ братолюбіемъ и научно обоснованнымъ демократизмомъ дышить и вся поэзія Шевченка и всв научно-политическія статьи Драгоманова. Не бъденъ духовно тотъ народъ, не оскудъла та страна, которая въ теченіе одного стольтія при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ выставила изъ своей среды двухъ такихъ сильныхъ мыслителя и художника, какъ Шевченко и Драгомановъ.

Исторія украинской литературы XIX вѣка естественно распадается на двѣ части, выясняющія: 1) какіе литературные и соціальные факты, какія общественно-культурныя

явленія въ украинскомъ обществъ подготовили поэтическое творчество Шевченка и 2) какія вызвали политическую дѣятельность Драгоманова. Въ этихъ двухъ періодахъ ярче всего выступаеть вся литературно-общественная жизнь Украйны въ теченіе всего XIX вѣка.

1.

XVIII въкъ былъ для Украйны въкомъ окончательнаго закрѣпощенія: ея политическая независимость была раздавлена послъдовательными усиліями двухъ самыхъ абсолютныхъ централистовъ россійской имперіи: Петра I и Екатерины II. Вся культурная работа, всегда отличавшаяся особенной интенсивностью въ Украйнъ: ея школы, которыхъ въ концъ XVIII въка въ одной Гетманщинъ было 866, а въ одномъ Черниговскомъ полку на 142 села было 143 школы, ея типографіи, ея высшее просвътительное учрежденіе—Братская академія въ Кіевъ-все было уничтожено, закрыто или сведено къ нулевой дъятельности. Всъ просвъщенныя силы страны были стянуты въ столицы, свътскія и церковныя книги на украинскомъ языкъ были запрещены, и навхавшее въ Украйну чужое панство съ презръніемь третировало украинскій языкь, какъ наръчіе рабовъ. Между тымъ, на этомъ языкѣ за XVI и XVII вѣка выработана была цёлая литература, гораздо болве содержательная и разнообразная, чвмъ та ветошь, съ какою великорусская письменность добралась до конца XVIII въка. Западно-европейская культура широкими дверями входила въ город-

скую жизнь Украины до Петра; село совершенно независимо творило свои самобытныя общественно - экономическія формы жизни и чутко отзывалось на родную, свободно приходившую къ нему литературу въ видѣ проповъдей, памфлетовъ, драматическихъ представленій и сатиръ, называемыхъ "пашквилей", такъ панегириковъ и разныхъ "виршей". Стефанъ Яворскій, Аванасій Заруцкій особенно прославились своими хвалебными Словами; но, стараясь угодить русскому навзжему боярони поддѣлывались подъ тогдашнюю великорусскую рычь и извращали настоящій украинскій языкъ\*). Онъ сохранялся гораздо болве чистымъ въ виршахъ и драмахъ, писанныхъ большею частью кіевскими академиками и учениками харьковскаго коллегіума, обслуживавшаго въ просвътительномъ отношеніи слободскую Украйну; много было безыменныхъ авторовъ, выходившихъ изъ темной глубины народа и выражавшихъ его настроеніе. Такъ, реформы Разумовскаго и другихъ, ставленныхъ русскимъ правительствомъ гетмановъ, встръчались украинскимъ населеніемъ съ большимъ негодованіемъ и вызывали цълую серію очень ъдкихъ сатиръ, гдъ новопоявившимся акцизнымъ чинамъ предлагалось, напр., "лучше пороки у сильныхъ истреблять, нежели робить (дёлать) горёлку (водку) бъднымъ воспрещать". Еще болъе національный характеръ сохраняли украинскія драматическія произведенія, особенно любимыя въ
Украйнъ во всѣхъ слояхъ населенія. Возникшія изъ пасхалій и мистерій, эти драматическія сцены часто получали общественное содержаніе, гдѣ бытовой элементъ не
только смѣшивался, но и господствовалъ надъ религіознымъ. А рядомъ съ мистеріями разыгрывались и чисто комическія, большею частью тоже сатирическаго характера "интермедіи".

Когда всё другіе роды письменной литературы были запрещены, эти интермедіи, сатиры и вирши одни черезъ все XVIII стольтіе продолжають звучать родными отзвуками и въ дворахъ мелкихъ и крупныхъ пановъ и въ сельскихъ хатахъ; своимъ юморомъ и художественными образами заявляли они о творческихъ силахъ задавленной націи, давали удовлетвореніе незасыпавкультурнымъ шимъ вапросамъ Украйны. Многія изъ этихъ драматическихъ произведеній дошли до насъ отчасти въ рукописныхъ спискахъ, отчасти въ устной передачъ; нъкоторыя печатались въ разныхъ историко-литературныхъ трудахъ-Тихонравова, въ "Трудахъ кіевской духовной академіи" и др. Такова, напр. "Розмова вкратцъ о душъ гръшной, судъ принявшей отъ Судіи справедливаго, Христа Спасителя". Въ этой мистеріи очень много интересныхъ бытовыхъ подробностей изъ тогдашнихъ судебныхъ порядковъ. Дошла до насъ и драма, Конисскимъ, написанная многихъ дидактическихъ виршей,— "Воскресенье мертвыхъ" съ коми-

<sup>\*)</sup> Такія "Слова" часто обращались то въ обличенія, то въ похвалы; за одно изъ такихъ ругательныхъ "Словъ" противъ Мазены Петръ I наградилъ автора помъстьями, понимая развращающую силу купленаго слова.

ческими эпизодами въ концъ, драма Довгалевскаго — "Комическое дъйствіе царя царей", гдѣ вся 2-я часть состоить цёликомъ изъ народныхъ сценъ, и много другихъ. Исполнялись эти произведенія школьниками, странствующими дьяками и другими личностями, болъе извъстными подъ понятнымъ для всёхъ прозвищемъ "пиворъзовъ". Они же разносили вирши, въ которыхъ оплакивалось печальное положение закрѣпощенной народной массы, сатиры на казачью старшину, стремившуюся породниться съ русскимъ дворянствомъ и выйти въ дворяне; во многихъ виршахъ звучалъ сильно протестующій тонъ, какъ, напр., въ одной виршѣ приведенной П.Житепкимъ въ его изследовани объ Энеидъ Котляревскаго: "Що настало теперь въ світі!"

Распъвали школяры, конечно, и любовные вирши, изъ которыхъ въ однихъ уже звучить тотъ денатурализированный языкъ съ напыщенными, часто неумъстно вставленными русскими и славянскими словами, который такъ ръжетъ намъ ухо и смѣшить насъ на Украйнѣ въ рѣчахъ писарей, урядниковъ и др. лицъ, якобы вкусившихъ цивилизаціи. Другіе же вирши съ сильно выраженнымъ народнымъ элементомъ отличаются красотой и искренностью и долго живуть въ народномъ обиходъ, какъ, напр., нъкоторыя пъсни Сковороды: "Ой доле людськая!" или стихотвореніе Климовскаго: "Іхав козак за Дунай" и др. Писалось немало и чувствительныхъ элегическихъ стихотвореній о страданіяхъ населенія. Чёмъ они были ближе и формой и языкомъ къ національнымъ, народнымъ пѣснямъ, тѣмъ они выше въ художественномъ отношеніи. Такая пѣсня дошла до насъ подъ названіемъ "Ирмологія" отъ 1757 года, начинающаяся такъ:

Хто хоче лиха зазнати, Нехай іде в N дякувати То буде панщину в будни робити Сала по селі прохати І скризь за хлібомъ шмарувати и т. д.

Сохранились отъ этого времени и болъе серьезныя сочиненія: дневники, мемуары тогдашнихъ еще не обрусввшихъ пановъ, для которыхъ украинскій языкъ оставался ближе и роднве офиціальнаго - русскаго; эти цѣнные бытовые матеріалы были напечатаны уже въ XIX въкъ въ историческомъ журналъ "Кіевская старина" (Записки Маркевича Я. А. 1718—1768 г., дневникъ или по тогдашнему "Діаріушъ" Н. Ханенка и т. д.); по рукамъ ходили списки разныхъ историческихъ очерковъ, напр., "Пътопись" Грабянки, "Описаніе о козацкомъ малороссійскомъ народѣ" Симоновскаго, "Лътописное повъствованіе Ригельмана" и всѣмъ извъстная "Исторія руссовъ" Конисскаго. Все это поддерживало въ украинскомъ обществъ XVIII въка національное самосознаніе, подчеркивало особенность и самобытность населенія и какъ бы охраняло оть офиціально - господствующаго чужого просвъщенія. Творческимъ силамъ народа не давалось свободнаго проявленія; онъ журчали подъ ледяной корой и время оть времени выдвигали такія крупныя своебразныя фигуры, самород-

ки ума и одаренности, какъ философъ Сковорода, оригинальное ученіе котораго было изв'єстно даже за границей. Сынъ простого казака Полтавской губ., онъ учился въ Переяславской семинаріи, пѣшкомъ путешествоваль по Европъ, слушаль лекціи лучшихъ тогдашнихъ профессоровъ, преимущественно германскихъ университетахъ, и увлекался философіей. Вернулся онъ съ опредъленнымъ философскимъ міросозерцаніемъ, въ которомъ пантеизмъ сына народа, такъ непосредственно живущаго въ близости съ природой, сочетался со строгой этикой Сократа. Одаренный талантомъ популяризатора, онъ сначала взялъ мъсто преподавателя въ харьковскомъ коллегіумъ, но, страстно любя свою личную независимость, онъ, при первомъ столкновеніи съ начальствомъ, оставилъ коллегіумъ и странствовалъ по Харьковской губ., временно останавливался на болъе или менъе продолжительное время въ домахъ разныхъ людей-дворянъ, крестьянъ, —вездѣ проповѣдуя искать счастье въ бъдности и въ строгомъ выполнени своего долга. "Все проходить, но любовь остается, а любовь это-Богь, отсюда въченъ человъкъ", говорилъ Сковорода. Языкъ его былъ образенъ, но затемнялся смѣшанностью словъ, синтаксиса и оборотовъ: это быль уже не украинскій красивый народный языкъ, какимъ говорило окружавшее его населеніе, изъ среды которой онъ и самъ вышелъ, и не великорусскій и не славянскій, а тоть порченный говорь, который офиціально признавался обязательнымъ для тогдашней Украины. Неправиль-

ность языка значительно мѣшаеть и мъшала усвоенію ясной и простой философіи оригинальнаго народнаго мыслителя-странника Сковороды. Но, несмотря на то, и его ученіе и личность философа ръзковыдълялись на общемъ фонъ умственной подавленности тогдашняго украинскаго общества. Вліяніе его было громадно, и мы видимъ именно его учениковъ и послъдователей въ числъ тъхъ жертвователей, на чьи деньги быль открыть въ 1805 году первый южный университеть въ Харьковъ.

Таковъ быль тоть литературносоціальный фонъ, на которомъ въ самомъ концѣ XVIII в. выступилъ органически съ нимъ связанный талантливый возродитель украинской литературы И. П. Котляревскій. Появившаяся подъ его собственною редакціей въ 1809 г. его поэма "Энеида" \*) справедливо можеть считаться синтезомъ всей той сатирической и обличительной народной литературы, которой господствовавшій въ то время въ Украйнъ централизмъ не давалъ выйти наружу. Къ Котляревскому можно отнести слова Ламменэ: "Люди, стоявшіе во главъ великихъ историческихъ эпохъ, имѣли силу лишь потому, что они боле другихъ умъли отожествлять себя съ духомъ своего времени". Малообразованный, по сравненію со многими украинцами того времени, Котляревскій перечувствоваль и реализироваль

<sup>\*)</sup> Раньше она издана была безъ спроса у автора въ 1798 и 1808 гг. помъщикомъ Парпурою, котораго за это авторъ въ своемъ первомъ изданіи 1809 г. помъстилъ въ адъ подъ прозвищемъ "мацапура".

въ своихъ творческихъ образахъ все то, что было разбросано въ разныхъ устныхъ и письменныхъ литературныхъ произведеніяхъ того времени на его родинъ. Онъ родился въ 1769 г. въ Полтавъ въ бъдной дворянской семьъ, въ небольшомъ дубовомъ домикъ на горъ. Чудный видъ открывался съ этого мѣста на рѣчку Ворсклу, на ея луга, хутора и села, бълъющіе среди зелени. И теперь это одно изъ красивъйшихъ мъсть Полтавы. Полтавщина того времени была одной изъ наиболъе культурныхъ частей Украйны, сохранившей свою натіональную физіономію. Котляревскій въ полтавской духовной семинаріи и уже тамъ получилъ прозваніе риемача за писанные имъ стихи. По окончаніи семинаріи, быль учителемь во многихь помъщичьихъ домахъ; живя по селамъ, онъ увлекался народными пъснями, записываль ихъ и часто принималь участіе въ народныхъ гуляньяхъ и въ такъ называемыхъ въ Украйнъ "вечерницахъ". Затъмъ, онь служиль въ военной и гражданской службѣ. Въ 1808 г. вышелъ въ отставку и до конца жизни занималъ мъсто надвирателя дома воспитанія бъдныхъ дворянъ въ Полтавъ проявиль въ этомъ дѣлѣ много заботливости и сердечности въ своихъ попеченіяхъ о воспитанникахъ. Только слабость здоровья заставила его за три года до смерти выйти въ отставку, послъ чего одинскій, не женатый, но всегда окруженный друзьями, Котляревскій тихо жиль на пенсіи все въ томъ же небольшомъ дубовомъ домикъ и умеръ въ 1838 г., бѣдный и не дослужившійся до какихъ - либо чиновъ, но оплакиваемый и уважаемый всёми жителями родного ему города.

"Энеида", "Наталка-Полтавка" и "Москаль Чарівникъ" составляють все то небольшое литературное наследіе, какое Котляревскій оставиль своимъ вемлякамъ и какимъ онъ при жизни пріобрѣлъ свою громадную популярность среди современниковъ и заслужилъ уваженіе многихъ поколъній. Онъ подняль чисто народное украинское слово на такую высоту, какой не достигало оно до него ни въ виршахъ странствующихъ бурсаковъ-риомачей ни въ драматическихъ сочиненіяхъ. На "Энеиду" литературная критика долго смотръла свысока, какъ на передълку, грубое подражание недосягаемо высокому классическому образцу. Но такія передёлки были въ модъ въ то время; онъ подняли борьбу съ выдохшимся лжеклассицизмомъ XVIII в. Много такихъ передълокъ было и на русскомъ языкъ, но онъ давно забыты, а "Энеида" Котляревскаго и до сихъ поръ читается съ удовольствіемъ не только простымъ читателемъ изъ народа, а и литературно-образованными цънителями художественныхъ произведеній. Это зависить оть того народнаго характера, какимъ она проникнута: всв бытовыя сцены, перенесенныя на почву украинской тогдашней народной жизни, дышать реализмомъ; а неподдъльный юморъ и върная оцънка политическихъ и соціальныхъ явленій того времени расширяють перспективу всей этой самобытной поэмы, дёлають ее интересной и для нашихъ дней. Правда, сцены флирта и пьянства въ

"Энеидъ" отталкивають насъ своей грубостью, но онв не казались такими для своего времени, когда "пиворъзы" складывали тропари въ честь вакхическихъ изліяній и распъвали ихъ на пирахъ украинскихъ вельможъ. Это было върно и согласно съ нравами, а Котляревскій не допускаль никакой лжи въ своемъ творчествъ. Для него, выросшаго среди народныхъ пъсенъ и народной литературы, поэзія была правдой жизни. Этимъ онъ стоялъ выше своихъ современниковъ-великорусскихъ піитовъ-Державина, Богдановича, Капниста, Соллогуба Знаніе народной искренняя и глубокая симпатія къ своему народу и талантливое чутье художественной правды дали Котляревскому возможность еще до Гоголя направить новую украинскую литературу именно на то жизненное реальное направленіе, которое великорусская литература усвоила лишь полъ въка спустя въ такъ наз. гоголевскій періодъ ся литературы. И это направленіе было не теоретическое, надуманное, а органически связанное съ окружающею жизнью и непосредственнымъ чувствомъ автора. Котляревскій явился истиннымъ украинскимъ народникомъ и силою своего таланта сразу далъ возрожденной украинской литера-#qyr народническое направленіе. До Котляревскаго украинское елово, лишенное научной обработки и стъсненное въ своемъ развитіи, какъ бы ощупью искало само себя, сомнъвалось въ своей силъ среди охватившихъ Украйну тисковъ и мысли. Котляревскій потемковъ даль ему опредъленную форму вы-

раженія, направленіе, обнаружиль всю его красоту. Юмористическій, реальный до грубости и яркій до картинности въ разныхъ мъстахъ "Энеиды", языкъ Котляревскаго получаеть особую нъжность и задушевность въ "Наталкъ-Полтавкъ". За эту маленькую "оперу" Котляревскаго много упрекали въ излишней сантиментальности, но критики не понимали, что между сантиментализмомъ Карамзина и чувствительными сценами "Наталки-Полтавки" лежить пропасть: въ характерѣ украинскаго народа много лиризму, чуткости и той задушевности, которая со стороны кажется сантиментальностью. Красота природы, счастье или несчастье вызывають слезы и тоску: Sehnsucht по чему - то лучшему, недосягаемому. Эта чувствительность отличаеть всю украинскую поэзію какъ народную, такъ и искусственную и проявляется у всёхъ поэтовъ Украйны въ большей или меньшей степени. Оставаясь и въ "Наталкъ - Полтавкъ" реалистомъ - знатокомъ національхарактеровъ, Котляревскій вполнъ въренъ психологіи своего народа, и нътъ у него никакого напускного сантиментализма. "Наталка-Полтавка" — художественное тонко выполненное произведеніе; оно переносить насъ въ ту Украину XVIII в., гдъ народъ уже такъ объднълъ на своемъ богатомъ черноземъ, что Петру, жениху Наталки, надо, прежде, чвиъ ее сватать, уходить на далекіе заработки, гдв среди бъднаго простого народа живутъ утонченныя психическія организаціи, какъ сама "Наталка", и покоряютъ даже просвъщенныхъ чиновниковъ,

очевидно, охваченныхъ еще свѣжей тогда философіей Сковороды—въ липъ Вознаго. Яркій художественный таланть, правда, сочувствіе народу-все это дълаетъ произведеніе Котляревскаго безсмертнымъ: вълеченіе всего стольтія "Наталка Полтавка" не только не сходить съ репертуара украинскаго театра, но ивъ Украинъ и въ столицахъ пользуется и теперь любовью публики. Такой долгов в чной славой отличаются только истинно художественпроизведенія. Поэтическое творчество есть проникновеніе въ самую суть вещей. Котляревскій проникнулъ въ самую суть національнаго характера украинскаго народа и внесъ въ его литературу то демократическое, гуманное начало, которое составляеть его основу; онъ своимъ творчествомъ еще разъ подтвердилъ, что истинная поэзія всегда неразлучна съ правдой и великой любовью. Не даромъ Шевченко посвятилъ основателю новой возрожденной украинской литературы такія сильныя строки:

Будешь, батьку, панувати Поки живуть люде; Поки сонце з неба сяе Тебе не забудуть!

2.

Начало, вложенное Котляревскимъ въ украинское общественное сознаніе, нашло себъ очень скоро не только послъдователей, но и талантливыхъ продолжателей. Одно культурное событіе, несомнънно, имъло въ данномъ случать благопріятное вліяніе: въ 1805 году въ Харьковъ быль открыть первый на югъ Россіи университеть. На устройство его,

какъ извъстно, были собраны пожертвованія и среди жертвователей было много именъ учениковъ и друзей Сковороды: его просвътительная работа въ Слободской Украйнъ дала блестящіе плоды. Скоро вокругъ молодого университета группируются мъстные таланты, свъжія умственныя силы и дають новый толчокъ литературной деятельности. Возникають новые журналы, появляются писатели. Одни пишуть тяжелымъ вымученнымъ русскимъ языкомъ, подражая высокимъ авторитетамъ столичной прессы. Другіе, по образцу болве близкаго, понятнаго творчества Котляревскаго, творять на родномъ языкъ, черпають темы изъ окружающей дъйствительности. Среди этихъ послѣднихъ выступають два сильныхъ художника украинскаго слова: магистръ, а потомъ и ректоръ харьковскаго университета — Гулакъ-Артемовскій и Квитка - Основьяненко, бывшій въ Харьковъ предсъдателемъ уголовной палаты и предводителемъ дворянства. Эти два имени лучше всего характеризують первый, такъ сказать, харьковскій періодъ новой украинской литературы. Въ произ-Гулака - Артемовскаго веденіяхъ украинскій языкъ получаеть новую силу и яркость. Онъ написаль немного, но въ лучшемъ своемъ произведеніи "Панъ та Собака" онъ выступаеть и по идейности содердостойнымъ жанія преемникомъ Котляревскаго. "Панъ та Собака" басня, гдв подъ видомъ несчастной дворовой собаки представлена доля крѣпостного, является однимъ изъ смѣлыхъ обличеній крѣпостного права, хотя и замаскированнаго въ

форму басни, но для всъхъ очень яснаго. Вся критика привътствовала съ восторгомъ новаго украинскаго писателя, но онъ далъ очень немного: кромъ этой образцово написанной басни Гулакъ-Артемовскій обогатиль нарождавшуюся литературу прекрасными переводами Гёте, Горація, но его оригинальныя вещи-"Солопій та Хивря", "Тюхтій та Чванько"-очень слабыя содержанію. Во всей своей литературной дінтельности Гулаку-Артемовскому недоставало широты общественнаго развитія: послѣ одного совершенно случайнаго обыска въ его квартиръ онъ по трусости оставиль свое украинское творче-CTBO.

Гораздо больше и разнообразнъе писаль Квитка. Харьковцы очень гордятся этимъ землякомъ и ко времени столътней годовщины его рожденія харьковское увздное земство издало полное собраніе его сочиненій какъ на русскомъ, такъ и на украинскомъ языкъ. Жизнь Квитки довольно необычна: лъзненный ребенокъ, онъ учился дома и въ монастырской школъ и прожиль все дътство подъ Харьковомъ, въ селъ Основъ, откуда взяль и свой литературный псевдонимъ-Основьяненко. Очень молодымъ поступилъ на военную службу, но скоро вернулся домой и заствнчивый, робкій, онъ 23 леть ушель жить въ сосъдній монастырь. Тамъ, однако, онъ оставался недолго, и хотя по выходь изъ монастыря отдался шумной свётской жизни, но сохранялъ всю жизнь глубокую религіозность. Въ общественной живни Харькова принималь самое го-

рячее участіе, служилъ по выборамъ-былъ предводителемъ дворянства, а затымь, совыстнымь судьей; временно быль директоромъ харьковскаго театра, склониль благотворительное общество открыть въ Харьковъ "институть для образованія біднійшихъ благородныхъ дъвицъ" и всей душой отдался его устройству. Позднве его же стараніями были открыты въ Харьковъ кадетскій корпусь и публичная библіотека. Во всей культурной просвѣтительной работѣ тогдашняго Харькова онь быль и руководителемъ и самымъ неутомимымъ работникомъ, Но любимымъ его дѣломъ была литературная дъятельность. Въ 1816 году онъ уже одинъ редакторовъ "Украинскаго Въстника", гдъ печатаеть юмористическіе фельетоны изъ городской жизни "Письма Оалалея Повинухина" на русскомъ языкъ и одновременно печатаетъ русскія же стихотворенія въ другомъ харьковскомъ журналв - "Харьковскомъ Демокритв".

Одинь изъ образованнъйшихъ людей своего времени, хотя и самоучка, Квитка читалъ много и хорошо быль знакомъ не только съ русской, но и съ французской литературой и читаль въ подлинникъ Жоржъ Зандъ. Онъ много писалъ по-русски, и столичные журналы цѣнили его сотрудничество ("Вѣстникъ Европы", "Современникъ" и "Отечественныя Записки"). Здёсь напечатана была 1-я часть его лучшаго произведенія на русскомъ языкъ-"Панъ Халявскій" (1839 г.). Свои украинскія произведенія онъ началь повъстью "Ганнуся"

1839 г. Но еще раньше въ "Утренней Звъздъ" появился разсказъ на украинскомъ языкъ "Салдатський патреть", довольно невыгодно рисующій простоватость украинскаго простолюдина. Нѣсколько мелкихъ разсказовъ-"Мертвецький Великдень", "Маруся" и болъе крупная вещь-"Конотопська Відьма"—вышли въ 1834 г. отдъльнымъ изданіемъ и очень быстро разошлись, такъ что въ 1841 г. они издаются вторично. Квитка мастерски владълъ не только языкомъ, но и самою формой повъствованія; онъ творецъ украинской повъсти и лучшею въ этомъ родъ является "Маруся", а также "Сердешна Оксана"; онъ отличаются особенной художественностью и этнографической правдой. Изящные тонкіе женскіе образы вставлены въ реальную рамку тогдашнихъ трагическихъ условій народной жизни. Вообще женскіе типы у Квитки отличаются особенной тонкостью отдълки и глубокой психологической правдой. Женщина въ Малороссіи всегда отличалась многими привлекательными душевными чертами; она пользуется въ общественной жизни и въ семь в гораздо большей независимостью, чемъ у великороссовъ. Квитка ярко очертилъ, какимъ опасностямъ подвергалась украинская дъвушка съ ея красотой и довърчивостью среди грубыхъ нравовъ тъхъ военныхъ молодыхъ людей и господъ-помъщиковъ, которые являлись въ ту эпоху безнаказанными хозяевами Украйны. Въ этомъ отношеніи особенно сильно написаны: на русскомъ языкъ "Пані Сотниковна" и "Сердешна Оксана", гдъ объ эти героини стали жер-

твой насилія и обмана военныхъ "героевъ". Многіе критики ставять образы Маруси и Оксаны—любящіе и страдающіе-какъ бы предпосылками тыхь высокохудожественныхь женскихъ образовъ, какіе черезъ нъкоторый промежутокъ времени выступили съ еще большей силой и красотой въ поэмахъ Шевченка: "Катерина", "Наймичка" и др. Нѣкоторыя повъсти Квитки заслуживають упрекь въ растянутости и сантиментальности, напр. "Божі Діти", "Щира Любовь". "Добре роби, добре й буде" носить слишкомъ сентенціозный характерь изложенія. Красиво написана сказка — быль "Перекати поле", гдѣ эта трава является, согласно народной символикъ, обличительницей совершоннаго въ степи преступленія.

драматическихъ мелкихъ произведеній Квитки лучше другихъ "Сватання на Гончарівці", гдъ тонкое пониманіе души человіческой дало автору возможность показать намъ человъка подъ внъшностью всёми осмёнваемаго дурачка Стецька. Эта пьеса-водевиль долго держалась на украинской сценъ. Но драматическія произведенія не составляли лучшій жанръ Квитки; его творчество ярче всего обнаруживалось въ формъ повъсти, разсказа, гдъ его языкъ вполнъ народный, гибкій, образный. Надо помнить, что въ то время еще не было повъстей ни Григоровича ни Тургенева, хотя Гоголь уже чароваль всю Россію своими несравнимыми повъстями; у Квитки часто встръчаются подражанія великому земляку. Изв'єстный харьковскій этнографъ очень высоко цёнить этнографиче-

Григорій Федоровичъ Квитка.

Съ портрета, писачнаго дудожникомъ Мартиновичемъ (Дашновское Собранте изображеній русскидь діятелей въ Москві.)

MCTOPIA POCCIII BE NIX BERET HERANIE I RA "bp ". H I PALIATO A KCO







скій элементь въ повъстяхь Квитки; всь его бытовыя описанія обнаруживають его наблюдательность и знаніе народной жизни. Всь сословія харьковской губерніи—крестьяне, дворяне, горожане, казаки—мътко очерчены имъ въ ихъ тогдашнемъ семейномъ быту, во множествъ неуловимыхъ подробностей, въ характеристикахъ, повъріяхъ.

Около этого же времени начинается возрожденіе Галичины; конечно, національное сознаніе является ревультатомъ созвучія многихъ индивидуальныхъ мыслей, и трудно уловить его начало; тымь не меные, въ извъстныя эпохи это созвучіе милліоновъ выносится изъ глубины народной жизни наверхъ и находить себъ талантливыхъ и чуткихъ выразителей. Отданная по раздѣлу Польши во власть Австріи, Галиччина надолго замерла и не проявляла никакой національно-культурной жизни. Съ 1796 по 1808 г. не издано было ни одной украинской книги, и польскій языкъ господствоваль во всемъ культурномъ обществъ Галипіи. Даже духовенство не пользовалось роднымъ языкомъ ни при богослуженіи ни для произнесенія пропов'єдей. Но съ 20-хъ годовъ появляются разные сборники народныхъ пъсенъ, обрядовъ, игръ. Три человъка принимаются энергично за дело національнаго пробужденія — Шашкевичъ, Головацкій и Вагилевичъ. Они собирають и издають разные памятники Галицкой народной поэзіи и знакомятся въ то же время съ украинской литературой. Всв трое горячо преданы были родинъ; они сошлись еще въ университетъ во Львовъ и объединяли вокругъ себя лучшую украинскую молодежь. Шапикевичь быль поэть съ тонкой дупсевной организаціей. Его стихи восторженно читались по всей Галиціи. Австрійская цензура долго задерживала ихъ печатаніе и они вышли только въ 1837 г. подъ заглавіемъ "Русалка Днистрова". Затымъ, изданы были сборники, альманахи съ украинскими разсказами. 1848-й годъ со своей, хотя и далеко не совершенной, австрійской конституціей облегчиль дальныйшее развитіе національно-литературнаго движенія въ Галичинъ. Оно питалось, главнымъ образомъ, трудами украинскихъ ученыхъ того времени-Водянскаго, Срезневскаго и литературными произведеніями украинскихъ писателей. Но ближайшее единеніе національной работы въ объихъ оторванныхъ одна отъ другой украинскихъ земляхъ началось позднъе и создало то галицкоукраинское общественное движеніе, которое имъло важное значение для объихъ земель въ тяжелую для Украины эпоху между 70-ми годами и концомъ XIX в.

Пробудившееся въ Харьковѣ напіональное самосознаніе украинцевъ проявлялось въ то время въ оживленномъ интересѣ къ памятникамъ народной поэзіи: пѣсни, думы, повѣрья съ любовью записывались, собирались и мало-по-малу выходили на свѣтъ Божій на странипахъ разныхъ журналовъ и сборниковъ. Первое изданіе украинскихъ народныхъ пѣсенъ, составленное княземъ Цертелевымъ вышло въ 1819 году. Впрочемъ, еще раньше его Ходаковскій составилъ въ 1814—

1817 гг. сборникъ украинскихъ пъсенъ, но онъ не быль изданъ. Какимъ яркимъ контрастомъ вставало это богатое сильное народное творчество и высота выраженнаго немъ этическаго идеала рядомъ съ тымъ закрыпощеніемъ и обезличеніемъ, въ какомъ прозябаль тоть самый народь, который создаль такую художественную поэзію! Въ повъстяхъ Квитки тоже съ этнографической върностью выступаеть тоть же народь съ благороднымъ, чувствительнымъ характеромъ, недостойный тыхь рабскихь условій, въ какихъ ему приходилось прозябать. Къ сожальнію, Квиткь, при всей его любви къ родинъ, недоставало широкаго политическаго и общественнаго развитія: нигдѣ въ его повъстяхъ нъть того строгаго осужденія крыпостничества, какое звучить въ произведеніяхъ Котляревскаго. Квитка, по своей службѣ въ судь и въ званіи предводителя дворянства, быль близко знакомъ со многими влоупотребленіями кржпостничества; но ни въ одномъ разсказъ ни въ одной повъсти онъ не представиль тёхъ страданій, которыя на его глазахъ переносилъ тоть самый народъ, характеры и бытовую обстановку котораго онъ умълъ такъ художественно обрисовать. Человъкъ высокой личной чуткій къ правдѣ и красотѣ, Квитка въ политическихъ и соціальныхъ вопросахъ быль очень мало развить. Воть почему его "Листи до селянъ" являются реакціонными даже для своего времени: монархизмъ, рабская покорность господину составляють основу развиваемыхъ въ нихъ совътовъ украинскому

сельскому населенію; талантливая популяризація Квитки въ этихъ "Листахъ до селянъ" по своему со-держанію не имѣетъ никакой цѣнности.

Этоть недостатокъ политическаго развитія не м'вшалъ, однако, Квитк'в занять по богатству своего творчества первое мъсто въ возрожденной Котляревскимъ новой украинской литературь. Его богатый языкь, его задушевные образы и этнографическая абсолютная върность описаній, тождественность настроенія во многихъ его произведеніяхъ съ народными пъснями-все это дълаеть повъсти Квитки цънными и до сихъ поръ литературными произведеніями, родными для каждаго украинца. Они сыграли большую роль для пробужденія національнаго чувства и цълымъ рядомъ законченныхъ картинъ народной жизни продолжали народническое направленіе украинской литературы. Квитка въ свое время являлся тымь свытлымь живительнымь началомъ, которое вызвало къ жизни много новыхъ литературныхъ силь; онв любовно прислушивались къ его звучному украинскому слову и откликались на него изъ разныхъ угловъ Украйны своими стихами, баснями, оперетами и разсказами. Украинская литература расцвътала и получала все большую популярность. Народная космогонія, народная жизнь, украинская исторія составляють ея содержаніе. Макаровскій пишеть чувствительную поэму "Наталю" и прославляеть въ ней трудовую сельскую жизнь. Кирилла Тополя перерабатываеть украинское повърье о въдьмахъ въ прелестную

оперу "Чары", которая еще въ конив XIX в. ставилась на любительскихъ сценахъ. А. Чужбинскійявляется любимцемъ Аванасьевъ украинскихъ барышень своими лирическими стихами, романсами ("Скажи мені правду мій любий козаче" и др.). Л. Боровиковскій черпаеть изъ народнаго творчества сатирическую основу своихъ басенъ и, владея чистымъ народнымъ языкомъ, передълываеть на украинскій ладъ басни Крылова и польскаго писателя Красицкаго. Онъ оставилъ, кромъ того, послъ себя нъсколько переводовъ изъ Мицкевича и Пушкина, переводъ "Свътланы" Жуковскаго. Нфкоторыя его короткія басни до сихъ поръ пользуются извѣстностью, напр. "Крилля у вітряка", "Климъ" и др. Но талантливый Грезатмъваеть Боровиковскаго своими остроумными баснями. Этоть баснописець украинской школы обладаль недюжиннымь сатирическимъ талантомъ и хотя тоже главнымъ образомъ передѣлывалъ Крылова, но сохранилъ свою поэтическую оригинальность. Къ сожалънію, и дворянское воспитаніе и жизнь вдали оть Украины оторвали его оть родной почвы и не дали развиться несомнынному художественному дарованію. Все, что онъ писаль на русскомъ языкѣ, силясь подражать повъстямъ Гоголя, не имъеть никакой литературной ценности, и хотя издавалось 2 раза (въ 1862 г. и въ 1903 г.), но не составило славы автору. За то небольшой томикъ его украинскихъ "Приказокъ" еще долго будеть читаться всёми возрастами, какъ вполн художественныя, прекрасно написанныя басни.

Между ними особенно любимы его оригинальныя, какъ, напр., "Лебідь і гусі", "Будякъ та конопляночка". Хороши и нѣкоторыя передѣлки Крылова, напримѣръ, "Ведмежій суд" и др. Но очень слабъ его переводъ "Полтавы", который онъ посвятилъ Пушкину.

Между украинскими сатириками того времени нельзя пропустить К. Думитрашко, автора комической поэмы, передёланной съ греческаго, "Жабомышодракивка", или "Борьба мышей съ жабами", не лишенной политическаго значенія, такъ какъ подъ видомъ мышей обрисованы поэтомъ поляки, а подъ видомъ жабъ—казаки.

Особенно талантливымъ разсказчикомъ украинской старины около этого же времени является А. П. Стороженко; хотя его 2 тома украинскихъ разсказовъ вышли позднѣе, въ 1863 г., но на немъ не отразились тогдашнія движенія общественной мысли въ Украинѣ и своимъ творчествомъ онъ больше принадлежить эпохв 30-хъ годовъ. Талантливый писатель съ красивымъ, яркообразнымъ языкомъ, онъ написалъ больше 20 мелкихъ разсказовъ изъ украинской жизни, преимущественно изъ быта запорожцевъ, и изъ народныхъ устъ. Особенно хороши "Bycu", его комическія пов'єсти "Голка", "Вчи лінивого не молотомъ, а голодомъ", "Марко проклятый" и др. Хотя онъ несомнънно отличался сильнымъ талантомъ и влапълъ народнымъ языкомъ, но весь преданный своей бюрократической службъ, онъ такъ же, какъ Гребінка, стоялъ въ сторонъ отъ украинскихъ литературныхъ кружковъ и, по справедливому замѣчанію Житецкаго, является временнымь и до извѣстной степени случайнымъ гостемъ въ украинской литературѣ.

Рядомъ съ поэзіей развивалась и крыпла въ Харьков украинская этнографія. Это вызывалось не тольнаціональнымъ ко повышеннымъ самосознаніемъ, но вліяніемъ падно-европейскаго движенія, направленнаго на изученіе народностей въ ихъ словесныхъ, правовыхъ и бытовыхъ проявленіяхъ. Въ харьковскомъ университет украинской этнографіей въ то время особенно много занимался профессоръ русской словесности Амвросій Метлинскій, изв'єстный также подъ своимъ псевдонимомъ-Амвросій Могила. По точности записей и по богатству пъсенъ (8.000), его "Сборникъ народныхъ южнорусскихъ пъсенъ" представляеть выдающееся научное явленіе того времени (1854 г.). Павловскій еще въ 1818 г. издалъ первую украинскую грамматику, или, какъ онъ самъ ее называль "грамматику малороссійскаго нарвчія", которое онъ считаль уже исчезающимъ. Во главъ научнаго изученія украинскаго фольклора стояли выдающіеся ученые Бодянскій, Срезневскій, Максимовичь, молодой еще историкъ Костомаровъ. Максимовичь сначала быль профессоромъ московскаго университета, гдв изучаль ботанику, но самъ украинецъ (родомъ изъ кіевской губерніи), онъ всегда живо интересовался памятниками народной старины и словесности и, перейдя въ кіевскій университеть, заняль каеедру русской словесности. Онъпрекрасно перевелъ на малорусскій языкъ "Слово о Полку Игоревв" и нъсколько псалмовъ. Въ 1827 г. онъ издаеть "Сборникъ украинскихъ народныхъ пъсенъ", въ 1836 г. "Сборникъ думъ и казацкихъ бытовыхъ пъсенъ". Надъ собраніями этихъ пъсенъ и думъ работало много лицъ. Красота ихъ привлекала къ нимъ всеобщее вниманіе. Гоголь и Пушкинъ совершенно были увлечены ими. Пушкинъ прямо говорить, что онъ обираетъ эти пѣсни и по нимъ пишеть свою Полтаву. Съ появленіемъ этихъ сборниковъ, точно новая, всёми на время забытая, народность, полная высокихъ умственныхъ силъ, выступила передъ всемъ западнымъ славянствомъ и привлекла къ себъ всъ симпатіи. Максимовичъ пишетъ къ пъснямъ комментаріи и классифицируеть ихъ, а Костомаровъ дѣлаетъ первую попытку ученой разработки народных ъ пъсенъ и для своей магистерской диссертаціи береть темой "Историческое значеніе народной поэзіи". Бодянскій издаеть матеріалы украинской исторіографіи въ "Трудахъ Общества исторіи и древностей Россійскихъ", издававшихся въ Москвъ, "Лѣтопись самовидца", "Исторію Руссовъ" и др.; но скоро это ученое изданіе было прекращено "по обстоятельствамъ". независящимъ Срезневскій издаеть "Запорожскую Старину", въ которой печатаеть много красивыхъ украинскихъ думъ, подлинность которыхъ, впрочемъ, подвергалась потомъ сомнѣнію. Всѣ эти изданія создавали научную почву, на которой назрѣвали начала будущей точной этнографической науки; это поддерживало національное общественное движение въ Украй-

Өедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ.

По современной гравюръ. (Историческій музей въ Москвъ.)

"ИСТОРІЯ РОССІИ ВЪ XIX ВЪКЪ". Изданіе Т-ва "Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К<sup>ок</sup>.







нъ, подтверждало сознание самобытности украинскаго народа. Поэты того времени беруть содержаніе для своихъ поэмъ и разсказовъ изъказацкой старины, прославляють героевъ народныхъ думъ. Костомаровъ подъ псевдонимомъ Галка пишеть драму "Савва Чалый", "Переяславська Ніч". Много въ это время появляется и поддёльныхъ думъ, сочиненныхъ казацкихъ пъсенъ. Увлекаются казачьей стариной и польскіе романтики, отражающіе ее въ своей литературь, какъ напр. извъстный Падурра. Очень популярно было его стихотвореніе "Не журися мій хозяін" и нѣкоторыя думы, которыя и теперь поются въ юго-западномъ край торбанистами. Польскіе поэты того времени писали восторженныя героическія поэмы изъ украинской исторіи, и, такъ какъ польскою литературою зачитывалось все высшее общество западной части Украйны, то этимъ путемъ также воспитывалось національное самосознаніе среди украинцевъ.

Максимовичь въ одной изъ своихъ актовыхъ рѣчей въ кіевскомъ университетѣ громко заявлялъ: "самобытность непремѣнно должна быть удѣломъ народа, который хочетъ жить плодотворной жизнью и оставить наслѣдіе грядущимъ поколѣніямъ. Тамъ нѣть жизни, гдѣ нѣть самобытнаго развитія".

Такимъ образомъ, начавшееся вокругъ харьковскаго университета національно-литературное движеніе, мало-по-малу расширяясь, охватило большой кругъ писателей, поэтовъ, ученыхъ: они разрабатывали народную поэзію, развивали ея народный языкъ и подготовили ту общественную атмосферу національнаго и литературнаго сознанія, при которой могь появиться такой великій національный поэть, какъ Т. Г. Шевченко.

Къ 40-мъ годамъ, съ открытіемъ кіевскаго университета въ 1834 г., центръ научно-литературной жизни Украйны переносится въ Кіевъ, гдѣ и начинается новый періодъ развитія украинской литературы XIX в.—періодъ не романтическій и не сантиментальный, а съ опредѣленнымъ соціально-политическимъ направленіемъ.

3.

Народническая литература и этнографическое изученіе народной жизни приводили представителей украинскаго интеллигентнаго общества къ пониманію сопіальныхъ условій жизни народных в массь въ Украйнъ. Скоро политическіе и соціальные взгляды, носившіеся въ то время въ украинскихъ литературныхъ группахъ, нашли себъ конкретное выражение въ такъ назыв. кирилло - меоодіевскомъ братствв. Три человъка—Костомаровъ, Шевченко и Бълозерскій организовали его; ихъ объединяла горячая любовь къ родинъ, живой интересъ ко всему славянству и страстное желаніе новыми соціальными и политическими реформами обновить весь тяжелый строй жизни, въ какомъ задыхалась тогда Украйна в украинскій народъ. Они часто сходились; ихъ взгляды, ихъ настроенія гармонировали, широкіе планы возрожденія не только родного края, но и всего славянскаго міра увлекали ихъ. Эта идея славянской взаимности нигдъ не могла такъ естественно созрѣть, какъ въ Кіевѣ, гдѣ живуть рядомъ три народностиукраинская, великорусская и польская, и гдѣ ихъ взаимныя отношенія далеки отъ желательной справедливости. Кирилло - меоодіевскіе заговорщики выдвинули начало федеративнаго объединенія всёхъ славянскихъ народовъ съ полной свободой и независимостью каждаго. Мирная работа для распространенія этой идеи была, конечно, принята правительствомъ за открытую революцію, и жестокія кары прекратили деятельность только что образовавшагося общества: Костомаровъ и Шевченко были внезапно схвачены и увезены въ Петропавловскую крыпость, откуда отправлены въ далекую ссылку. Шевченко особенно сильно: пострадалъ отдали въ солдаты и выслали въ далекую пустыню надъ Ураломъ.

Воть нѣкоторые §§ устава кирило-меоодіевскаго общества:

1) Духовное и политическое соединеніе славянъ есть истинное ихъ назначеніе, къ которому они и должны стремиться. 2) При соединеніи каждое славянское племя должно имъть свою самостоятельность и такими племенами признаемъ: южноруссовъ, съверноруссовъ съ бълоруссами, поляковъ, чеховъ съ словенцами, лужичанъ, сербовъ съ хорутанами и болгаръ. 3) Каждое племя должно имъть правленіе народное и соблюдать совершенное равенство гражданъ. 4) Правленіе, законодательство, право собственности и просвъщение у всъхъ славянь должно основываться на святой религіи Господа нашего Іисуса Христа. 5) При полномъ равенствъ образованность и чистая нравственность должны служить условіемъ участія въ правленіи. 6) Долженъ существовать общій славянскій соборъ изъ представителей всѣхъ племенъ.

Небезъинтересны также правила поведенія, выработанныя кирилломеоодіевскимъ обществомъ. Такъ, § 2 требуеть оть членовь его присяги въ томъ, что они будуть употреблять всё свои дарованія, труды свои и состояніе и общественныя связи для цълей общества и никакія мученія и гоненія за принятыя обществомъ идеи не должны вынуждать ихъ выдать кого-либо изъ своихъ братій. Въ члены принимались славяне всъхъ племенъ и всъхъ званій. Между членами было полное равенство. Общество старалось объ уничтоженіи всякой племенной и религіозной вражды, объ искорененіи рабства и всякаго униженія одного класса другимъ и о повсемѣстномъ распространеніи грамотности. Какъ все общество, и каждый членъ соображаеть свое поведеніе съ евангельскими правилами любви, кротости и терпвнія и не признаеть правила, что цъль оправдываеть средства. Общество должно оставаться тайнымъ для всъхъ, кто не раздъляеть его устава.

Такимъ образомъ строгія нравственныя требованія отъ всёхъ членовъ общества, широкое политическое переустройство жизни на основъ народнаго управленія и федеративнаго объединенія съ полнымъ равенствомъ какъ всёхъ граждань, такь и всёхь народовь таковь быль новый соціально-политическій и этическій лозунгь, легшій вь основу устава кирилломеоодіевскаго общества.

Эта новая федеративная идея одушевила украинскую литературу того времени. Стоя близко къ московскимъ славянофиламъ, кирилло-меоодіевское общество, однако, ръзко отличалось отъ ихъ ученія, построеннаго на торжествъ централизма и абсолютной гегемоніи Россіи въ славянскомъ міръ. Идея федерализма и уважение всъхъ національныхъ правъ каждой народности была поставлена кирилло-меоодіевскимъ обществомъ гораздо шире и опредъленнъе, чъмъ у южнаго общества декабристовъ. Быстро начавшееся гоненіе на всёхъ его членовъ не дало ему какъ слъдуеть разработать и распространить эти идеи, но толчокъ, данный имъ украинской мысли, не остался безъ результата, и новая молодая группа украинскихъ писателей, не удовлетворяясь однимъ этнографическимъ изученіемъ родины и бытописаніями народной жизни, занялась болъе критическимъ обличениемъ всей соціальной неправды, угнетавшей народную жизнь, и подняла дружную борьбу противъ крѣпостного права. Могучій голось Шевченка раздался среди славянскаго міра впервые съ опредъленнымъ требованіемъ правды, равенства и свободы. Національный поэть въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, Шевченко органически быль проникнуть украинскимъ міросозерцаніемъ и явился яркимъ выразителемь этическихъ и соціальныхъ

взглядовъ своего народа. Полученное имъ въ столицѣ умственное развитіе не оторвало вовсе Тараса Григорьевича отъ той народной массы, изъ среды которой онъ вышелъ, а только помогло ему ясно видѣть все зло, служившее причиной угнетенія, обезличенія и разоренія народа; оно расширило его кругозоръ и освѣтило національное сознаніе широкимъ пониманіемъ жизни другихъ народовъ.

Въ первый періодъ своего творчества Шевченко весь отдается только воспроизведенію печальной жизни своихъ земляковъ и героическимъ картинамъ ихъ недавняго прошлаго.

Лучшими поэмами этого перваго періода творчества являются "Наймичка"—исторія страданій матери, "Катерина" — загубленная любовь, "Гайдамаки", "Иванъ Підкова"— эпическія картины героическаго прошлаго Украйны.

Кирилло - меоодіевскій лизмъ выливается у Шевченка прекрасной поэмой "І. Гусъ", которая только въ 1906 г. была вся возстановлена по рукописямъ, найденнымъ въ архивъ департамента полиціи, и въ "Кобзаръ", изданномъ въ 1907 году, появляется впервые въ цъломъ видъ. Та же идея единенія народовъ лежить и въ его стихотвореніи "Къ Шафарику", "Къ Полякамъ"; сочувствіе угнетеннымъ народамъ Кавказа выражено съ глубокой задушевностью въ поэмъ "Кавказъ". Вездъ звучитъ нота братской любви и уваженія къ напіональнымъ правамъ, какой не слышится у корифеевъ тогдашней великорусской поэзіи. Послѣ ареста въ глубинъ Аральскихъ песковъ

Шевченко отдается лирическому настроенію и хотя всякое писательство было ему строго воспрещено, но онъ украдкой записываеть тв полные тоски и отчаянія стихи, какими полна его душа: его личное горе и страданія родины одинаково терзають его сердце и находять выраженіе въ сильныхъ стихахъ: напр. "Міні однаково", "І день іде і ніч іде", "Минають дні, минають ночи" и др.; но рядомъ съ ними онъ пишеть поэмы, проникнутыя глубокимъ христіанскимъ чувствомъ любви-"Неофіти", "Москалева Криница", "Відьма" и неподражаемую по своему изяществу и серьезному позитивизму-"Марію", поэму рожденія и первыхъ дътскихъ лътъ Іисуса Христа. Эта поэма теперь впервые появляется въ Россіи въ печати; она была запрещена вмъстъ со многими другими произведеніями Шевченка. Драгомановъ очень цѣнилъ эту прелестную вещицу Шевченка и издаль ее во Львовъ съ своими примѣчаніями отдѣльнымъ дешевымъ изданіемъ для распространенія ея между массой, какъ "написанную въ духъ наиболье свободнаго прогрессивно-христіанскаго направленія". Только въ послѣднемъ петербургскомъ изданіи 1907 г. "Кобзарь" явился въ полномъ видѣ и обнаруживаеть впервые въ Россіи все творчество Шевченка, не обезображенное тъми пропусками и совершенными изъятіями, какія требовались русской цензурой отъ предшествующихъ изданій. Эта полнота была достигнута только на 42-ю годовщину смерти великаго поэта и только въ 5-мъ изданіи его произведеній. Впервые печатаются въ

Россіи "Саулъ", "Цари", "Розрита Могила" "Великий Льох", "Молитви", "Марія", нѣсколько мелкихъ стихотвореній, совершенно неизвъстно почему запрещенных и впервые напечатанныхъ безъ всякихъ прежде очень длинныхъ пропусковъ-"Сон", "Кавказ", "Иржавець", "Чигирин", Суботів" и др. мелкія. Всѣ эти произведенія проникнуты глубокимъ, христіанскимъ братолюбіемъ и всепрощеніемъ и широкимъ соціальнымъ пониманіемъ народной жизни. Стихотворенія, написанныя въ неволъ преисполнены глубокой тоской, но видно, что надежда и въра въ лучшее будущее никогда не покидали поэта. Пониманіе христіанства было у него позитивное и въ то же время глубоко любящее. Върующій и преданный христіанскому ученію о правді и любви, Шевченко старался очистить его оть тыхь ложныхь наслоеній, какія за многіе въка налегли на это чистое и высосое върование. Во мностихотвореніяхъ Шевченко прямо возстаеть противъ всякихъ обрядовыхъ стёсненій, какъ, напр., "Ликері", — "Не ймуть віри без хреста, не ймуть нам віри безъ попа, раби, невільники недужі!"... "Не хрестись і не кленись, і не молись нікому въ світі!" "Збрешуть люде і візантійській Саваоф одурить: Не одурить Богь, Карать і миловать не буде: Ми не раби його-ми люде! Это свободное пониманіе идеи Бога, какъ вѣчной правды и любви, понимаемаго внъ всего окружающаго его до сихъ поръ суевърія, вполнъ согласно съ народнымъ украинскимъ міросозерцаніемъ и выражено и въ ученін

его народнаго философа Сковороды и проявляется въ распространенности среди украинскаго населенія такой позитивной секты, какъ штундисты. Вообще, очень интересно было прослѣдить, насколько дѣйствительно все міросозерцаніе, все творчество Т. Г. вполнъ національно и являются истинными выраженіями того гуманизма, демократизма и искренной преданности идев, какая характеризуеть національную поэзію украинскаго народа. Истинный сынъ Украйны, онъ всегда жилъ въ полномъ общеніи съ нею. Жизнь Т. Г. достаточно извъстна по своимъ внѣшнимъ условіямъ и съ этой стороны она очень проста. Но еще не явился тоть біографъ, который сумыль бы, чутко заглянувши въ душу поэта, вскрыть всъ сложные моменты душевной драмы, составлявшей внутреннее содержаніе его жизни. Сынъ крыпостного, сирота, очень рано лишившійся материнской ласки, затъмъ, панскій слуга и безправный штрафованный солдать—таковы были ты безотрадныя условія, въ какихъ прошли дътство, юность и самые лучше молодые годы поэта. Лишь короткими свътлыми промежутками дарила его судьба и все счастье его невеселой жизни заключалось въ его творчествъ, какъ онъ самъ это и говорить въ своемъ стихотвореніи "Муза", въ которомъ такъ характерно выражено отношение Шевченка къ своему творчеству:

Міні ти всюди помогала, Мене ти всюди доглядала Въ степу безлюдному Въ далекій неволі Ти сияла, пишалася

Як квіточка в полі
Ти, золотокрила,
Мов живущою водою
Душу окропила
І я живу, і надо мною
З своєю божою красою
Гориш ти зіронька моя,
Моя порадонька святая,
Моя ти доля молодая.
Не покидай мене! В ночі
І в день, і в вечері, і рано
Вітай зо мною і учи
Сказати правду. Поможи
Молитву діяти до краю!

Родился Т. Г. 25 февраля 1814 г. въ с. Моринцахъ, Звенигородскаго увзда Кіевской губ. Дътство его протекло, однако, въ другомъ селѣвъ Кирилловкъ, того же уъзда, куда переселены были его родители. До 8 лътъ его гръла материнская ласка; но ему не исполнилось и 8 лъть, какъ умерла его мать, и ея мъсто въ семъв замънила мачеха, женщина недобрая и сварливая, сразу невзлюбившая маленькаго Тараса. Все дътство его омрачено ея несправедливыми преслѣдованіями и неудовлетворенной жаждой знанія; рано проявились у мальчика способности къ рисованію, но онъ тщетно ищеть руководства у мъстныхъ дьяковъ-единственныхъ въ то время учителей; поперемѣнно то пастухъ, то помъщичій слуга, молодой талантливый самородокъ попадаеть со своимъ паномъ въ Петербургъ и у какого-то маляра учится рисованію. Случайная встрівча съ землякомъ-художникомъ Сошенко ръшаетъ судьбу будущаго поэта. Литературные круги тогдашняго Петербурга принимають участіе въ начинающемъ художникъ, выкупають его у его помъщика Энгельгардта; онъ получаеть волю, онъ

больше не рабъ, а человъкъ и съ помощью новыхъ друзей получаеть возможность учиться въ академіи художествъ. Но туть властно заявляеть себя истинное вдохновеніе молодого художника: въ маленькой комнатъ, среди красокъ, мольбертовъ и картинъ, другое призваніе охватываеть душу одареннаго, еще не върящаго въ себя поэта: въ интродукціи къ поэмѣ "Гайдамаки" выражена та нравственная борьба, которая шла въ душъ его, и то мучительное настроеніе, какое онъ переживаль въ этулучшую пору своей жизни: одиночество-среди болье интеллигентнаго общества, тоска по родинѣ, жгучее желаніе уничтоженія ціпей рабства для всёхъ близкихъ, оставшихся крѣпостными-все это не давало ему отдаваться своему личному чувству свободы и удовлетворенію давнихъ желаній: "Ви розумні люде, а я дурень, — пишеть Шевченко, — один собі у моій хатині заспіваю заридаю, як мала дитина..." Только образы родной стороны, родного села утвшають его: "В моій хатині, як в степу безкраім Козацтво гуляе, байрак гомонить; У моій хатині сине море грае, Могила сумуе, тополя пумить, Тихесенько, Гриця, дівчина співае, —Я не одинокій, е з ким вік дожити"! Эти образы воплощались въ поэмы, въ лирическія стихотворенія (напр., "Думи міі думи!"), полныя самобытной прелести и такой сильной пламенной любви къ родинъ, какая не звучить такъ искренно, такъ просто ни у одного народного поэта, ни на какомъ другомъ языкѣ.

Эти стихи не могли остаться незамътными, они и теперь жгутъ

сердца и зовуть ихъ къ добру, къ беззавътному подвигу любви. Изъ записной книжки живописца они передавались изъ рукъ въ руки земляками, заучивались на память и открывали украинцамъ новый свъттлый горизонтъ міровыхъ великихъ идеаловъ; его осужденіе соціальнаго строя жизни проникало въ самую глубину общественнаго сознанія. Вчерашній рабъ становился вдохновеннымъ учителемъ своего народа, велъ его къ освобожденію, къ братскому единенію съ другими наролами.

Конфликть съ современной дѣйствительностью быль неизбѣженъ; участіе Шевченка въ кирилло-меводіевскомъ обществѣ \*) было для правительства только удачнымъ предлогомъ для самаго суроваго наказанія смѣлаго автора "Сна", "Кавказа" и мн. др. стихотвореній. Украинскаго поэта опредѣляють въ солдаты и ссылають на Аральское море и въ довершеніе всего запрещають ему писать и рисовать.

Только черезъ 10 лѣтъ удалось друзьямъ Шевченка выхлопотать ему разрѣшеніе вернуться въ Петербургъ, куда онъ и пріѣхалъ съ совершенно разстроенымъ здоровьемъ, но съ прежней любовью къ Украйнѣ и вѣрой въ ея лучшее будущее: "встане Украіна", пишетъ онъ въ близкомъ ожиданіи великаго историческаго акта, освобожденія крестьянъ въ 1860 году: "і на оновленій землі, врага не буде, супостата, А буде син і буде мати и будуть люде на землі". "Люде" лю-

<sup>\*)</sup> Общество было предано; о немъ сдъланъ доносъ Петровымъ.

бимый терминъ Т. Г.; онъ дъйствительно хотвль, чтобы люди стали ими въ самомъ лучшемъ смыслъ этого слова, отказались оть ветхозавътнаго, владъющаго ими звъря зла и восприняли бы все гуманное, дълающее ихъ "братьями". Шевченко дожилъ до великаго дня 19 февраля, онъ привътствовалъ его великими словами: -- "Сонце йде і за собою день веде! ". Но черезъ недълю его уже не стало и праздничные дни свободы были омрачены для украинцевъ похоронами великаго поэта. Онъ похороненъ согласно своему "Заповіту" надъ Днѣпромъ (возлѣ г. Канева) на высокой горѣ, съ которой видно далеко Украйну и тв села, которыя часто упоминались въ его поэмахъ. Эта могила въ теченіе 42 літь служить своего рода Меккой для сознательных украинцевъ; побыть въ этой сторожкѣ, убранной въ чисто украинскомъ стиль, украшенной портретами великаго апостола правды и воли, посидъть на его простой зеленой могилъ передъ разстилающеюся у ногь ея украинской степью, повторить завъты великаго Кобзаря—все это среди гоненій и реакціоннаю гнета украинской мысли долгое время было нравственной потребностью и утвшеніемъ для многихъ, стоявшихъ въ рядахъ національной борьбы Украйны.

Умеръ Шевченко въ 1861 году, а только въ 1907 году украинцы получили возможность издать его "Кобзарь" въ полномъ видѣ и узнать въ настоящемъ свѣтѣ его опредѣленные политическіе и соціально-этическіе взгляды. Они, по своей широтѣ, еще долго могуть служить тѣми идеалами жизни, во имя которыхъ должна идти національно—политическая и соціальная борьба народа со всѣми его притѣснителями.

Украинская и иностранная критика много занималась произведеніями Шевченка, великорусская не понимала его, судя по отзывамъ Бълинскаго. Но и украинская почти вся состоить изъ мелкихъ газетныхъ и журнальныхъ замътокъ, по большей частью писанныхъ не учеными критиками, а дилетантами. Настоящей научной критики "Кобзарь" дождется лишь съ развитіемъ украинской національной науки. Конечно, "Кобзарь" не нуждается ни въ разъясненіяхъ ни въ толкованіяхъ; онъ такъ написанъ, что его пойметь и простолюдинь и ученый. Нуженъ и желателенъ анализъ его органической общности съ національнымъ міросозерцаніемъ украинскаго народа и психологія творчества великаго народнаго поэта. Шевченко составиль эпоху въ исторіи развитія украинской мысли, и значеніе его для роста украинскаго напіональнаго самосознанія громадно; дальнъйшая украинская литература въ лицъ лучшихъ своихъ представителей пошла по завътамъ Шевченка. Подъ его непосредственнымъ обаяніемъ сложились художественныя повъсти Марка Вовчка-украинской Бичеръ Стоу, —своимъ художественнымъ талантомъ нарисовавшей яркія картины крыпостного быта въ Украинъ. Его значение отразилось и на всемъ последующемъ період в украинской литературы вы Галичинѣ.

Изъ другихъ членовъ кирилло-

менодіевскаго общества необходимо остановиться на Костомаровъ и Кулішь, какъ на самыхъ видныхъ его представителяхъ. Н. И. Костомаровъ, окончившій харьковскій университеть, выступиль и какъ поэть и какъ историкъ. Въ литературномъ сборникъ "Сніп" (изд. г. Корсуня была напечатана его историческая драма "Переяславська Ніч" и переводъ съ еврейскихъ мелодій Байрона. Онъ подписывался Іереміей Галкой и выпустиль самь свой сборникъ стиховъ подъ названіемъ "Вітка". Въ 1838 г. Костомаровъ напечаталъ свою драму "Савва Чалый". По мъръ того, какъ онъ погружался въ изученіе украинской исторіи и народной поэзіи, его все болве захватывала красота образовъ и трагизмъ эпизодовъ, какими такъ богато всепрошлое украинскаго народа, и поэтическое воображение Н. И. перерабатывало ихъ въ литературныя произведенія; если они не отличались большимъ художественнымъ талантомъ, то все же проникнуты были напіональнымъ романтизмомъ и популяризировали украинскую исторію. Но не они, конечно, создали из-Костомарову: гораздо въстность больше шуму надълала его магистерская диссертація "Объ уніи"; одобренная научной критикой харьковскаго университета, она министерствомъ была не только признана нецензурной, но сожжена за свою смёлость. Пришлось Костомарову въ одинъ годъ написать другую-"Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи и получить за нее степень магистра. Но Костомаровъ не остался при харьковскомъ университетъ, а взялъ мъсто

учителя на Волыни. Тамъ онъ съ увлеченіемъ принялся собирать матеріалы для изученія эпохи Богдана Хмѣльницкаго. Въ 1846 г. онъ уже занимаеть въ Кіевъ каоедру русской исторіи и горячо увлекается славяновъдъніемъ, видя въ единеніи славянскихъ народовъ залогъ ихъ будущаго національнаго возрожденія и освобожденія. исторіей отвлекли Н. И. оть литературной дъятельности на украинскомъ языкъ: зато исторія родины нашла въ немъ и ученаго и художника; его монографіи и изследованія освытили прошлое Украйны въ самую важную эпоху—XVI и XVII въковъ. Рядомъ съ этимъ его статьи о "Федеративномъ началъ" и "Двъ русскія народности являются классическими для освъщенія украинскаго національнаго вопроса и взаимнаго отношенія двухъ исторически связанныхъ между собою народовъ — украинскаго и великорусскаго. Объ онъ проливали свъть на федеративное начало, которое противоставлялось централизму тогдашнихъ славянофиловъ, и выясняли напіональныя особенности украинской націи и ея права на самостоятельное развитіе. Изъ литературно-историческихъ вещей Костомарова извъстенъ его разсказъ "Черниговка" и романъ "Кудеяръ", написанные на русскомъ языкъ. Характерно, что самъ писавшій въ молодости по-украински, Костомаровъ впоследствіи не признаваль за украинскимъ языкомъ широкихъ правъ для развитія, а видъль въ немъ только подсобное средство для популяризаціи научныхъ свъдъній въ народной средъ. Такова непослъдовательность

многихъ выдающихся умовъ, когда жизнь отрываетъ ихъ отъ живого общенія съ народомъ и закупориваетъ въ одни теоретическія занятія.

Взаимное общеніе славянскихъ народовъ особенно занимало Костомарова въ тотъ годъ, когда онъ работалъ въ кіевскомъ университетв. Велика была его радость, когда, при первой же встръчь съ Шевченко, онъ увидълъ его полное сочувствіе этой же идев. Общность мыслей привела поэта и историка къ организаціи такого ученаго мирнаго общества, которое установило бы взаимное общеніе между славянскими народами и оказывало бы имъ культурную помощь. Къ нимъ присоединились ихъ друзья—Гулакъ, Бълозерскій, Навроцкій и Кулішъ, жившій тогда въ Петербургъ. Такъ образовалось кирилло-меоодіевское общество. Оно дало украинскому общественному движенію широкое политическое начало и направило его на опредъленную борьбу за свободу, за національную независимость; оно же своими этическими требованіями имѣло большое воспитательное значеніе. Къ сожальнію, оно прожило такъ недолго. Ужевъ 1847 г. и Шевченко и Костомаровъ арестованы въ Кіевѣ и отвезены въ Петербургъ въ Петропавловскую крѣпость; послѣ года заключенія Костомаровъ сосланъ въ Саратовъ, гдъ и остается до 1857 г. По возвращеніи изъ ссылки, Костомаровъ занимаеть въ петербургскомъ университеть канедру русской исторіи, но уже въ 1892 г. вмѣстѣ съ другими профессорами онъ вынужденъ подать въ отставку и съ этого времени всецъло отдается историческимъ трудамъ. Умеръ Н. И. въ 1885 году.

Арестованный единовременно съ Костомаровымъ, Навроцкій былъ сосланъ въ Вятку, гдѣ и оставался до 1849 года. Это была искренняя поэтическая натура съ религіознымъ господствующимъ настроеніемъ. Его стихи носять нѣсколько элегическій характеръ. Онъ прекрасно перевель на украинскій языкъ стихи Хомякова "Зорі". Освобожденіе крестьянъ Навроцкій привѣтствовалъ прочувствованнымъ стихотвореніемъ, въ которомъ касается главнымъ образомъ отношенія этого великаго факта къ украинской жизни.

Гораздо важнье, конечно, литературное значеніе другого члена к.-м. общества-П. Куліта. Талантливый и начитанный, съ многосторонними писательскими способностями-онъ всю жизнь страдаль оть непомфрнаго самолюбія, а всему творчеству его недостаеть цъльности и опредъленности міросозерцанія. Критики Куліша всегда находили, что его литературно-художественному творчеству мъщало его черезчуръ страстное публицистическое дарование и наобороть. Во всёхъ своихъ ученыхъ работахъ онъ не всегда оставался объективенъ; не всегда справедливъ онъ и въ своихъ критическихъ статьяхъ; такъ, напр., Котляревскаго онъ обвинялъ въ осмъяніи украинскаго народа и ставиль ему въ вину "пренебрежительное отношеніе къ народу". Въ "Исторіи Возсоединенія Руси" (въ 1874 г.) нътъ историческаго изложенія, а есть вытекающее изъ настроенія автора одностороннее освівщеніе фактовъ. Муза Шевченка об-

вывается имъ "полупьяной", а казачество выставлено, какъ некультурная грубая сила, лишенная всякаго этическаго значенія въ исторіи украинскаго народа и т. п. Еще болъе односторонне написана изданная авторомъ во Львовъ брошюра "Крашанка Русскимъ и Полякамъ на Великдень" (въ 1882 г.). Несмотря на эти гръхи позднъйшаго періода писательской д'вятельности, Кулішъ своими украинскими поэтическими произведеніями всегда будеть занимать выдающееся мъсто въ украинской литературъ. Вся жизнь его прошла въ лихорадочной деятельности, почти всецело посвященной Украйнь, онъ перевелъ 13 драмъ Шекспира, Донъ-Жуана и Чаильдъ Гарольда Байрона; имъ переведена вся библія, изданная въ 1903 г. англійскимъ библейскимъ обществомъ. Множество статей его разбросано по галицкимъ украинскимъ газетамъ—"Правда", "Мета", "Вечорниці". Самыми цънными художественными произведеніями Куліша считаются "Чорна Рада"-историческая повъсть изъ временъ смутъ и междоусобій, разорявшихъ Украйну въ первые годы московскаго угнетенія, — "Орися" прелестная идиллія, перефразирующая въ украинской бытовой обстановкъ эпизодъ Навзикаи изъ Одиссеи, —и сборникъ стихотвореній "Досвітки", первоначально (въ 1876 г.) изданный Кулішемъ во Львовъ. Въ этомъ сборникъ есть нъсколько высокохудожественныхъ стихотвореній и очень талантливыхъ переводовъ. Въ творчествъ Куліша много патріотизма и красивыхъ образовъ. Но языкть "Ориси" и "Чорной Рады.

несравненно лучше, проще нѣсколько искусственнаго языка "Досвітокъ".

Большою популярностью пользовался этнографическій сборникъ Куліша: "Записки о южной Руси", гдъ записано много хорошихъ украинскихъ думъ и приведены біографическія св'ядінія о кобзаряхь и т. п. Кромъ того Кулішъ много работалъ, какъ издатель украинскихъ книгь въ Петербургѣ \*); но при всей этой богатой литературной украинской работ идейнаго наслыдія Кулішъ не оставиль никакого; слишкомъ часто украинская демократическая національная идея была имъ оскорбляема и попираема и въ литературъ и въ жизни: такъ, служа по народному просвъщенію въ Западномъ краѣ, онъ находилъ возможнымъ поддерживать руссификаторскую политику центральнаго правительства по отношенію къ украинцамъ Холмской Руси. Отсутствіе цёльнаго направленія отняло у этого талантливаго писателя всякое значеніе въ прогрессивной эволюціи украинскаго общества. Но заслуги Куліша въ развитіи украинской литературы безспорны и могуть быть вполнъ опънены лишь тогда, когда выйдеть полное собраніе всёхъ его переводовъ и оригинальныхъ художественныхъ вещей на украинскомъ языкъ.

Рядомъ съ именами Куліша, Костомарова и Шевченка ярко блистаетъ одно женское имя, псевдонимъ писательницы, Марко Вовчокъ, по-

<sup>\*)</sup> Объ этой дъятельности умъстите говорить въ слъдующей главъ, въ которой выступитъ украинская литература послъ 60-хъ годовъ.

въсти которой по своей художественности и по своей идейности должны стоять рядомъ съ лучшими народническими произведеніями всей славянской литературы. Ея повъсти ръзко отличались отъ повъстей Квитки тъмъ громкимъ протестомъ противъ крѣпостного права, который звучаль во всёхъ нарисованныхъ ею эпизодахъ изъ жизни закръпощенныхъ людей. Лучшими ея разсказами считаются: "Институтка", "Сестра", "Два сини", "Викуп", "Горпина" и другіе. Все это маленькіе художественно выполненные эскизы, сразу обратившіе на себя вниманіе современной тогдашней критики; Тургеневъ перевелъ ея разсказы на русскій языкъ (въ 1859 г.). Шевченко посвящаеть ей одно изъ своихъ сильныхъ стихотвореній, гдф называеть ее кроткимъ пророкомъ Украйны.

Недавно умершая (въ 1907 г.), Марко Вовчокъ въ свое время являлась одной изъ самыхъ чуткихъ последовательницъ идей Шевченка и талантливой выразительницей новаго направленія украинской литературы-не только національно-этнографическаго, но реально-соціальнаго содержанія, знаменующаго начало третьяго послушевченковскаго періода украинской литературы XIX в. Вызванная къ жизни кирилло - меоодіевскимъ обществомъ, идея соціально-политическаго возрожденія Украйны, усиленная вдохновеннымъ "Кобзаремъ" Шевченка, начинала воплощаться въ литературъ и въ новомъ общественномъ движеніи, которое сосредоточилось въ это время въ Петербургъ. Разгромъ кирилло - меоодіевскаго общества пріостановиль на цёлыхъ

10 лътъ подъемъ силъ украинской интеллигенціи: съ 1846 по 1856 г литература замираеть, стихи Шевченка доходять лишь случайно и тайкомъ передаются изъ рукъ въ руки. Съ возвращеніемъ изъ ссылки Костомарова и Шевченка, среди петербургскихъ украиндевъ возникаетъ мысль объ изданіи періодическаго органа, посвященнаго изученію Украйны и развитія ея литературы. Возникаеть въ 1861 г. журналъ "Основа", выходящій съ января 1861 по сентябрь 1862 г. Редакторомъ его былъ Вас. Мих. Бѣлозерскій. Статьи писались и на украинскомъ и на великорусскомъ языкахъ; руководящими были главнымъ образомъ статьи Костомарова ("Двъ русскія народности", "О федеративномъ началъ въ древней Руси", "Правда полякамъ о Руси", "Правда москвичамъ о Руси" и др.). Шевченко принималъ горячее участіе въ организаціи этого украинскаго органа, но умеръ въ самомъ началѣ дъла. По смерти его, въ "Основъ" печаталось много его поэмъ и стиховъ, писанныхъ въ ссылкъ и въ последніе годы жизни. Главной рабочей силой въ "Основъ" былъ Кулішъ. На страницахъ "Основы" печатались разсказы Марко-Вовчка, и Мордовцевъ писалъ свои лучшія украинскія вещи — "Дзвонарь" и "Солдатка". Родомъ изъ украинской слободы на Дону, Д. Л. Мордовцевъ почти всю жизнь прожиль далеко оть Украйны; однако, любовь ко всему украинскому согръвала его сердце до глубокой старости. Въ Саратовъ онъ втрътился съ Костомаровымъ (бывшимъ тамъ въ ссылкѣ) и издалъ тамъ въ 1859 г.

"Малорусскій литературный сборникъ"; перевхавъ въ Петербургъ, участвовалъ въ "Основъ". Строгости цензуры, далекія путешествія, —все это вызвало перерывъ въ украинскомъ творчествъ Мордовцева на цѣлыя 25 лѣтъ, и слѣдующія послѣ того произведенія на украинскомъ языкѣ уже не отличаются яркостью и образностью первыхъ и по содержанію являются больше лиричнофилософскими-какъ, напр., "Скажи місяченко!" "Из уст младенців", "Будяк" и др. Во вежхъ ихъ онъ оплакиваеть тяжелое положение Украйны. Мордовцева не оставляла никогда въра въ возрождение Украйны. Воть почему, уйдя съ головой въ столичную литературную и служебную работу, онъ, однако, до послѣднихъ дней жизни отзывался на вев нужды родины и старался помочь землякамъ и въ личныхъ и въ общественныхъ дълахъ. Вообще, если у Мордовцева и не было крупнаго художественнаго дарованія, то все имъ написанное по украински отличается большой искренностью и прекраснымъ языкомъ.

Тѣ же качества находимъ и въ разсказахъ сотрудницы "Основы"— жены Куліша, выступавшей на литературномъ поприщѣ подъ псевдонимомъ "Ганны Барвинокъ". Эта почтенная писательница пережила всѣхъ своихъ современниковъ и продолжаетъ еще писать, несмотря на свой преклонный возрастъ. Выступивши почти въ одно время съ Марко Вовчкомъ, Ганна Барвинокъ, однако, рѣзко отличалась отъ нее сантиментализмомъ своихъ разсказовъ и отсутствіемъ опредѣленнаго соціальнаго міросозерцанія. Рисуя

народный быть тоже изъ временъ крѣпостного права, Ганна Барвинокъ какъ будто старается найти въ немъ хорошія стороны жизни. Въ ея произведеніяхъ изображена преимущественно семейная жизнь и положение женщины въ украинскомъ селъ. Этнографическія детали и прекрасный народный языкъ составляють главное достоинство произведеній этой писательницы. Лучшими можно назвать "Молотники", "Половинщик", "Вірна пара" и др. Писала она очень много и, начиная съ "Хати", нътъ почти тъхъ украинскихъ альманаховъ и повременныхъ изданій, гдѣ Ганна Барвинокъ (еще и подъ пседонимомъ Ночуй-Вітер) не участвовала бы.

Въ "Основъ" же напечатана была и художественная повъсть Кузменко "Не такъ ждалося, да такъ склалося", гдъ обрисованъ симпатичный образъ наймита-сироты съ глубоколюбящей самоотверженной душой. Эта повъсть не устаръла и теперь и читается съ большимъ интересомъ, —такъ много художественнаго чувства вложено въ нее авторомъ.

Однако, несмотря на участіе въ "Основъ" многихъ ученыхъ и выдающихся писателей, она мало встръчала сочувствія въ Украйнъ и за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ прекратила свое существованіе въ 1862 г., какъ разъ въ тотъ моментъ, когда надъ общественнымъ движеніемъ Украйны собирались тучи. "Основа" придерживалась направленія кирилло - мееодіевскаго общества; она продолжала его украинофильство, какъ стало въ это время называться національно - народническое украинское движеніе.

Но украинофильство 60-хъ годовъ отличалось отъ движенія 40-хъ гореализмомъ; не довъ большимъ увлекаясь расплывчатыми планами славянскаго единенія, украинофилы "Основы" все свое вниманіе обратили на просвѣщеніе народа, на поднятіе его національной культуры. Открывая свои страницы вежмъ изслждованіямъ по этнографіи и географіи Украйны, всёмъ украинскимъ писателямъ, "Основа" явилась въ Петербургъ объединительнымъ центромъ, гдв работали лучшія тогдашнія умственныя силы Украйны и участвовали многіе выдающіеся писатели великороссы, относившіеся очень сочувственно къ украинскому органу. Слишкомъ скоро, однако, эта оживленная научно - литературная дъятельность возбудила снова подозрвніе столичной администраціи: "Основа" прекратилась, а просвътительной дъятельности украинофиловъ въ самомъ началѣ 60-хъ годовъ пришлось натолкнуться на цѣлый рядъ препятствій, запрещеній, преслъдованій. Начинался тяжелый періодъ борьбы окрѣннувшаго уже украинскаго національнаго самосознанія за свободу самоопредѣленія, за родное слово. Эта борьба наполняеть всю вторую половину XIX в. и тъсно связана съ напіонально - демократическимъ движеніемъ въ Галиціи. О ней ръчь впереди. Оканчивая обзоръ украинской литературы въ дореформенную эпоху прошлаго стольтія, нельзя не отмътить, что въ народническомъ общественномъ и литературномъ движеніи, подготовившемъ въ Россін реформу 1861 г., Украйна сыграла одну изъ главныхъ ролей. Первое слово новой украинской поэзіи было сказано Котляревскимъ достаточно громко и опредъленно во имя лучшихъ демократическихъ идеаловъ, во имя освобожденія народныхъ массъ. Могучій голосъ Шевченка провозгласиль на украинскомъ языкълучшіе завъты братства народовъ, народной свободы и светлой правды науки. Эти завъты украинцы пронесли, какъ святыню, по тернистой дорогъ 70-хъ, 80-хъ и 90-хъ годовъ.

#### ГЛАВА ХІУ.

# Пластическія искусства.

(В. М. Фриче.)

### Якадемія қудожествъ.

Властной рукой насаждая западноевропейскую цивилизацію, Петръ I намѣревался перенести на русскую почву и западно-европейскія искусства.

Рядомъ съ академіей наукъ онъ

задумалъ учредить и академію хуложествъ.

Ни онъ самъ ни ближайшіе его преемники по разнымъ причинамъ не осуществили этого замысла.

Остался на бумагѣ очень понра-

вившійся Петру проекть Нартова объ основаніи академіи, гдѣ рядомъ съ отдѣленіями "живописнымъ", "скульптурнымъ" и "архитектуры цивилисъ" предполагались и отдѣленія "мельницъ всякихъ", "слюзовъ", "фонтановъ" и даже "инструментовъ лѣкарскихъ".

Не быль выполнень и одобренный Екатериной I проекть Аврамова объ учрежденіи академіи, куда "входъ всѣмъ быль бы не возбранень" и гдѣ обучались бы "безъплаты" "скульпторы, архитектора, иконописцы, чеканщики, грыдоровальщики, штукатурщики" и т. д.

Не придавая особаго значенія пластическимъ искусствамъ, центральная власть считала долгое время возможнымъ довольствоваться художественнымъ отдѣленіемъ при академіи наукъ (1726 г.), гдѣ четыре преподавателя "къ тому дѣлу опредѣленные" помогали ученикамъ "перенимать" всякія художества "въ житіи человѣческомъ преполезныя".

Еще въ 1733 г. на одномъ изъ засъданій академіи наукъ ея президенть, баронъ Кайзерлингь, ставиль вопросъ, "потребна ли вообще академія художествъ и въ чемъ она государству полезна быть можетъ".

Этотъ вопросъ былъ, наконецъ, рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ императрицей Елизаветой въ 1757 г., когда по проекту гр. Шувалова была открыта академія художествъ въ Петербургѣ.

Въ продолженіи шести первыхъ лѣть она находилась при московскомъ университетѣ, потомъ перешла въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія, а въ 1839 г., по желанію Николая І, была приписана къминистерству двора.

Академія обязана была въ первую голову обслуживать художественныя потребности двора. Новыя отділенія открывались въ ней всегда тогда, когда на верху обнаруживался интересъ къ какому-нибудь новому виду художественнаго творчества.

Такъ, въ 1799 г. былъ учрежденъ особый "гравировальный" классъ, откуда должны были выходить "видописцы" спеціально царскихъ дворцовъ и парковъ.

Академія обязана была обслуживать далѣе и художественныя потребности господствующаго класса—дворянства.

Помъщики спъшили отдавать въ академію своихъ кръпостныхъ, въ надеждъ получить хорошихъ маляровъ, ръзчиковъ и т. д.

Среди учениковъ царили самые дикіе нравы. Назначенный въ 20-хъ годахъ президентомъ академіи Оленинъ, въ виду учащавшихся жалобъ, задумалъ произвести въ ней существенную реформу.

Такъ какъ, по его мнѣнію, "гнусные самые пороки вообще принадлежать холопскому или рабскому состоянію, въ которомъ они, такъ сказать, получаются по наслѣдству", то "тѣсное сообщеніе такого рода людей съ юношами свободнаго состоянія болѣе приносить вреда, чѣмъ пользы".

Оленинъ рекомендовалъ поэтому помѣщикамъ отпускать на волю тѣхъ изъ своихъ крѣпостныхъ, которыхъ они намѣрены отдать на выучку въ академію. Такая мѣра, доказывалъ онъ крѣпостникамъ, бу-

деть только въ ихъ собственныхъ выгодахъ. Возвращаясь изъ академіи, гдѣ ему толковали о свободномъ кудожникѣ, въ обстановку барскаго помѣстья, въ положеніе раба, крѣпостной, подъ вліяніемъ рѣзкой противоположности между слышаннымъ въ академіи и совершающимся у него на глазахъ, "по общей привычкѣ русскаго народа начнетъ съ горя пить" и сдѣлается "негоднымъ ни Богу, ни государю, ни помѣщику".

Однако, противъ такой либеральной затъи въ духъ "филозофовъ нынъшняго въка" ополчился вождъ кръпостнической партіи Аракчеевъ, ръзко заявившій, что никто не смъеть "приневолить" помъщика отпускать на волю кого - либо изъ своихъ людей.

Проекть Оленина остался только на бумагѣ. Помѣщики отдавали своихъ крѣпостныхъ не только въ академію, а часто такъ же къ отдѣльнымъ профессорамъ, получавшимъ такимъ образомъ побочный заработокъ, и даже къ "постороннимъ" ученикамъ, т.-е. такимъ, которые жили на своей квартирѣ, получавшимъ такимъ образомъ дарового слугу: такой "паренъ" занимался, по словамъ Рамазанова, рисованіемъ одинъ только часъ въ день, остальное время онъ ставилъ самоваръ, чистилъ сапоги, набивалъ трубку и т. д.

Съ перваго дня поступленія своего въ академію художникъ превращался въ ея "крѣпостного". "Съ первыхъ же эскизовъ, — говорилъ Ахшарумовъ, — школа ломала въ немъ все свободное и естественное".

Нуждаясь прежде всего въ умѣлыхъ техникахъ, академія такъ успѣшно муштровала своихъ учениковъ, что они могли съ одинаковой легкостью набросать на холстъ все, что отъ нихъ потребують: "Христа передъ Пилатомъ или Пріама, вымаливающаго у Ахиллеса трупъ Гектора, Авраама, изгоняющаго изъ своей ставки Агарь, или Андромеду, спасаемую Персеемъ".

Всѣ эти темы художнику были одинаково близки и одинаково чужды.

Такъ съ первыхъ шаговъ научался онъ "лгать". Наиболѣе способныхъ учениковъ академія отправляла за границу, преимущественно въ Италію, гдѣ ихъ обязывали рабски копировать старыхъ мастеровъ, окончательно забивая въ нихъ послѣдніе остатки самостоятельности.

Разорвать со всёми школьными традиціями, выйти на путь самобытнаго творчества у большинства художниковъ не хватало мужества, потому что пришлось бы бросить "жизнь на казенный счеть". Окончивъ годы ученія, художникъ вступаль въ свёть. Къ нему онъ стремился всёми помыслами своей души, несмотря на то, что свёть относился къ его профессіи сверху внизъ.

Когда графъ Толстой рѣшилъ отказаться отъ военной карьеры и всецѣло посвятить себя искусству, то семья и родственники съ пѣной у рта заявили, что онъ "безчестить" не только ихъ фамилію, но и все дворянство "неблагородной профессіей маляра", а когда онъ все-таки настоялъ на своемъ, всѣ двери аристократическихъ салоновъ закрылись передъ этимъ "опаснымъ сумасбродомъ".

Въ глазахъ придворнаго и свѣтскаго общества художникъ былъ не болѣе, какъ жалкій наемный скоморохъ.

Его развозили, какъ живописца Орловскаго, protégé великаго князя Константина Павловича, по баламъ и ужинамъ, гдѣ онъ долженъ былъ развлекать танцующихъ и пирующихъ своими хитроумными фокусами, преображая чернильныя кляксы въ животныхъ и кикиморъ, рисуя спичками, носомъ и т. д.

Завися отъ небольшой кучки меценатовъ, художники съ завистью посматривали на каждаго новаго конкурента, готовые выцарапать ему глаза. Когда среди нихъ разнесся слухъ, что гр. Толстой намѣренъ посвятить себя искусству, они встрѣтили его бранью,—его дѣло "натирать полы на парадныхъ обѣдахъ", а онъ пришелъ "отбивать хлѣбъ" у бѣдныхъ художниковъ.

Очутившись въ свътскомъ обще-

ствъ, художникъ стремился прежде всего замазать неблагородство своей "профессіи маляра" аристократическими замашками и манерами и, какъ гоголевскій Чартковъ, неимъль иныхъ вождельній, какъ стать "моднымъ" артистомъ.

Добившись чина академика, художникъ достигалъ вершины своихъ мечтаній.

"Теперь у него будуть заказы... Онъ получить должность съ жалованіемъ и обезпеченъ на смерть". (Ахшарумовъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ окончательно погибалъ для искусства.

"Въра его въ себя утрачена навсегда и въ дълъ художественнаго созиданія онъ — кастрать. Никто уже не ждеть отъ него ни согрътаго внутренней теплотой произведенія ни живого слова".

Такъ "закрѣпостила" при помощи академіи центральная власть искусство за придворной ибарской средой.

### **Пруштектура** и скульптура.

Пзъ всѣхъ видовъ художественпаго творчества архитектура особенно тѣсно была связана съ императорскимъ дворомъ.

Правительство порой пользовалось строительнымъ искусствомъ просто ради политическихъ цъ́лей.

Когда, напр., турецкая война расшатала финансы Екатерины II, она посившила заказать архитектору Баженову построить на мъстъ московскаго Кремля грандіозный дворець, одна модель котораго обошлась въ 60.000 руб., а парадная лъстница, вся изъ мрамора, должна была стоить 5 мил. руб. Расходуя такія огромныя суммы на архитектурныя сооруженія, Екатерина хотьла доказать Европѣ, какъ блестящи ея финансы, а когда на западѣ вѣра въ ея кредитоспособность поднялась, мысль о постройкѣ чудодворца была немедленно заброшена.

Архитектора всецѣло зависѣли отъ двора. Они возвышались и падали въ зависимости отъ господствовавшаго наверху настроенія. Такъ, Екатерина II отставила отъ дѣлъ Баженова, считая его почемуто опаснымъ масономъ, а Павелъ, во всемъ шедшій въ разрѣзъ съ Ека-

териной, немедленно приблизиль его къ себъ и даже пожелаль издать за свой счеть всъ составленные имъ планы и чертежи.

Отъ господствовавшаго наверху настроенія зависѣла и осуществимость того или другого художественнаго замысла.

Такъ, Екатерина II велѣла сломать воздвигнутый Баженовымъ царицынскій дворець, показавшійся ей, благодаря его мрачной серіозности, порожденіемъ ненавистнаго ей масонскаго духа, а Александръ I съ жаромъ ухватился за составленный Витбергомъ проектъ храма Христа Спасителя именно потому, что лежавшая въ его основъ масонская концепція очаровала его мистически настроенный умъ. По мъръ того, какъ наверху мънлась мода, смънялись и архитектурные стили.

Царившій при Петр'є німецкоголландскій вкусь уступиль при Елизавет и Екатерині ложноклассическому направленію, а это посліднее въ свою очередь смінилось, по приказанію Николая I, русско-византійскимъ.

Если при Екатеринѣ, Павлѣ и Александрѣ архитектора всецѣло зависѣли отъ каприза неустойчивыхъ и барски-мимолетныхъ вкусовъ державныхъ меценатовъ, то Николай I окончательно сковалъ свободу ихъ творчества веревками казенныхъ программъ.

Въ 1825 г. быль изданъ высочайшій указъ, чтобы всѣ планы и фасады церквей составлялись или, по крайней мѣрѣ, разсматривались особой строительной комиссіей при департаментѣ государственнаго хозяйства и публичныхъ зданій, которая въ свою очередь обязана была руководиться изданнымъ въ 20-хъ годахъ офиціальнымъ "Собраніемъ плановъ, фасадовъ и профилей для строенія каменныхъ церквей".

Въ виду того, что помѣщенные въ этомъ казенномъ сборникѣ планы были скомпанованы въ ложно-классическолъ духѣ, св. синодъ почтительнѣйше ходатайствовалъ передъ верховною властью о разрѣшеніи строить храмы и "по примѣру древнихъ православныхъ церквей".

Въ отвъть на это заявление синода правительство издало распоряжение о составлении плановъ и фасадовъ "по видамъ древнихъ церквей въ Россіи", а когда въ 1841 г. архитекторъ Тонъ поднесъ Николаю I книгу: "Церкви, сочиненныя архитекторомъ его величества проф. К. Тономъ", то изобрътенный имъ quasi русскій стиль и былъ объявленъ обязательнымъ для каждаго строителя-художника.

Правительственная регламентація не ограничилась одними только церковными зданіями, а распространялась и на гражданскія сооруженія и даже на крестьянскіе дома въ казенныхъ селеніяхъ, для которыхъ точно такъ же обязательнымъ былъ тоновскій "русскій" стиль.

Состоя на государственной службѣ, первые архитектора—Кокориновъ, Баженовъ, Витбергъ, Тонъ, Казаковъ—тратили свое вдохновеніе исключительно на возведеніе казенныхъ зданій-дворцовъ, храмовъ, присутственныхъ мѣстъ, руководясь иностранными оригиналами, сооружая, напр., академію художествъ по образцу казертскаго дворца, а исаакіевскій соборъ по плану парижскаго Пантеона.

Заимствованные съ Запада стили уступили, по приказанію Николая, "русско - византійскому" направленію, которое, однако, подъ рукой "архитектора его величества, проф. Тона", исказилось до неузнаваемости.

Не было ничего истинно-византійскаго въ храмѣ Христа Спасителя, по поводу котораго такой знатокъ византійскаго искусства, какъ Дидронъ, замѣтилъ, что "если бы г. Тонъ терпѣливо изучилъ византійскія церкви Греціи, Турціи, Авона и въ самой Россіи, то онъ, конечно, подарилъ бы отечество памятникомъ совсѣмъ иного характера, чѣмъ этотъ храмъ".

Не было ничего истинно-русскаго и въ кремлевскомъ дворцѣ, въ которомъ отсутствують характерные для этого стиля крыльцы съ рундуками и тщательно затушованы подъѣзды.

Такъ вносили художники въ правительственную регламентацію строительнаго искусства и нѣчто "свое", обнаруживая наибольшую самостоятельность въ его искаженіи и порчѣ. Какъ архитектура, такъ и скульптура обязана была прежде всего обслуживать потребности центральной власти.

Начиная съ перваго ваятеля, иностранца Фальконета, и кончая скульпторами николаевской эпохи, всѣ они сооружали въ первую очередь статуи самодержцевъ Россіи, строителей государства россійскаго, а затѣмъ фигуры тѣхъ "героевъ" и "полководцевъ", которые такъ или иначе участвовали въ этомъ государственномъ строительствѣ: таковы статуи Петра Фальконета, Екатерины II, Шубина, Александра I, Мартоса, Николая I, Клодта, Сусанина, Демутъ, Малиновскаго, Минина и Пожарскаго, Мартоса, Суворова, Козловскаго и т. д.

Одной рукой украшая статуями фронтонъ государства Россійскаго, скульпторы другойрукой лѣпилибарельефы для церковыхъ фасадовъ—какъ Витали, творецъ "Поклоненіе волхвовъ" или "Благословеніе императора Феодосія св. Исаакіемъ" въ Исаакіевскомъ соборъ.

Для украшенія царских в дворцовь, а также богатых в барских в хоромь ваятели создавали, сообразно господствовавшей наверху ложноклассической мод в всевозможных венерь, выходящих в из воды" (Щедринъ), "Меркуріевъ, отдающих нимф новорожденнаго Бахуса" (Гордевъ), "Амуровъ" и "Гименеевъ" (Козловскій), "Парисовъ" (Орловскій), "Сатировъ, обнимающих в нимфу" (Рамазановъ) и т. д.

Эта ложноклассическая скульитура достигла подъ ръзцомъ гр. О. П. Толстого значительной высоты изящества и граціи. Въ противоположность своимъ коллегамъ гр. Толстой въ самомъ дълъ "увлекался красотой статуй Греціи" и въ самомъ дълъ "любилъ ея высокія произведенія въ барельефахъ и скульптурахъ". Онъ относился къ классической старинъ не обычнымъ казеннымъ образомъ, а съ добросовъстностью филолога и археолога, "читая и изучая все, что было писано о нравахъ и обычаяхъ, внъшней и домашней жизни этого отличавшагося необыкновенно

нымъ вкусомъ и образованнъйшаго народа древности".

Чфмъ-то почти греческимъ вфеть въ самомъ дълъ отъ его "Морфеи", (а также оть его иллюстрацій къ "Душенькъ "Богдановича и трагедіямъ Щербины). Въ эту эпоху казеннобарскаго вкуса, признававшаго единственно достойными вниманія темами фигуры царей, святыхъ, героевъ и боговъ, жанровая скульптура естественно находилась только въ пренебреженіи, а прямо подъ опалой. Правда, Шубинъ началь было лешить статуэтки косарей-крестьянъ и уличныхъ торговцевъ, но его учитель, проф. Жилле, такъ старательно исправляль ихъ, что вытравилъ изъ нихъ все естественное и простонародное. Такъ точно и Рамазановъ, "нуждаясь въ деньгахъ", лепиль для продажи фигурки подгулявшаго нъмца, которыя пользовались большимъ успъхомъ среди публики, но его учитель, проф. Орловскій, посп'вшилъ прочесть ему нотацію, предостерегая оть подобныхъ вульгарныхъ темъ, и Рамазановъ, работавшій впоследствіи исключительно надъ классическими сюжетами, потомъ всю жизнь быль признателень профессору за то, что онъ его сдержалъ оть столь "погибельнаго" пути. Пытались приблизиться къ жанровому реализму и Пименовъ своимъ Бабочникомъ и Логоновскій своимъ Сваечникомъ, оба восторженно встръченные Пушкинымъ, но и въ ихъ фигурахъ изъ простонародья все вымыселъ и поза. Только въ эпоху Николая І пробиваются первые робкіе проблески реалистической скульптуры, напр. въ произведеніяхъ бар. Клодта, особенно въ созданномъ имъ памятникъ Крылову, гдъ на пьедесталъ съ большой правдой изображено воспътое баснописцемъ звъриное царство.

Академія поб'вдоносно и всевластно царила надъ фантазіей художника.

Даже наиболѣе смѣлые новаторы безсильно склонялись передъ ея авторитетомъ.

Молодой ваятель Гольбергь задумаль было цѣлую своеобразную реформу въ области скульптурнаго искусства, принимаясь лѣпить портреты "безъ зрачковъ, даже безъ бровей". Въ Италіи онъ имѣлъ такой успѣхъ, что итальянцы говорили (по его словамъ) Sono innamorato nel suo fare, нѣмцы находили и Fleisch и Leben, французы стояли étonnés.

Въ концъ-концовъ и онъ смирился и покорно поплелся вслъдъ за академической рутиной. Когда, по порученію великаго князя Михаила Павловича, ему была заказана статуя Ахиллеса, то Гольбергь, повинуясь жившему въ немъ инстинкту правды, первоначально хотыль изобразить его съ наклоненной головой, во-первыхъ, потому, что такъ его изображали греки, а во-вторыхъ, потому, что такъ держить голову человъкъ, высматривающій удобный моменть для нападенія, но отступиль оть этого реалистическаго замысла въ угоду условному шаблону...

Въ мраморномъ царствъ, созданномъ этими казенными ваятелями, възло офиціальнымъ духомъ, върноподанническими чувствами.

Не слышно было ни свободолюби-выхъ мечтаній ни гордаго протеста.

Художники поднимали свой ръвецъ исключительно во имя аповеова патріархальнаго помъщичьяго государства.

Своего наиболѣе откровеннаго выраженія это казенное настроеніе казенныхъ художниковъ достигаетъ въ мраморной группѣ Пименова "Георгій Побѣдоносецъ".

Маленькій уродливый драконъ,

пронзенный копьемъ святого воина, изображаеть, по словамъ самого художника, "европейскую крамолу вообще и венгерскую въ частности", которую "по счастію имп. Николай раздавилъ съ такой энергіей и геніальностью", и чтобы не было никакихъ сомнѣній на счетъ тенденцій, въ лицѣ Георгія изображенъ самъ побѣдитель революціи, Николай І.

## Живопись.

## Придворно-барская живопись.

Какъ архитектура и скульптура, такъ и живопись зародилась при императорскомъ дворъ. Первыми ея меценатами были государи.

Уже Екатерина II считала своей обязанностью покровительствовать не только литературѣ, но и искусству.

Она приближаеть къ себъ Левицкаго, который въ красочныхъ портретахъ увъковъчиваетъ какъ ее, такъ и весь ея дворъ. Она отправляеть Семена Щедрина заграницу учиться пейзажной живописи. Она спѣшить пріобрѣсти картину Лосенки "Чудесный уловъ", какъ только академія провозгласила ее превосходной какъ "въ рисункахъ, композиціяхъ, пассіяхъ, такъ и въ колерахъ". Она своими руками одъваеть актера Дмитревскаго въ костюмъ Рогнъды, чтобы онъ позировалъ Лосенкъ для его картины "Владимиръ и Рогнъда".

Вольшимъ любителемъ живописи былъ и Павелъ.

Наслѣдникомъ онъ приглашаетъ къ себѣ С. Щедрина, который долженъ рисовать для него виды любимой Гатчины. Вступивъ на престолъ, онъ задумалъ превратить михайловскій дворець въ настоящее чудо искусства. По его порученію академикъ Угрюмовъ расписываль окна дворца цвѣтной живописью, а стѣны украшалъ патріотическими картинами, въ родѣ "Вступленіе Іоанна IV въ Казанъ" или "Избраніе на престолъ Михаила Оеодоровича Романова". Такъ точно Александръ І заказалъ "русскому Пуссену", проф. Шебуеву расписать плафонъ царскосельскаго дворца, заплативъ ему за его работу 45000 р.

Какъ архитектора и ваятели, такъ и живописцы были "крѣпостными" двора. Державные меценаты безпощадно гнали тѣхъ художниковъ, которыхъ тенденція была имъ въ данную минуту не по вкусу. Когда въ 1808 г. Венеціановъ издалъ "Журналъ карикатуръ", то Александръ I положилъ на него свое veto, находя, что, въ качествѣ землемѣра при лѣсномъ департаментѣ, Венеціановъ "могъ бы обратить свое дарованіе на гораздо лучшіе предметы и временемъ могъ бы восполь-

зоваться съ большой выгодой къ пріученію себя къ службѣ, въ коей находится".

Малъйшая оплошность могла безповоротно загубить положеніе и репутацію художника. Когда Егоровъ, "русскій Рафаэль", плохо выполниль заказанныя ему для церкви св. Екатерины четыре образа, то его немедленно уволили въ отставку, несмотря на сорокалътнюю исправную службу, "въ примъръ другимъ". И все же художники не знали другой высшей награды, какъ быть офиціально признанными "кръпостными" двора.

Когда Александръ I, оставшійся чрезвычайно доволенъ работами проф. Шебуева, велѣль его спросить, чего онъ больше всего желаеть себѣ, художникъ скромно отвѣтилъ: "прошу одной царской милости, удостоить меня званія живописца Его императорскаго величества". Такъ какъ главнымъ заказчикомъ былъ императорскій дворъ, то художникамъ приходилось прежде всего спеціализироваться на картинахъ офиціально-историческаго характера.

Сообразно господствовавшей при дворѣ ложноклассической модѣ русскіе сюжеты и лица коверкались при этомъ на античный ладъ. Такъ, на картинѣ Угрюмова "Испытаніе силы Яна Усмаря" Владимиръ изображенъ въ костюмѣ и съ атрибутами римскаго императора, а Усмарь въ видѣ античнаго гладіатора. Порой оригиналомъ для картинъ изъ русской исторіи прямо служили, какъ для "Владимира и Рогнѣды" Лосенки, сцены изъ ложноклассическихъ трагедій.

Религіозные живописцы, какъ

Егоровъ, Шевцовъ, въ свою очередь, рабски копировали великихъ итальянцевъ Возрожденія.

Такъ какъ примѣру двора скоро послѣдовала аристократія и провинціальное дворянство, то въ особенности великъ былъ спросъ на портреты.

Наиболье талантливые художники конца XVIII и начала XIX в.— Левицкій, Боровиковскій, Кипренскій, Тропининь — были поэтому именно портретистами.

"Русская (свътская) публика,—замъчаетъ П. Петровъ,—начала любить портреты изъ тщеславія, требуя (прежде всего) отъ кисти художника выписки регалій чиновныхъ заказчиковъ, бантиковъ, мушекъ, кружевъ, цвътовъ".

"Послѣ выписки матеріи даннаго цвѣта, также золота, брилліантовъ, мѣха, бархата и пр. позу и расположеніе отдавали на произволъ артиста, совѣтуя ему или только выражая желаніе, чтобы онъ не оставлять фона однотоннымъ, а наполнять его роскошной архитектурой, дорогой мебелью и (рѣже, особенно къ концу XVIII ст.) пейзажемъ". "За сходствомъ не гнались, уважали собственно не сходство, а благообразіе".

Придворная и свътская публика вообще цънила портреты не столько за красоту работу, а скоръе по величинъ.

"Портреты поясные и грудные, замѣчаетъ Петровъ,—цѣнились не дорого, какъ бы ни были написаны голова и руки".

Выраженіе лицъ всегда идеализировалось—женщины неизмѣнно кокетливы, изящны, мечтательны, мужчины—всѣ напыщенны, благородны и сановиты.

Портреты Левицкаго, Боровиковскаго, Кипренскаго возсоздають въ своемъ вылощенномъ и красивомъ однообразіи старый барскій міръ съ его страстью къ блеску и чинамъ, его праздною безпечностью, его склонностью къ сантиментальнымъ позамъ и мечтательнымъ вздохамъ.

Подобно тому, какъ придворное и свътское общество хотъло имъть свои портреты, такъ хотъло оно имъть и виды своихъ дворцовъ и садовъ.

Такъ возникла пейзажная живопись, которая состояла первоначально просто изъ архитектурныхъ и топографическихъ снимковъ.

Изъ этого зародыша пейзажа выросли постепенно щедринскіе и галоктіоновскіе виды Гатчины и Павловска, Марли и Монплезира, загородныхъ дворцовъ и англійскихъ парковъ, оживленные фигурами "чувствительныхъ кавалеровъ въ чулкахъ и фракахъ и мечтательныхъ дамъ въ длинныхъ ампирныхъ платьяхъ" (Бенуа).

Постепенно область пейзажа расширялась, стали изображать виды городовъ, моря и т. д.

"Вплоть до 40-хъ годовъ—справедливо замѣчаетъ Мутеръ—русскіе живописцы были убѣждены, что ихъ родина, эта плоская, сѣрая, грустная страна, не можетъ датъ матеріала для живописи и что для искусства годятся только богатые красками виды юга".

Въ этотъ періодъ придворнобарской живописи, въ самомъ дѣлѣ, только изрѣдка промелькнетъ видъ московскаго Кремля (Алексѣева), петербургскихъ улицъ (Мартынова), какое-нибудъ гуляніе на Елагинскомъ островѣ (Ал. Брюлова).

Придворная и свътская публика предпочитала шикарный пейзажъ далекихъ южныхъ странъ, любуясь въ особенности видами Неаполя и Сорренто Сильвестра Щедрина, видами Іерусалима и Мертваго моря Воробьева и др.

#### Первое выступление демократіи.

Въ эпоху Александра I выступила группа художниковъ, пытавшихся наполнить русскую живопись болѣе демократическимъ содержаніемъ. Ея кистью впервые заговорило въ области искусства третье сословіе.

Во главѣ этой группы стояль "отецъ русской бытовой живописи" Венеціановъ.

Академія относилась къ жанру сверху внизъ. Хотя въ ней и быль открыть особый классъ "домашнихъ упражненій" для выработки русскихъ

Теньеровъ и Остаде, серьезнаго значенія темамъ изъ мѣщанскаго и народнаго быта никто изъ ея профессоровъ не придавалъ. Подобные сюжеты иначе, какъ юмористически, не принято было трактовать. Ученикамъ задавали, напр., темы въ родѣ слѣдующей: "изобразить мѣщанина, который, чувствуя легкій припадокъ, готовится принять лѣкарство".

Тѣмъ не менѣе, еще при Павлѣ нашлась группа новаторовъ, воспроизводившихъ, наперекоръ установившейся модѣ, темы изъ простонародной жизни.

Это были Тынковъ, Мерцаловъ, Якимовъ. Русскаго крестьянина они изображали, однако, не иначе, какъ въ праздничномъ костюмѣ и въ праздничномъ настроеніи, во время пляски (Тынковъ) или наканунѣ свадьбы (Якимовъ), и онъ уже черезчуръ походилъ на голландскаго или французскаго мужика.

Ближе, чѣмъ они, стоялъ къ обыденной жизни полякъ Орловскій, изображавшій въ своихъмогочисленныхъ рисункахъ карандашомъ, сепіей, акварелью и гуашью типы и сцены изъ уличной сутолоки, генераловъ и франтовъ, солдатъ и торговцевъ, лѣтніе и зимніе виды русской деревни.

Несмотря на цёлый рядъ предшественниковъ, Венеціановъ все же имѣетъ полное право на почетный титулъ отца бытового реализма, и Оленинъ не преувеличивалъ, когда въ 1829 г. въ своемъ "краткомъ историческомъ свѣдѣніи о состояніи императорской академіи художества писалъ: "Венеціановъ перетиї открылъ въ Россіи путь къ сему пріятному роду живописи (реіптите de genre), изображающему разныя домашнія и народныя явленія".

Венеціановъ выросъ въ домѣ купца, торговавшаго растегаями, и его глаза съ дѣтства привыкли по-коиться на фигурахъ рабочихъ и работницъ въ своеобразныхъ костюмахъ, въ большомъ количествѣ толпившихся кругомъ.

Этотъ реалистическій вкусъ, вынесенный изъ родительскаго дома, привлекъ потомъ его вниманіе къ собраннымъ въ Эрмитажъ старымъ голландскимъ мастерамъ, ихъ картинамъ мѣщанскаго быта.

Въ 1820 г. онъ увидалъ картину Гране: "Объдня у капуциновъ" (или внутренность костела). Она произвела на Венеціанова впечатлъніе какого-то эстетическаго откровенія, вызвала, какъ онъ самъ выразился, "сильное движеніе въ его понятіяхъ о живописи". Въ этой картинъ онъ увидълъ "изображеніе не подобное только или точное", а "живое", не "писаніе съ натуры", а воспроизведеніе "самой натуры". Венеціановъ рѣшилъ отнынъ бросить всъ вынесенные изъ Эрмитажа "правила и манеры", не творить "à la Рубенсъ или Рембрандть", а "какъ бы сказать à la натура", не писать "ничего иного, какъ въ натуръ что является".

Такъ постепенно создалъ онъ свою особую теорію, которую излагаль, по словамъ Мокрицкаго, слѣдующимъ образомъ своимъ ученикамъ:

"Нарисуй комнату по правиламъ перспективы и начни писать ее, не фантазируя. Копируй натуру настолько, сколько видить глазъ твой, потомъ помъсти въ ней, пожалуй, и человъка и скопируй его такъ же безхитростно, какъ стулъ, какъ лампу, дверь и т. д.".

Покинувъ городъ, Венеціановъ поселился въ купленномъ имъ небольшомъ имѣньицѣ въ Тверской губ. и принялся за осуществленіе своего новаго художественнаго замысла.

Такъ возникла большая его картина "Гумно", поднесенная Александру I, которая и представляетъ прежде всего "видъ" гумна съ коегдъ разставленными группами точно

неподвижныхъ крестьянъ и крестьянокъ.

Впослѣдствіи, Венеціановъ создалъ еще цѣлілі рядъ этюдовъ изъ деревенской жизни: "Хозяйка, раздающая ленъ бабамъ", "Крестьянка, чешущая шерсть", "Одѣвающійся мужикъ", "Спящій пастушокъ", "Крестьянка съ грибами въ лѣсу", "Вотъ и батькинъ обѣдъ" и др.

Венеціановъ не самъ шелъ къ крестьянамъ ихъ изучать, а крестьяне шли къ нему позировать.

Они являлись къ нему въ опрятныхъ костюмахъ, пріодѣвшись и пріумывшись, и въ такомъ прикрашенномъ, свѣтломъ и праздничномъ видѣ перешли они и на его картины. Художникъ наблюдалъ мужика не за сохой, не съ косой въ рукѣ, а празднымъ, отдыхающимъ.

На его картинахъ и этюдахъ поэтому не видно трудящагося пахаря, изнемогающаго подъдвойнымъ ярмомъ барщины и нищеты, и только развъ обстановка (Гумно) или пейзажъ (Весна и Лъто) напоминаютъ о томъ, что изображена среда не обезпеченныхъ тунеядцевъ, а работниковъ, прикръпленныхъ къ землъ.

Тъмъ не менъе, самая мысль отвоевать для искусства мужика была и такъ достаточно дерзкой. Аристархи академіи продолжали клеймить бытовые сюжеты попрежнему эпитетомъ "дикихъ". Гораздо отзывчивъе патентованныхъ цънителей искусства оказалась свътская публика, которая подолго стояла передъ выставленными въ 1824 г. деревенскими картинами и этюдами Венеціанова, проходя равнодушно мимо многочисленныхъ портретовъ

и въ томъ числѣ портретовъ самого Венеціанова. Впрочемъ, главной причиной усивха художникабытописца быль, разумвется, не демократизмъ столичной знати, воспылавшей вдругь нѣжностью къ закрѣпощенному мужику-пахарю, а то обстоятельство, указанное еще П. Петровымъ, біографомъ Венеціанова, что "портретный родъ одной техникой не могь привлекать и тогда уже общаго вниманія на экземпляры, мало разнившіеся другь оть друга, при условности позъ въ то время, не говоря уже о ничтожности выраженія на лицахъ и некрасотъ костюма вообще".

Интересъ къ новому направленію въ живописи быль, однако, такъ значителенъ, что даже "Отечественныя Записки", стоявшія принципіально на точкъ зрънія академизма, заявляли, что "заслуги Венеціанова передъ отечественнымъ художествомъ возбуждають къ нему уваженіе". А издатель журнала (Свиньинъ), обозрѣвая выставку 1827 г., писалъ даже: "Особое вниманіе публики обращено здъсь на произведенія Венеціанова, состоящія, какъ обыкновенно, изъ небольшихъ картинъ, плъняющих врусского потріота върнымъ изображениемъ предметовъ близких вею сердиу: эти лица, это небо, эти вещи — все взято съ самой природы".

Въря въ прочность своего дъла, Венеціановъ рано принялся строить собственную школу. Своихъ учениковъ онъ отыскивалъ въ простонародьт, среди способныхъ маляровъ и значительную часть ихъ содержалъ на свой счетъ. "Вст ученики,—вспоминаетъ Мокрицкій,—были,

какъ братья родные, какъ одна семья, несмотря на разность лѣть, состоянія и происхожденія". Учитель ворко присматривался къ способностямъ каждаго, "только слегка наталкивая его на прямую дорогу".

"Всѣ шли ровно, никто не выскакивалъ впередъ".

"Никто не походилъ на учителя". "Каждый имѣлъ свою манеру писать".

Это была своего рода демократическая академія, неожиданно выросшая подъ носомъ у академіи казенной.

Изъ этихъ учениковъ Венеціановъ готовиль "реалистовъ" по своей излюбленной методѣ, усаживая ихъ сначала за "перспективы".

"Почти всѣ комнаты зимняго дворца и многія галлереи Эрмитажа были написаны учениками Венеціанова, — говоритъ Мокрицкій (одинъ изъ его учениковъ), — всѣ эти "виды" были представлены государю, и многіе изъ нихъ были посланы въ подарокъ прусскому королю и другимъ королевскимъ особамъ въ Германіи".

Изъ "перспективистовъ" они, какъ Плаховъ, Тырановъ, Щедровскій, превращались потомъ постепенно въ "жанристовъ". Они заимствовали сюжеты для своихъ картинъ какъ разъ изъ той самой обыденной жизни, которая академіей признавалась негоднымъ для искусства матеріаломъ. Они изображали, какъ Тырановъ, простую комнатку, гдѣ собрались два пріятеля, изъ которыхъ одинъ играетъ на гитарѣ, а другой слушаетъ или пляшущаго кучера, какъ Плаховъ, или, какъ Щедровскій, мастерскую бондаря,

гдъ работа подходить къ концу, а хозяинъ и часть рабочихъ ухмыляясь посматривають на нечь, гдъ хозяйка готовить для нихъ объдъ.

Если самъ Венеціановъ еще всецёло зависёль оть милости двора и свътской публики, для которыхъ онъ, повидимому, и подкрашивалъ мужиковъ подъ цвъть пейзановъ, то нъкоторые изъ его учениковъ уже нашли себѣ другую аудиторію, иныхъ цѣнителей. Такъ, его первый (по времени) ученикъ Крыловъ, картины котораго до насъ не дошли, работаль преимущественно для капиталиста, владъльца химическаго завода (Чернягина), который выстроилъ для него среди зимняго поля цёлую мастерскую, гдё художникъ нарисовалъ зимній пейзажь, "весь цёликомъ съ натуры".

Эта новая публика еще только зарождалась. Попрежнему главнымъ заказчикомъ для художниковъ оставался дворъ и свътъ, которымъ одинаково мало дъла было до мъщанскаго и народнаго быта.

"Венеціановцы" видѣли своими глазами, какъ академизмъ достигалъ апогея расцвѣта, какъ, ослѣпляя всѣхъ, всходила звѣзда Брюлова.

И одинъ за другимъ они покидали стараго учителя.

Талантливъйшій изъ нихъ Плаковъ вдругъ переходитъ въ академію, коверкаетъ свою кисть надъ конкурсной темой "Велизарій", попадаетъ въ тиски дюссельдорфской школы и исчезаетъ затъмъ, невъдомо какъ и гдъ въ глухой провинціи.

Тырановъ устремляется въ Италію и измѣняеть жанровымъ темамъ ради историческихъ картинъ въ родъ "Мать, опускающая младенца Моисея въ ръку Нилъ въ корзинъ".

Михайловъ, начавшій съ изображенія кухарокъ и торговцевъ, дѣлается любимымъ ученикомъ Брюлова и портить его свѣтскимъ шикомъ картину изъ крестьянской жизни, расписывая "Дѣвушку, ставящую свѣчку" въ видѣ жеманной барышни.

Да и самъ учитель не устояль передъ всесильной модой.

Послѣдняя картина Венеціанова "Причащеніе умирающей" старается въ еще большой степени, чѣмъ всѣ его прежнія произведенія, угодить условному вкусу свѣтскаго общества—превращая крестьянку, готовую изъ рукъ священника принять причастье, въ какую-то мистически экзальтированную мадонну.

Выступившая подъ знаменемъ

реализма, съ бытовыми сюжетами и простонародными типами, демократическая академія не устояла и склонилась поб'яжденная передъ академіей казенной.

"Весь послѣдній періодъ жизни Венеціанова,— замѣчаетъ Бенуа,— прошелъ одной сплошной драмой. Любимое его дѣло разваливалось, уничтожалось, ненавистный врагъ крѣпъ, взлелѣянные ихъ птенцы, самые лучшіе, самые надежные, одинъ за другимъ перелетали во вражескій станъ, попадали въ общую темницу, гдѣ пребывали въ постоянной галлюцинаціи передъ ложнымъ блескомъ, и гибли отъ леденящаго воздуха брюловскаго чванливаго творчества".

Венеціановъ умеръ въ 1847 г.

Годъ спустя публика привѣтствовала восторженными кликами "Сватовство маіора".

### Расцвыть офиціально-барскаго искусства.

Въ эпоху Николая I офиціальнобарская живопись достигаеть своего наивысшаго расцвѣта.

Жанровый реализмъ—это порожденіе демократическаго духа—снова предается анаоемѣ. Въ 1820 г. возникаетъ Общество поощренія художниковъ, отправляющее за свой счетъ наиболѣе талантливыхъ учениковъ академіи за границу для довершенія своего художественнаго образованія.

Вкусы этихъ любителей-меценатовъ ничѣмъ не отличались отъ эстетики академическихъ профессоровъ.

"Общество" усматривало одну изъ главныхъ своихъ задачъ въ томъ, чтобы бороться противъ всякихъ демократическихъ ересей въ искусствъ.

Посылая въ Италію своего любимца и свою гордость К. Брюлова, оно напоминало ему въ инструкціи, что теперь "люди къ несчастью предпочитають пейзажи, внутренности, сельскія сцены", то, что "французы называють жанромъ", и поучало его въ то же время, что только историческая живопись достойна вниманія, тогда какъ "задачи изъ вседневной жизни имѣють мало значенія" и на нихъ надо употреблять только "время, свободное отъ другихъ болѣе важныхъ занятій".

Въ 1834 г. К. Брюловъ выставилъ свою "историческую" картину "По-

слѣдній день Помпеи". Успѣхъ былъ колоссальный.

Какъ "свътлое воскресеніе искусства" привътствоваль ее Гоголь, а поэть Лавровъ въ экстазъ восклипаль:

И былъ "Послѣдній день Помпеи" Для русской кисти первымъ днемъ.

Брюловъ сталъ въ центрѣ вниманія.

Весь свѣть лежаль у ногь его, корифеи литературы и музыки, какъ Пушкинъ и Глинка, были съ нимъ на ты, художники смотрѣли на него съ завистью и благоговѣніемъ, академія чествовала его праздничными гимнами и трубными звуками.

Публика, дотол' равнодушная къ живописи, встрепенулась, заинтересовалась.

Двери академіи, прежде открывавшіяся черезъ каждые три года, теперь каждое воскресенье осаждались толпами любопытныхъ.

"Огонь Везувія и блескъ молній, похищенныхъ съ неба и заключенныхъ въ раму, пробудили (по словамъ Рамазанова) для искусства еще дремавшую публику".

Успѣхъ Брюлова объясняется, конечно, прежде всего тѣмъ, что при всемъ ея академизмѣ картина его содержала въ себѣ много новаго.

Въ отличіе отъ старыхъ академиковъ, отъ Шебуевыхъ и Егоровыхъ, Брюловъ, по словамъ его біографа Сомова, изобразилъ на своей картинъ уже не фантастическую, а имъ же видънную мъстность, придавалъ лицамъ выведенныхъ персонажей выраженіе сообразно переживаемымъ ими настроеніямъ, связывалъ всъ подробности сюжета одной общей идеей и поражалъ глаза зрителей цѣлымъ моремъ бившихъ по нервамъ свѣтовыхъ и красочныхъ эффектовъ, ослѣпительныхъ и ошеломляющихъ...

Хотя послѣ Помпеи Брюловъ и не создаль ничего крупнаго, хотя вопреки предсказанію Пушкина изъ "Нашествія Гензериха" не вышло картины "выше" первой, онъ до конца своихъ дней оставался общепризнаннымъ "царемъ живописи" (Ахшарумовъ), кумиромъ светской публики. Между аристократическимъ бомондомъ и его любимцемъ существовало несомниное сродство душъ". Въ своемъ творчествъ Брюловъ почти не возвышался надъ свътскимъ обществомъ, поднявшимъ его на шитъ.

Онъ былъ не столько поэтъ-художникъ, сколько ловкій театральный режиссеръ. Не даромъ первыя его двѣ картины написаны, такъ сказать, въ театрѣ, одна подъ впечатлѣніемъ оперы Паччини: "Послѣдній день Помпеи", другая подъ вліяніемъ оперы Персіани: "Инесъ де Кастро".

Принимаясь за ту или другую картину, Брюловъ имълъ прежде всего въ виду поразить зрителя какимъ-нибудь пикантнымъ кричащимъ эффектомъ-огнемъ и молніей въ "Последнемъ дне Помпеи", контрастомъ между темными варварами и бѣлыми римлянами въ "Нашествіи Гензериха". Излагая однажды на вечеръ планъ "Осады Пскова", только что мелькнувшій въ его воображени, онъ началъ указаніемъ на то, что черезъ проломъ ствны, гдв будеть самая жаркая схватка, онъ пропустить лучъ

солнца, который, играя на шишакахъ, панцыряхъ, мечахъ и топорахъ, усилитъ царящую кругомъ сумятицу.

Эти театральные эффекты, расчитанные не для духа, а для глазъ и нервовъ, должны были привлекать къ нему сердца свъта, падкаго до внъшней красоты.

Какъ аристократическій свѣть, и Брюловъ, его любимецъ, былъ эпикуреецъ-матеріалисть.

Въ его картинахъ, будь то жанровый эскизъ "Полдень", или историческое полотно "Послѣдній день Помпеи, "или даже религіозная композиція въ родъ "Распятія" или "Св. Троицы", всегда выдвигается на первый планъ не голова изображаемыхъ персонажей, не мысль, одухотворяющая ихъ лица, а голое тъло, красиво и эффектно освъщенное. Эротическому чувству Брюловъ, какъ и свъть, отводиль огромную роль въ жизни человъка и человъчества. Въ его рисункахъ изъ среднев вковой жизни рыцарь только и занять тымь, что цылуеть черезь рѣшотку ручку или ножку своей возлюбленной. Въ богатой событіями жизни Ришелье Брюловъ не сумълъ отыскать другого болье важнаго и типичнаго момента, какъ тотъ, когда правитель Франціи плящеть передъ вътренной Анной австрійской въ надеждъ добиться ея любви. Изображая возвращение въ Римъ папы Пія IX, Брюловъ заставляеть все римское населеніе оть свётскихъ щеголей и красавицъ до послъдняго человъка изъ простонародья заниматься исключительно флиртомъ и амурами.

Даже въ религіозныхъ картинахъ

Брюлова ("Распятіе", "Взятіе Божьей матери на небо") земное береть верхъ надъ небеснымъ, святые только пріятны и приличны, а Пресвятая Дѣва скорѣе похожа на элегантную даму изъ высшаго общества. Съ пріятнымъ изумленіемъ останавливалась свътская публика и передъ вычурными аллегоріями художника, представлявшими такую обильную пищу для остроумничанья и отгадыванія, казавшимися пресыщеннымъ дилетантамъ такими пикантными и интересными. Воть Сатурнъ представляеть олимпійцамъ Нептуна—картина, какъ будто миеологическая, а въ дъйствительности, изображающая аллегорически открытіе астрономомъ Леверрье новой планеты Нептунъ. Или воть встрътились на небъ Аполлонъ и Діана, подъловались и снова разъъхались въ противоположныя стороны, въ дъйствительности — аллегорическое воспроизведене солнечнаго затменія 1851 г.

Чѣмъ-то роднымъ и близкимъ вѣяло отъ картинъ Брюлова на столичный свѣтъ, изъ котораго выходили во всемъ разочаровавшіеся Онѣгины и ни во что не вѣрившіе Печорины.

Брюловъ быль такой же пессимисть съ опустошенной душой и скептическимъ умомъ. Развѣ не исповѣдью русскаго байрониста звучить, напр., его, оставшанся только въ эскизѣ, картина "Невинность, покидающая землю", гдѣ любовь превращена въ чувственную страсть, дружба объявлена коварнымъ обманомъ, изъ всѣхъ угловъ глядитъ подлая зависть, на фонѣ пылаютъ пожары, проносится война, льется



. 1. 11. 1 Jenseiche. Hannember . terzy pueve



кровь, а невинность въ образѣ молодой дѣвы отлетаеть на небо, бросая послѣдній грустный взглядь на оскверненную землю.

Близкія по духу свѣтскому обществу картины Брюлова были вмѣстѣ съ тѣмъ панихидой по старому міру.

Брюловъ точно слышалъ въ своихъ ушахъ грохотъ разваливающейся вселенной.

Всв его крупныя картины представляють эпопею гибнущаго міра. Помпея, Гензерихъ, Л tempo destruttore—всв онв изображають распадъ и уничтожение. Гибнетъ отъ отня и молній прекрасная Помпея, валятся съ трескомъ статуи старыхъ боговъ, безсильны предотвратить разрушение и боги новые, христіанскіе. Гибнеть въчный Римъ, столица старыхъ императоровъ, подъ ударами орды звёроподобныхъ варваровъ, не щадящихъ ни храмовъ ни женъ и дътей. Гибнеть подъ косой всеразрушающаго времени-бога Сатурна-все, чемъ жило и гордилось человъчество, все, что имъ было создано изящнаго и великаго, падають въ Лету цари и законодатели, философы и поэты, свобода, на копь в поднявшая красную фригійскую шапку, и деспотизмъ, готовый задушить ее своими цъпкими ког-THMU.

И лицомъ къ лицу съ непобъдимой всепоглощающей стихіей ужасъ и смятеніе охватывають всѣхъ: богатыхъ и сильныхъ, воиновъ и жрецовъ, невѣсть и мудрецовъ.

Цѣлый міръ рушится въ огнѣ и отчаяніи. И забвеніе нависаеть, точно гробовой крышкой, надъ тѣмъ, что когда-то жило и цвѣло, любило и мыслило.

Хороня своимъ красочнымъ и эффектнымъ творчествомъ отживающій старый міръ, Брюловъ уловилъ за его гранью неясныя очертанія новой жизни.

И онъ самъ строилъ мость къ этому будущему. Въ немъ самомъ жиль уже новый человѣкъ. Несмотря на предостереженія Общества поощренія, Брюловъ своими первыми картинами "Утро" и "Полдень" открыль какъ ни какъ широко двери той самой "жанровой живописи", которую офиціальная эстетика признавала не имѣющей "значенія". Когда меценаты общества нашли, что итальянка, срывающая виноградъ ("Полдень"), отличается скоръе "пріятностью", нежели "изяществомъ", Брюловъ, не колеблясь, отвътиль имъ, что задачей художника является "посредствомъ красокъ, освъщенія и перспективы приблизиться болье къ натуръ ч, и поэтому имъеть "нѣкоторое" право "иногда отступать отъ условій красоты". Онъ и "рѣшился,—писалъ онъ, искать предположеннаго разнообразія въ тіхъ формахъ простой природы, которыя намъ чаще встръчаются и неръдко даже болъе нравятся, нежели строгая красота статуй". Не даромъ впоследствіи, въ качествъ профессора академіи, ея идейнаго вождя, Брюловъ училь своихъ учениковъ прежде всего "уважать дъйствительность" и неустанно толковалъ имъ, что все то, чего нёть въ природе, есть "отсебятина".

Стоить только присмотрѣться къ его лучшимъ портретамъ (Крылова, кн. Голицына, скульптора Витали и собственному), чтобы убѣдиться въ върности замъчанія Ахшарумова, что Брюловъ быль въ сущности "реалисть" (хотя, какъ мътко выразился тоть же Ахшарумовъ, "безъ реальной почвы").

Въ этихъ портретахъ поражаетъ, даже по словамъ такого суроваго къ Брюлову критика, какъ Стасовъ, "простота и естественностъ", "бливость къ жизни и правдивое изображеніе характеровъ": "мы точно видимъ предъ собой того человѣка, котораго изображаетъ портретъ". Не даромъ Брюловъ привѣтствовалъ, умирая, того художника, который призванъ былъ "Сватовствомъ маіора" убить "Послѣдній день Помпеи". Въ глубинѣ души Брюловъ чувствовалъ, что Өедотовъ ему "сродни".

Когда къ постели больного академика принесли первыя картины Оедотова, онъ пришелъ въ восторгъ, и по его настоянію академія назначила послѣднему "Сватовство маіора", какъ "программу". Такъ благословлялъ послѣдній великій академикъ молодые всходы демократическаго искусства.

Брюловъ отнесся къ грядущимъ поколѣніямъ, къ "дѣтямъ" любовнѣе, чѣмъ они къ нему, къ "отцу".

Въ 50 и 60 годахъ разночинцы, пришедшіе завоевать Россію, и слышать не хотѣли о нѣкогда прославленномъ свѣтскомъ художникѣ, передъ которымъ Пушкинъ стоялъ на колѣняхъ, вымаливая рисунокъ для своего альбома, и котораго Гоголь провозгласилъ обновителемъ живописи.

Устами Стасова они развѣнчали его, какъ холоднаго ритора, свѣтскаго пустозвона, какъ эпекурей-

ца, у котораго не было ни вѣры ни идеаловъ, умѣвшаго рисовать только грубыя драки, обнаженное тѣло и животныя чувства.

На смѣну гражданскимъ скорбникамъ, "реалистамъ" и "народникамъ" потомъ пришли новыя поколѣнія съ другими настроеніями, но и они не нашли возможнымъ снять съ автора Помпеи позорное клеймо, наложенное на него старшимъ поколѣніемъ. Съ эпитетомъ "лжеца", желающаго прежде всего "поразить и блеснутъ", лишеннаго "проникновеннаго душевнаго убѣжденія", перешелъ Брюловъ и на страницы Исторіи русской живописи Бенуа.

Впрочемъ, самъ Брюловъ какъ бы предчувствовалъ, что потомство его осудить и забудетъ.

Полный гордыхъ надеждъ и огромнаго самомнънія вступаль онъ въ жизнь.

На его первой большой картинъ "Послъдній день Помпеи", среди объятыхъ ужасомъ жрецовъ и воиновъ, стариковъ и женщинъ, подъ огнемъ лавы и молній, спокойно стоить художникъ—онъ самъ,—безстрастно созерцая картину разрушенія, которая обезсмертить его имя.

На послъдней его картинъ "Л tempo destruttore", оставшейся недодъланной, блестящимъ эскизомъ, какимъ въ сущности было все его творчество, всеразрушающее время хоронитъ въ пучинъ Леты вслъдъ за царями и законодателями, поэтами и философами и художника его самого,—нъкогда прославленнаго творца "Помпеи".

Если К. Брюловъ порой дёлалъ фронть противъ офиціальной эстетики, то его соперникъ Бруни съ самаго начала пытался отыскать для искусства новые пути. Равнодушно проходя мимо великихъ итальянцевъ Возрожденія, онъ наперекоръ академіи углублялся въ изученіе прерафаэлитовъ, этихъ мечтательныхъ мистиковъ, не знавшихъ, по словамъ Иванова, "свътскихъ угодностей" и руководившихся одной только "чиетой в фрой ". Однако, вс ф эти исканія самобытныхъ путей остались въ области платоническихъ порываній. Оть нихъ не осталось и слъда въ большой картинъ Бруни "Мъдный Змій", которой онъ мечталь затмить огонь и молніи Помпеи.

Снова передъ нами поэма сумятицы и гибели. Цёлый народъ умираеть въ мученіяхъ и отчаяніи оть укусовъ ядовитыхъ змъй. Одни уже окоченьли, другіе корчатся въ предсмертныхъ судорогахъ, третьи въ страхъ хватаются за изображеніе идола въ надеждъ спастись отъ неминуемой гибели: всюду гримасы, разложеніе, ужась и смерть. Только группа жрецовъ съ Моисеемъ во главъ стоить спокойно среди кругомъ царящаго распада, хаоса и мрака.

Превосходя "Послѣдній день Помпеи" яркостью колорита, "Мѣдный

Змій" не произвель на публику такого же ошеломляющаго впечатлѣнія, потому, вѣроятно, что не болье, какъ повторялъ мотивы, затронутые Брюловымъ.

Если бы даже Бруни серьезно задался цёлью возродить для родного искусства стиль старыхъ прерафаэлитовъ, онъ едвали бы сумълъ возсоздать ихъ наивную религіозность, ихъ заствнчивую и неуклюжую экстатичность. Въ его душъ, какъ показывають его наяды, амуры и вакханки, жилъ язычникъ, а не христіанинъ, но "дитя изолгавшейся эпохи", профессоръ академіи и наемникъ свъта, Бруни предпочиталъ рисовать Богоматерь, Христа и святыхъ, насыщая свои религіозныя картины смѣсью сладострастія и мистипизма.

Теперь академія торжествовала.

Она могла гордиться уже не только вполнъ приличными профессорами-какъ Угрюмовъ, Шебуевъ и Егоровъ, —а и первоклассными талантами, какъ Брюловъ и Бруни. Оба они поставили ея авторитеть на недосягаемую высоту, окружили ее ореоломъ величія и непогрѣшимости и оба они надолго приковали къ ней подраставшія покольнія, какъ пленниковъ офиціальнаго искусства.

### Бунтъ интеллигента-разночинца.

зрѣло открытое возмущеніе.

Въ лицъ А. Иванова, творца "Явленія Христа народу", снова подняль свой протестующій голось разночинецъ-демократъ.

Ивановъ всвить своимъ суще-

А среди поданныхъ академіи уже і ствомъ, всёми фибрами своей души ненавидълъ казенный режимъ, бичомъ хлеставшій по вольному искусству.

> Черезъ всѣ его письма идеть, то понижаясь, то крыпчая, бунтовщическій ропоть противъ всемогущей

академіи, этого пережитка "прошедшаго стольтія", этого "коммерческаго учрежденія" со всёмъ ея "притчомъ и ужасомъ", способной только "казнить" художника, а не "споспъществовать его успъхамъ". Изъ рукъ академическихъ профессоровъ могуть выйти только чиновники оть искусства, потому что "Въ сшитомъ, высоко-стоящемъ воротникъ ичего другого сдълать нельзя, какъ "стоять вытянувшись". Когда въ 1836 году за "Явленіе Христа Магдалинъ" Ивановъ получиль титуль академика, онь глубоко объ этомъ "жалѣлъ" — "мое намѣреніе было никогда не имъть чина".

Ръзко ополчался Ивановъ и противъ другого офиціальнаго центра эстетическаго вкуса, противъ Обпоощренія художниковъ, тества пансіонеромъ котораго онъ имълъ несчастье состоять почти всю свою жизнь. "Письма его въ это Общещество, - замъчаетъ Стасовъ, - это рядъмяткихъ фразъ и жесткихъ отпоровъ. Задаетъ оно ему сюжеты, онъ ихъ не принимаетъ, уговариваетъ оно его на время оставить въ сторонъ большія работы и писать маленькія картины для его лотерей, онъ все это отводить отъ себя ръшительной рукой". Порой съ его пера срываются по адресу самодовольныхъ въ своей ограниченности меценатовъ такіе різкіе эпитеты, какъ "мерзавцы".

Прекрасно понимая, что за академіей и Обществомъ стоитъ, ихъ вдохновляя и направляя, центральная власть, Ивановъ дѣлалъ фронтъ и противъ нея. Съ негодованіемъ отмѣчаетъ онъ, что правительство тратитъ "громадныя суммы на покупку самыхъ посредственныхъ картинъ", позволяетъ "иностранцамъ и пришельцамъ" (Брюловъ и Бруни) монополизировать искусство, "завладъвать вниманіемъ отечества".

Въ отличіе отъ своихъ коллегъ, рвавшихся въ свѣтъ, мечтавшихъ о заказахъ и славѣ, Ивановъ упрямо сторонился барской среды и никогда не писалъ картины "для коммерціи", несмотря на всѣ увѣщанія благожелателей, въ родѣ придворнаго поэта Жуковскаго.

Ивановъ до самаго дна души страдаль отъ сознанія, что для "великихъ міра" художникъ, какъ и крѣпостной, "свой человѣкъ", и задыхался подъ "великой тяжестью" всеобщаго "пренебреженія".

Чураясь свътской среды, Ивановъ не сходился и съ своими собратіями по профессіи, корчившими изъ себя тъхъ же свътскихъ франтовъ.

Это была интеллектуально очень не высокая среда, восторгавшаяся (за очень немногими исключеніями) только живописной стороной дъйствительности, приходившая въ восторгъ отъ лохмотьевъ нищаго или головы капуцина, не задумываясь надъ соціальной подкладкой этихъ явленій, равнодушная къ "общественнымъ толкамъ" и "политическимъ мнѣніямъ", къ "камернымъ преніямъ" и "испанскимъ дъламъ".

Такъ стоялъ Ивановъ—типическій протестанть-разночинець-одиноко среди окружавшаго его барскаго общества. Онъ прожилъ жизнь какимъ-то свѣтскимъ схимникомъ, какъ "монахъ въ монастыръ", по выраженію Гоголя, работая въ своей студіи или читая въ библюте-

кахъ, среди книгъ, на которыя онъ тратилъ свои послѣдніе гроши, и идей, которыя неотразимо очаровывали его умъ. Единственный міръ, который онъ признавалъ, былъ міръ формировавшейся тогда интеллигенціи и его инстиктивно тянуло къ этимъ кружкамъ (славянофиловъ и западниковъ), гдѣ въ тиши и опалѣ слагались на зло правительству литературныя и политическія партіи.

Вплоть до 1848 г. Ивановъ былъ человѣкъ патріархальнаго склада ума, вѣрующій христіанинъ и образцовый семьянинъ; какъ Гоголь, устремившійся въ поиски за Христомъ, и Ивановъ видѣлъ смыслъ искусства въ томъ, чтобы оно обращало взоры человѣка съ земли къ небесамъ.

Выразить въ одной картинѣ "всю сущность Евангелія"—такъ рисовалось его благочестивому воображенію великая задача его жизни. Послъ долгихъ колебаній Ивановъ остановился на темъ "Явленія Христа народу". Медленно подвигалась работа, эскизъ слъдовалъ за эскизомъ, этюды шли за этюдами, цёлыхъ 30 лѣть длился упорный и упрямый трудъ. Эта картина, выношенная среди сомнѣній и мученій, должна была стать для русскаго искусства новой "станціей", и за эту "станцію" онъ быль готовь биться до послѣдней капли крови, до предсмертнаго вздоха.

А въ результатъ фіаско!

Бунть одинокаго схимника противъ академіи оказался почти холостымъ выстрѣломъ. Картина все же осталась "дѣтищемъ академіи". Уступку за уступкой дѣлалъ Ивановъ "великимъ міра". Въ угоду

общепризнаннымъ авторитетамъ онъ нспортилъ стереотипными аксессуарами, напр., крестомъ въ рукъ Іоанна, фигуры своихъ оригинально задуманныхъ героевъ. Во имя прилизанной манеры итальянцевъ и академиковъ онъ переносилъ глубоко жизненные образы предварительныхъ этюдовъ (Христа, апостоловъ Андрея и Іоанна, раба) на полотно въ видъ обезцвъченныхъ и условныхъ шаблоновъ. Вмфсто того. чтобы создать свой собственный стиль, онъ только безпомощно бился въ тискахъ поверхностнаго эклектизма, соединяя традиціи классическаго ръзда (Аполлонъ и Лаокоонъ, какъ прообразы Христа) съ манерой Ліонардо да Винчи ("я постараюсь придать Іоанну и Андрею типы, изобрътенные Ліонардо да Винчи въ "Вечерѣ Тайной") и съ впечатлъніями отъ Тиціана (колорить пейзажа).

Между тымь, какъ художникъ работаль надъ своей картиной, въ немъ самомъ совершался мучительный переломъ.

Наступила великая смута 1848 г. Мысль въка проникла и въ запертую студію отшельника. Она прежде всего разложила его наивную въру. Прочтя книгу Штрауса "Жизнь Христа", Ивановъ похорониль то чувство, которое, "облегчало ему работу, жизнь". Душа его "разстроилась". И по мѣрѣ того, какъ въ немъ совершался распадъ старыхъ върованій, Ивановъ все болье охладъвалъ къ своей картинъ. "Она все болъе понижается въ моихъ глазахъ", писалъ онъ. Она уже не кажется ему последней станціей, за которую стоило бы биться.

Порожденныя великой смутой 1848 г., новыя настроенія мучительно искали себѣ выхода, ища образовъ и красокъ для того, чтобы воплотиться. Ивановъ ихъ не находилъ. "Я мучусь, — признавался онъ Герцену,—что не могу формулировать искусствомъ, не могу выразить мое новое воззрѣніе".

Постепенно изъ нѣдръ этихъ новыхъ полусознанныхъ настроеній родилась въ Ивановѣ мысль изобразить въ особомъ освѣщеніи жизнь Христа.

Эти картины, — сообщаеть брать художника, архитекторъ С. Ивановъ, — предполагалось помѣстить въ "особо на то посвященномъ зданіи", "разумѣется, не въ церкви".

"Сюжеты, — продолжаеть С. Ивановъ, — располагались слъдующимъ образомъ: главное и большое поле каждой стъны должны были занять картины замъчательнъйшаго происшествія въ жизни Христа. Сверху же должны были быть представлены въ гораздо меньшемъ размъръ относящіяся къ этому происшествію или сюжеты на тъ мъста Ветхаго Завъта, въ которыхъ говорится о Мессіи или происшествія, подобныя, случившіяся въ Ветхомъ Завътъ".

Какъ нетрудно видѣть, Ивановъ хотѣлъ положить въ основу своей Жизни Христа тотъ же самый планъ, по которому построено изслѣдованіе Штрауса ("Жизнь Христа"):

Какъ показалъ г. Философовъ, вліяніе нѣмецкаго богослова можно прослѣдить въ мельчайшихъ подробностяхъ.

Такъ архитекторъ С. Ивановъ сообщаетъ, что вокругъ картинъ, посвященныхъ различнымъмоментамъ Преображенія, художникъ думалъ расположить три маленькія на темы изъ второй книги Моисея, при чемъ справа и слѣва значились надписи: Ис. 52, 7 и Мал., 4, 5. Затѣмъ, въ длинной полосѣ помѣщены были надписи: Пс. 2, 7. Ис. 112, 2, Deut. 18, 15. Наконецъ, надъ двумя продолговатыми отдѣленіями значилась надпись: Платонъ.

"Что онъ туть хотѣль помѣстить, не могу сказать",—признается его брать.

Если раскрыть Жизнь Христа Штрауса (§ 98), то сразу видно, что и здѣсь приведены, какъ прообразы евангельскаго эпизода Преображенія, тѣ же мѣста изъ Ветхаго Завѣта, а затѣмъ, еще заключительныя слова Платоновскаго "Пира".

Такъ готовился питомецъ академіи открыто порвать и съ офиціальной церковью и съ офиціальнымъ толкованіемъ Св. Писанія.

Ивановъ не осуществилъ и этого замысла, оставшагося только фрагментомъ.

Переломъ, захватившій художника, не ограничился одними его религіозными върованіями. Въ 50 годахъ, подъ стоны "побитыхъ" (слова Герцена), Ивановъ глубоко заглянулъ въ лицо соціальному вопросу и самъ готовился обновить себя для грядущаго "третьяго царства".

Для него становилось все очевиднъе, что подъ вліяніемъ измѣнившихся условій жизни и искусство должно "принять новое направленіе", что "необходимо его приспособить къ требованіямъ времени и настоящему положенію въ Россіи".

Трудно угадать, какой смысль вкладываль Ивановь въ эти много-



. 1. 1 Albandi, terda Toanna Tipocomunica



знаменательныя слова. Въ немъ, конечно, еще въ гораздо большей степени, чѣмъ въ Брюловѣ, сидѣлъ реалистъ.

Работая надъ своей большой картиной, онъ по цълымъ днямъ просиживаль въ нездоровыхъ понтійскихъ болотахъ, чтобы получить хоть приблизительное представленіе о восточной пустынь, послы того, какъ Общество поощренія наотрѣзъ отказалось послать его въ Палестину на томъ основаніи, что Рафаэль тамъ не былъ и все же создалъ прекрасныя творенія. Онъ посёщаль купальни въ Перуджіи и Рим'в, чтобы изучить пластику голаго твла, заходилъ въ еврейскія синагоги, чтобы уяснить себъ душу семитической расы, подолгу простаиваль въ церквахъ, чтобы уловить выраженіе лица у челов'яка, обратившагося къ Христу, и упорно искаль прообразь Спасителя, пока не нашелъ его въ двухъ италіанкахъ (а также въ старинной мозаикѣ палермскаго собора).

Тѣмъ не менѣе, ничто не говоритъ въ пользу того, что Ивановъ сдѣлался бы жанристомъ. Онъ былъ весьма плохого мнѣнія о французскихъ натуралистахъ и называлъ художниковъ, бравшихъ свои сюжеты изъ повседневной жизни, "туточными".

Впрочемъ, впослѣдствіи онъ дѣлалъ исключеніе для одного только Оедотова.

Лучше всего передаеть, повидимому, эстетическое profession de foi Иванова послѣднихъ лѣтъ мысль, брошенная имъ во время бесѣды съ Чернышевскимъ, что цѣлью искусства въ "настоящее время" должно

быть соединеніе "рафаэлевской техники" съ "идеалами новой цивилизаціи".

Эти мысли только смутно бродили въ головъ художника, не воплощаясь въ осязаемые образы. "Идея новаго искусства, — писалъ онъ въ 1858 г., — искусства сообразно современнымъ понятіямъ и потребностямъ до сихъ поръ еще не прояснилась во мнъ". Онъ открыто сознавался, что долженъ еще "долго и неусыпно" работать надъ развитіемъ "своихъ понятій", прежде чъмъ "начать производить новыя картины". Этоть моментъ никогда не наступилъ.

Быть можеть смерть явилась во время, чтобы спасти его отъ новаго фіаско.

Какъ Гоголь, перейдя отъ изображенія русской дъйствительности къ религіозному творчеству, потерпѣлъжестокое крушеніе, такъ, въроятно, Ивановъ, перейдя отъ религіознаго творчества къ изображенію русской дъйствительности, сдълался бы жертвой отчаянія и безумія.

А между тъмъ, его ожидало еще одно великое разочарованіе.

Въ 1857 г. Ивановъ открылъ, наконецъ, свою такъ долго запертую студію для публики. Въ Италіи успѣхъ его картины былъ большой. Какъ только раскрылись двери мастерской, то и "мастеровой съ инструментами, шедшій на работу, и факинъ, тащившій на головѣ глину сосѣднему скульптору, и аббатъ въ очкахъ, и хорошенькая натурщица, и капуцинъ съ толстымъ животомъ, и англичанинъ, и всѣ нѣмцы, а потомъ архіереи, купцы, граждане, князья—все потянулось вереницей къ безлюдной нѣсколько лѣтъ студіи" (П. Ковалевскій). "Кто могь бы подумать?" воскликнуль Овербекь, взглянувь на "Явленіе Христа"; Valoroso maestro— назваль Корнеліусь его творца, дружески хлопнувь его по плечу.

Въ Россіи картина не произвела никакого впечатлѣнія.

Рамазановъ объясняль ея фіаско тѣмъ, что "большая публика привыкла принимать впечатлѣнія лишь оть яркаго расцвѣчиванія красками", оть "какой - то скорѣе иллюминаціи, чѣмъ живописи", тѣмъ, что она была "неподготовлена къпониманію художества вообще и тѣмъ менѣе къпониманію высокаго стиля и содержанія".

Въ этихъ словахъ не вся правда. Ближе къ истинѣ былъ, несомнѣнно, самъ Ивановъ. Публика предъявляла къ искусству уже иныя требованія, чѣмъ 20 лѣтъ тому назадъ, когда она стояла, очарованная и ослѣпленная, передъ "Послѣднимъ днемъ Помпеи". Другая по своему соціальному составу, она, по выраженію Ахшарумова, видѣла въ живописи нѣчто въ родѣ "гражданской службы по департаменту обвинительнаго суда".

И она прошла равнодушно мимо "Явленія Христа".

"Требованія публики ушли дальше"—такъ спокойно и просто примирился Ивановъ съ крушеніемъ дѣла всей своей жизни, жизни, полной тревогъ, сомнѣній и лишеній!

И все же значеніе его картины огромно.

На ней учились искусству новыя покольнія художниковъ. Одинъ изъ

нихъ, Крамской, слъдующими словами выразиль, чемь быль для нихъ творецъ "Явленія Христа". "Ивановъ, —говорить онъ, —внесъ въ композицію идею не произвола, а внутренней необходимости: соображенія о красот'в линій отходили на последній плань, а на первомь стало выражение мысли. Въ рисунокъ (онъ внесъ) чрезвычайное разнообразіе, т.-е. индивидуальность не только лица, но и всей фигуры, по анатомическому строенію, и исканіе, какое анатомическое строеніе должно отвѣчать задуманному характеру. (Наконецъ) въ живопись (онъ внесъ) совершенно натуральное осв'ящение всей картины сообразно мъсту и времени, а во випшній видт картины — необходимость эпохи".

"Явленіе Христа" останется навсегда вмъсть съ тъмъ и интереснымъ памятникомъ изъ исторіи развитія русской интеллигенціи, какъ завѣщаніе перваго сознательнаго разночинца - художника. Отличаясь въ противоположность "Послъднему дню Помпеи" удивительной скромностью и сдержанностью, своеобразнымъ эстетическимъ аскетизмомъ, инстинктивно избъгающимъ всего ръзкаго и кричащаго, блеска и позы, картина Иванова изображаеть вмъсть съ тъмъ, въ противоположность твореніямъ Брюлова, не гибель стараго міра, разваливающагося среди грохота и отчаянія, а великій моменть зарожденія среди стараго міра новой идеологіи, появленія новаго ученія и новыхъ людей.

Алексанаръ Янстоевчию Меаковъ

Съ портрета, писаниато съ блигра из С. П. Постъписавъвъ. (Городская галлерея П. т. с. Трет пользова во Москот.)

MON A STYLL OF A SE, BY SHOULD PORME XIX SE NIDOR RIPOTDIN.

To Pool and the representation of the second second

неподготовлена къ

вообще и

анче высекаго

ная и ослышенная, передь "Послёдсвоему социальному составу, она, по выраженію Ахшарумова, видёла въ данской службы по департаменту

мой тревогь, сом

10 n v 1.70c 1 1 1

MI in the Albertain Coo-THE WALL STATE WAR THE ere Mr uin Apaerar. -говорить онь, -внесь въ o no ne apondiona, a . по жиди жоли: собры-TO THE COURT OF STATE OF THE HALL THE PROPERTY. , o by Sacrate De natellisens : 140-38024 U 7560 - 8264 C образіе, т -е. индивидуальность не тольно лица, но и всей фигуры, поam Anni. a Here's [1] [1] [1] [2] [2] [2] MARKET TO THE STATE OF THE STAT Differential Process of the Contract (онъ внесъ) совершенно натураль-H ) 0 OCI - 10 U CO-TO SOMETHING AND THE STATE OF T DODOUGH\*

бо побразования под принетей на north and the state of the stat , памятникомь изъ исторіи развитія русской интеллигенцін, какъ завъщание перваго сознательнаго O CHERRY LIGHT C. L. L. HORSES въ противоположность "Последнему дню Помпеи" удивительной скромностью и сдержанностью, своеобразнымъ эстетическимъ аскетизмомъ, to the state of th place a sprormero, 6co AL 12 FEB 00 & 35 100 P ST 2 FEB per l'il l'a plant de diponition SOCK TOOL OF BUY OF LIFE HE бель стараго міра, разваливающаго-- - III gjirkina û Manaabii, a beмоменть зарождения среди

стараго міра новой идеологіи, по-

25 to 58 but 6 s and 6 s at 1 s at 1

C 1294C - 1 - 1





# Второе выступление демократии.

Въ 1847 г. Оедотовъ выставилъ первыя свои картины въ Петербургъ.

Успъхъ былъ огромный.

"Имя Павла Андреевича гремить по городу", — сообщаеть его сослуживець по полку, Дружининь. "Все пространство оть картинь до дверей было запружено любопытными".

Въ Москвъ, гдъ картины были выставлены нъсколько позже, онъ произвели, по словамъ совсъмъ не хвастливаго автора, "фуроръ". Въ лицъ Оедотова демократія снова поднимала свой голосъ.

Она врывалась въ храмъ искусства шумно, крикливо, истинно по мѣщански.

Өедотовъ воображалъ себя точно какимъ-то содержателемъ балагана, призваннымъ зазывать свою публику.

Къ своей "программной" картинъ "Сватовство маіора" онъ присочинилъ стихи—настоящее ярмарочное зазываніе:

Честные господа Пожалуйте сюда! Милости просимъ Денегъ не спросимъ!

А затъмъ слъдуеть балаганное рекламирование новой картины:

Начинается,
Почитается
О томъ, какъ люди на свѣтѣ живутъ,
Какъ иные на чужой счетъ жуютъ,
Сами работать лѣнятся,
Такъ на богатыхъ женятся.

Демократія и на этоть разъ выступала подъ знаменемъ бытоваго реализма.

Обстоятельства какъ нельзя болъе благопріятствовали Оедотову стать художникомъ-жанристомъ. Онъ выросъ въ бъдной семьъ, а жизнь бъднаго ребенка обильна "разнообразіемъ". Ежедневно мальчикъ видълъ "десятки народа", самаго "разнохарактернаго и живописнаго". "У тетушки и у кумы отца, и у приходскаго священника, и около сънника" онъ встречаль "представилей разныхъ сословій". Ребенкомъ онъ уже зналъ прекрасно "московское купечество". Такъ исподволь еще въ дътствъ сдълаль онъ "запасъ знаній", составившихъ потомъ "основной фондъ его дарованій".

Впослѣдствіи, взрослымъ человѣ-комъ Өедотовъ сохранилъ эти еще въ дѣтствѣ пробудившіяся наклонности.

Онъ любилъ забираться, по словамъ его біографа, Дитерихсъ,—въ какое-нибудь захолустье Петербурга, напр., въ гавань, знакомился съ ея обитателями, дълалъ съ ними прогулки по взморью, ухаживалъ за тамошними Евами и возвращался домой, обремененный запасомъ наблюденій. Онъ любилъ подолгу останавливаться передъ окнами трактировъ, заводилъ ръчь съ простонародіемъ, уговаривая то того, то другого понравившагося субъекта зайти къ нему и тутъ между разговоромъ и чаемъ набрасывалъ въ свой альбомъ его портреть, зачерчиваль характерную позу.

Оть природы Өедотовъ обладалъ превосходной зрительной памятью, до того чувствительной, что стоило ему только закрыть глаза и все

забытое или потускнъвшее оживало, точно "написанное на бумагъ".

Өедотовъ росъ и развивался свободно. Въ кадетскомъ корпусъ, гдъ онъ учился, никто не насиловалъ его ума и не навязалъ ему эстетическихъ формулъ. Въ полку, гдъ онъ служилъ, онъ наблюдалъ уголокъ живой жизни въ казармъ; академія, которую онъ посъщалъ по вечерамъ, уже не могла его испортить.

Перейдя отъ батальной живописи, по совъту Крылова, къ юмористическому жанру, Оедотовъ клалъ въ основу своего творчества тотъ же принципъ, какъ и Венеціановъ, писать, какъ бы сказать à la натура".

Задумавъ картину "Сватовство маіора", онъ по цёлымъ днямъ толкался среди купцовъ, наблюдалъ старухъ и горничныхъ на толкуи андреевскомъ рынкахъ, упросилъ знакомаго офицера позировать ему для маіора и вплоть до мельчайшихъ подробностей, до стеклушекъ въ люстръ и бутылки шампанскаго, все имъ было изучено и срисовано съ натуры. Задумавъ картину "Прівздъ Государя въ Институть", онъ около двухъ недѣль клеиль изъ бумаги и палочекъ институтскую залу въ видѣ большой бѣлой коробки съ проръзанными окнами, бълыми колоннами и рядомъ кроватей: "каждая колонна обклеивалась бумагой подъ мраморъ, каждая кроватка отдёлывалась, какъ будто для игрушки". Такъ работалъ "реалистъ" Оедотовъ. Въ своихъ картинахъ онъ изображалъ преимущественно мѣщанскую среду-объднъвшее дворянство, купечество, мелкое чиновничество.

То передъ нами франтовато одѣтый молодой аристократь, съ испугомъ покрывающій газетой кусокъ чернаго хлѣба, чтобы не обнаружить свое финансовое банкротство передъ входящимъ свѣтскимъ пріятелемъ (Завтракъ), то бѣдная комната, гдѣ за перегородкой лежитъ родильница, а мужъ съ шумомъ входить съ купленной въ долгъ бутылкой шампанскаго (Крестины), то, наконецъ, компанія промотавшихся свѣтскихъ кавалеровъ и дамъ, пирующихъ на "книжку" (Жатва на чужой счетъ).

Между тъмъ какъ барская среда опускается, не въ силахъ отказаться отъ своихъ прежнихъ привычекъ, на смъну идетъ новый общественный слой, вооруженный силой времени, капиталомъ, темное царство купечества, къ которому тотчасъ же примазываются всевозможные паразиты. (Сватовство маіора).

Изображая жизнь мѣщанства съ кропотливой тщательностью, почти съ фотографической точностью, Өедотовъ озарялъ ее своимъ тихимъ, благодушнымъ смѣхомъ.

Самъ плоть отъ плоти этого мѣщанскаго общества, онъ не противополагалъ себя ему, какъ личность, уже вышедшую за узкіе предѣлы его горизонта, а только по-братски, деликатно и какъ бы извиняясь, журилъ его за слишкомъ рѣзко бросающіеся въ глаза недостатки.

Только изрѣдка, какъ въ "Смерти Фидельки", гдѣ барыня слегла въ постель съ горя по околѣвшей собачкѣ, тогда какъ въ домѣ все идетъ шиворотъ-на-выворотъ, и въ "Свѣжемъ кавалерѣ", гдѣ чиновникъ отпраздновалъ пирушкой получку



. 117. 1 Debombr. Heplanic sepremir.

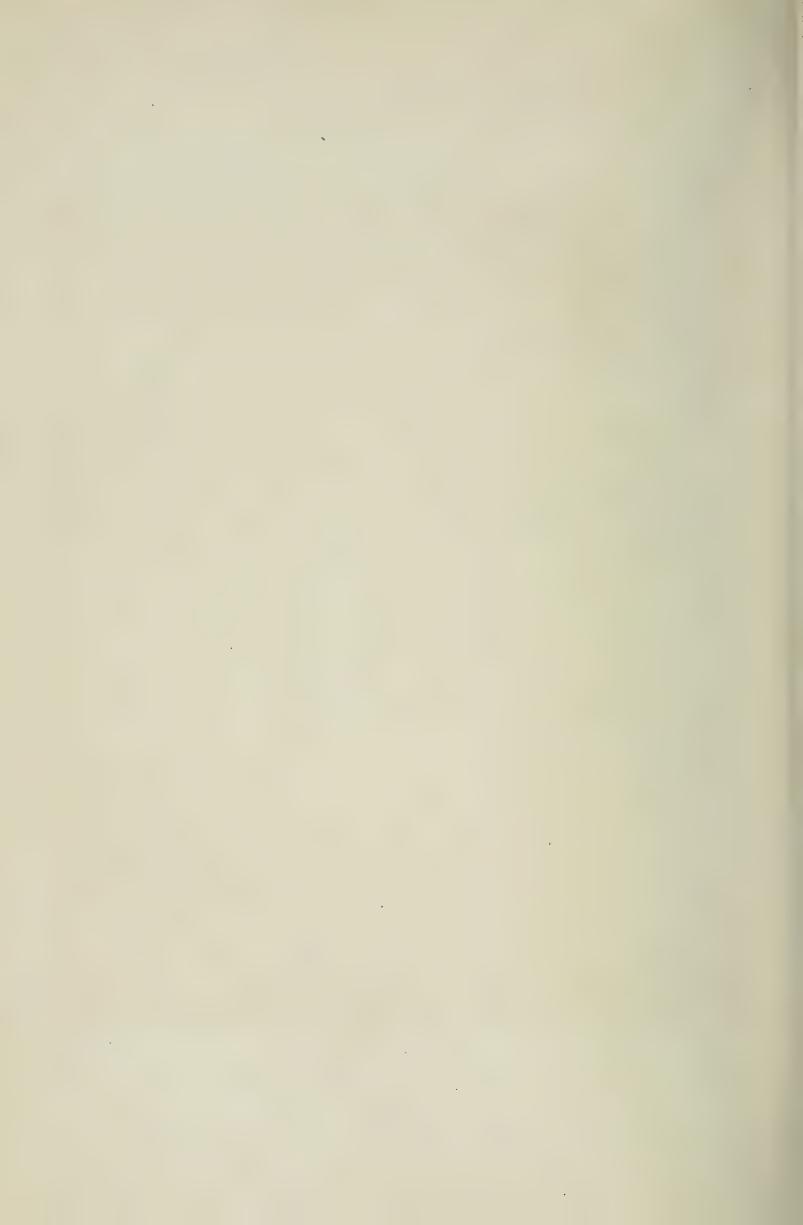

перваго ордена, смъхъ Оедотова звучить какъ бы задорнве, воинствениве. Но и здвсь онъ смвется безъ всякой "тенденціи". Цензура только по свойственой ей излишней мнительности усмотрѣла въ "Свѣжемъ кавалеръ" сатиру на священные устои бюрократическаго царства, заставивъ автора замазать орденъ на груди самодовольнаго чиновника. Ничего "гоголевскаго" въ смѣхѣ Өедотова не было. И Өедотовъ не даромъ не долюбливалъ Гоголя. Онъ быль не сатирикь, а чистейшей воды юмористь. И онъ осмфиваль въ первую голову себя самого. На одномъ изъего рисунковъ, онъ стоить передъ зеркаломъ, надъвая парикъ на лысую голову, и задорно восклицаеть: "Теперь невъсть сюда, невъстъ", а на другомъ дъвочка (предполагаемая дочка) надъваеть ему на голову чепецъ и восклицаеть: "Папа, какъ кътебъидеть чепчикъ. Правду мамочка говорить, что ты ужасная баба".

Порой этоть смѣхъ надъ собой, здѣсь безхитростный и благодушный, звучить въ его кисти нѣсколько печальнѣе и тревожнѣе, какъ на картинѣ "Смерть Фидельки", гдѣ у мольберта сидить онъ самъ, нуждающійся художникъ, и готовится писать портреть околѣвшей собаки.

Этоть скорбный смѣхъ надъ своей жалкой долей переходить уже въ рѣжущій диссонансъ на картинѣ "Художникъ, женившійся безъ приданаго".

Въ жалкой конурѣ сидитъ самъ Өедотовъ въ фризовой шинелѣ и съ полотенцемъ вокругъ головы, изъподъ сломанной шляпы торчить штофъ водки, кухарка ломаетъ послѣднюю раму для того, чтобы затопить печь, а жена художника, на лицѣ которой нищета провела глубокія морщины, въ ужасѣ спрашиваеть мальчугана-сына, гдѣ онъ стащилъ серебрянный чайникъ, который онъ ей украдкой показываетъ.

Такова была бы горькая доля семьи художника, если бы онъ "женился безъ приданаго". Въ послъдніе годы, подъ надвигавшимся кошмаромъ безумія, смъхъ постепенно замираеть въ больной груди юмориста и уступаеть мъсто безпредъльной грусти.

Тоской дышить его "Вдовушка", погрузившаяся въ нерадостныя воспоминанія о прошломъ, скукой въеть оть "Офицера, квартирующаго въ деревнъ", заставляющаго пуделя продълывать фокусы, тогда какъ дымъ оть трубки полусоннаго деньщика заволакиваетъ туманомъ непривътливую, постылую комнату.

**О**едотовъ былъ не только юмористъ, но и моралистъ.

Въ своихъ картинахъ онъ постоянно читалъ публикѣ нотаціи, неглубокія по содержанію, немного даже пошленькія, варьируя избитыя моральныя истины: "не женитесь ради денегъ", "не придавайте слишкомъ большаго значенія внѣшнимъ признакамъ отличія", "живите сообразно вашимъ средствамъ" и т. д. Путемъ такихъ филистерскихъ поученій думалъ Федотовъ "перевоспитать" родное ему мѣшанство.

Заговоривъ кистью Өедотова, это мъщанство внесло въ живопись (какъ западно-европейское) свой почти фотографическій реализмъ, любовь къ обыденщинъ, склонность къ

морализированію, юмористическій смѣхъ пополамъ съ безпросвѣтной тоской.

Выпавшій на долю Оедотова успѣхъ возмутиль до глубины души ревнителей классическихъ традиційаристарховъ барскаго вкуса.

Въ торжествъ реалистическаго жанра имъ мерещилось новое нашествіе варваровъ. Съ грустью констатировали они, какъ проф. Леонтьевъ, что "историческая живопись, несмотря на внѣшнія пособія и поощренія, уступаетъ все больше мѣсто ежедневному быту, аи genre". Съ презрѣніемъ отворачивались они отъ этихъ картинъ въ "народномъ" духѣ, воспроизводящихъ "временное и современное", изображающихъ "дѣйствительность, какъ она бываетъ". Причину этого отцвѣтанія "высокихъ родовъ живописи" они усматривали, какъ проф. Леонтьевъ, въ томъ прискорбномъ для ихъ аристократическаго чувства фактъ, что если прежде тонъ задавали "образованные", теперь жизвъ завоевали "необразованные".

Ворчливые голоса этихъ ветерановъ "высокаго и истиннаго" искусства одиноко терялись въ восторженныхъ апплодисментахъ новой "необразованной" публики.

Мъщанство побъдоносно врывалось въ офиціальный храмъ искусства.

Академія назначила Оедотова своимъ членомъ, а императоръ Николай содержалъ его на свои деньги.

Такъ санкціонировалъ старый барскій міръ зародившееся новое демократическое искусство — оно въдъ не было для него опаснымъ!

### ГЛАВА ХУ.

# Музыка въ Россіи въ XIX вѣкѣ.

(Ю. Д. Энгель).

Русская музыка развивалась во многомъ иначе, чъмъ западная.

На Западѣ церковь, долго бывшая средоточіемъ духовной жизни народа, и народная музыка оказали другъ на друга огромное взаимное вліяніе. Народная пѣсня давала церкви напѣвъ, въ видѣ ли новаго заимствованія народной мелодіи или въ видѣ стараго григоріанскаго "хорала", а церковные композиторы обволакивали его сложной контрапунктической тканью, при чемъ вътехникѣ вокальнаго многоголосія

достигли уже въ 15—16 в. в. поразительнаго мастерства, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ оставшагося непревзойденнымъ и понынѣ. Рядомъ съ церковной музыкой стала развиваться и свѣтская художественная музыка. Вмѣстѣ съ паденіемъ универсальнаго вліянія церкви вторая получала все большее значеніе и, наконецъ, заслонила первую. При этомъ, однако, свѣтская музыка заимствовала отъ церкви все богатство выработанныхъ вѣками музыкальныхъ средствъ выраженія и техники:

контрапунктическоемногоголосіе, систему семиступенныхъ діатоническихъ ладовъ съ обозначившимися въ предѣлахъ этихъ семи ступеней иятью хроматическими полутонами, зачатки гармоніи и т. д. Церковь, однако, долго не уступала первенства "міру", стараясь въ свою очередь использовать и приспособить къ своимъ надобностямъ всѣ завоеванія св'ятской музыки. Такъ, оперѣ она противопоставила ораторію, свътскимъ инструментальнымъ пьесамъ-инструментальные камерные и церковные "концерты" и т. д., вплоть до Перози, который на порогъ XX в. съ благословенія папы стремится привить духовной католической музыкъ сложный симфоническій стиль Вагнера.

Не то видимъ мы въ исторіи русской музыки. Правда, и въ Россіи древнецерковные напѣвы, заимствованные отъ грековъ и южныхъ славянъ, несомнънно, подверглись значительнымъ измѣненіямъ, приспособившимъ ихъ къ русскому уху и вкусу, сблизившимъ ихъ съ русской народной пъснью. Въ церковное употребленіе вошли также, несомнінно, и некоторые русскіе напевы, въ особенности въ пъснопъніяхъ въ честь русскихъ святыхъ. Но по существу православная церковь чуралась народныхъ пъсенъ, какъ вообще народныхъ обычаевъ и старины, считая ихъ пережитками язычества. Если она что и воспринимала отъ народа, то дълала это безсознательно, противъ воли. Съ другой стороны, она стояла въ сторонъ и отъ въковой музыкальной работы, свершавшейся въ вападной церкви и достигшей расцвъта въ эпоху Палестрины и Лассо (16 в.). Предоставленная самой себъ русская церковная музыка, хотя и медленно, можеть быть, также пришла бы къ эпохъ запоздалаго самостоятельнаго расцвъта. Кое-что и даже немало въ этомъ направленіи было уже сдълано: создана была оригинальная система музыкальной записи (крюки); появились новые, болье свободные роды духовной музыки (демество), стали вырабатываться основы гармоніи и т. д.

Но когда Россія пришла въ близмузыкальное соприкосновеніе съ Западомъ-сначала черезъ Кіевъ (17 в.) и позднъе черезъ Петербургъ (18 в.), эти неокръпшіе начатки самостоятельнаго развитія неминуемо должны были уступить мъсто болъе сильной, давно перешагнувшей черезъ тѣ же ступени, европейской музыкальной культурь, подобно тому, какъ это происходило и въ русской архитектуръ, и въ русской живописи, и въ русской литературъ. Въ лицъ итальянцевъ (Галуппи, Сарти и др.) и шедшихъ по ихъ стопамъ русскихъ композиторовъ иностранное вліяніе въ русской церковной музыкъ получило къ началу 19 в. даже одностороннее, исключительно преобладающее вліяніе, по крайней мірь, въ высшихъ, задававшихъ тонъ кругахъ.

Въ подобномъ-же положеніи въ концѣ 18 в. находилась въ Россіи и свѣтская (не народная!) музыка, начало которой положено было появившимися при Дворѣ,—вмѣстѣ съ другими иноземными новшествами—камеръ - музыкантами, оркестрами и, наконецъ, оперой (при Аннѣ Іоанновнѣ). Отъ Двора стали перенимать то же знать и дворяне. Многіе изъ

нихъ обладали сотнями и тысячами крѣпостныхъ, изъ которыхъ и обравовывали цёлыя труппы, оркестры, или, въ крайнемъ случав, своихъ собственныхъ "камеръ-музыкантовъ". Ооминъ и Матинскій, оперы которыхъ \*) имъли наибольшій успъхъ въ 18 в., оба происходили изъ крѣпостныхъ, точно такъ же, какъ замъчательный скрипачь Хандошкинъ. Учителями, дирижерами, комповиторами сначала были исключительно, а позднъе преимущественно иностранцы, которымъ во всемъ старались подражать и русскіе музыканты. Въ понятномъ преклоненіи передъ иностранной культурой они слишкомъ мало обращали вниманія на родной богатыйшій музыкальный матеріалъ, на родную жизнь, и потому, даже при наличности дарованія, не могли стать на твердый путь самостоятельнаго развитія.

Что касается русской народной пъсни, то она также находилась въ критическомъ положеніи. Отличаясь, по общему признанію изслідователей, удивительной оригинальностью и красотой, она, однако, какъ мы видъли, оказывала мало вліянія на церковь. Еще меньше было обратное вліяніе церковной музыки на народную. Сколько-нибудь значительно оно выразилось лишь въ такъ называемыхъ народныхъ "духовныхъ стихахъ" да еще въ томъ косвенно замедляющемъ воздѣйствіи, которое исключительная вокальность русской церковной музыки имѣла на развитіе инструментальной музыки въ Россіи. Надо

еще принять во внимание и замкнутость Россіи, сравнительно поздно подпавшей подъ нивелирующія вліянія европейской культуры. Такимъ образомъ, народная песня жила у насъ своей собственной обособленной жизнью дольше, чёмъ гдф бы то ни было въ остальной Европъ, кром'в разв'в нікоторых в окраинъ последней. Немало можно найти у насъ мъстъ, гдъ народная пъсня сквозь рядъ въковъ донесла до нашего времени въ почти нетронутомъ видъ всъ свои оригинальныя черты, зачастую восходящія къ глубокой древности (напримъръ, напъвы, основанные на пятитонной гаммъ, даже на трихордахъ и тетрахордахъ). Но, сохранивъ до 19 в. свои здоровые, многоплодные корни, народная пъсня еще раньше пріостановилась въ своемъ развитіи подъ вліяніемъ новыхъ условій жизни: крѣпостного права, обострившагося классоваго раздъленія, новыхъ экономическихъ и бытовыхъ условій, западныхъ вліяній и др. Старые источники, питавшіе народное искусство, стали изсякать, новыхъ же почти не создавалось, ибо народъ въ своей массѣ оставался въ сторонѣ отъ европейской культуры, которую власть старалась прививать только высшимъ классамъ, да и то лишь въ той мфрф, насколько это необходимо было для военнаго укръпленія государства и для внѣшняго лоска.

Народной музыкѣ предстояла такимъ образомъ диллема: или понемногу атрофироваться въ своемъ прежнемъ значеніи полной выразительницы народной музыкальной жизни и быть вытѣсненной—какъ на Западѣ—спеціальными жанрами

<sup>\*) &</sup>quot;Мельникъ колдунъ, обманщикъ и сватъ" (1779 г.) Өомина и "Гостинный дворъ" (1791 г.) Матинскаго.

художественной музыки, или же слиться съ новой, заимствованной съ Запада, музыкальной культурой, претворить ее, заимствовавъ отъ нея силу мышцъ и вливъ въ нее свѣжую силу духа, и такимъ путемъ воскреснутъ къ новой, чреватой будущимъ, самостоятельной жизни. 19-й вѣкъ разрѣшилъ эту задачу во второмъ смыслѣ; Глинка первый сумѣлъ это сдѣлать и въ этомъ его величайшая заслуга.

Младшими современниками и отчасти сотоварищами Глинки въ дѣлѣ созданія самостоятельной русской художественной музыки были Даргомыжскій и Сѣровъ. Эту первую группу композиторовъ преемственно смѣнила вторая, открывшая передъ русской музыкой новые горизонты. Появленіе ея совпало съ освободительной эпохой 60-хъ годовъ, не оставшейся безъ вліянія на нѣкоторыхъ ея представителей. Къ этой 2-й групъ, кромъ членовъ былой "Новой руской школы" (Балакиревъ, Мусоргскій, Бородинъ, Кюи, Римскій— Корсаковъ), надо причислить А. Рубинштейна, Чайковскаго и отчасти Глазунова, относящагося собственно уже къ нашему новъйшему времени. Такимъ образомъ, исторію руской музыки въ 19 в. можно раздълить-посколько вообще допустимы подобныя дёленія, часто разсёкаюоднородное и связывающія разнородное-на 4 періода: доглинкинскій, глинкинскій, новый и новъйшій.

Въ области духовной музыки сходный процессъ синтеза высшей современной музыкальной культуры съ оригинальнымъ духомъ и особенностями національной музыки значительно запоздалъ и происходить только теперь, на нашихъ глазахъ.

# Русская музыка до 60-хъ-70-хъ годовъ.

Положеніе искусства-и въ частности музыки-въ Россіи на порогъ 19 въка глубоко отражало на себъ вліяніе помъщичье-кръпостного уклада, проникавшаго всю тогдашнюю русскую жизнь. Пропасть между высшими и низшими классами замътна была въ этой области не менъе, если не болъе, чъмъ во всемъ остальномъ. Въ то время, какъ первые имъли къ своимъ услугамъ и домашнюю музыку, и оперу, укръпившуюся на императорскихъ театрахъ объихъ столицъ, и публичные концерты, начинавшіе получать распространеніе въ эту эпоху, простой народъ попрежнему пълъ собственныя, старыя, безыскусственныя пъсни. По примъру Запада, музыка стала входить въ кругъ воспитанія "благороднаго сословія". Въ помѣщичьемъ кругу принято было учить музыкъ дътей съ ранняго возраста, какъ дъвочекъ, такъ и мальчиковъ. Но на музыку смотръла при этомъ исключительно, какъ на развлеченіе, какъ на одинъ изъ способовъ имъть успъхъ въ "свътъ". Видъть въ ней насущную культурную потребность, а тымь болые предметь призванія всей жизни почти никому и въ голову не приходило Впрочемъ, такое же отношение господствовало въ обществъ и къ литературъ. Единственно достойнымъ занятіемъ для дворянина была служба и еще Пушкину, какъ извъстно, приходилось доказывать право и возможность для дворянина быть литераторомъ и ничъмъ болъе.

По отношенію къ музык в предуб вжденіе было еще сильнъе, и почти всвиъ нашимъ композиторамъ первой половины 19-го вѣка, да еще и позднве, приходилось терять лучшіе годы и много бороться прежде, чёмъ они могли всецёло отдаться своему призванію. Богатые пом'єщики, особенно склонные къ музыкальнымъ или желавшіе пустить забавамъ пыль въ глаза сосъдямъ, имъли собственные оркестры, труппы изъ кръпостныхъ, даже собственныхъ "придворныхъ" композиторовъ. И эти подневольные, столь характерные для всей той эпохи, артисты, которыхъ "гнали" на музыку и, случалось, съкли въ антрактахъ, только укръпляли господствовавшее въ обществъ презрительно - снисходительное отношение къ искусству и его профессіональнымъ служителямъ. Насколько такое отношение находило себъ поддержку даже въ законодательствъ, видно изъ того, что еще въ 60-хъ годахъ 19-го въка существовалъ законъ, по которому всякій дворянинь, поступавшій вь качествъ актера или музыканта на императорскую сцену, твмъ самымъ терялъ дворянство. Да и какъ могло быть иначе: въдь поступая на сцену, онъ становился на одну доску со своими товарищами по профессіи, бывшими крѣпостными артистами, которыхъ императорскіе театры скупали для своихъ надобностей у ихъ прежнихъ хозяевъ, разорившихся помъщиковъ!

При такихъ условіяхъ вполнъ

естественной является черта, проникавшая всю русскую музыкальную жизнь въ первыя десятилътія 19-го въка-дилетантизмъ. Въ обществъ не было сколько-нибудь серьезнаго и сознательнаго отношенія къ искусству звуковъ, несмотря на то, что времени и вниманія отдавалось ему довольно много; даже любители съ дарованіемъ обучались по части музыки лишь "чему-нибудь и какъ-нибудь". Въ области музыкальныхъ потребностей и сужденій руководились почти исключизапоздалымъ тельно западнымъ успъхомъ и авторитетомъ иностранцевъ-учителей. Но были въ этомъ дилетантизмъ и положительныя стороны. Онъ все-таки распространяль въ обществъ знакомство съ музыкой и, подымая уровень музыкальной культуры, темъ самымъ повышалъ стремленіе и уваженіе къ ней. Такимъ образомъ, онъ являлся признакомъ такого же процесса въ исторіи русской музыки, какой раньше наблюдался въ русской литературъ. Лишь пройдя стадію писанія "для забавы", для кружка немногихъ, литература въ началъ 19-го въка стала пріобрѣтать самодовлѣющее значеніе широкой и серьезной общественной потребности. Съ музыкой, естественно, это случилось значительно позже. Какую роль въ этомъ процессъ усвоенія музыкальной культуры и прививки вкуса къ ней сыграли иностранцы, упомянуто было выше.

Иностранные музыканты приглашались въ Россію и до Петра, но при Петрѣ, съ укрѣпленіемъ театра и началомъ ассамблей, количество такихъ музыкантовъ, "искусныхъ въ

поючихъ дъйствахъ" и "игръ на струментахъ", конечно, значительно увеличилось. Особенно же, усилился притокъ ихъ послъ основанія въ Россіи, при двор'в Анны Іоанновны, первой оперной сцены (итальянской, въ 1735 г.). Имена придворныхъ капельмейстеровъ Арайи (написавшаго первую оперунарусскій тексть), Раупаха, Галуппи, Траэтты, Паэзіелло, Сарти, Мартини и камеръ-музыкантовъ Булана (автора оперы "Сбитенщикъ"), Дица, и др. сыграли видную роль въ исторіи музыки въ 18 въкъ. Многіе изъ нихъ пользовались широкой извъстностью и въ Европъ. Ихъ же учениками были и выдающіеся русскіе музыканты 18-го вѣка, къ числу которыхъ, кромъ ранъе упомянутыхъ Оомина, Матинскаго и Хандошкина, надо еще отнести Пашкевича, автора оперы "Февей", духовныхъ композиторовъ Березовскаго, Дегтярева, Давыдова и др. Нѣкоторые изъ этихъ музыкантовъ вздили учиться еще и за границу (въ Италію).

Средирядовыхъмузыкантовъбольшинство состояло также изъ иностранцевъ, дававшихъ главные кадры и для императорскихъ театровъ. Положеніе ихъ и съ матеріальной стороны и въ смыслъ отношенія къ нимъ общества было значительно лучше, чемъ положение музыкантовъ русскихъ. Благодаря, главнымъ образомъ, ихъ стараніямъ, при содъйнѣсколькихъ дилетантовъ, ствіи среди которыхъ былъ, между прочимъ, и извъстный князь Н. Б. Голицынъ, одинъ изъ редкихъ въ те времена дъйствительныхъ знатоковъ музыки, основано было въ 1802 г. въ Петербургъ первое въ Россіи музы-

кальное общество, "Филармоническое". Своими большими концертами (ораторіи, симфоніи и др.) общество это сыграло видную роль въ дълъ музыкальнаго развитія Петербурга. Подобные же концерты устраивались иногда и въ Москвъ. Такъ, въ 1811 г. первая руская ораторія, "Освобожденіе Москвы" Дегтярева, исполнена была здѣсь при участіи 200 человѣкъ. Въ эту же эпоху стали распространяться публичные концерты и въ провинціальныхъ центрахъ. Постоянные оперные спектакли давались только въ объихъ столицахъ, при чемъ не было такой спеціализаціи, какъ теперь, и одни и тъ же артисты участвовали зачастую и въ оперъ и въ драмъ. Впрочемъ, въ тогдашнихъ операхъ музыка большей частью была очень несложная, при чемъ только часть текста пълась, часть же говорилась. Такія оперы были иногда по плечу и странствующимъ провинціальнымъ драматическимъ труппамъ.

Учителями музыки были, главнымъ образомъ, иностранцы, - какъвъучебныхъзаведеніяхъ, такъ ивъчастныхъ домахъ и у пом'вщиковъ, им'ввшихъ собственные оркестры и труппы. Спеціальных в музыкально-учебных в заведеній не было, кромѣ, отчасти. придворной Пъвческой капеллы, гдъ подготовляли церковныхъ пъвчихъ. да театральнаго училища, гдф, между прочимъ, учили будущихъ актеровъ и актрисъ пѣнію. Шольцъ, бывшій въ 1820—30 гг. капельмейстеромъ Московскаго большого театра, еще до поступленія своего на эту должность, проекть учрежденія въ подалъ Москвъ музыкальнаго училища, указывая, между прочимъ, на то, что

"недостатокъ въ хорошихъ композиторахъ въ Россіи происходить единственно отъ неимѣнія удобнаго случая изучить правила гармоніи". Въ 1830 г. Шольцу удалось открыть такое училище въ Москвѣ, но въ томъ же году онъ умеръ отъ холеры, и дѣло его заглохло. Изъвыдающихся учителей музыки этой эпохи надо назвать знаменитаго піаниста Фильда, начиная съ 1804 г. болѣе четверти вѣка жившаго въ Петербургѣ и Москвѣ, и его ученика Шарля Майера († 1862 г.), бывшаго, между прочимъ, учителемъ Глинки.

Въ 1822 г. въ Петербургѣ насчитывалось около 20 разнаго рода дипломированныхъ профессоровъ и учительницъ музыки, около 40 музыкальныхъ магазиновъ и мастерскихъ. Музыкальное издательство, начало котораго относится еще къ концу 18 в., также представлено было нѣсколькими фирмами, которыя печатали, главнымъ образомъ, школы для разныхъ инструментовъ и танцы. Большинство бывшихъ въ обращеніи нотъ были еще рукописными.

Интересно отмѣтить, что къ началу 19 в. (1790 г. и позже) появилось уже въ печати въ Спб. Собраніе русских (народныхъ) пъсент съ ихъ полосами чеха Прача,—первая серьезная обдуманная работа въ этой области. Несмотря на выраженное Прачемъ желаніе быть точнымъ, многія пѣсни искажены въ записи, не говоря уже о шаблонной гармонизаціи, совсѣмъ не вытекающей изъ особенностей оригинальныхъ напѣвовъ. Послѣ сборника Прача въ 1-й половинѣ 19-го вѣка были изданы еще подобные сборники Кашина, Сне-

гирева, Гурилева Бернарда и др. По точности записи, эти сборники стоять ниже Прача; подлинный тексть часто измѣненъ, точно такъ же какъ и мелодія; гармонизація не соовѣтсттвуеть складу мелодій.

Чтобы дополнить краткій очеркъ тогдашней музыкальной жизни въ Россіи, надо напомнить еще о д'ятельности пом'вщичьих в хоровъ, оркестровъ и труппъ. Музыкальныя исполненія ихъ иногда происходили публично, но даже тамъ, гдъ этого не было, они собирали обыкновенно значительный кругь приглашенныхъ лицъ. Иногда эти исполненія стояли на высокомъ музыкальномъ уровив. Такъ, графъ Михаилъ Віельгорскій, въ 1816 г. сосланный за запрещенный церковью бракъ въ свое имѣніе Луизино (Курск. губ.), въ теченіе цѣлаго ряда лѣть устраиваль тамъ, при ближайшемъ участіи своего брата Матвия и собственномъ, симфоническіе и камерные концерты, программы которыхъ заставляють думать, что Луизино было въ то время чуть ли не передовымъ музыкальнымъ центромъ въ Россіи. Особымъ русломъ текла музыкальная жизнь въ такихъ окраинныхъ городахъ, какъ Рига, Варшава, Вильно.

Естественно, что при такомъ уровить публики, композиторовъ и музыкантовъ не могли культивироваться въ русскомъ музыкальномъ творчествѣ широкія формы, да и мелкія прививались лишь въ простѣйшемъ, элементарномъ видѣ. До Глинки въ Россіи не было не только настоящей русской оперы, но и вообще оперы, если подъ послѣдней понимать произведеніе съ широко развитыми, органически вытекающими изъ со-

держанія, музыкальными формами. Глинки и Не существовало до русской симфонической музыки. Русскіе композиторы той ыхопе вообще очень мало вниманія уділяли инструментальной музыкѣ, ограничиваясь въ этой области мелкими пьесами, главнымъ образомъ, для фортепіано, вытеснившаго любимую раньше гитару. Свои силы отдавали они, главнымъ образомъ, вокальной музыкѣ, въ которой связь со словомъ и возможность опереться на него до извѣстной степени облегчаеть задачу композитора. Можеть быть, впрочемь, въ этой склонности къ вокальной музыкъ сказались также унаследованныя вековыя симпатіи къ пінію, о которыхъ говорилось раньше. Но и здъсь дъло ограничивалось примитивнымъ романсомъ, именно въ эту эпоху впервые получившимъ распространеніе; музыкой къ водевилямъ, въ 20-хъ—30-хъ годахъ очень моднымъ ("лишь водевиль есть вещь, а прочее все гиль!"), да операми примитивнаго типа, по музыкѣ приближавшимися къ водевилямъ.

Ранняя исторія русскаго романса еще мало выяснена, но несомнѣнные зачатки его имѣются уже въ XVIII вѣкѣ (напр., Стонетъ сизый голубочекъ Дица или Я не знала ни о чемъ въ своемъ очеркъ исторіи русской музыки (1908 г.) выводить русскій романсъ изъ "городской" народной иѣсни, во многомъ складывавшейся подъ напоромъ западныхъ вліяній и относившей къ коренной "деревенской" народной пѣснѣ, примѣрно, какъ сказка о Бовѣ королевичѣ къ былинамъ объ Ильѣ Муромъ

цъ. Такимъ образомътитулъ "дъдушка русскаго романса", съ которымъ съ легкой руки Глинки перешелъ въ потомство Титовъ \*), можеть быть принять лишь съ оговоркой. Но несомнънно, Титовъ былъ первымъ русскимъ композиторомъ, посвятившимъ себя, главнымъ образомъ, этому жанру и придавшимъ ему широкую популярность. Его Уединеннал сосна (1820 г.), долго считавшаяся первымъ русскимъ романсомъ, въ свое время распъвалась всюду, точно такъ же, какъ Ковачный другь, Лампада и др. Все это—устарѣлые продукты музыкальнаго сентиментализма, при всей своей наивности и малограмотности, не лишенные теплоты и элементарной мелодично-

Современниками и товарищами Титова по романсному творчеству были Алябьевъ и Варламовъ \*\*). Въ то время, какъ Варламовъ писалъ почти исключительно романсы (около 225), Алябьевъ пробовалъ свои силы и въ болѣе крупныхъ формахъ: сочинялъ музыку къ водевилямъ (вмѣстѣ съ Верстовскимъ, М. Віельгорскимъ и Мауреромъ) и даже сочинилъ двѣ оперы Лунную

<sup>\*)</sup> Николай Алексѣевичъ Титовъ (1800—75), интендантскій генералъ; отецъ его, дядя (Сергѣй) и братъ (Михаилъ) также писали романсы, танцы и оперы.

<sup>\*\*)</sup> Александръ Александровичъ Алябьевъ (1787—1851) служилъ въ военной службѣ; за убійство въ запальчивости сосланъ былъ въ Сибирь, позднѣе помилованъ и жилъ въ Москвѣ. Александръ Егоровичъ Варламовъ (1801—1848) преподаватель музыки въ Спб. Придворной пѣвческой капеллѣ и въ Москвѣ, гдѣ одно время былъ помощникомъ капельмейстера Большого театра.

ночь и Кавказскій плинникт. "Оперы, эти въ высшей степени безпомощны и ничтожны по музыкальному содержанію. Гораздо интереснье романсы Алябьева (около 100), болѣе удачные и въ смыслѣ техникѣ, хотя, конечно, также довольно примитивные. Варламовъ лучше Алябьева соразмфряль свои силы, лучше примънялъ ихъ, да пожалуй, былъ и талантливъй. Романсы этихъ двухъ композиторовъ въ общемъ относятся къ тому же простъйшему типу, какъ и романсы Титова, по сравнению съ которыми представляють, однако, нъкоторый шагь впередь. Лучше изъ нихъ способны еще привлекать своей искренностью и непосредственностью. Наивный сентиментализмъ подаеть здёсь руку столь же наивному романтизму. Въ "пъсняхъ", т.-е. романсахъ на тексты въ народномъ стилъ (Цыганова, Дельвига и др.) встръчаются попытки подражать народной пъснъ. Несмотря, однако, на отдъльные удачные обороты, ни Алябьеву ни Варламову не удавалось схватить духъ последней, да и убогая ихъ техника не давала имъ возможности выйти изъ шаблонныхъ гармоническихъ рамокъ, неизбъжно искажающихъ и обезцвѣчивающихъ народную пѣсню. Тѣмъ не менѣе, популярные Соловей Алябьева и Красный сарафанъ Варламова долго слыли (а за границей и понынъ слывуть) "русскими народными пъснями" и удостоились транскрипцій Листа, Глинки, Венявскаго и др. Историческая заслуга Алябьева и Варламова \*) несомнънна; въ сущности, первые романсы Глинки и Даргомыжскаго, этихъ "отдовъ русскаго романса", по характеру почти нисколько не отличаются отъ произведеній Варламова и Алябьева и непосредственно кънимъ примыкаютъ.

Того же типа и романсы Верстовскаго \*), который, однако, имфеть значеніе, главнымъ образомъ, какъ сценическій композиторъ. Верстовскій учился музыкѣ съ дѣтства, но никогда серьезно и основательно не занимался ею. Какъ и его современники, — Титовъ, Алябьевъ, Варламовъ,Гурилевъ, Вьельгорскій идр., онъ всю жизнь оставался дилетантомъ въ музыкъ, только болъе талантливымъ и умфлымъ, чфмъ тф. Впервые достигь онъ извъстности музыкой къ водевилямъ, особенно процватавшимъ въ то время. Сюжеты этихъ водевилей были почти всегда заимствованы съ французскаго. Около 20 такихъ водевилей снабдиль онъ своей музыкой и его легкіе, мелодичные водевильные куплеты на нъсколько десятковъ лътъ сдѣлались прототипомъ произведеній подобнаго рода. Большое вниманіе обращали на себя въ свое время и забытыя нынъ кантаты Верстовскаго (на разные случаи). На сюжетахъ оперъ Верстовскаго (ихъ 6; вей онв написаны для Москвы) отразились два тогдашнихъ теченія: романизмъ, въ духъ веберовскаго "Фрейшюца", имъвшаго большое вліяніе на Верстовскаго, и славяно-

<sup>\*)</sup> Къ нимъ надо отчасти прибавить и А. Л. Гурилева (1802—1856), автора около 200 романсовъ.

<sup>\*)</sup> Алексъй Николаевичъ Верстовскій (1799—1862) окончилъ въ Спб. институтъ корпуса путей сообщенія, но служилъ (инспекторомъ) при императорскихъ театрахъ въ Москвъ 1822—60 гг.

фильство въ той простъйшей формъ, въ какой, напримъръ, выразилось оно у Загоскина, любимаго либреттиста Верстовскаго. Лучшая изъ нихъ, Аскольдова могила (1835), въ свое время пользовалась огромной популярностью, да и понынѣ не совсѣмъ исчезла съ репертуара. Несмотря на обиліе бутафорскихъ ужасовъ, музыкальнаго драматизма въ Аскольдовой мошли нёть никакого. Въ ней господствуютъ проствития, преимущественно куплетныя формы; въ музыкальномъ замыслѣ нѣтъ ширины, что связано, конечно, и съ убогой техникой Верстовскаго; характерь музыки близокъ къ водевильному типу. Особенно первобытна инструментовка оперы, про которую Сфровъ говорилъ, что по ней можно учиться, какъ не надо оркестровать. Вообще, въ смыслѣ обладанія музыкальными средствами выраженія, Верстовскій гораздо больше отсталь оть современнаго ему Запада, чъмъ лучшіе русскіе оперные композиторы XVIII въка отъ европейскихъ мастеровъ своей эпохи. Но вей эти недостатки не смущали тогдашнюю публику, которой Верстовскій быль какь разь по плечу. Она восхищалась въ Аскольдовой могиль ясностью и свъжестью мелодіи, доступностью музыкальнаго изложенія, главное же оригинальнымъ складомъ многихъ мъстъ въ оперъ, отчасти напоминавшимъ народную русскую музыку. Особенно выдаются въ этомъ отношеніи живые, веселые эпизоды Аскольдовой мошлы. Но у Верстовскаго не хватало ни таланта ни-главное-ширины музыкальнаго кругозора, чтобы, поднявшись выше отдёльныхъ

поверхностныхъ удачныхъ попытокъ въ этомъ родѣ, создать въ области русской оперы нѣчто сильное, цѣльное, новое. Это суждено было совершить Глинкѣ, въ числѣ предшественниковъ котораго Верстовскій занимаеть видное и почетное мѣсто.

Среди этихъ предшественниковъ надо отмътить еще забытаго нынъ Кавоса \*), автора свыше 50 оперъ, балетовъ и другихъ сценическихъ произведеній. Кром' итальянскихъ и французскихъ оперъ Кавосъ написаль много русскихъ. Наибольшій успъхъ изъ послъднихъ имълъ Иванз Сусанинз, появление котораго (1815 г.) не случайно совпало съ патріотическимъ подъемомъ послѣ низверженія Наполеона. "Капельмейстерская" музыка Кавоса, въ свое время очень нравившаяся, написана гладко и красиво, но не запечатлъна особой оригинальностью. Въ операхъ встръчается русскій элементъ въ видѣ заимствованныхъ народныхъ пъсенъ, обработанныхъ на итальянскій ладъ; элементь этоть гораздо менње ярко выражень, чъмъ у Верстовскаго, который, однако, сильно уступаль Кавосу въ мастерствѣ и стройности чисто-музыкальнаго развитія.

Обзоръ композиторовъ доглинкинской эпохи будеть, однако, не полонъ, если мы оставимъ безъ вниманія церковную музыку—единственную отрасль искусства звуковъ, которая болѣе или менѣе доступна

<sup>\*)</sup> Катеринъ Альбертовичъ Кавосъ (1776 — 1840), итальянскій композиторъ, въ 1797 г. переѣхалъ въ Спб., гдѣ вскорѣ сдѣлался капельмейстеромъ императорской оперы. Въ этой должности Кавосъ и умеръ.

была дъйствительно широкимъ народнымъ массамъ. Здѣсь первое мъсто должно быть отведено, конечно, Бортнянскому \*). Вліяніе Бортнянскаго, несомнънно, наиболъе талантливаго и музыкально-образованнаго изъ старинныхъ духовныхъ русскихъ композиторовъ, сказалось въ исторіи русской музыки тъмъ сильнъй, что оно было закръплено спеціальнымъ закономъ, согласно которому при богослуженіи могли быть исполняемы только одобренныя Бортнянскимъ духовныя композиціи. Разумъется, законъ этотъ во всей строгости исполнялся только въ придворной капеллъ и, можетъ быть, въ Петербургъ. Чъмъ дальше отъ Петербурга, тѣмъ онъ имѣлъ практическаго значенія. меньше Тамъ, рядомъ съ сочиненіями Бортнянскаго, пълись безграмотныя доморощенныя нескладицы, рядомъ съ изощренными концертами итальянцевъ-строгіе старинные напѣвы, обиходные или свои мъстные. Воспитанный въ Италіи, въ понятномъ преклоненіи передъ итальянской музыкальной культурой, Бортнянскій не могь отръшиться отъ господствовавшихъ тогда въ высшемъ русскомъ обществъ симпатій къ привившемуся въ Петербургѣ въ XVIII въкъ итальянскому типу церковной музыки. Типъ этотъ характеризовался склонностью къ вокальной виртуозности, недостаточнымъ вниманіемъ къ духу текста, пренебреженіемъ къ стариннымъ крюковымъ

напъвамъ. Но съ другой стороны, таланть и чутье не давали Бортнянскому идти въ этомъ направленіи дальше извъстныхъ предъловъ и подсказывали ему много новаго, свъжаго, болѣе соотвътствующаго потребностямъ Россіи. Онъ сгладилъ виртуозныя крайности формы духовнаго концерта и въ такомъ видѣ водворилъ ее въ русской духовной музыкъ; онъ умълъ уже цънить древніе напъвы и обращался съ ними гораздо осторожные своихы предшественниковъ; сочиненія его отличаются чистотой стиля и благозвучіемъ. Бортнянскій создаль цёлую школу. Родственными этой школъ, несмотря на несходство иныхъ пріемовъ, надо признать П. И. Турчанинова (1779—1856) и отчасти А. Ө. Львова (1798—1870). Надо, впрочемъ, сказать, что переложение полнаго годового круга церковнаго пънія на 4 голоса, изв'єстное подъ именемъ Львовскаго, сдълано, главнымъ образомъ, Воротниковымъ и Ломакинымъ.

Сопоставляя со всѣми вышеназванными композиторами Глинку \*), ихъ современника, особенно ясно видишь, какое поразительное явле-

<sup>†)</sup> Дмитрій Степановичъ Бортнянскій (1751—1825) быль пѣвчимь придворной пѣвческой капеллы; затѣмъ, отправленъ быль учиться въ Италію; въ 1779 вернулся и съ 1796 быль управляющимъ капеллой.

<sup>\*)</sup> Михаилъ Ивановичъ Глинка (1804—1857) род. въ с. Новоспасскомъ (Смоленск. губ.), гдѣ и росъ до 13 лѣтъ; окончилъ, затѣмъ, Благородный пансіонъ при Педагогич. институтѣ въ Спб. Большая часть жизни Глинки протекла въ Спб., но онъ подолгу живалъ въ Италіи (1830—33 гг.), Парижѣ (1844—45 гг.), Испаніи (1845—47 гг.), Берлинѣ, гдѣ въ 1833—34 г. 5 мѣсяцевъ изучалъ композицію подъ руководствомъ теоретика Дена; не мало путешествовалъ Глинка и по Россіи (въ Малороссіи, Польшѣ, на Кавказѣ и др.). Умеръ въ Берлинѣ, похороненъ въ Спб.

ніе въ исторіи музыки представляєть собою авторъ Руслана. И до него и послів него были геніи, составлявшіе эпоху въ искусствів; но они выростали на почвів, подготовленной предшественниками. Надъ тімъ что было уже раньше создано искусствомъ, появлялись новыя вершины, только потому и способныя подняться въ небо, что опирались на могучее плоскогорье художественной культуры предыдущихъ поколівній. Съ Глинкой было иначе.

Конечно, и онъ явился не въ пустынь. Не даромъ цылый выкь до него ушелъ на прививку въ Россіи музыкальной грамоты, вкусовъ и обычаевъ западной Европы (оперы, концертовъ, камерной музыки); не даромъ Пушкинъ еще до него создаль русскую литературу. Но мы видъли, изъ кого состояли представители русской художественной музыки до Глинки и отчасти еще при немъ. Это были-одно изъ двухъили музыкально образованные иностранцы (отъ Арайи до Кавоса), всѣ симпатіи которыхъ естественно тяготъли въ сторону метрополіи, что неизбъжно отражалось на каждомъ тактъ ихъ музыки, даже когда они пускали въ ходъ русскіе сюжеты и русскіе нап'явы, или же русскіе, можеть быть, инстинктивно и чувствовавшіе силу этихъ напфвовъ, но музыкально мало культурные, по существу дилетанты, не имъвшіе достаточно ни таланта ни знаній, чтобы создать нѣчто новое, художественно самостоятельное, люди, которымъ въ лучшемъ случав удавалось только мастерски подражать иностранцамъ (оперы XVIII вѣка), или чутьемъ уловить одну-двф вфрныхъ родныхъ нотки (Верстовскій и др.). При такой перспективѣ Глинка представляется историку музыки уходящею въ облака вершиной, тѣмъ болѣе поражающею взоръ, что опирается она не на гористую возвышенность, а на плоскую, бѣдную даже холмами, равнину.

Глинка какъ-то удивительно глубоко усвоилъ себъ наиболъе совершенныя стороны созидавшейся въками музыкальной культуры Запада, и все богатство ея художественныхъ средствъ и формъ впервые сумълъ использовать въ духъ оригинальнаго русскаго народнаго музыкальнаго творчества. Объ эти стороны дъла Глинки одинаково важны. Не надо забывать, что основнымъ признакомъ искусства высшаго типа является полное обладаніе средствами высшей художественной культуры, безъ котораго и богатышему матеріалу народнаго творчества въ наши дни заказаны пути для дальнъйшаго развитія. И это-то обладаніе впервые даль русской музыкъ Глинка, тъмъ самымъ открывшій и для народной музыки новые, невъдомые ей раньше горизонты. Самому Глинкъ это обладание далось не сразу. Въ противоположность своимъ предшественникамъ - дилетантамъ, онъ очень серьезно относился къ задачамъ творчества - также одинъ изъ признаковъ высшей хукультуры. дожественной успъль онъ перевидъть и переслышать, много учился и искаль, прежде чёмъ вполнё овладёль своими силами и призваніемъ.

Глинка выросъ (и позднѣе не разъ живалъ) въ деревнѣ, гдѣ научился любить и понимать народ-

ную пѣсню. Тамъ же рано познакомился онъ и съ художественной музыкой въ исполненіи крѣпостного оркестра своего дяди. Этотъ же оркестръ, для котораго Глинка впослъдстви не мало писалъ "упражненій въ композиціи", послужиль ему для практическаго усвоенія оркестровки и особенностей симфоническаго стиля. Уже въ 10-11 лътъ будущій композиторъ сознательно заявилъ "музыка—душа моя". Онъ не довольствуется, затёмъ, ранними успъхами въ области романса; не довольствуется заявленіемъ своего учителя, виднъйшаго въ то время петербургскаго авторитета (піаниста и композитора Шарля Майера): "мнъ больше нечему васъ учить". Усиленно продолжаеть онъ, изучая лучшіе западные образцы, работать надъ широкими формами симфоніи, увертюры, сонаты, пробуя развивать въ нихъ и русскія темы. Пріобрѣтши извъстность и въ Италіи въ качествъ автора сладкозвучныхъ романсовъ, онъ вдеть оттуда въ Берлинъ, къ Дену, подъ руководствомъ котораго терпъливо, по собственному признанію, "приводить въ порядокъ не только свои знанія, но и самыя идеи объ искусствъ ". Только послѣ этого рѣшается онъ взяться за оперу (Жизнь за царя), — онъ, таланта и знаній котораго давно уже было болъе чъмъ достаточно, чтобы написать оперу въ стилъ хотя бы имъвшаго тогда успъхъ Папа Твардовскаго Верстовскаго. Если прибавить къ этому постоянныя путешествія Глинки, дававшія обильную пищу его музыкальной любознательности, и общение его съ выдающимися европейскими музыкантами

(Берліозъ, Листъ, Мейерберъ, Денъ и др.), то станетъ еще болѣе яснымъ, насколько выше стоялъ онъ въ смыслѣ музыкальнаго развитія, не говоря уже о степени таланта всѣхъ своихъ предшественниковъ и современниковъ.

Заимствовавъ отъфранцузовъ разнообразіе и гибкость ритма, оть итальянцевъ ясность и рельефность мелодіи, отъ нѣмцевъ богатство гармоніи и контрапункта, Глинка сумѣлъ въ лучшихъ своихъ сочиненіяхъ и особенно въ Руслани и Людмиль претворить все это и возсоздать соотвътственно духу народной русской пъсни, коренныя особенности которой были постигнуты имъ съ такой проникновенностью, какъ ни къмъ другимъ до него. При этомъ онъ гораздо меньше руководился какими-нибудь ясно сознанными теоретическими соображеніями \*), чъмъ непосредственнымъ полуинстинктивнымъ чутьемъ. Таланть Глинки прошель на этомъ пути три періода. Начавъ съ дилетантскихъ попытокъ (романсы), онъ, затъмъ, формируется, кръпнетъ, ищеть новыхъ путей. Во второмъ період'в (Жизнь за царя. 1836 г.) Глинка находить свою настоящую дорогу; онъ мастерски и увъренно владъетъ художественными формами, но творчество его въ значительной степени связано еще вкусами окружающихъ, еще не достигло апогея силы и самобытности. Последнимъ характеризуется третій пе-

<sup>\*)</sup> Вообще, внѣ задачъ музыкальнаго творчества, кругозоръ Глинки былъ довольно ограниченъ, о чемъ свидѣтельствуютъ, между прочимъ, "Записки" композитора и его письма.

ріодъ--періодъ Руслана и Людмилы (1842 г.).

Старый споръ о томъ, какая изъ двухъ оперъ Глинки значительнъй, можно считать теперь ръшеннымъ въ томъ смыслъ, что Жизнь за царя выше, какъ сценическое произведеніе \*), Русланз же сильнъй и оригинальный въ чисто музыкальномъ отношеніи. Несмотря на всѣ недостатки либретто, полная красоть музыка Руслана можеть быть названа классической въ лучшемъ смыслѣ слова, на что ей дають право кристалльная чистота, ясность и какая\* то особая, отръшенная отъ будничной злободневности, объективность. Объ оперы придерживаются законченныхъ мелодическихъ формъ, являясь вмъстъ съ тъмъ первыми русскими операми, цъликомъ-отъ перваго до послъдняго слова - положенными на музыку. Формы эти развиваются въ органической связи съ сюжетомъ и текстомъ, достигая вь то же время удивительной красоты со стороны музыкальной архитектоники; съ этой стороны оперы Глинки представляють явленіе свъжее и оригинальное даже по сравненію съ европейской музыкой того времени. То же надо сказать и о речитативахъ Глинки. Гибкіе, выразительные, они сливаются съ тъсно примыкающими къ нимъ аріями, а не служать только сухими придатками къ послъднимъ, какъ это было въ тогдашнихъ итальянскихъ операхъ. Глинка яркій и неистощимый мелодисть; своимъ строеніемъ (старинные лады) и очертаніями мелодіи его часто напоминаютъ народную песню; реже пользуется онъ подлинными русскими народными напъвами. Гармоніи Глинки также неръдко строятся на старинныхъ ладахъ; онъ всегда свъжи, сильны, но при всей своей гибкости и богатствъ никогда не впадають въ изысканность. Такимъ же классическимъ мастеромъ является Глинка и въ области контрапункта (сопоставленія самостоятельныхъ голосовъ), который у него даже въ оркестръ сохраняетъ ясность и вокальную пъвучесть. Оркестровка Глинки для своего времени совершенна, особенно въ эпизодахъ "монографическаго" характера. Одной изъ сильнъйшихъ сторонъ музыки Глинки является разносторонняя музыкальная характеристика действующихъ лицъ и положеній; наиболье совершенно выражены при этомъ элементы лирическій, эпическій и фантастическій; сравнительно слабъе моменты комические. Замъчательна также способность Глинки къ музыкальной обрисовкѣ національностей, для чего онъ охотно пользовался народными напъвами-пріемъ для того времени совершенно новый. Такъ, въ Жизни за царя сопоставлена русская и польская музыка; въ Руслани рядомъ съ русской музыкой мы встръчаемъ персидскій хоръ, лезгинку, музыку Финна, Ратмира (восточную); можно указать еще на Камаринскую, двъ испанскія увертюры, еврейскую пъсню (изъ музыки къ Князю Холмскому).

Масса художественныхъ и техни-

<sup>\*)</sup> Здоровый драматическій остовъ оперы перевѣшиваетъ здѣсь отрицательное дѣйствіе варварскаго "самаго лучшаго русскаго языка" барона Розена и неестественнаго сгущенія патріотическихъ красокъ въ нѣкоторыхъ сце нахъ.

ческихъ пріемовъ, созданныхъ Глинкой, съ тъхъ поръ настолько вошли въ плоть и кровь русской музыки, что трудно указать автора, который такъ или иначе не пользовался бы ими. И это относится также къ русской симфонической музыкѣ въ Россіи, отцомъ которой Глинка можеть быть названъ съ полнымъ основаніемъ, хотя и не оставиль ни одной симфоніи. На это дають ему право образцовыя оркестровыя партитуры объихъ его оперъ, особенно ихъ увертюры; объ испанскія увертюры; увертюра и антракты къ Киязю Холмскому, вальсъ-фантазія и Камаринская, про которую Чайковскій сказалъ, что современная русская симфоническая школа "вся въ Камаринской, какъ дубъ въ жолудъ". Наконець, и въ области русскаго романса Глинка создаль эпоху, придавъ этому жанру небывалую полноту художественной законченности и значительности. Начавъ съ романсовъ, близкихъ по характеру къ варламовскимъ и титовскимъ, Глинка впоследствіи поднялся неизмеримо выше последнихъ, подобно тому, какъ Жизнь за царя и Русланъ выше всьхъ предшествовавшихъ русскихъ оперъ.

Насколько Глинка обогналъ свое время, видно изъ отношенія къ его музыкѣ тѣхъ вліятельныхъ современниковъ, отъ которыхъ въ тѣ времена—какъ отчасти и нынѣ—зависѣла судьба композитора. Обыкновенно думаютъ, что Жизнъ за царя была понята и оцѣнена сразу. Но первоначальный успѣхъ Жизни за царя въ значительной долѣ не имѣлъ ничего общаго съ музыкой. Прежде всего, ея долго вовсе не хотѣли при-

нять на императорскую сцену; она попала туда лишь благодаря художественной самоотверженности капельмейстера Кавоса, который, вопреки ожиданіямь дирекціи, призналь, что Жизнь за царя по музыкѣ выше его собственной оперы на тоть же сюжеть (Ивана Сусанина). Но когда Жизнь за царя уже поставили, то высшимъ, наиболье вліятельнымъ кругамъ нравились въ ней только отдъльные какъ разъ наименъе оригинальные, подражательно - итальянскіе эпизоды; же опера характеризовалась сначала, какъ musique des cochers. Послъднее относилось къ народному складу музыки Жизни за царя, который вызываль такое же недовольнедоумъніе этихъ круговъ, какъ и сложность ея формъ. Опера удержалась въ репертуаръ, только благодаря поощренію Двора, посл'в котораго и высшіе круги нехотя стали ею восхищаться. Но и здъсь, конечно, не музыка обратила на себя вниманіе Николая II, истинныя симпатіи котораго сосредоточены были на балеть; ръшающимъ факторомъявился сюжеть, благодаря которому опера сдълалась даже непремѣннымъ спутникомъ всяческихъ офиціальныхъ празднествъ и ствованій. Совсѣмъ иной была судьба Руслана, сюжетъ котораго ничемъ не могъ привлечь особаго поощренія свыше. Эта классическая опера, несмотря на свой первоначальный успѣхъ, уже въ слѣдующемъ послѣ постановки году снята была съ репертуара подъ вліяніемъ рѣзко опредълившагося въ придворныхъ кругахъ курса на итальянскую оперу. При жизни Глинки она болве не

возобновлялась, и мы знаемъ изъ біографіи композитора, какъ пагубно подъйствовала на него печальная судьба любимаго дътища его творческой фантазіи: послъ Руслана онъ прожилъ 15 лътъ, но больше не написалъ ни одной оперы...

Тернисть быль также композиторскій путь младшаго товарища Глинки въ дълъ созданія русской оперы-Даргомыжскаго\*). Какъ и Глинка, Даргомыжскій началь съ дилетантскихъ романсовъ. Знакомство съ Глинкой заставило серьезнъй отнестись къ своему дарованію; по тетрадямъ Дена, полученнымъ отъ Глинки, онъ изучилъ теорію композиціи и подъ вліяніемъ успъха Жизни за царя взялся за оперу. Его первая опера Эсмеральда, написанная въ 1839 г., поставлена была только въ 1847 г. и эти восемь лътъ напраснаго ожиданія, по собственному признанію композитора, "тяжелымъ бременемъ легли на всю его артистическую дъятельность ". Опера-балеть Даргомыжскаго Торжество Вакха (1848 г.) вовсе не была принята дирекціей. Все это повліяло на композитора такъ, что опера Русалка была окончена двѣнадцатью годами позже, чёмъ была задумана. При первой постановкѣ (въ 1856 г.)

она была довольно холодно принята публикой и лишь послѣ громаднаго успѣха при возобновленіи въ 1865 г. сдѣлалась одной изъ любимѣйшихъ русскихъ оперъ. Послѣдней своей оперы, Каменнаго Гостя, Даргомыжскій не успѣлъ вполнѣ закончить; она была кончена Римскимъ-Корсаковымъ и Кюи.

Начавъ въ Эсмеральдо съ явнаго, отчасти полудилетантскаго подражанія гремфвшимъ тогда французамъ (Галеви и Мейерберу), Даргомыжскій въ Русалкь ступиль на путь болье зрылаго творчества, несомнънно, примыкающаго къ Глинкъ, но во многомъ совершенно новаго и самостоятельнаго. По силъ и непосредственности музыкальнаго дарованія Глинка стоить много выше Даргомыжскаго, который зато вносилъ въ свое творчество болъе сознательности, разсудительности; последнее, между прочимъ, сказалось и на выборъ текстовъ для композицій Даргомыжскаго. По сравненію съ классической объективностью Глинки Русалка поражаеть живымъ, острымъ драматизмомъ своей музыки, дъйствіе котораго еще усиливается, благодаря совершенству цёльнаго пушкинскаго либретто. Но на ряду съ этимъ сильна въ Даргомыжскомъ и черта юмора,-та именно, которая такъ слабо развита была въ Глинкъ. Этотъ живой и правдивый юморъ, проявившійся какъ въ объихъ главныхъ операхъ Даргомыжскаго, такъ и въ нѣкоторыхъ романсахъ его (Червякъ, Титулярный совътника и др.), кое въ чемъ роднитъ композитора съ предшествовавшими ему Гоголемъ (въ литературъ) и Өедотовымъ (въ живописи).

<sup>\*)</sup> Александръ Сергѣевичъ Даргомыжскій (1813—1869), сынъ чиновника съ четырехъ лѣтъ росъ въ Петербургѣ, гдѣ прожилъ почти всю жизнь. Рано сталъ сочинять, 30-ти лѣтъ бросилъ службу и всецѣло отдался композиціи, давая въ то же время уроки пѣнія (не ради заработка, ибо Д. былъ матеріально обезпеченъ). Въ 1844 и 1864—65 былъ за границей (Франція, Брюссель, Лейпцигъ), при чемъ съ успѣхомъ исполнялъ нѣкоторыя свои композиціи.

Оркестръ въ операхъ Даргомыжскаго сравнительно бъденъ; малозначительны и отдъльныя его симфоническія пьесы. Въ этомъ отношеніи Даргомыжскій далеко уступаетъ Глинкъ, точно такъ же какъ и въ богатствъ голосоведенія, пункты и вообще въ мастерствы техники. Русскій элементь въ музыкѣ Даргомыжскаго является прямымъ продолженіемъ того, что даль въ этомъ направленіи Глинка, конечно, съ тъми новыми завоеваніями въ этой области, какія созданы были лучшими особенностями таланта Даргомыжскаго (драматизмъ, юморъ, музыкальная декламація). Тамъ, гдѣ Даргомыжскій менѣе самостоятеленъ, онъ тяготъеть большей частью къ французамъ, въ противоположность Глинкъ, который въ такихъ случаяхъ склонялся къ итальянцамъ. Уступая Глинкъ по ширинъ и красотв мелодіи, Даргомыжскій превоеходить его въ гибкости и выразительности речитативовъ. Въ послѣднемъ отношеніи особенно замѣчателенъ Каменный гость.

Опера эта написана на неизмъненный (!) текстъ Пушкина. Даргомыжскій отказался здёсь, за исключеніемъ двухъ "вставныхъ" пъсенъ, отъ законченныхъ оперныхъ формъ. Вся опера построена изъ речитативовъ, мелодически и ритмически стилизующихъ измѣнчивыя интонаціи рѣчи и не оставляющихъ безъ музыкальнаго подчеркиванья одной сколько-нибудь выдающейся подробности текста. Драматическая концепція преобладаеть здёсь надъ музыкальной, реалистическая-надъ чисто эстетической. Въ своей реакціи противъ исключительнаго "ушеуго-

дія" прежней итальянской оперы и, въ связи съ этимъ, въ стремленіи повысить за счеть закругленныхъ оперныхъ формъ значеніе речитатива, Даргомыжскій соприкасается съ Вагнеромъ, но средства достиженія цѣли у обоихъ разныя: у перваго центръ тяжести въ пѣніи, у второго въ оркестръ. Оркестръ Вагнеравъ высшей степени сложный, безконечно развертывающійся изъ лейтмотивовъ, симфоническій организмъ, имфющій сплошь и рядомъ вполнф самостоятельное, независимо пънія художественное значеніе. Наобороть, роль оркестра у Даргомыжскаго, безконечно уступающаго Вагнеру по композиторской техникъ, ограничивается поддержкой пълейтмотивовъ нътъ. За то речитативы Даргомыжскаго гораздо богаче по тонкой индивидуализаціи и силъвыраженія, чъмъвагнеровское Sprechsingen. Они дають право назвать Каменнаю юстя школой мелодической декламаціи, понимая подъ послѣдней художественное сліяніе и взаимодъйствіе логическихъ акцентовъ рѣчи съ акцентами музыкальными. Во всемъ, что касается бережнаго отношенія къ слову и вообще къ драматическому элементу въ оперъ, Даргомыжскій пошелъ здёсь самостоятельнымъ и новымъ путемъ по сравненію не только съ Глинкой, но и со всѣми своими западными современниками. Въ этомъ отношеніи Каменный юсть представляеть unicum своего рода во всемірной оперной литературь.

Не удивительно, что объ этой оперѣ, за предѣлами Россіи совершенно неизвѣстной, въ русской критической литературѣвысказано было

столько самыхъ противоположныхъ мнъній, какъ, кажется, ни о какой другой. Вполив примирить ихъ въ настоящее время еще не представляется возможнымъ, но большинство можно, кажется, объединить на слъдующемъ. Соотвътственно особенностямъ своего таланта и отчасти сюжета, Даргомыжскій создаль въ Каменномъ гость замѣчательный въ своемъ родъ образецъ речитативной оперы, съ второстепенной ролью оркестра. Но такой типъ оперы далеко не является идеаломъ оперы вообще, какъ думали подъ конецъ жизни самъ Даргомыжскій и одно время члены кружка "Новой русской школы" \*). По пути Даргомыжскаго въ этомъ отношеніи, за единичными исключеніями, не пошелъ никто изъ русскихъ композиторовъ; наоборотъ, сильное частичное вліяніе Каменнаго гостя (именно, въ эпизодахъ речитатива) на позднъйшее русское оперное творчество -несомнънно.

Нѣсколько обособленное по отношенію къ Глинкѣ и Даргомыжскому положеніе занимаеть въ исторіи русской музыки Сѣровъ \*\*), несо-

мнънно, однако, во многомъ съ ними связанный. Въ музыкѣ, какъ и въ жизни, Съровъ самъ себъ долженъ быль пробивать дорогу. Въ юности онъ не получилъ музыкально-теоретическаго образованія и развивался въ этомъ отношеніи самоучкой: путемъ чтенія, изученія образцовъ, переложенія оркестровыхъ партитуръ для фортепіано и т. п. Его раннія композиціи (въ томъ числъ двѣ оперы) остались большей частью неизданными и неизвъстными. Только въ 43 году рѣшился онъ выступить со своей оперой Юдивью, крупный успъхъ которой (какъ и послъдовавшей за ней Роинды) скрасиль послѣдніе годы жизни композитора. Но еще гораздо раньше Сърову удалось создать себѣ извѣстность въ качествъ музыкальнаго писателя и критика.

До Сфрова серьезной музыкальной критики въ Россіи почти не существовало; и это вполнъ естественно, ибо народиться такая критика могла лишь послѣ того, какъ появились достойныя ея произведенія. Первыя продуманныя и достаточно компетентныя статьи по музыкѣ (о значеніи Глинки и др.) принадлежали перу кн. В. О. Одоевскаго (1804—69 г.), небезызвъстнаго и въ другихъ отрасляхъ литературы; особнякомъ стоять писавшіе на иностранныхъ языкахъ А. Д. Улыбоиновъ (1794—1858 гг.), авторъ французской книги о Моцартъ, и В. Ленцъ (1808—83 гг.)—нѣмецкой книги о Бетховенъ. Но первымъ русскимъ музыкальнымъ критикомъ какъ по количеству написанныхъ статей, такъ и по вліянію ихъ, впервые охватившему широкіе круги

<sup>\*)</sup> Такимъ образомъ "Каменный гость", объединившій вокругъ себя кружокъ "новой русской школы", не только хронологически, но и по проникающему его духу относится уже къ слѣдующему "новому" періоду въ исторіи русской музыки въ 19-мъ в.

<sup>\*\*)</sup> Александръ Николаевичъ Сѣровъ (1820—1871), сынъ чиновника; окончилъ училище правовѣдѣнія и почти до конца жизни, съ перерывами, вынужденъ былъ служить на государственной службѣ въ провинціи и Петербургѣ. Послѣдней своей оперы (Вражья сила) не успѣлъ вполнѣ кончить; она была закончена женой Сѣрова, В. С. Сѣровой и Н. Ө. Соловьевымъ.

публики, слъдуеть назвать Сърова. Бывъ сначала поклонникомъ итальянской оперы, онъ увлекался позднъе Мейерберомъ, отъ котораго отрекся, затъмъ, сдълавшись вагнеристомъ (первымъ въ Россіи!). При всѣхъ увлеченіяхъ въ основу своей критики Съровъ всегда, однако, стремился поставить методъ историко-сравнительнаго анализа, до него почти не примѣнявшійся въ этой области. Не удивительно, что статьи его (между прочимъ, о Глинкъ, Даргомыжскомъ, Верстовскомъ), отличавшіяся къ тому же широкой общей и музыкальной эрудиціей и зачастую полемическимъ задоромъ, имъли для своего времени крупное значеніе, —да во многомъ сохранили интересъ и понынѣ. Кромѣ сотрудничества во множествъ изданій общаго и спеціальнаго характера, Съровъ пытался создать первый у насъ серьезный музыкальный журналь (Музыка и театръ, 1867—68 г.).

Какъ композиторъ, Сфровъ, подобно Даргомыжскому, стоить гораздо ниже Глинки и по непосредственной силъ таланта и по мастерству письма. Въ его творческомъ дарованіи крупное значеніе им'єль, между прочимъ, мыслительный, критическій элементь, выработанный долгольтней критической дъятельностью; это быль превосходно начитанный (въ партитурахъ, какъ и въ книгахъ) европеецъ - мейерберисть, главная сила котораго заключалась въ выдумкъ, картинности, чуть в сцены. Уже первою своей оперой, Юдивью (1863) Сфровъ раздвинулъ поле русской музыки, впервые создавъ серьезную, жизнеспособную оперу не на русскій сюжеть.

Опера эта болѣе цѣльна, чѣмъ остальныя двѣ оперы Сѣрова; композитору удалось здѣсь придать музыкѣ своеобразный строгій ораторіальный характеръ, посколько, впрочемъ, это позволяла его аляповатая манера письма. Въ ! Юдиви, между прочимъ, Сѣрову удалось сильно и своеобразно выразить восточный элементъ, въ чемъ, можетъ быть, сказалось его еврейское (со стороны матери) происхожденіе.

Роннода (1866 г.), въ свое время имъвшая огромный успъхъ, представляеть очевидную попытку сочетать русскій складь Глинки и Даргомыжскаго (періода Русалки) съ требованіями "большой", изобилующей всяческими эффектами, мейерберовской оперы; послѣднее тѣмъ любопытнъе, что теоретически Съровъ въ это время уже отвергалъ Мейербера и проповъдывалъ Вагнера, нѣкоторое вліяніе котораго, впрочемъ, также замътно на Рогивдв. Несмотря на отдъльные красивые эпизоды, музыка лишена цѣльности и выдержанности. Съровъ не разъ высказывалъ въ печати рядъ дъльныхъ и здравыхъ мыслей по поводу строенія и гармонизаціи русскихъ народныхъ пъсенъ, но непосредственное, практическое чутье народной пъсни въ немъ развито было слабо. Даже про лучшіе эпизоды Роннды въ этомъ отношеніи можно скоръе сказать, что они хорошо сдъланы "въ русскомъ родъ", чъмъ являются проявленіемъ непосредственнаго творчества, принимающаго національную окраску не по заказу, а въ силу свободнаго внутренняго влеченія.

То же можно сказать и про по-

слѣднюю оперу Сѣрова Вражья сила (на сюжеть Островскаго Не такъ живи, какъ хочется). Вражья сила замѣчательна, между прочимъ, какъ первый опыть дать "простонародную", будничную русскую музыкальную драму. Разрѣшить свою задачу Сѣровъ не могь уже потому, что въ характерѣ его дарованія было очень мало "народности". Тѣмъ не менѣе, и во Вражьей силь есть удачные, интересные эпизоды. Такъ, музыкальная картинка масленичнаго гулянья, изображающая преломлен-

ный сквозь призму благозвучія многоголосый хаось, царящій надъ масленичною площадью, для своего времени была новымъ и смѣлымъ словомъ въ русской музыкѣ. Въ постановкѣ подобныхъ реалистическихъ задачъ, какъ и въ самомъ стремленіи Сѣрова создать "народную" оперу, несомнѣнно, сказались вѣянія новой эпохи, начавшейся съ 60-хъ годовъ, эпохи, съ которой послѣдняя опера Сѣрова связана не менѣе, чѣмъ послѣдняя опера Даргомыжскаго.

# Библіографія.

#### ГЛАВА І.

## Николай I.

(Главы IV — VII первой части и гл. I второй части).

А. Общія сочиненія. Н. Шильдерь. Императоръ Николай I, его жизнь и царствованіе. Тт. І—ІІ (до 1831 г.), Спб. 1903. (О первомъ томъ см. рефератъ П. Щеголева, "Истор. Въстн." 1903 г., кн. VII). Р. Lacroix. Histoire de la vie et du règne de Nicolas I (Paris 1864 н сл. Часть I тома переведена на русскій

языкъ, М. 1877-78 гг.).

Б. Личность Николая І. Матеріалы для біографін см. въ т. 98-мъ "Сборника Русскаго Историческаго Общества" ("Матеріалы и черты къ біографін Николая I и исторія его царствованія", подъ ред. Дубровина). Отрывокъ изъ Записокъ Николая напечатанъ въ журн. "Былое", 1907 г., кн. 10-я (о 14 декабря; литературу относительно этого событія см. въ II том'в къ стать в "Декабристы"). Письма Николая къ гр. Дибичу (1828-29 гг.), въ "Рус-ской Старинъ", тт. XXVII — XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII. Къ кн. Паскевичу-въ приложеніяхъ къ V тому соч. ки. Щербатова "Ген.-фельдмаршалъ кн. Паскевичь, его жизнь и дъятельность", перепечатаны въ "Русскомъ Архивъ", 1897 г., кн. І. Къ Лепарскому и др.—"Русская Старина", 1896 г., іюнь. Тамъ же: депеши Николая къ имп. Александръ Өеодоровив и наследнику цесаревичу. Письма Николая и в. кн. Миханла Павловича—тамъ же, 1902 г., май. См. также "Русск. Стар.", 1897 г., май и др. Выписка изъ "послужного списка" Николая (14 декабря) — "Русск. Архивъ", 1897 г., кн. І. Николай и его дворъ: "Изъ воспоминаній баронессы Фредериксъ", "Истор. Въстн.". 1898 г., январь-май. "Имп. Николай І и его сподвижники" (воспоминанія гр. Оттона де-Брэ, 1849—1852 гг.) "Русск. Старина", 1902 г., январь. "Эпизодъ изъ жизни имп. Николая І (сообщ. В. Шиманъ) "Русск. Архивъ", 1901 г., кн. II. "Имп. Николай Павловичъ" (сообщ. онъ же) – тамъ же, 1902 г., кн. І. "Изъ жизни имп. Николая Павловича" — "Русская Старина", т. СХХІІ. "Имп. Николай I въ военно-судныхъ конфирмаціякъ", ів., т. СХХІV. Смерть Николая: письмо д-ра Мандта—"Русскій Архивъ", 1884 г., кн. I и 1905 г., кн. II. "Нъкоторыя подробности о кончинъ имп. Николая Павловича"-тамъ же, 1906 г., кн. III. А. Шидловскій. "Бользнь и кончина импер. Николая Павловича", "Русская Старина". 1896 г., іюнь. "Имп. Николай I тюремщикъ декабристовъ", П. Щего-левъ. "Былое", 1906 г., кн. 5.

В. Внутренняя политика. "Сборникъ Русскаго Историческаго Общества", тт. 74-й (журналы секретнаго комитета 6 дек. 1826 г.) и 90-й (бумаги того же комитета), т. 103-й (въ двухъ книгахъ: матеріалы для исторіи православной церкви въ царствование Николая I, подъ ред. Н. О. Дубровина), т. 122 (архивъ кн. Чернышева: письма и документы, относящіеся до военной администраціи въ царств. Николая). Т. 98-, Наколай I въ законосовъщательныхъ собраніяхъ" (изъ записокъ бар., вносл. гр., Корфа; выдержки изъ другихъ частей этихъ же записокъ напечатаны въ "Рус-ской Старинъ" за 1899 — 1900 гг.). Записки Бенкендорфа тамъ же, 1896 г. и 1898 г., февр. и "Историческій В'ястникъ", 1903 г. "Состояніе государства въ 1841 г." (Записка Кутузова, поданная имп. Николаю І), "Русск. Старина". 1898 г., сентябрь. "Внутреннее положеніе Россін въ 1855 г." (Записка, составленная для гр. Ридигера), тамъ же, 1901 г., мартъ. Мемуары, относящіеся къ царств. Николая І, очень многочисленны. Изъ нихъ можно отмътить дневникъ Дивова ("Русская Старина", 1897—99 и 1902 гг.). "Записки стараго преображенца" ки. Имеретинского (тамъ же, 1900 -1901 г.). В. И. Семеский. "Крестьянскій вопросъ въ Россін", т. ІІ. Спб. 1888 г. Заблочкій-Десятовскій. "Гр. ІІ. Д. Киселевъ и его время", 4 тт. Спб. 1882 г. "Историческое обозръніе пятидесятильтней двятельности министерства государст. имуществъ" (т. И, Спб. 1888 г.). "Историческое обозрѣніе дѣятельности комитета министровъ". 1902-3 гг. Божеряновъ. "Гр. Е. Ф. Канкринъ". Спб. 1897 г.

Г. Экономическій строй. Источники. Статистическое изображение городовъ и посадовъ Россійской имперіи по 1825 г. Изд. центр. стат. комитета. Вильсонъ. Объясненіе

къ козяйственно-статист. атласу Европ. Россін. Тройницкій. Крипостное населеніе Россін по 10-й переписи. Спб. 1861 г. Хозяйственно-статистич. матеріалы, собираемые комиссіями и отрядами уравненія денежныхъ сборовъ съ государств. крестьянъ. 1857 г. Матеріалы для козяйств. статистики Россіи, издав. Импер. Вольно-Экон. Обществомъ. Спб. 1853 г. Сборника статистич. свёдёній о Россін, изд. Императ. Рус. Географич. Обществомъ, 1851-58 гг. Матеріалы по статистикъ Россіи, собираемые по въдомству минист-ва государств. имуществъ. В. I—IV. Спб. 1858—71 гг. Матеріалы редакціонныхъ комиссій для со-ставленія Положенія о крестьянахъ, выходящихъ изъ кръпостной зависимости. Первое изд. Ч. I—XVIII. Спб. 1859—60 гг. Второе изд. Т. I—III. Спб. 1859—60 гг. Докладь Высочайше утвержден. комиссін для изследованія нынъш. положенія сельск. хозяйства въ Россіи. Спб. 1873 г. Скребицкій. Крестьянское уъло въ царствованіе императора Александра II. Матеріалы по исторіи освобожденія крестьянъ. По офиціальнымъ источникамъ. 4 тома въ 5 частяхъ. Боннъ на Рейнъ. 1862-68 гг. Сборникъ матеріаловъ для изученія сельск. поземельной общины. Изд. Императ. Вольно-Экономич. Общества. 1880 г. Статистическія въдомости о состояніи россійскихъ мануфактуръ. 1815—1820 гг. Матеріалы для исторіи и статистики мануфактурной промышленности въ Россіи. (Сборникъ свъдъній и матеріаловъ по въдомству мин-ва финансовъ. 1865 г.). Обзоръ различныхъ отраслей мануфакт. промышленности Россіи. Спб. 1862 г. Матеріалы для изученія кустарн. промышленности и ручного труда Россін. Спб. 1872 г. Труды комиссіи, учрежденной для пересмотра уставовъ фабрич. и ремесленныхъ. Спб. 1863 г. Гулишамбаровз. Итоги торговли и промышленности Россін въ дарствованіе имп. Николая І. Спб. 1896 г.

Общія сочиненія. Soltau. Briefe über Russland und dessen Bewohner. Berl. 1811 r. Schäffer. Beschreibung des russischen Reichs. Berl. 1812 г. Арсеньевъ. Начертание статистики Россійскаго государства. Спб. 1818 г. Зябловскій, Е. Статистическое описаніе Россійской имперіи. Спб. 1808 г. Горловь. Обозрѣніе экономич. статистики Россіи. Спб. 1849 г. Арсеньевъ. Статистическіе очерки Россіи. сін. Спб. 1848 г. Schnitzler. Essai d'une statistique générale de l'empire de Russie. Paris. 1829 r. Reden. Das Kaisertum Russland. Berlin. 1843 г. Кирилловъ. Цвътущее состояніе всероссійскаго государства. 1831 г. Пельчинскій. О состоянін промышлен. силь Россіп (1822—1833). Спб. 1833 г. Haxthausen. Studien über die inneren Zustände des Volkslebens und insbesondere der ländlichen Einrichtungen Russlands. 3 Theile. Hannover. 1847-52 rr. (Рус. сокращ. переводъ 1869 г.). *Бутовскій*. Опыть о народномъ богатствъ. Спб. 1847 г. Тенгоборскій. О производительных силахь Россіи. Ч. І. М. 1855 г. 5 т. Besobrasoff. Economie nationale de la Russie. St.-Petersb.

1863 г. Милюкоез. Очерки по исторіи русской культуры. Вып. І. Изд. 5-е. Спб. 1904 г. - Турчиновичь. Исторія сельскаго хозяйства въ Россін. Спб. 1854 г. Вешняковъ. Крестьянская собственность въ Россіи. Спб. 1858 г. Лященко. Очерки аграрной эволюціи Россіи. Спб. 1908 г. Энгельманъ. Исторія крѣпостного права въ Россіи. М. 1900 г. Бъляевт. Крестьяне на Руси. М. 1860 г. Половиовт. Къ вопросу о сельской общинъ. Спб. 1878 г. Чичеринъ. Обзоръ исторіи сельской общины въ Россіи. 1865 г. Молодая Россія. (О крестьян. вопросъ и сельскомъ хозяйствъ.) Штуттгартъ. 1871 г. Keussler. Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland. 3 т. 1876— 87 гг. Кавелинг. Общинное владение. 1876 г. Васильчиковъ. Землевладъние и земледълие въ Россіи и другихъ Европ, странахъ. 2 т. Спб. 1876 г. Самаринг, Ю.  $\theta$ . Крестьянское дело до Высочаншаго рескрипта 2 окт. 1857 г. М. 1878 г. Папаевъ. Общинное владъніе и крестьянскій вопросъ. Спб. 1881 г. *Кавелинъ*. Крестьянскій вопросъ. Спб. 1882 г. Заблоцкій-Десятовскій. Графъ П. Д. Киселевъ и его время. 4 т. (въ т. II приложение—"Записка о кръпостномъ состояни въ Россіи"). Спб. 1882 г. Трироговъ. Община и подать. Спб. 1882 г. Ефименко. Изследование народной жизни. Вып. I. М. 1884 г. Ходскій. Земля и земледёлець. Спб. 1891 г. Волконскій. Условія помёщичьяго хозяйства при крипости. правъ. (Труды Рязан. Ученой Архив. Комиссіи. 1897 г. Т. XII, вын. 2 и 3). Струве. Крипостная статистика. Спб. 1901 г. Его же. Основные моменты въ развити кръпостного права въ России. ("Міръ Божій", 1901 г., 9—12 кн.).—Туганг-Барановскій. Русская фабрика въ прошломъ и настоящемъ. Т. І. Изд. 3-е. Спб. 1907 г. Storch. Russland unter Alexander dem Ersten. Manufaktur und Fabrikindustrie. Band V, 1804 r. Мордвиновъ. Нѣкоторыя соображенія по предмету мануфактуръ въ Россін. 1815 г. Herman. C. Coup d'oeuil sur l'état des manufactures en Russie. Mémoires de l'Academie des Sciences. 1822 r. T. VIII. Engelhard. Bemerkungen auf einer Reise von St.-Petersburg nach dem Ural. 1830 г. Ивановъ. Исторія управленія мануфактур. промышленностью Россіи. ("Журналь M-ва внутр. дѣлъ", 1844 г.). Köppen. Kurzer Bericht über eine Reise von St.-Petersburg nach Kasan. 1847 г. Изслыдованіе о состояніи льняной промышленности въ Россіи. Спб. 1847 г. Мельниковъ. Павловская промышлен-ность. ("Москвитянинъ". 1851 г. Ч. IV). Чев-кинт и Озерскій. Обзоръ горной промышлен-ности въ Россіи. Спб. 1851 г. Корсакъ. О формахъ промышленности. М. 1861 г. Шереръ. Хлопчатобумаж. промышленность Россіи. Спб. 1864 г. Полетика. О желёзной промышленности въ Россіи. Спб. 1864 г. Историко-статистическій обзорт промышленности Россін. Спб. 1866 г. Нисселовичъ. Исторія фабричнозаводскаго законодательства Россійской имперін. Спб. 1883 г. Горелинъ. Городъ Иваново-Вознесенскъ. Шуя, 1884 г. Ordega. Die Gewerbe-Politik Russlands. Tübingen. 1885 г. Погожевъ. Вотчинныя фабрики и ихъ фабричные. "Въстникъ Европы", 1889 г., iюль.— Виреть, Ф. Г. Разсужденія о нікоторых предметах законодательства и управленія финансами и комерпіей россійской имперіи, переводъ И. Степа-нова. Спб. 1807 г. Petri. Russland's blühendste Handelstädte. Leipzig. 1811 г. Өоминг. О понижении цёнъ на земледёльческія произведенія Россіи. Спб. 1829 г. Неболсина. Статистич. записки о вившней торговлю Россіи. Спб. 1835 г. Его же. Статистич. обозрѣніе внъшней торговли Россіи. Спб. 1850 г. Заблоцкій. Сравнительное обозрѣніе внѣшией торговли Россіи за последніе 25 летъ. Сборникъ свъд. о Россіи. Кн. I. Спб. 1851 г. *Н. П.* О торгъ хавбомъ во внутреннихъ губерніяхъ Россін ("Отечеств. Записки". 1840 г. Кн. 8-я). Веселовскій. О цінахь на хлібь вь Россіи. ("Журналь Мин-ва Государств. Имуществь". 1845 г. XV кн.). Егуповъ. О цінахь на хлібь въ Россіи. М. 1855 г. Аксакова, И. Изсавдованіе о торговлѣ на украинскихъ ярмаркахъ. Спб. 1858 г. Семеновъ. Изучение историческихъ сведеній о россійской внешней торговле и промышленности съ половины XVII стольтія до 1858—59 гг. ІІ—65, ІІ. Хлюбные избытки и народное продовольствіе ("Отеч. Записки"-1879 г., кн. III). Ладыженскій. Исторія русскаго таможеннаго тарифа. Любіенскій. Исторія таможеннаго тарифа. 1886 г. Матеріалы къ пересмотру общаго таможен. тарифа. Спб. 1887 г. Козловскій. Краткій очеркъ русской торговли. Кіевъ. 1898 и 1900 гг. Види внъшней торговли Россіи (1802—1869 гг.) Изданіе бывш. департамента внёшней торговли и денарт. таможен. сборовъ. Гулишамбаровъ. Историко-статист. обзоръ торговли и промышленности Россін. Спб. 1899 г. Историческій обзоръ торговли и промысловь Россіи. Изд. Д-та торговли и мануфактуръ. Сборникъ свъдыній по исторіи и статистикъ внъш. торговли Россіи. Подъ ред. Покровскаго. Изд. Д-та таможен. сборовъ. Т. І. Очеркъ исторіи вивш. торговли Россіи. Отпускъ и привозъ това-ровъ въ XIX стол. Спб. 1902 г. Досужсков. Статистич. очеркъ таможен, доходовъ Россіи. 1822-90 гг. Спб. 1892 г.-Ламанскій. Историч. очеркъ денежнаго обращенія въ Россіи съ 1650 по 1817 г. Его же. Статист. обзоръ операцій государств. кредитныхъ установленій съ 1817 г. до настояш. времени (объстатьи въ "Сборникъ статист. свъдъній о Россін", кн. II, 1854 г.). Безобразовъ. О некоторыхъ явленіяхъ денежнаго обращенія въ Россін. М. 1863 г. Гольдманъ. Русскія бумажныя деньги. Спб. 1867 г. Вагнеръ. Русскія бумажныя деньги. Перев. Бунге. 1871 г. Печерииз. Историч. обзоръ росписей государств. доходовъ и расходовъ съ 1803 г. по 1843 г. включительно. (Спб. 1896 г.) и "съ 1844 г. по 1863 г. включительно" (Спб. 1898 г.). Елюхъ. Финансы Россін XIX стольтія. Исторія—статистика. Спб. 1882 г. Бржесскій. Государст. долги Россіи. Истор.-статист. изследованіе. Спб. 1884 г. Божеряновь. Графъ Е. Ф. Канкринъ, его жизнь... Спб. 1897 г. Кашкаровъ.

Денежи. обращение въ России. Спб. 1898 г. Гурьевъ. Очеркъ развития кредит. учреждений въ России. 1904 г. Печеринъ. Историч. обзоръ правительств. учреждений и частныхъ кредитныхъ установлений въ России. 1904 г. Мигулинъ. Наша банковая политика (1729—1903 гг.). Харьковъ. 1904 г. Его же. Русский государст. кредитъ со временъ Екатерины II до нашихъ дней. 1899 г.

Д. Внѣшняя политика (до Крымской войны). Назван. сочин. Шильдера. Его же статьи: "Импер. Николай I и Восточный вопросъ" ("Русск. Старина", 1898—1901 гг.) и "Имп. Николай I въ 1848—49 гг." ("Историческій Вѣстникъ", 1899 г.). С. Татищевъ. "Внѣшняя политика Николая I". Спб. 1887 г. Его же. "Импер. Николай I и иностранные дворы". 1889 г. А. Загончковскій. "Восточная война 1853—56 гг. въ связи съ современной ей политической обстановкой". Т. І. Спб. 1908 г. (Первый томъ посвященъ политикъ Николая I до кризиса 1853 г. Богатыя приложенія). М. de Thouvenel. Nicolas I et Napoléon III 1852—1854 гг. Paris. 1891 г. "Импер. Николай I и Наполеонъ III". (Изъ бумагъ ген. де Кастель-Бажака, бывш. посланн. въ Россіи. "Русская Старина", 1901 г., іюль). Александренко. "Россія и Англія въ началъ парств.

Николая I". (Ibid., 1907 г.).

Крымская война. Мемуары. Переписка имп. Александра II съ Горчаковымъ и Паскевичемъ. Духонииз: Подъ Севастополемъ. "Рус-ская Старина", 1885 г. Крыжановский. Севастополь и его защитники въ 1855 году "Русская Старина", 1886 г., май. Миношевичъ. Севастополь въ ночь съ 27 на 28 августа 1855 г. "Русская Старина", 1886 г., декабрь. Залисовъ. Записки адъютанта. (Начаты въ "Отечеств. Запискахъ", 1873 г., кн. 4, продолжение въ "Русск. Старинъ" 1903 г.) Ольшевский. Русскотурецкая война за Кавказомъ 1853-54 гг. Н. Н. Муравьевъ. Война за Кавказомъ въ 55 г. Спб. 1876 г. ("Русск. Старина", 1884 г.) Киязь Имеретинскій. Записки стараго преображенца. "Русская Старина", тт. LXXVII, LXXVIII, LXXX. Васильчиковъ. Севастополь. "Русскій Архивъ". 1891 г., кв. 6. Аванассевъ. Къ исторін черноморскаго флота. "Русскій Архивъ". 1902 г., кн. 4. Хлюбниковъ Записки. "Русскій Архивъ". 1907 г., отъ 3—6 кн. Изг воспоми-паній баронессы Фредериксз. "Историческій Въстникъ". 1898 г., январь—май. В. И. Ала-бина. Походныя записки. 1872—1874 гг. Общія сочиненія: Богдановичь. Исторія восточной войны 1853—56 гг., 4 т. Дубровинь. Исторія Крымской войны и обороны Севастополя. 3 т. Тотлебень. Оборона Севастополя. Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, par un ancien diplomate. (Есть рус. пер. въ "Въстн. Евр." 1886 г., февр.—окт.). Татищесъ. Восточная политика императора Николая I. Sybel, H. von. Die Entstehung des deutschen Reichs. B. I — II. Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина. Тт. 13—16.

#### ГЛАВА ІІ.

## Крестьянская реформа.

Источники. Матеріалы редакціонных комиссій. Первое изданів. 1859—60 гг., 18 томовъ. Второе изданіе. 1860 г., 3 тома. А. Скребицкій. Крестьянское дёло въ царствованіе императора Александра II. 4 тома. (2-й т. въ двухъ частяхъ). Бопнъ-на-Рейнъ. 1862 — 1868 гг. Н. И. Семеновъ. Освобождение крестьянъ въ царствованіе императора Александра II. Хроника дъятельности комиссій по крестьянскому делу. З тома. (III томъ въ двухъ частяхъ). Спб. 1889 — 1892 гг. Матеріалы для исторіи упраздненія кръпостного состоянія помыщичьих в крестьяна ст Россіи въ царствованіе императора Александра II. 3 тома. Берлинъ 1860-62 гг. Изъ записокъ Маріи Апесены Милютиной. "Русская Старина". 1899 годъ, январь—апрёль. На заръ крестьянской свободы. Тамъ же. 1897 — 98 гг. Я. Соловьев. Записки о крестьянскомъ дёлё. Тамъ же. 1880—84 гг. Ю. Самаринъ. Сочиненія. Тт. 11 н слъд. Москва. 1878 г. н сл. Кн. О. Трубецкая. Матеріалы для біографін кн. Черкасскаго. Каселинг. Собраніе сочиненій. Т. ІІ "Публицистика". Спб. 1898 г. Кошелевъ. Записки. Берлинъ. 1884 г. Герценъ. Сочиненія. Т. V, заграничнаго изданія. Чернышевсній. Полное собра-ніе сочиненій. Т. IV. Спб. 1906 г. Левшинг. Достопамятныя минуты моей жизни. "Русскій Архивъ", 1885 г., № 8. Валуевъ. Дневникъ. "Русская Старина". 1891 г., IX. А. Leroy-Веаиlieu. Un homme d'état russe. (Nikolas Milutine), d'après sa correspondance inédite. Paris.

Общія сочиненія. Иванюковт. Паденів крѣпостного права въ Россіи. Москва. 1882 г. (Первое изд., есть второе). Джаншівст. Изъ эпохи великихъ реформъ. 5-е изд. М. 1894 г. Его же. А. М. Унковскій и освобожденіе крестьянъ, М. 1894 г. А. А. Корпиловт. Крестьянская реформа. Спб. 1905 г. (Въ серіи "Великія реформы 60-хъ гг." и въ сборникѣ "Крестьянскій строй", изд. кн. П. Долгорукова и гр. С. Толстого. Спб. 1905 г.). Его же. Губернскіе комитеты, въ "Русскомъ Богатствъ" за 1904 г. и въ собраніи статей. Его же. Крестьянская реформа въ калужской губерніи при В. А. Арцимовичъ. Въ сборникѣ "Памяти В. А. Арцимовичъ. Въ сборникѣ "Памяти В. А. Арцимовичъ. Спб. 1904 г. А. Лосицкій. Хозяйственныя отношенія при паденіи крѣпостного права. "Образованіе". 1906 г., № 11. Его же. Выкупныя операціи. Спб. 1906 г. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина, книга XVI и XVII. Спб. 1902—1903 гг.

## ГЛАВА ІІІ.

## Земская реформа.

Источники. Скребицкій. Крестьянское діло въ царствованіе императора Александра II. Боннъ. 1862—68. Семеновъ. Освобожденіе крестьянъ въ царствованіе императора Алексан-

дра II. Хроника д'вятельности комиссій по крестьянскому дёлу. 3 т. Спб. 1889—1892 гг. Матеріалы для исторін упраздненія кріпостного состоянія (І и ІІ т.). Изданы въ Берлині безъ обозначенія имени составителя (Хрущева). Записки Александра Ивановича Кошелсва (1812-1883 гг.) съ семью приложеніями. Берлинъ. 1884 г. Изъ записокъ Марін Аггеевны Милютиной. "Русская Старина" за 1899 г. Матеріалы по земскому общественному устройству. Т. І. Спб. 1885 г. (381-409); Н. Іорданскій. Конституціонное движеніе 60-хъ годовъ. Спб. 1906 г. А. Д. Градовскій. Труды комиссій объ увздныхъ и губернскихъ учрежденіяхъ. Часть І. Учрежденія увздныя. Книги І и ІV, напечатанныя въ 1860 г. по распоряженію министра внутреннихъ дълъ (4 т.) Труды комиссіи, высочайше утвержденной для пересмотра системы податей и сборовъ. Записки Головачева. Ольжинг. Сводъ сужденій п постановленій земскихъ собраній о земскихъ повинностяхъ. 1868 г. И. П. Руковскій. О смѣтахъ и расклад. губернскихъ и увзаныхъ земскихъ сборовъ въ 30 губериіяхъ. 1870 г. Труды комиссіи о губернскихъ и увздныхъ учрежденіяхъ. Часть II. Земскія учрежденія. Книги I и II. Саб. 1863 г., перепечатанныя съ дополненіями 1885 г. хозяйственнымъ департаментомъ министерства внутр. дѣлъ подъ названіемъ Матеріалы по земскому общественному устройству. (Положевіе о земскихъ учрежденіяхъ.), 2 тома. Историческая записка о ходъ работъ по составленію и праміненію положенія о земскихъ учрежденіяхъ. Изд. оф. Записка, составленная 1888 — 89 гг. для комиссін по выработкъ новаго проекта положенія о земскихъ учрежденіяхъ при графѣ Толстомъ и Дурново. Середонииз. Исторический обзоръ дъятельности комитета министровъ. Т. III, ч. II. Спб. 1902. (Рекомендуется сравнивать съ матеріалами по земскому устройству и первоначальн. очерк. проектовъ.) Проектъ Валуева. "Въстникъ права". 1905 г., ноябрь. Общія сочиненія. Дореформенное мъст-

ное управленіе. Романовичъ-Славатинскій. Пворянство въ Россіи отъ начала XVIII въка до отмѣны крѣпостного права. Спб. 1870 г. М. Яблочковъ. Исторія дворявскаго сословія въ Россіи. Спб. 1876 г. Баронъ С. А. Корфъ. Дворянство и его сословное управление за стольтіе 1769—1855 гг. Сиб. 1906 г. (Обильныя библіографическія указанія, въ особенности на литературу мемуаровъ). О губернаторской власти: А. Лохвицкий. Губернія, ся земскія и правительственныя учрежденія. Часть І, изд. 2-е. Спб. 1865 г. А. Д. Градовскій. Начала русскаго государственнаго права, ч. III. Системы мъстнаго управленія въ Запалной Европ'в и Россіи. Статьи о губернской реформъ. (Собраніе сочиненій, тт. VIII и IX. Сиб. 1904 г.) В. М. Гессенъ. Вопросы мѣстнаго управленія. Сиб. 1904 г. (Губернаторь, какъ органъ надзора.) И. Блиновъ. Губернаторы. Историко-юридическій очеркъ. Спб. 1905 г. Обширный сырой матеріалъ. С. М. Середонинъ. Исторический обзоръ дъятельно-

сти комитета министровъ, 3 тома. Наказъ губернаторамъ 1837 г. напечатанъ въ полномъ Собраніи Законовъ, а затёмъ вошелъ въ позднъйшія изданія Свода Законовъ. (Послъднее изданіе до реформы 1857 г., т. II, ч. І. Общее губериское учрежденіе, книга II, раздыль I: о начальникахъ губерній, ст. 357-713).

О дореформенномъ земско-хозяйственномъ управленіи. Кашкаровъ. Историческій обзоръ законодательныхъ работъ по общему устройству земскихъ повинностей. Изданіе департамента окладныхъ сборовъ министер. фин. Спб. 1894 г. Матеріалы по земскому общественному устройству. Изд. хозяйств. департ. мин. внутр. двлъ. Спб. 1885 г., т. I, стр. 3—128. А. Градовскій. Начала русскаго государственнаго права. Ч. III. Н. Іорданскій. Конституціонное движеніе 60-хъ гг. Спб. 1906 г. А. Головачевъ. Десять лъть реформъ. Спб. 1872 г.

Земская реформа. Leroy—Beaulieu. Un homme d'état russe (Milutine) d'après sa correspondance inédite. P. 1884. *Иваиюковъ*. Паденіе крепостного права въ Россіи. Спб. 1882 г. Корниловз. Крестьянская реформа. Джаншівег. Изъ эпохи великихъ реформъ. 5 изд. Москва. 1899 г. А. Д. Градовскій. Начала русскаго государственнаго права. Спб. 1883 г. Кавелинг. Сист. містнаго управленія на Западів Европы и въ Россіи. (Сборн. госуд. знаній, тт. V и VI). Головачевъ. 10 лътъ реформъ. Спб. 1892 г. Лохвицкий. Губернія. Ч. І, изд. II. Спб. 1865 г. Записка С. Ю. Витте-Земство и самодержавіе. Сетиников. Основы и предълы самоуправленія. Спб. 1892 г. Скалонг. Земскія учрежденія. (Слов. Брокгауза, XII). Земскіе взгляды на реформу мъсти. управленія. М. 1882 г. Корнилова. Исторія земскаго представительства. "Сарат. земск. недвля", за 1903 г. Гронскій. Земское представительство. "В. права". 1905 г. Асиност. Графъ Корфъ и земская реформа 1864 г. М. 1904 г. Смотри также библіографію къ главъ III части II и обзоръ къ ст. "Земское движеніе" въ концѣ IV части (литература о земскомъ самоуправленіи послѣ реформы 1890 г.).

## ГЛАВА ІУ.

# Судебная реформа.

Источники. Дъло о преобразовании судеб-ной части въ России (подлинные матеріалы по судебной реформъ, собранные и систематизированные С. И. Заруднымъ). Спб. Судебные уставы съ изложениемъ разсуждений, на коих они основаны. Спб., изд. государственпой канцелярін, тт. I—IV. Историческій очеркь министерства юстиціи за сто льтъ. Спб., (изд. офиц.). Исторія комитета министровъ, особ. тт. II и VI. Спб. (изд. офиц.). Сводъ мниній и замычаній по вопросу объ отмынь тълесных наказаній. Спб. 1862 г. Ровинскій. Русскія пародныя картины. Спб. 1881 г. Общія сочиненія. *Шильдеръ*. Императоръ

Николай I. Тт. I и II. Лероа-Болге. L'empire des Tzars, особ. т. II. Фойницкій. Курсъ уголовнаго судопроизводства. Спб. 1881 г. Баршевъ. Основанія уголовнаго судопроизводства. Спб. 1841 г. Кони. Очерки и воспоминанія. Спб. 1906 г. Спасовичъ. Сочиненія, особ. т. 3. Спб. 1889 г. Никитенко, акад. Записки п дневникъ. Спб. 1893 г., особ. т. 2-й. Аксаковъ. Полное собрание сочинений. Тт. III и IV. Джаншіест. Изъ эпохи великихъ реформъ. М. изд. 5. 1894 г. Стояновскій. Практическое руководство къ русскому уголовному судо-производству. 1852 г.; Головачевъ. Десить

льть реформъ.

Монографіи и журнальныя статьи. См. "Русская Старина". 1886 г. Воспоминанія Калмыкова. "Морской сборникъ". 1861 г. "Журналъ мин. юстиц.". 1864, 1865, 1866 и 1867 гг. "Современникъ". 1863 г. (особ. ст. Унковскаго). "Отечеств. Записки". 1863 и 1864 гг. (особ. ст. Утина). "Судебный Въстникъ". 1866 г. Далве: Филипповъ, М. А. Судебная реформа въ Россіи. Спб. 1871 г. Гессенъ, І. В. Судебная реформа. Спб. 1905 г. Тимофеевг, А. Судебная реформа (въ энцикл. слов. Брокгауза). Джаншеег. С. И Зарудный и судебная реформа. М. 1888 г. Фуксъ. Судъ и полиція. Джаншіевъ. Основы судебной реформы. М. 1891 г. Буцковскій. Очерки судебныхъ порядковъ. Спб. 1874 г. Муравгевъ. Прокурорскій надзорь въ его устройстві и діятельности. М. 1889 г. Арсеньев, К. К. Судебное слёдствіе. Владиміровь. О суде присяжныхъ. 1873 г. Васьковскій. Организація адвокатуры.

#### ГЛАВА У.

### Польское возстаніе 1863 г.

Ки. Щербатов. Генераль-фельдмаршаль кн. Паскевичь. Н. В. Берго. Записки о польскихь заговорахь и возстаніяхь. "Русскій Архивь", 1870—73 гг. К. Borkowski. Wyprawa partyzancka do Polski w r. 1833. Rufina Piotrowskiego Pamiętniki. (Biblyoteka pisarzy polskich. Poznań, 1860). Стороженко. Записки по деламъ польскимъ съ 1833 по 1848 г. Moskale w Polszcze... 1833. O powstaniu i wojnie partyzanckiej. Paryż. 1835. Cztery lata w Galicyi Austryackiej... przez jednego z więżniów. Bruxella. 1838. Polska nad brzegami Wisły... Raspail. Poitiers. 1840. Towarzystwo Demo-kratyczne polskie. Kwestye 1–6. Wł. Kosin-ski. Sprawa polska z roku 1846. Poznań. 1850. Alcyało. Wypadki w r. 1846. Sprawa więźniów poznańskich 1846-1848 r. (T. XXIX, Bib. Pisarzy polskich). Powstanie poznańskie w roku 1848. Paryż, 1860. A. Guttry. Pan Ludwik Mierosławski. Lipsk. 1870. v. Sala. Geschichte des polnischen Aufstandes vom Jahre 1846. Louis Wawel. Kronika Krakowska z roku 1846. Uruski. Sprawa Włościańska. Wł. Grabski. Towarzystwo Rolnicze, 2 т. Горемыкинг. Очерки изъ исторіи крестьянъ въ Польшъ. Корниловъ. Судьба крестьянской реформы въ Ц. Поль-

скомъ. Lisicki. Aleksander Wielopolski, 2 т. Agaton Giller. Historya powstania narodu polskiego. Н. В. Берга. Записки о польскомъ возстанін 1863 г. Мих. Ник. Муравьевъ. Заниски объ управленін стверо-запади. краемъ. "Рус. Стар." 1882, 83, 84 гг. Спасовичъ. Жизнь и политика маркиза Вълепольскаго. Walery Przyborowski Historya szesciu miesięcy. Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863—1864 r. 5 tt. Z. L. S. Historya dwóch lat. Ero me. Dzieje 1863 roku. Limanowski. Historya ruchu narodowego. Fr. Rawita-Gawronski. Rok 1863 na Rusi. Z. Milkowski. W Galicyi i na Wschodzie. St. Koźmian. Rzecz o roku 1863. 3 тт. Jerzy Laskarys. Wyprawa Sierakowskiego na Kurlandyę. C. Кулеша. Горы-Горецкая катастрофа. "Рус. Стар.". 1883 г. В. Крепке. Усмирение польского мятежа въ киевской губ., въ 1863 г. "Историч. Въстникъ". 1883 г. Б. Познанский. Воспоминания о польскомъ возстанія въ Украинт 1863 г. "Кіевская Старина". 1885 г. M. Dubiecki. Edmund Różycki. Szkie biograficzny. C. Райковский. Польская молодежь западнаго края въ мятежъ 1861—63 гг. "Русск. Вѣстникъ", т. LXXXIII. М. Н. Катковъ. Собраніе передовыхъ статей "Московскихъ Вёдомостей", 1863 и 1864 гг. "Колоколъ" Герцена, 1859—1864 гг. Ю. Ө. Самаринъ. Сочиненія. Т. І, VIII—Х. Leroy-Beaulieu. Un hommo d'état russe.

#### ГЛАВА VI.

# **Городъ и городовое** положение 1870 г.

Источники. Экономическое состоямие городских поселений Европейской России вз 1861—1862 гг., 2 ч. Изд. коз. деп. м. в. д. 1863 г. Матеріалы, относящієся до новаго общественнаго устройства вз городах Имперіи. Изд. козяйств. деп. м. в. д. Спб. 1877—1888 гг. Матеріалы Высочайше утвержденной особой комиссіи для составленія проєктов мыстнаго управленія подъ предсёдательствомь ст.-секрет. Каханова. Отчеты о денежных оборотах городских касс, изгаваемые козяйств. департ. м. в. д. Спб. 1887—1891 гг.

Общія сочиненія. И. Дитатинг. Устройство и управленіе городовь Россін. Т. І. Сяб. 1875 г., т. ІІ. Ярославль. 1877 г. Его же. Статьи по государственному праву. Изд. О. Н. Поповой. Сяб. 1893 г. М. П. Щепкинг. Общественное хозяйство города Москвы въ 1863—1887 гг. Историко-статистическое описаніе. М. 1888 г. С. А. Приклоненій. Очерки самоуправленія земскаго, городского и сельскаго. Сяб. 1886 г. А. Д. Градовскій. Полное собраніе сочиненій. Т. VІІ, ч. 1. М. И. Свъшнижовг. Основы и предёлы самоуправленія. Сяб. 1892 г. Гр. Джаншієєї. Эпоха великить реформъ. 10-е изд. Сяб. 1907 г. Д. Семенсві. Городское самоуправленіе. Очерки и опыты. Сяб. 1901 г. Г. И. Щрейдерг. Наше городское общественное управленіе. Этюды, очерки

н заметки. Т. І. Спб. 1902 г. Словарь юридическихъ и государственныхъ наукъ, подъ редакціей А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филиппова. Изд. товар. "Общ. Польза", вып. VI (т. II), статьи: В. М. Гессена: Городское самоуправленіе и Г. И. Шрейдера: Городское козяйство. Тридцатильтие дъятельности черниговскаго городского общественнаго управленія 1870—1901 гг. съ очеркому исторіи города Чернигова. Черниговъ. 1901 г.

### TAABA VII.

# Городъ и городское самоуправленіе въ Прибалтійскомъ крать въ первой половинъ XIX въка.

Прибалтійскіе сборники Сиверса, тт. I—IV. F. Bunge. Chronologisches Repertorium der Russischen Gesetze und Verordnungen für Liv-Esth Kurland. Possart. Statistik und Geographie von Kurland. Stuttgart. 1843 r. Bienenstamm. Beschreibung von Kurland. Mitau. 1841 г. К. Случевскій. По съверу Россія— Балтійская сторона. А. Орановскій. Курляндская губернія. (Матеріалы для географія п статистики Россіи). Спб. 1862 г. I. Kohl. Die Völker Europas. Ф. Веймария. Статистическія свъдънія по лифляндской губерніи. (Матеріалы для географіи и статистики Россіи, изд. Главнаго Штаба). Ю. Самаринз. Исторія Риги. Вегдтапп. Geschichte der Rigaschen Stadtkirchen. Своїв данныхво фабрично-заводской промышленности въ Россіи за разн. годы. Изд. департамента торговли и мануфактуръ. Внъшняя торговля по Европейской границъ Россіи. Изд. департамента таможенныхъ сборовъ. Матеріалы, относящіеся до новаго общественнаго устройства въ городахъ Имперін, нёск. томовъ. "Статистическій Временникъ Россійской Имперія. - Schriften der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst: 1) Jahresverhandlungen, 2) Sendungen und, 3) Arbeiten. Rosing. Latmeeschu Semnecks. Bunge. Geschichtliche Entwickelung der Standesverhältnisse in Liv-Esth-Kurland. "Курляндскій Статистическій Ежегодникъ", за рази. годы. Матеріалы для статистики лифляндской губерній. Kurländisches statistisches Jahrbuch. 1800—62 гг. Много интересныхъ статей и весьма ценныхъ матеріаловъ имеется въ псріодическомъ изданій "Inland", выход. съ 1829 г. подъ ред. Бунге, а также въ курляндскомъ "Magasin" в. Henny. Tabellarisches Uebersicht des Handels von Libau uud Windau. 1859 г. Штукенберг. Описаніе остаейскихъ губерній. Gadebusch. Livländische Jahrbücher. Berkholz. Die sieben Jahrhunderte Livlands (1159-1859). Derschau und Keyserling. Beschreibung der Provinz Kurland. Bunge. Archiv. Много свёдсній о развитіи торговой и промышленной жизни прибалтійскихъ городовъ находится въ следующих в періодическихъ изданіяхт: 1) "Ostseeprovinz Blatt" (использовано мною за 1826 г.). 2. "Livländisches Magasin", за разн. годы. 3. "Rigascher Almanach", за разн. годы. 4. "Zeitung für Stadt und Land", за 1868—70 гг. 5. "Inländische Blätter". Riga. 1814—17 гг. 6. "Neue Inländische Blätter". Dorpat, 1817—18. 7. "Rigasche Stadtblätter". 1810—21. 8. "Kurländisches Provinzialblatt". 1810—11 гг. 9. "Rigaische Handelszeitung", 1862 (и др. годы), а также въ нѣкоторыхъ латышскихъ и современныхъ нѣмецкихъ періодическихъ изданіяхъ: "Düna Zeitung", "Rigaer Tageblatt", "Libauer Tageblatt", "Libausche Zeitung", "Baefs", "Deenas Lapa", "Peterburgas Avises" и ми. др. Можьо еще указать из нѣкоторые календари, латышскіе и нѣмецкіе (напр. Mitauscher Kalender за разн. годы, использов. 1816—26) и на "Сводъ мѣстныхъ узаконеній для губерній остзейскихъ".

#### ГЛАВА VIII.

# Расколъ въ первой половинъ XIX в.

Источники. А. Ноповщина. Н. Поповъ. Сборникъ для исторіи старообрядчества. Т. І. М. 1864 г. К. Николаевъ. Очерки исторіи поповщины съ 1846 г. въ Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей, 1865 г., ІІІ. Матеріами по исторіи поповщины въ Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей, 1868, ІІІ, 1869, І. Б. Безпоповщина. Н. Поповъ. Сборникъ для исторіи старообрядчества, т. І, М. 1864 г. и т. ІІ, вып. V, М. 1866 г. Его же. Матеріамы о ведосъевцахъ (Чтенія, 1869, ІІ). Его же. Монинское согласіе въ Москвъ (Чтенія, 1869, ІІІ).

Общія сочиненія. А. Поповщина. П. И. Мельников. Историческіе очерки поповщины. М. 1874 г. и въ "Русск. Вѣстникѣ" 1863, 1864, 1866 и 1867 гг. Н. С. Соколов. Расколь въ Саратовскомъ крав. Саратовъ, 1888 г. Н. Субботинь. Исторія Бѣлокриницкой іераржін. М. 1874 г. П. Н. Милюков, гл. IV второго выпуска "Очерковъ по исторіи русской культуры". Б. Безпоповщина. Д. И. Сапожеников. Самосожженіе въ русскомъ расколь. (Чтенія, 1891 г.). А. И. Розов. Страпники или бѣгуны въ русскомъ расколь ("Вѣсти. Европы", 1872 г., XI и XII; 1873 г., I). П. Н. Милюков, гл. V второго выпуска "Очерковъ по исторін русской культуры".

### ГЛАВА ІХ.

# Народное образованіе въ первой половинъ XIX стольтія.

Полное собрание законось Россійской имперіи. Сборникъ постановленій по министерству народнаго просвъщенія. Тт. І—ІІІ. Сбор-

никъ распоряженій по министерству народна о просепщенія. Тт. І-5. Десятильтіе министерства народнаго просвъщенія. 1833— 1843 гг. Спб. 1864 г. Всеподданныйшіе отчеты министра народнаго просвищенія за 1831— 1855 и. Рождественский. Исторический обзорь дъятельности министерства народнаго просвъщенія. 1802—1902 гг. Сборник зматеріалов для исторіи просепщенія въ Россіи. Тт. І—IV. Государственный совтть. 1801—1901 гг. Историческій обзорз дъятельности комитета министровъ. 1802-1902 гг. Всеподданный шів отчеты оберъ-прокурора Св. Синода за 1837 и послыд. 100ы. Исторія удня овъ за стольтіе ихъ существованія. 1797—1897 гг. Историческое обозрыніе 50 льтней дъятельности министерства юсударственных имуществе. 1837—1887 гг. Krusenstern. Précis du systême, des progrès et de l'état de l'instruction publique en Russie. Varsovie. 1837 г. Статистическое изображеніе городовь и посадовь Россійской имперіи по 1825 года. Изд. центр. статист. комитота. Статистическія таблицы Россійской имперіи за 1856 годз. Изд. центр. статист. комитета. Статистическій Временникъ Россій кой имперіи. І. 1866 г. Блюхъ. Финансы Россіи. Багальй, Д. И. Опыть исторін харьковскаго университета. Булича, И. Изъ первыхъ лътъ казанскаго университета. Иптуховъ, И. Юрьевскій, б. дерптскій университеть за стольтіе его существованія. Пестель. Русская Правда. Спб. 1906 г. Планъ государственнаго преобразованія графа М. М. Сперанскаго. М. 1905 г. Сухомлинова, М. Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе императора Александра I. Успенскій, Д. Помъщики и грамотность крестьянъ. "Русская Мысль". 1904 г. З. Алекспевъ. Историческій очеркъ казанскихъ городскихъ начальныхъ училищъ. Съ 1806 по 1890 гг. Вороновъ. Историко-статистическое обозрвніе учебныхъ заведеній С.-Петербургскаго учебнаго округа съ 1715 по 1853 гг. Дубасовъ. Очерки изъ исторіи тамбовскаго края. Леопольдовь. Историко-статистическое заволжскаго описаніе края саратовской губернін. 1833 г. "Матеріалы для статистики Россійской имперіи". Спб. 1839 г. Матеріалы для исторіи учебных заведеній чернигосской дирекціи, съ 1789-1832 г. "Циркул. но Кіевск. Учеби. Округу". 1865 г. 1—8 г. Сухомлиновъ. Училища и народное образование въ черниговской губернии. "Журн. Мин. Нар. Просв.". 1864 г. ч. CXXI. Харьковскія школы вз старину. "Харьковск. Губеряск. Въдомости". 1865 г. 6-9. Милюковъ, И. Очерки по исторіи русской культуры. Ч. 2. "Церковь и Школа". Спб. 1899 г. Миропольский. Школа и государство. Спб. 1883 г. Т. Фальборкъ и В. Чарнолускій. Народное образование въ России. 1899 г. Аксаковъ, С. Т. Сочиненія. Герцена. Сочиненія. Добролюбовъ, Н. А. Сочиненія. Никитенко, Л. Записки и дневникъ. Спб. 1905 г. Помяловскій. Сочиненія. Щедринъ. Сочиненія.

#### ГЛАВА Х.

# Средняя школа (до 1866 г.).

Милюковъ. Очерки по исторіи русской культуры. Ч. II, очерк. VII. Сиб. Рождественский. Историческій обзоръ діятельности М. Н. П. 1802—1902 гг. Оффиціальные сборники распоряженій и постановленій по М. Н. П. Своды замьчаній на проекть устава общеобразовательных учебных заведеній. Спб. 1863 г. Въ 6 томахъ. Замъчанія иностранныхъ педагоговъ на тотъ же проектъ. Журналы засъданій ученаго комитета по разсмотржнію этого проекта. Лихачева. Матеріалы по исторіи женскаго образованія въ Россіи. 4 т. А. С. Вороновъ. Историко-статистическое обозрѣніе учебныхъ заведеній Спб. округа. Спб. 1849-54 гг. Сухомлиновъ. Матеріалы для исторіи просвъщенія на Руси въ царств. Александра I. Спб. 1866 г. Юбилейныя изданія учебныхъ заведеній: московской 1-й гимназін, московскаго училища ордена св. Екатерины, моск. 3-й гимназіи. Воспоминанія З. Н. Окуньковой-Гольдингерт въ сборникъ "Дело". Педагогическія статьи Писарева, Пирогова, Ушинскаго, Стоюнина.

#### ГЛАВА ХІ.

# Университеты.

"Сборникъ распоряженій по министерству народнаго просвъщенія" за 1802-73 гг. С.-Петербургъ. 1866—73 гг. "Сборникъ постановленій по министерству народнаго просвъщенія" за 1802—88 гг. С.-Петербургъ. 1864— 94 гг. "Замъчанія на проекть общаго устава императорскихъ россійскихъ университетовъ". Части I и II. С.-Петербургъ. 1862 г. "Замъчанія иностранных в педагоговъ на проекты уставовь учебныхъ заведеній министерства народнаго просвъщенія". С.-Петербургъ. 1863 г. "Журналы засъданій ученаго комитета главнаго правленія училищь по проекту общаго устава императорскихъ россійскихъ университетовъ". С.-Петербургъ. 1862 г. "Сводъ мнъній по пересмотру университетскаго устава 1863 г. съ замъчаніяма". С.-Петербургъ. С. Рождественскій. Историческій обзоръ діятельности министерства народнаго просвъщенія 1802—1902 гг. С.-Петербургъ. 1902 г. "Обзоръ дъятельности министерства народнаго просвещенія и подведомственных ему учрежденій въ 1862, 63 и 64 гг.". (Съ приложенія-ми). С.-Петербургъ. 1865 г. *И. Фермодинъ*. Историческій обзоръ мѣръ по высшему обра-зованію въ Россіи. Вып. І. "Академія наукъ и университеты". Саратовъ. 1894 г. В. Иконниковъ. Русскіе университеты въ связи съ ходомъ общественнаго образованія. "Вѣстн. Европы" за 1876 г. №№ 9-11. П. Милюков. Очерки по исторіи русской культуры. Часть вторая. "Церковь и школа". С.-Петербургъ. П. Милюковъ. Университеты въ Россіи. Эн-

циклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, полутомъ 68. С.-Петербургъ. 1902 г. Матеріалы по исторін студенческаго движенія въ Россін. Вып. І. "Извлеченіе изъ книги А. И. Георгіевскаго". Краткій очеркъ правительственных в мърз и предначертаній про тивъ студенческихъ безпорядковъ. С.-Петербургъ. 1906 г. (То же предварительно вышло въ изд. "Освобожденіе" И. Б. Струве). С. Ашес-скій. Русское студенчество въ эпоху шестидесятыхъ годовъ (1855—1863 гг.) въ журн. "Совр. Міръ" за 1907 г. № 7—11. С. Ашевскій. Изъ исторіи московскаго университета (къ полуторастольтнему юбилею 1755—1905 гг.) въ журн. "Міръ Божій" за 1905 г. №№ 2—6. С. Ашевскій. Реформы выператора Александра II и "Колоколъ" Герцена "Совр. Міръ" за 1907 г. № 2. Н. Родзевичъ. Отставка Е. П. Ковалевского. (Но документамъ архива департамента народнаго пресвышенія) въ журн. "Истор. Въстникъ" за 1905 г. № 1. Н. Опрсова. Студенческія исторін въ казанскомъ университетъ 1855-1863 гг. "Русская Старина" за 1889 г. ММ 3-8. Воспоминанія стараго казанскаго студента 1856-1858 гг. "Русская Старина" 1892 г. № 5. Л. Пантельевъ. Происшествіе 20 сентября (1857 г.) между студентами (московскаго) университета и полиціей. Журн. "Минувшіе Годы". 1898 г. № 4. Л. Пантельевъ. Изъ воспоминаній прошлаго. С.-Петербургъ. 1905 г. А. Ауэрбахъ. Воспоминанія. "Истор. Вѣстн.". 1905 г. № 8. М. Бутурлинъ. Записки. "Русскій Архивъ". 1898 г. №№ 8-10. Краткій очеркъ исторін харьковского университета за первые сто дътъ его существованія, составленный проф. Ба-галпемъ, Сумцовымъ и Бузескуломъ. Харьковъ. 1906 г. Н. Мазуренко. Первая харьковская университетская исторія. "Истор. Вѣстн.". 1907 г. № 9. В. Григорьеев. Императорскій с.-петербургскій университеть въ теченіе первыхъ пятидесяти лътъ его существованія. С.-Петербургъ. 1870 г. В. Спасовичъ. Пятидесятильтие петербургскаго университета. ("Сочинения", т. 4). С.-Петербургъ. 1891 г. К. Кавелинъ. Записка о безпорядкахъ въ с.-петербургскомъ университеть (1861 г.). Сочиненія, т. 2. С.-Петербургъ. 1898 г. Воспоминанія стараго студента В. Сорокина въ журн. Русская Старина". 1888 г. № 12 и 1906 г. № 11. Кн. А. А. Суворовз въ воспоминаніяхъ проф. Андреевскаго. "Русская Старина". 1882 г., № 5. Студенческіе безпорядки въ московскомъ университетъ въ 1861 г. Историческая записка, составленная университетской комиссіей. "Чтенія въ Обществъ Исторів и Древностей Россійскихъ". 1905 г., кн. 2. С. Ешевскій. Московскій университетъ въ 1861 году. "Рус. Старина". 1898 г., № 6. П. Шестаковъ. Студенческія волненія въ Москвъ 1861 г. "Рус. Старина". 1888 г., ММ 10—11. Е. Саліасъ. Семь арестовъ. (Изъ воспоминаній) въ журн. "Истор. Въстникъ". 1898 г., №№ 1—3. Автобіографія М. II. Драгоманова. "Былое". 1906 г., № 6. А. Романовичъ-Славатинскій. Моя жизнь и академическая дія-

тельность. "Въстникъ Европы". 1902 г. тельность. "Въстникъ Европы". 1902 г. В. Юзефовичъ. Тридцать лѣть тому назадъ. "Рус. Старина". 1895 г., № 10. В. Авспенко. Школьные годы. (Отрывки изъ воспоминаній) въ журн. "Истор. Вѣстн.". 1881 г., № 4. Н. Аристовъ. А. П. Щаповъ. С.-Петербургъ. 1883 г. Г. Лучинскій. Аф. Пр. Щаповъ. Біографическій очеркъ. "Сочиненія А. П. Шапова". Изт. Пирожкова. т. 3. С.-Пе-А. П. Щапова". Изд. Пирожкова, т. 3. С.-Иетербургъ. 1908 г. М. Лемке. Дъло профессора Павлова (въ сборникъ статей г. Лемке "Очерки освободительнаго движенія и шестидесятыхъ годовъ". С.-Петербургъ. 1908 г.). М. Лемже. Молодость "отца Митрофана" (въ журн. "Былое". 1907 г., № 1, и перепечатано въ сборникѣ статей г. Лемке "Очерки освободительнаго движенія и шестидесятыхъ годовъ"). М. Лемке. Политическіе процессы М. И. Ми-хайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышев-скаго. С.-Петербургъ. 1907 г. (ранве напеча-тано въ журн. "Былое". 1906 г.). Еленевъ. Студенческіе безпорядки. С.-Петербургъ. 1888 г. С. Мельгуновъ. Изъ исторіи студенческихъ обществъ въ русскихъ университетахъ. Москва. 1904 г. Г. Джаншеет. Изъ эпохи великихъ реформъ. Москва. 1893 г. Н. Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина. Томы XV-XXI. С.-Петербургъ. 1901—1907 гт. А. Никитенко. Записки и дневникъ. Томъ 2. Изд. подъ ред. М. Лемке. С.-Петербургъ. 1905 г. "Колоколъ" Герцева за 1857—1863 гг. Лондонъ. По поводу новаго университетскаго устава. "Журн. Мин. Нар. Просв." 1863 г., ч. 119. Н. Пироговъ. Университетскій вопросъ. С.-Петербургъ. 1863 г. (также "Сочиненія" т. І. С.-Петербургъ. 1900 г.). С. Татищевъ. Императоръ Александръ II. Томы I и II. С.-Петербургъ. 1903 г. Воспоминанія о студенческой жизни. Москва. 1899 г.

#### ГЛАВА ХІІ.

# Русская литература 60-хъ годовъ.

См. библіографію къ ІХ тому.

### ГЛАВА ХІІІ.

# Украинская литература.

Изслъдованія. Житецкій, П. Очерки литературнаго малорусскаго паръчія въ XVII и XVIII в. К. 1899 г. Его же. Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ. К. 1893 г. Его же. Энеида Котляревскаго въ связи съ обзоромъ малор. литер. XVIII в. К. 1901 г. Науменко, В. Обзоръ фонетическихъ особенностей малор. ръчи. Кіевъ. 1889 г. Костомаровъ, Н. Историческое значеніе малорусской народной поэзіи. Потебия. Объясненія малорус. и сродныхъ пъсенъ. Ч. І и ІІ. В. 1883 г. Пытинъ, А. Исторія русской этнографія. Т. ІІІ. Малорусская этнографія. Пыпинъ, А. и Спа-

совичь. Исторія славянскихъ литературъ. Малороссійская литература. Гербель. Поэзія славянъ. См. Костомарова. Поэзія малороссійская. Петровъ, Н. Очерки исторіи украинской ли-тературы XIX в. Дашкевичъ. Отчеть о XXIX присуждени Уваровской преміи. 1888 г. Оюновскій, О. Исторія литературы русской. Львовь І—V томовь. 1891 г. Горленко. Южнорусскіе очерки и портреты. К. 1898 г. Матеріалы \*), очерки и характеристики отдёльныхъ писателей. Сковорода, Г. Сочиненія, собран. и редакт. проф. Д. Багалёемъ. Х. 1894 г. Котляревскій, П. Сочиненія. Полтава. 1896 г. (Дашкевичъ. Вопросъ о литературномъ источникъ "Москали Чаривника" Котлялевскаго. 1893 г.—Житецкій, П. Ененда Котляревскаго.— А. Русовъ. Роль Вознаго въ Наталкъ Полтавкъ см. "Кіев. Ст." 1905 г.— Стешенко, И. Ив. П. Котляревскій. 1902 г.). Квітки Основьяненко. Сочиненія. Тт. I и II. Хар. 1899 г. (Сумцовъ. Квітка, какъ этнографъ. Науменко. Къ 50-лътію со дня смерти Г. Квітки. 1893 г.). Кулішъ. Оповидання. 1900 г. Досвитки. Х. 1899 г. (Шенрокъ. Кулішъ. Біогр. 1901 г.). Вик. Украинская антологія. З т. Кіевъ. 1902 г. Марко Вовчокъ. Народні Оповидання. 2 тома. К. 1902 г. (Ефремовъ. Марко-Вовчокъ). Шевченко, Т. Кобзарь. Спб. 1908 г. (Комаровъ. Шевченко въ литературв и искусствъ. Од. 1903 г. Коннсскій, А. Тарасъ Шевченко. Хроника его життя. Льв.). Гребинка. Байки. Глібовъ, Л. Твори. К. 1905 г. (Гринченко. Л. И. Глъбовъ. Черн. 1901 г.). Федьковичз, О. Повісти (зъ переднимъ словомъ М. П. Драгоманова. К. 1876 г.). Франко, И. В поті Чола. З т. К. 1904 г. (про галицку литературу см. М. П. Драгомановъ. Политическія сочиненія т. 1, изд. Сытина. М. 1908 г. Про Франка: Ефремовъ, С. Певецъ борьбы и контрастовъ. "Кіев. Ст." 1905 г.). Левицькій, И. Повісти и оповидання. З тома. К. 1905 г. (Ефремовъ, С. Бытописатель пореформенной Украины. 1905 г.). Мирний, О. Твори. 3 т. К. 1903 г. Старицкій, М. Малороссійскій театръ. 2 т. К. Его же. Поэзін. К. 1908 г. Свидницкій, А. Любарацьки. К. 1902 г. Щоголевъ. Ворскло. Слобожанщина (сборн. стиховъ). Х. 1898 г. Грабовській, Поэвін. Львовъ. (Ефремовъ. Поэть гражданннъ). Руданскій. Твори. К. 1902 г. Самійленко. З поэвій. К. 1905 г. Гринченко. Писання. 2 т. 1903 г. Леся Украинка. На крилахъ пісень. К. 1904. Д. Маркевичъ. По степамъ и хуторамъ. К. 1908 г. Коиюбинскій, М. Оповидання. 1 т. К. 1903 г. (Л. Старицкая Черняхевська. Коцюбинскій. "Кіев. Ст." 1904 г.). Тобилевичъ, И. Драми и комедін. 1897—1903 гг. 5 т. (Корифен украниской сцены. К. 1902 г.). Крапивницкій. Збірникъ творівъ. 3 т. Х. 1895—1903 гг. (Старицкая Черняховская, Л. Украинскій театръ. Яновская, Л. Оповидания. Т. 1. К. 1904 г. Чернявскій, М. Зорі, повзін. К. 1903 г. Сте-

<sup>\*)</sup> Указаны только болье или менье полныя собранія сочиненій.

фаникз. Оповидання. 1904 г. Бордулякз. Оповидання. К. 1903 г. (Ефремовъ, С. На мертвой точкъ. К. 1904 г. Его же. Въ понскахъ новой красоты 1902 г.—К. Е. Т. Бордулякъ. К. 1903 г.—Грушевскій, О. Сучасне украинске писменство въ ёго типових представниках. Литературно-науковий Вістник". К. 1907—1908 гг. Грушевскій, М. Украинскій вопросъ въ Россіи).

#### ГЛАВА ХІУ.

# Пластическія искусства.

Общія сочиненія. Новицкій. Исторія русскаго искусства. Т. ІІ. Бенуа. Исторія русской живописи въ ХІХ в. Тт. І и ІІ. Рамазановъ. Матеріалы для исторіи художествъ въ Россіи. Мутеръ. Исторія живописи въ ХІХ в. Исторія. Очеркъ исторіи скульптуры въ Россіи. "В встникъ ІІзящныхъ ІІскусствъ". 1890 г. Петровъ. Художественная живопись за 100 лътъ. "Съверное Сіяніе". 1862 г. Наязейвать. Нізтогія Серейска се Ептміске lung der Kais. Rus. Akademie der Künste zu S.-Petersburg. Оленинъ. Краткое исторяческое свъдъніе о состояніи ІІм. академіи художествъ съ 1764—1829 гг. Гаршинъ. Первые та академическаго искусства въ Россіи. "Въстникъ Изящныхъ Искусствъ". Тт. ІV, V, VI и VII.

Монографіи. Мокрицкій. Воспоминанія объ А. Г. Венеціановѣ. "Отечественныя Записки". 1857 г. № 11. Петровъ. А. Г. Венеціановъ, отецъ русской бытовой живописи. "Русская Старина". 1878 г. № 11. Стасовъ. Полное собраніе сочиненій. Т. І. Сомовъ. К. П. Брюловъ и его значеніе въ русскомъ искусствѣ. "Міръ Искусства". Т. ІІ.

Бенуа. Ө. Бруни. "Міръ Искусства". Т. IV. А. С. Ө. А. Бруни. "Пчела". 1875 г. № 35. А. А. Ивановъ. Его жизнь и переписка. Изд. М. Боткинымъ. Домакіонъ. А. А. Ивановъ, его жизнь и жудожественная дъятельность. Изд. Павленкова. Философовъ. Ивановъ и Васнецовъ въ опѣнкъ Бенуа. "Міръ Искусства". 1907 г. № 10. Андреева. Эскизы А. Иванова. (Тамъ же). Булгаковъ. П. Өедотовъ и его произведенія. Дитерихсъ. П. А. Өедотовъ, его жизнь и художественная дъятельность.

### ГЛАВА ХІУ.

# Русская музыка.

Ник. Финдейзенз. Музыка въ русской общественной жизни начала XIX в. "Русск. Музык. Газ.", 1899 и 1900 гг. Блохз. Кавосъ. "Ежегодникъ Импер. театр.". 1896—97 гг. Н. Финдейзенз. Верстовскій. (Ibidem). Смоленскій. Річь о Бортнянскомь. "Русск. Муз. Газ.". 1901 г. № 39—40. Записки М. И. Глинки. 1887 г. Ларошз. Глинка и его значеніе въ русской музыкъ. "Русск. Въстн.". 1867 г., кн. 10; 1868 г., кн. 1 и 9. Финдейзенз. Глинка. 1894 г. Вальтерз. Глинка. 1907 г. "Русскіе композиторы". Буличз. Русская музыка. "Энциклопедич. Словарь Брокгауза и Эфр.". Т. 55. Корзужинз. Даргомыжскій. "Артисть". 1894 г. № 33—38. Автобіографія Даргомыжскиго. (Ibidem). Финдейзенз. Даргомыжскій. 1904 г. Финдейзенз. Съровъ. 1904 г. Стровз. Собраніе сочиненій въ 4 т. 1892—96 гг. Стасовз. Собраніе сочиненій. Т. 4. Кашкинз. Очеркъ исторій русской музыки. 1908 г. Геитжинз. Исторія русской оперы. 1905 г. Для справокъ Музык. словарь Римана.

# Оглавленіе II части (III и IV томовъ) \*).

томъ III.

ГЛАВА І.

## Крымская кампанія.

(М. Н. Покровскаго.)

Борьба съ революціонными идеями, какъ основная задача русской дипломатіи трядцатыхъ годовъ. Эта борьба была для Николан Павловича вопросомъ самосохраненія. Отношеніе его къ іюльской революцін (1-3). Предложение вооруженнаго вмѣшательства не встрѣтило поддержки въ Австріи и Пруссіи (4). Англія и Пруссія не дають Николаю I возможности помъщать отделенію Бельгіи. Неудачныя попытки импер. Николая воскресить союзъ четырехъ державъ 14 г. противъ Францін (5). Шомонскій Союзь смівилется болье скромнымь тройственнымь 1833 г. Въ февральскую революцію русскій императорь держится политики невыбшательства. Важность мартовской революціи достаточно ясна для Николая І. Манифесть 14-го марта (6). Готовность Николая I вмёшаться въ прусскія дёла и несогласіе на это Гогенцоллерновъ. Пеудачвая попытка Николая I отдать Датскій престолъ принцу Ольденбургскому (7). Озлобленіе Пруссіп. Россія поддерживаеть Австрію въ борьбъ съ Италіей. Русскія войска усмиряютъ Молдавію и Валахію и подавляють венгерское возстаніе (8). Содъйствіе Россіи воз-становленію стараго Германскаго Союза и негодованіе нѣмецкаго общественнаго мнѣ-

товъ. Россія и Австрія прекращають дипломатическія сношенія съ Турціей (11). Турція продолжаєть упорствовать. Россія ищеть предлога для вмішательства въ турецкія діла. Споръ съ Франціей изъ-за ієрусалимскихъ святынь (12). Николай І сочувствоваль внутренней политикі Наполеона. Объ стороны не хотять доводить діла до войны (13). Общественное мнініе европейской буржуазіи толкнуло Францію на войну съ феодальной Россіей (14). Николай І рышается воспользоваться слабостью Турціи въ своихъ интересахъ. Россія предіявляєть Турціи рядь требованій, и, не получивь удовлетворенія, Николай І двигаеть войска въ Придувайскія княжества (16).

лая Павловича къ войнѣ (17). Неудавшееся посредничество западныхъ державъ (18). Неосновательная самоувъренность Николая Павловича. Финансовое разстройство и плохое вооружение русской армии. Отсталость нашей военной тактики. Отсутствіе иниціативы въ войскахъ и забитость солдатъ (18-23). Подготовляющійся союзъ между Франціей и Англіей (24). Общественное мивніе мвшаеть правительствамъ Австріи и Пруссіи помочь Россіи (25). Манифесть о началь военныхъ дъйствій. Стратегическія условія борьбы невыгодны для Россіи. Турецкая армія многочислениве нашей и лучше вооружена. Первые шаги неудачны. Переходъ къ наступательной тактикъ (27). Уничтожение турецкаго флота (28). Разрывъ съ Англіей и Франціей. Англійская и французская эскадры входять въ Черное море. Австрія и Пруссія отказываются отъ союза съ Россіей (29 — 30). Совѣтъ Паскевича и Погодина (31—33). Николай Павловичъ въ роли революціоннаго агитатора на Балканскомъ полуостровв (33 — 34). Русскія войска переходять Дунай (34). Европа требуеть вывода русскихъ войскъ изъ княжествъ (35). Осторожность русскаго главнокомандующаго. Дезорганизація армін (36—37). Во главъ армін вмъсто Паскевича становится князь Горчаковъ. Неудача наступленія и пе-

<sup>\*)</sup> Страницы III-го тома набраны прямымъ шрифтомъ, страницы IV-го тома—курсивомъ.

4. Севастополь. Прекращеніе дипломатическихъ сношеній съ Франціей и Англіей. Манифестъ 9-го февраля (39). Союзная эскадра крейсируеть у русскихъ береговъ, старается растянуть русскія силы и скрыть мізсто своей высадки (40-42). Рекогносцировка Севастополя (42 — 43). Главнокомандующій флотомъ угадываетъ намфренія союзниковъ, но на его предупрежденія Николай Павловичъ не обращаетъ вниманія. Состояніе сухопутныхъ севастопольскихъ украпленій и отношеніе къ нимъ князя Меньшикова (43-44). Занятіе Евпаторін. Сраженіе на берегахъ р. Алмы (44-45). Укрышеніе Севастополя, его осада. Первая бомбардировка (46). Защита .Севастополя представляеть большія трудности (47). Севастополь и его укрѣпленія (48—50). Попытки выручить Севастополь. Меньшиковъ атакуетъ Балаклаву съ цълью лишить противника удобной гавани (50-51). Инкерманское дъло (52). Пессимизмъ и нассивность Меньшикова (53). Неудачная атака Хрулевымъ Евпаторіи. Главнокомандующимъ вивсто Меньшикова назначается Горчаковъ. Смерть Николая Павловича (54). Александръ II заявляеть о своемъ намфреніи не измёнять системы Николая Павловича. Союзники уничтожають заготовленный русскими на зиму провіантъ (54 — 55). Надежды Александра II нослъ того, какъ русскіе отбили штурмъ Севастополя (56). Союзники берутъ Малаховъ кургань, и русскія войска оставляють городь

путной кампаніи (57—58). Объ воюющія стороны не желають первыми заговорить о миръ (59). 4 пункта, выработанные Австріей Австрія предлагаеть Россін ультиматумъ (60). Особое совъщание обсуждаеть ультиматумъ (61). Предложение Горчакова. Рѣчь военнаго министра о невозможности вести войну. Наши пути сообщенія. Качественный составъ арміи (62). Наши финансовыя затрудненія (63). Боязнь европейскаго общественнаго мнѣнія. Письма Смирновой изъ-за границы (64). Одѣнка русской политики Погодинымъ. Киселевъ и Горчаковъ боятся отпаденія окраинъ (65). Парижскій мпръ. Поведеніе русской дипломатін. Объщание графа Орлова Наполеону III прекратить Николаевскую политику въ Польшъ (65-66). Настроеніе нашихъ правящихъ круговъ. Погодинъ, какъ выразитель новой идео-

#### ГЛАВА II.

# Крестьянская реформа.

1. Новое общество. Москва 30-хъ годовъ (68). Буржувзія и феодально-юридическія рамки. Капиталисты-крѣпостные (69). Буржувзія въ русской литературѣ (70). Стремленіе буржувзій къ раскрѣпощенію труда. Прошеніе купцовъ Хлѣбниковыхъ. Почему у насъ легко прошло раскрѣпощеніе? (71). Помѣщичье хо-

зяйство становится буржуазнымь (72). Новый плантаціонный типъ поміщичьихъ хозяйствъ (73). Барщинное хозяйство стало невыгодно. Ликвидація барщиннаго хозяйства ускоряется боязнью раскрѣпощенія снизу (74). Крестьянскія волненія (75 — 76). Неповиновеніе крестьянъ, убійства и покушенія (77). Пониманіе крестьянской идеологіи славянофилами и петрашевцами (78). Петрашевцы, ихъ близость къ народной идеологіи (80-81). Революціонное движеніе носить мелко-буржуазный характеръ (82). Отношеніе буржуазно-помъщичьей интеллигенціи къ соціализму. Самаринъ, Кавелинъ (82 - 83). Манчестерство славянофиловъ и западниковъ (83). Политаческие взгляды Самарина и Кавелина (84). Путь къ освобожденію крестьянь, предсказанный Герценомъ (85). Новый типь хозяйства, открытый 

тализма, какъ причина крестьянской реформы. Двойственность дворянской идеологіи. Октябризмъ прогрессивнаго дворянства (88). Сочувствіе реформъ большей части дворянства придавало ей общественный характерь (88-91). Намърение Александра II продолжать соціальную политику отца и вести "келейное" обсуждение крестьянского вопроса (92 — 93). Правительство теоретически не подготовлено къ реформъ и принуждено образиться къ частной иниціативь (93-94). Правительство боится недовольства крестьянской массы предстоящей реформой и стремится взвалить на дворянство часть отвътственности за нее (95-96). Рескрипть 20-го ноября 57 г., данный литовскимъ дворянамъ. Его сходство съ закономъ 42 года о временно обязанныхъ (97-98). Характеръ и составъ дворянскихъ комитетовъ (98). Высочайшее повельние о ихъ созывъ и ръчи Александра II (99). Правительство отдало разрешение крестьянского вопроса въ руки всего класса дворянъ. Дворянская интеллигенція сочувствуеть реформѣ (100 -101). Дворянство братается съ передовой буржуазіей. Среди членовъ дворянскихъ комитетовъ нётъ защитниковъ крепостного права въ его чистомъ видъ (102). Дворянство стремится сдълать переходъ къ свободъ нечувствительнымъ для себя (103). Сознательность и активность членовъ комитетовъ (104). Проекты замаскированнаго сохраненія крфпостного права (Самаринъ) и замаскированнаго его выкупа (Унковскій) (105-107). Проекты безземельнаго освобожденія (108). Вопросъ о величинъ надъла и размъръ выкупа (109 — 112). При окончаніи работы заключительныя сцены носять идиллически-лойяльный 

3. Редакціонныя комиссіи. Дворянство ожидаеть вызова депутатовь въ Петербургъ для окончательнаго разсмотрънія всего дъла (114). Слухи о намъреніи правительства самостоятельно ръшить крестьянскій вопросъ. Правительство перестаеть бояться крестьянскаго движенія и начинаеть опасаться дворянства, выступающаго съ политическими тре-

бованіями (115). Правые комитеты хотять сохраненія за дворянствомъ доли государственной власти надъ бывшими крѣпостными (116 — 117). Программа реформъ, указанная Унковскимъ (119). Записка Ланского (120). Составители проектовъ были очень умфренны (121 — 122). Разрывъ между бюрократіей и дворянствомъ на засёданіи 18-го октября 58 г. (123 — 124). Работа главнаго комитета (125). Признаніе необходимымъ предоставить крестьянамъ право выкупа земли (125-126). Правительство стремится создать на место крамольнаго крупнаго-пелкое землевладеніе. Цаль редакціонныхъ комиссій. Ростовцевъ (126). "Либерализмъ" и монархизмъ Милютина. Самаринъ, Кавелинъ и др. (127 — 132) устранены отъ комиссін (132). Представители крупнаго землевладенія въ комиссіяхь-Паскевичъ и Шуваловъ (133-134). Обсуждение въ комиссіяхъ вопроса о крестьянскомъ надълъ. Докладъ Черкасского (134 — 136). Отръзки. Юридическая форма перехода земли къ крестьянамъ. Крестьянское самоуправленіе

принципность высшихъ сферъ (144). Усилія Ланского и Милютина отстоять редакціонныя комиссін. Записка Ланского (145-146). Стремленіе разобщить депутатовъ. Инструкція и отношение къ ней депутатовъ (147-148). Проектъ адреса, какъ попытка со стороны дво-рянства вынудить у правительства исполненія его первовачальных объщаній (149). Запрещение офиціальных собраній депутатовъ. Отсутствіе принципіальных разногласій между членами редакціонныхъ комиссій и депутатамя I-го призыва (150). Депутаты были лѣвѣе комиссій въ вопросъ объ юридической сторонѣ раскрепощенія (150 — 151). Изъ-за выкупной цвны шель торгь (151-152). Политическіе интересы депутатовъ были одинаковы, экономическіе расходились у помъщиковъ разныхъ полосъ Россіи (153). Столкновеніе пом'єщиковъ съ правительствомъ было столеновеніемъ крупнаго землевладёнія съ землевладёніемъ средне-крупнымъ и среднимъ (154). Бюрократія скоро перестаетъ бояться дворянства (154— 155). Часть сановниковъ стала на сторопу депутатовъ. Коллективные адреса государю (155—157). Адреса Шидловскаго и Безобразова. Увольнение со службы Безобразова (157-158). Записка Ланского и его критика адреса. Репрессіи противъ подписавшихъ адресъ (158— 159). Запрещеніе обсужденія крестьянскаго вопроса на дворянскихъ собраніяхъ (160). Демонстраціи, петиціи и адреса въ честь вернувшихся депутатовъ (160 — 161). Столкновеніе тверского земства съ бюрократіей. Примиреніе Александра II съ дворянствомъ (161). Смерть Ростовцева. Назначение предсъдателемъ редакціонныхъ комиссій Панина (162-163). Второй періодь занятій редакціонныхъ комиссій. Споры въ комиссіяхъ еще при жизни Ростовцева (163 — 164). Отръзки и приръзки вемли крестьянамъ. Депутаты второго привыва (164-167). Открытое письмо Горсткина (167 — 168). Усиленіе вліянія дворянства въ редакціонных в комиссіях съ назначеніем Панива. Становится популярна идея добровольныхъ соглашеній пом'єщиковъ съ крестьянами (168). Письмо къ Панину, какъ кульминаціонный пунктъ дворянской реакціи. Редакціонныя комиссіи идуть на уступки. Примиреніе группъ дворянства на объдъ по случаю окончанія совмістных занятій депутатовь и комиссій (168). Утрата комиссіями характера самостоятельных учрежденій. Ихъ закрытіе (169—170). Работа продолжается въ главномъ комитетъ и ведется секретно (170 — 171). Крестьянскіе надалы уразываются. Гагаринскій надёль (172). Правильна ли восторженная оцънка освобожденія крестьянь Погодинымъ и либеральными историками? Оброкъ и барщина сохранились (172-173). Помѣщикъ облеченъ судебно-полицейской властью (174). Обезземеленіе крестьянъ (174 — 176). Подъ видомъ выкупа земли крестьянинъ долженъ быль также выкупать и свою личность (177-178). Была уничтожена личная зависимость крестьянъ отъ помѣщиковъ. О причинахъ паденія крипостного права (179). . . 144—179

#### ГЛАВА ІН.

# Земская реформа.

(С. Я. Цейтлина.)

1. Дореформенное мъстное управленіе. Помъщичье село, какъ низшая административная единица (179 — 180). Губернаторская власть и ея соціальное значеніе (180 — 184). Губериское и увздное судебно полицейское управление (184—185). Возникновение и развитіе административно-хозяйственнаго управленія (185). Земскія повинности; денежныя и натуральныя; государственныя и губернскія (186). Организація управленія земскими повинностями; роль дворянства; роль губерн-скихъ и увздныхъ административно-полицейскихъ властей; роль центральной власти. Смфты и раскладки денежныхъ повинностей, исполненіе и отчетность (188). Отправленіе натуральныхъ повинностей (189). Управление продовольственной частью; роль дворянства; итоги (190). Управленіе общественнымъ приэрвніемь; итоги двятельности приказовь общественнаго призранія (190). Крапостной строй и мъстное управление и самоуправленіе (191)....

2. Начало земской реформы. Первоначальные проекты административной реформы (1858 г.) (191 — 192). Дворянское движеніе; дворянскіе "верхи" и "низы" (193—194). Программа и тактика дворянскаго двяженія; детализація дворянскихъ требованій, въ особенности, въ области хозяйственно-распорядительнаго управленія (195). Дворянское движеніе, крестьянство и правительство (195—196). Первыя уступки династіи и высшаго чи-

новничества. "Главныя начала" 1859 г. (196-197). Образованіе комиссіи объ увадныхъ учрежденіяхь подъ председательствомъ Н. А. Милютина. Полицейская реформа въ трудахъ милютинской комиссін; военно-полевая юстипія: "временныя правила" 22 февраля 1860 г. (198). Земская реформа въ трудахъ милютинской комиссій; проекть "временныхъ правиль объ убзаныхъ присутствіяхъ"; коппрованіе дореформеннаго режима; судьба проекта (199). Ходъ работъ милютинской комиссіп въ 1861-62 гг. (199-200). Назначение министромъ внутр. дёль и председателемы комиссіи объувадныхъ и губерискихъ учрежденіяхъ П. А. Валуева; ходъ работь комиссін; высочайшій запрось 1862 г. (200). Дальнейшая внёшняя исторія (1862—63 гг.) работь валуевской комиссін по выработк' проекта положенія о земскихъ учрежденіяхъ (201 — 202). Общая характеристика этихъ работъ; основеая задача, поставленная комиссін; валуевская комиссія и общественно-хозяйственныя теоріи самоуправленія. Компетенція новыхъ земскихъ учрежденій въ проекть валуевской комиссін (203). Предёлы власти земскихъ учрежденій въ проектъ валуевской комиссін (204 — 205). Критическая записка Н. А. Милютина и обсуждение ен въ особомъ совъщании (205). Избирательная система и организація земскихъ учрежденій въ проекть валуевской комиссін. "Демократизмъ" проекта валуевской комиссін (207—215).....191—215
З. Валуевскій проектъ общеземскаго

представительства 1863 г. и Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ 1 января 1864 г. Крестьянские бунты послъ 19 февраля 1861 г. (215). Революціонно-демократическое движеніе разночинной интеллигенціи, отношеніе его къ либеральному правительству и либеральному дворянству, къ крестьянскимъ массамъ (216). Прокламаціи "къ молодому покольнію", "Великорусса", статья "одного изъ многихъ" (216 — 217). Всеподданнъйшая записка П. А. Валуева (априль 1863 г.) (217-218). Проектъ новаго учрежденія государственнаго совъта (218). Съёздъ государственныхъ гласныхъ (218-219). Судьба проекта (220). Последняя стадія разсмотрѣнія проекта положенія о земскихъ учрежденіяхъ. Общая характеристика замьчаній бар. М. А. Корфа по поводу проекта валуевской комиссіи (220). Обсужденіе проекта въ государственномъ совъть; эксперты; высочайшее требование и ускорение работъ (220). Полное согласіе записки бар. М. А. Корфа, членовъ государственнаго совъта и экспертовъ съ основными началами проекта валуевской комиссіи (по отношенію къ компетенціи, предёламъ властей и организаціи новыхъ земскихъ учрежденій) (221). Замівчанія бар. М. А. Корфа и членовъ государственнаго совъта по детальнымъ вопросамъ, поправки незначительного характера, принятыя большинствомь государственнаго совъта (вопросъ о передачъ земству попеченія о народномъ здравіи и пародномъ образованіи; эластичность определеній комиссіи; вопросы о

### L'IABA IV.

# Судебная реформа.

(М. П. Чубинскаго.)

6. Уръзки и измъненія, внесенныя въ новую реформу реакціей (261—262). Западная пресса и признаніе ею судебной реформы шагомъ впередъ къ будущей конституціи (262—263). Компромиссы, допущенные при составленіи судебной реформы (264—265). Проложеніе ими пути къ дальнъйшей реакціонной политикъ въ дълъ суда . . . . . . 261—268

### ГЛАВА У.

# Польское возстаніе 1863 г.

(3. Ленскаго.)

# І. До возстанія.

2. Эмиграція и демократическая пропаганда. Расцвътъ идейной жизни среди польской эмиграціи (273—274). Борьба партій. Дѣятельность демократическаго общества (274—275). Экспедиція Заливскаго и вызванныя ею репрессіи въ Польшѣ (275). Манифестъ демократическаго общества (275—277). Соціалистическія иден въ польской эмиграціи (278). Попытка ксендза Сцѣгеннаго (279)...273—279

4. Послъднія годы режима Паскевича. Вступленіе на престолъ Александра II. "Земледъльческое общество" и крестьянскій вопросъ. Новое отношеніе къ крестьянскому вопросу. Брошюры Голуховскаго и Потоцкаго (285—286). Изгнаніе польскихъ эмигрантовъ изъ Франціи (286). Экономическій подъемъ въ Польшъ (286—287). Пріъздъ Александра II въ Варшаву (287). Манифестъ объ амнистіи, открытіе медико-хирургической академіи и земледъльческаго о—ва (287—288). Обсужденіе крестьянскаго вопроса въ земледъльческомъ обществъ (289—290). 285—290

# II. Революціонное движеніе 1861—64 гг.

1. Манифестаціонное движеніе. Дальнъйшее развитіе крестьянскаго вопроса. Правительственныя уступки. Организація силъ. Начало возстанія. Вліяніе на польское общество борьбы итальянцевъ за независимость (290). Патріотическая манифестація, устроенная кружкомъ учениковъ школы изящныхъ искусствъ (291). Манифестація 25 февраля и земледъльческое общество въ вей (291). Жертвы 27 февраля и ихъ похороны (292). Адресь государю, составленный комитетомъ земледельческого общества. Обращение того же общества къ народу. Правительственный циркуляръ (293). Поворотъ въ правительствен. сферахъ. Дъятельность Вълёпольскаго (294 — 295). Рость революціоннаго движенія. Назначеніе намѣстникомъ Лидерса. Возникио-веніе "красной" и "бѣлой" оргапизаціи (296). Осуществленіе программы Вѣлёпольскаго (297). Терроръ. Настроение польскаго дворянства. Указъ о рекрутскомъ наборъ (297—298). Близость возстанія. Надежды поляковъ на русскую революцію (293). Польскій манифесть, напечатанный въ "Колоколъ". Письмо рус-

2. Вооруженное возстаніе .1863 г. Количество русских войскъ въ Польшѣ. Партизанскій характеръ возстанія и причины его продолжительности (300—301). Концентрація повстанческихъ отрядовъ (301). Русскіе офицеры въ рядахъ повстанцевъ. Составъ повстанцевъ (302—303). Отряды, набранные въ Галиціи (303 — 304). Соціальная программа центральнаго комитета (304). Положеніе крестьянъ въ моменть возстанія. Расправы крестьянъ съ повстанцами (305) . . . 300—306

3. Возстаніе и европейская дипломатія. Конвенція съ Пруссіей (306). Протестъ Англіи (306). Письмо Наполеона ІІІ къ Александру ІІ (306). Попытка совмѣстныхъ дѣйствій въ польскомь вопрось Франціи и Австріи. Дипломатическое вмѣшательство трехъ державь. Царскій указъ объ амнистіи и отношеніе къ нему повстанцевъ (307). Требованія трехъ державь. Отвѣтъ русскаго правительства (308). Отношеніе "обълыхъ" къ дипломатическому вмѣшательству (309—310). Лянгевичъ (310). Назначеніе дипломатическихъ агентовъ при дружественныхъ правительствахъ (310 — 311). Надежды на Францію (311). Организація "Жонда Народоваго" (312—313)......306—313

ника Царства Польскаго. Усмиреніе и террористическія покушенія на чиновъполиціи (316). Милютинь и крестьянская реформа въ Царствъ Польскомъ (318—319)....313—319 5. Русское общество и польское воз-

5. Русское общество и польское возстаніе. Патріотическіе адреса, вызванные дниломатич. вмішательствомъ европейскихъ державъ (319—320). Призывъ Герцена въ сочувствію польскому возстанію (321—321). Стремленіе "Московскихъ Відомостей" доказать ненародность польскаго возстанія (321). Отношеніе къ польскому вопросу славянофильскаго органа "День". Изолироваиность "Колокола" въ вопросів о польскомъ возстанія. . . . . . . . . . . . . . 319—322

## томъ и.

### ГЛАВА VI.

# Городъ и городовое Положеніе 1870 года.

(Г. И. Шрейдера.)

1. Городъ въ первой половинъ XIX в. Характерныя черты города, его отличіе отъ деревни (1-3). Малая населенность дореформенныхъ городовъ, приближающая ихъ къ деревнъ (5). Однородность городского населенія по составу (6 - 7). Незначительность городской торговли и промышленности (8). Отсутствіе культурнаго значенія города. Часто городъ не быль даже административнымъ центромъ (9). Незначительность городскихъ бюджетовъ (10-11). Городское хозяйство обслуживало не мъстныя, а общегосударственныя нужды. Индифферентное отношение городского населеній къ городскому управленію (12-13). Городская реформа, какъ продуктъ правительственной иниціативы (14).

2. Городская реформа 1870 г. Ея ходъ и характерныя черты. Соотвётствіе дореформеннаго муниципальнаго строя условіямь общественной жизни того времени (14—15). Вліяніе освобожденія крестьянъ на городской быть. Высочайшее повельніе 20 марта 1862 г., какъ последствіе ходатайства о реформь городского управленія (16). Внёшняя исторія городского управленія (16—17). Ограниченіе городского управленія (18). Превращеніе городского управленія въ органъ исключительно хозяйственный (18). Избирательный цензъ. Несамостоятельность городского управленія (21—22). Соединеніе распорядительной и исполнительной власти (22) . . . . 14—22

и псполнительной власти (22) . . . . . 14—22
З. Условія д'ятельности городскихъ управленій. Новыя и сложныя задачи, представившіяся городскому самоуправленію (23—24). Дефекты его организаціи. Узость компетенціи, неудовлетворительность избирательной системы. Стремленіе бюрократіи уничтожить остатки самостоятельности. Ограниченность

### ГЛАВА VII.

# Городъ и городское самоуправленіе въ Прибалтійскомъ краѣ въ первой половинѣ XIX вѣка.

(К. И. Ландера.)

Исключительная роль городовъ Прибалтійскаго края. Исторія г. Риги. Происхожденіе цеховъ и магистрата. Борьба городскихъ сословій съ магистратомъ (29-30). Рижскій магистратъ и городскія сословія въ началв XIX въка. Организація цеховъ (31—32). Цехи; большая и малая гильдія граждань, обыватели и ремесленники. Населеніе и торговля г. Риги въ началъ XIX в. (32-33). Исторія городского законодательства. Рижское город к )е право. Несоотвътствіе юридическаго строя съ измънившимися условіями хозяйственной жизни города. Законы о цехахъ. Возстановленіе обновленнаго магистрата и недовольство гражданъ. Конфликтъ между магистратомъ и гражданами. Требованія гражданъ. Высочайшая резолюція (34 — 36). Работы комитета для пересмотра мѣстнаго городового положения и результатъ его дѣятельности (36-37). Учреждение биржевого комптета и биржевого общества (37). Работы комиссін 1818 г. по составленію свода м'встных узаконеній. Ревизія г. Риги (38). Развитіе Либавы, Митавы и др. городовъ Прибалтійскаго края (39-40). Развитіе вижшней и внутренней торговли Прибалтійскихъ городовъ въ первой половинь XIX в. (40). Классовый составъ городского населенія Лифляндской губерніи (40). Развитіе фабрично-заводской промышленносте въ Прибалтійскомъ крав въ первой половинв XIX в. (41-42). Внутренняя и внёшаяя торговля г. Риги и національный составъ городского населенія Прибалтійскаго края въ первой половинъ XIX в. (42-43) . . . . . 29-43

#### ГЛАВА VIII.

### Религіозное движеніе.

(М. Н. Никольскаго.)

Поповщина. Съ Петра Великаго расколъ вступаетъ въ мирную фазу своего развитія. Крестьянскій и посадскій составъ раскольниковъ (46). Поселенія и центры поповцевъ; буржуазный характеръ этого раскольничьяго толка (47—49). Возникновеніе старообрядче-

Безпоповщина. Разнообразіе толковъ, названныхъ безпоповщиной (62). Крестьянскіе и мѣщанскіе толки (63). Бѣгуны—кравніе выразители протеста крестьянскихъ массъ (64—65). Федосѣевцы и монинцы были представителями буржуазіи въ періодъ первоначальнаго капиталистическаго накопленія (65—68). 62—68

### ГЛАВА ІХ.

# Народное образование въ первой половинъ XIX столътія.

(В. И. Чарнолусского.)

IV. Народная самодъятельность въ первой четверти въка Домашнія народныя школы и ихъ преслъдованіе вравительствомъ. Правительственная регламентація частныхъ учебныхъ завеленій.

ХІІ. Школьное законодательство второй четверти въка. Основныя задачи школьной реформы въ рескриптахъ 1826 и 1827 гг.: централизація и строгая правительственная регламентація; соціальныя перегородки въ школьной системъ. Уставъ 1828 г. Привлеченіе дворянства къ надзору за народнымъ образованіемъ. Появленіе спеціальной школьной администраціи. Подготовка учительскаго персонала. Финансовая политика правительства. Плата за ученіе, какъ орудіе школьной политики. Дъйствительныя цъли николаевскаго правительства въ области образованія. "Православіе, самодержавіе, народность". Правительственная регламентація частныхъ учебныхъ заведеній и домашняго обученія . . 96—105 ХІІІ. Удъльныя школы николаевскаго

XV. Православное духовенство и народное образованіе во второй четверти въка. Правила 1836 г. Появленіе церковныхъ школъ и ихъ положеніе . . . 110—111

XVI. Народная самодъятельность во второй четверти въка . . . . . 111—113 XVII. Народное образованіе на окраи-

### ГЛАВА Х.

# Средняя школа.

(М. Н. Коваленскаго.)

И. Сословная школа XVI I вѣка. Сословный принципъ въ устройствѣ и судьбѣ существ вавшихъ школъ — гимназій, корпуса, пансіоновъ, въ шуваловскихъ проектахъ школъ, въ закрытой школѣ Екатерины И. Воспитательная задача, возложенная Екатериной на эту закрытую сословную школу. Культурная цѣнность

всъхъ этихъ сословныхъ школъ . . . 130—133 III. Народная школа Екатерины II и Александра I. Устройство элементарныхъ школъ и народныхъ училищъ. Переименование ихъ при Павлъ и преобразование при Александръ I по уставу 1804 г. Всесословность всёхъ этихъ школъ. Совывстное обучение при Екатеринв и отмена е.о при Александре I. Образовательная программа всёхъ этихъ школь; ея возраставшая сложность; ея свётскій характерь. Западные образцы въ организацін новыхъ школь. Нищенскій ихь бюджеть. Условія вознивновенія этихъ народиыхъ школъ посреди сословной Россія; дальньйшая ихъ судьба; вліяніе на народную школу сословности всего общества. Малый успѣхъ народной школы и его причины: некультурность общества и не-культурность самой школы. Учителя и мето-

IV. Женская школа ими. Маріи Оедоровны. Ел успёхи послё Екатерины. Разрастаніе системы закрытых школь: казенные и дворянскіе институты. Сословность всёхъ этихъ школь. Сословность и табель о рангахъ въраспредёленіи воспитанницъ. Перевёсъ дворянской школы. Специфически-женскій характеръ этихъ школъ. Женское воспитаніе и профессіональная выучка — двё задачи школы. Система образованія и его программа. Культурная цённость маріинской школы: учителя, учебники, методы; результаты. Эпоха институтскихъ реформъ Лодія и Бермана. . 140—144

V. Мужская школа николаевской эпохи. Сословность въ министерской народной школь. Вопросъ о кръпостныхъ въ гимназіи при гр. Разумовскомъ. Дворянскіе пансіоны при всесословной гимназіи, закрытіе гимназіи для кръпостныхъ, сословное раздъленіе школъ при Шишковъ; уставъ 1828 г. Дворянскіе институты. Реальные классы для податныхъ сословій. Требованіе увольнительныхъ свидътельствъ и повышеніе платы за обученіе при Уваровъ; новая мъра Ширинскаго-Шихматова — о неосвобожденіи отъ платы ляцъ податныхъ сословій. Смыслъ сословнаго раздробленія школъ. Подчиненіе тому же принципу частныхъ школъ

и пансіоновъ. Политическое воспитаніе — повая задача школы. Подчиненіе попечителямъ округовъ, повышение окладовъ, казенная школьная монополія; борьба сь частной школой и съ домашнимъ образованиемъ; побъда налъ нимъ. Удлинение школы и основательность ученія въ ней. Балльная система. Образовательная программа. Законъ Божій, какъ орудіе политическаго воспитанія. Библейское благочестіе Голицына и церковное благочестіе Шышкова и последующихъ министровъ. Пересмотры программъ. Борьба съ энциклопедизмомь при Голицынь. Уваровскій классицизми: его введеніе при Голицынь и его судьба при самомъ Уваровъ. Борьба съ классицизмомъ въ 1849 и 1851 годахъ. Борьба съ произвольными книгами и тетрадями. Плоды двятельности ученаго комитета. Запрещенныя и одобренныя имъ учебныя книги. Надворъ за преподаваніемъ и за преподавателемъ. Инструкція 1852 г. по русскому языку. Надзоръ за учащимися. Культурвая цепность полицейской

непрерывное разрастаніе. Новая организація управленія маріинскимъ в'вдомствомъ. Притокъ дворянскихъ и купеческихъ средствъ. "Купеческая опасность" въ дворянской школв и борьба съ этой опасностью. Вопросъ о приходящихъ воспитанницахъ. Сословность въ дъленіи институтовъ на разряды. Воспитательная и профессіональная задача школы. Реформа комитета принца Ольденбургскаго. Пріемы воспитанія и его результаты. Образованіе, предоставленное случаю. Наличность хорошихъ инспекторовъ и учителей-и судьба учебныхъ предметовъ. Методы обученія. Политическое воспатание въ концъ николаевской эпохи, проникновение его въ институти. Какъ себя чувствовали институтстія воспитанницы 

### Мужская и женская школа 60-хъ годовъ.

4. Возвращение къ всесословной школь. Сопротивление министерства. Крестьянская реформа открыла двери школы для вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости. Школа не стала совмъстной. Голоса за совмъстное обучение. Школа не была безплатной . 160—162

той школы. Развитіе, какъ цёль образованія. Вопросъ о выборъ между классицизмомъ и реальными науками. Западные педагоги высказывались за классицизмъ. Русскіе педагоги считали классицизмь, какъ необходимую почву для научнаго образованія, какъ обла-дающій образовательной силой. Пироговъ былъ сторониикомъ классическ. образованія. Аргументація сторонниковь реальной школы. Разногласія среди нихъ. Защитники классицизма составляли меньшинство. Старая-система была мало поколеблена. Задачей школы признается общее образование. Вмъсто образовательной школы создается два типа спеціальной. Пересмотръ учебныхъ программъ въ женской шко-. . . . . 170-178

Заключеніе. Незначительность школьной реформы. Школа не была всесословной въ широкомъ смыслів слова, она была платной. Хотя программы и измінились нісколько, но методы остались старые. Возвращеніе къ старому, отставка и циркуляры принца Ольденбургскаго, министерство Толстого . . . 184—185

### ГЛАВА ХІ.

# Университеты въ Россіи въ эпоху 60-хъ годовъ.

(И. Н. Бороздина.)

Характеристика 60-хъ годовъ (185-187). І. Частичныя реформы, произведенныя въ университетахъ въ первые годы царствованія Александра II (187—188). Передъ правительствомъ встали вопросы о пріемѣ учащихся въ университеты и о причинахъ и предотвращеніи студенческихъ безпорядковъ (188). Тъсная связь университета съ обществомъ (189-190). Лвери университета открываются для всъхъ желающихъ (190). Вліяніе на молодежь передовой литературы и участіе ея въ общественной жизни (191—192). Студенческія организацін (192—193). Столкновеніе студенчества съ университетской администраціей (194). Московское студенческое движение 1857 г. 

И. Повыя гоненія на университеты (195—196). Работа комиссіи для разсмотрѣнія отчета по министерству народнаго просвѣщенія за 1859 г. Отвѣтъ министра Ковалевскаго. Пренія, вызванныя имъ (196—198). Миѣніе Пирогова по университетскому вопросу (198). Ковалевскій предзагаетъ рядъ университетскихъ реформъ. Государь назначаетъ комиссію для разсмотрѣнія записки Ковалевскаго. Отставка Ковалевскаго (199—200). 195—200

III. Студенческое движеніе въ Казани 61 г. (200—201). Крупное волненіе въ Петербургѣ, отставка профессоровъ и закрытіе университета (201—203). Статья Герцена (203). Избіеніе студентовъ въ Москвѣ (204—205). Волненіе въ Кіевскомъ универинтетѣ (205). Участіе студенчества въ ревслюціонномъ движеніи (205—207).

### ГЛАВА ХІІ.

# Русская литература шестидесятыхъ годовъ.

(П. Н. Сакулина.)

1. Новыя черты литературной исторіи. Послёдніе годы николаевскаго царствованія. Крымская война и начало новаго періода (213—214). Хронологическія рамки періода шестидесятыхъ годовъ (214). Новыя соціально-экономическія условія эпохи. Разночинецъ.

Его психологія. Обостреніе соціальной борьбы. Дифференціація общественныхъ силь. Органы печати (214 — 216). Вопросъ о розни между людьми шестидесятыхъ и сороковыхъ годовъ. Связь двухъ періодовъ: идейная традиція, преемственность въ художественной литературѣ и литературной критикѣ (217—220). Диссертація Н. Г. Чернышевскаго "Эстетическія отпошенія искусства къ дійстентельности" (1855 г.) (220). Критика Добролюбова и Писарева. Общій характеръ критики 60-хъ годовъ (221 — 224). Внъшнія условія литературнаго развитія. Отношеніе къ литературъ правительства. Комитетъ по деламъ книгопечатанія (1859 г.) Цензурная практика. Реформа законовъ о печати и цензуръ. Цензурный уставъ 6 апръля 1865 г. Его примънение въ жизни (224-231) . . . . . . . . . . . . . . . 213-231

III. Разночинецъ въ литературъ. Жадовъ въ комедін Островскаго "Доходное мѣсто". Калиновичъ въ романѣ Писемскаго "Тысича душъ" (244 — 245). Н. Г. Помяловскій.
Его Молотовъ и Череванинъ (245—248). Базаровъ Тургенева (248—250). Представители
разночинской интеллигенцій (250). 244—250

гическіе иден и идеалы (255-257). Семья. Женскій вопросъ въ литературъ (257-258). Вопросъ о положении народа. Преобладание интереса къ крестьянству (258 — 259). Этнографическая беллетристика. "Пахатникъ и бархатникъ" Григоровича. Народъ въ "Губернскихъ очеркахъ" Щедрина. "Горъкая судьбина" Писемскаго (259—260). Творчество Никитина (260-261). Левитовъ, Решетниковъ и Н. Успенскій (261-262). Некрасовъ шестидесятыхъ годовъ. Характеръ его народничества (262—265). Вопросъ о народъ въ литературной критикъ (Добролюбовъ) (265-266). Чернышевскій и его романь "Что ділать". Типь демократа въ беллетристикъ 60-хъ годовъ (266-268). Пъсня Плещеева въ условіяхъ новой эпохи (268-269). О. М. Достоевскій. Его огношение къ литературнымъ и общественнымъ теченіямь 60-хъ годовь. Мотивы его творчества (269 - 273). Л. Н. Толстой въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ. Его связь съ идеями и настроеніемъ эпохи (273-276). . . 255-276

VI. Внъ колен. Отношеніе шестидесятыхъ годовъ къ "чистой поэзін" (276—277). Соціальное положеніе служителей чистаго искусства. Ихъ эстетика. Общій характеръ ихъ творчества. Отголоски жизни въ чистой поэзін (277—281). Поэзія Полонскаго (281—282). Общеє значеніе чистой поэзін (282). 276—282

VII. Конецъ эпохи. Начало правительственной и общественной реакціи (283). Обличительная беллетристика (283—284). "Обрывъ" Гончарова (284—285). Настроеніе Тургенева. Его полемика съ Герценомъ. "Дымъ". Идеалы автора (285—287). Эпоха шестидесятыхъ годовъ въ сатиръ Салтыкова (288). Общій взглядъ на шестидесятые годы (289). . . . 283—289

#### ГЛАВА ХІІІ.

# Украинская литература въ XIX в.

(С. Ф. Русовой.)

1. Въ XVIII в. украинская литература стояла выше великорусской (292—293). Драматическія произведенія, вирши, дневники и мемуары (293—294). Философъ Сковогода (295). Жизнь Котляревскаго. Эненда и Наталка-Полтавка. Значеніе Котляревскаго въукраинской литературъ (295—298). 292—298

2. Культурное значеніе харьковскаго университета (298). Гулакъ-Артемовскій (298). Квитка-Основьяненко (299—300). Возрождевіе Галичины (301). Въ Харьковъ пробуждается интересъ къ памятничамъ народной поэзін (301). Недостатокъ общественно-политическато развитія у Квитки-Основьяненко, его "Письма до селянъ" (302). Значеніе произведеній Квитки-Основьяненко для пробужденія національнаго чувства (302). Расцвътъ украинской литературы (302—303). Развитіе украинской этнографіи и увлеченіе писателей стариной (303—305). Вмѣсто Харькова центромъ научно-литературной жизни становится Кіевъ (305)

#### ГЛАВА ХІУ.

# Пластическія искусства.

(В. М. Фриче.)

Исторія открытія академіи художествъ (317--318). Академія обслуживала художественныя потребности Двора и дворянства (318). Художники-крѣпостные; положеніе художниковъ въ обществъ (318-320). 317-320

Архитектура и скульптура. Тѣсная связь архитектуры со Дворомъ (320). Зависимость архитектуры отъ вкусовъ меценатовъ (320—321). Регламентація при Николав I стиля цернозныхъ и другихъ сооруженій (321). Подражательность и искаженіе византійскаго стеля въ здапіяхъ Николаевской эпохи (322). Ложно-классическій характеръ скульптуры (322). Неудачныя попытки скульпторовъ выбиться изъ акалемической рутины (323)...320—323

Живопись. Придворно-барская живопись. Живописцы были кръпостными Двора (324—325). Преобладаніе портретной живописи (325). Возпикновеніе пейзажа (326) . . . . 324—326

Расцвътъ офиціально-барскаго искусства. Успахъ Брюлова. Красочные эффекты въ его произведеніяхъ (330-331). Родство между аристократическимъ бомондомъ и Брюдовымъ. Эпикурейство и пессимизмъ Брюлова (332-333). Брюловъ улавливалъ очертанія новаго искусства и привътствоваль первыя картины Өедотова. Потомство осудило Брюлова (334). Мистицизнъ и сладострастіе Бруни (335). Бунтъ интеллигента-разночинда. Ивановъ, какъ критикъ академическаго искусства (335-336). Обособленность его отъ свътскаго общества и міра художниковъ (336). Его творчество пронякнуто христіанскимъ міросозерцаніемъ (337). Переломъ въ религіозномъ міросозерцанін подъ вліяніемъ Штрауса (337). Желаніе дать картину изъ жизни Христа (338). Его

нетересъ къ соціальному вопросу (338). Мечты Иванова о новомъ искусствѣ (339). Картина "Явленіе Христа", отношеніе къ ней публики. Значеніе этой картины (340) . . . 330—340

Второе выступленіе демократіи. Успѣхъ картинъ Өсдотова (341). Обстановка дѣтства благопріятствуеть его творчеству (342). Реализмъ его произведеній. Өсдотовь быль юмористомь; порой смѣхъ его смѣшвается съ тоской (343). Отрицательное отношеніе къ нему сторонниковъ академическаго искусства и сочувствіе общества (344) . . . 341—344

#### ГЛАВА ХУ.

# Русская музыка.

(Ю. Д. Энгеля.)

#### Ввеленіе.

# Снимки съ портретовъ и картинъ, помѣщенные во второй части (тома III и IV).

| Къ гла                                              | вѣ. Томъ к | Къ главъ. Томъ въ стр. |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Аксаковъ, Константинъ Сер-                          |            |                        | трета, писаннаго перомъ В. М.                                    |  |
| <b>гъевичъ</b> (1817 — 1860). Съ                    |            |                        | Баруздиной (1890). (Съ лю-                                       |  |
| портрета, писаннаго масля-                          |            |                        | безнаго разръшенія Е. С. Зарудной въ СПетербургъ). IV III, 273   |  |
| ными красками. Дашковское                           |            |                        | рудной въ СПетербургъ . IV III, 273<br>Ивановъ, Александръ Ан-   |  |
| собраніе при Румянцевскомъ музст въ Москвт          | XII IV;    | 218                    | дреевичъ (1806—1858). Съ                                         |  |
| Императоръ Александръ II                            | (XII 119   | 210                    | картины, писанной съ фото-                                       |  |
| (1818 — 1881). Съ портрета                          |            | <i>t</i> 1             | графіи С. П. Постниковымъ.                                       |  |
| И. Н. Крамского (Румянцев-                          |            | '                      | Городская галлерея П. и С.                                       |  |
| скій музей)                                         | I III,     | 17                     | Третьяковыхъ въ Москвъ . XIV IV, 340                             |  |
| Бакунинъ, Михаилъ Але-                              |            |                        | Квитка, Григорій Өеодоро-                                        |  |
| ксандровичъ (1814—1876).                            |            |                        | вичъ (1778—1843). Съ пор-                                        |  |
| Съ портр. масляными крас-                           |            |                        | трета, писаннаго художник.                                       |  |
| ками. (Съ любезнаго разрѣ-                          | vii iv     | 970                    | Мартиновичемъ. Дашковское<br>собраніе изображеній рус-           |  |
| шенія Н. Н. Ге)                                     | Λ11 IV,    | 210                    | скихъ дъятелей въ Москвъ . XIII IV, 300                          |  |
| Брюлловъ, Карлъ Павло-<br>вичъ (1799 — 1852). Авто- |            |                        | Кокоревъ, Василій Алексъ-                                        |  |
| портретъ. Румянцевскій му-                          |            |                        | евичъ (1817—1889). Съ пор-                                       |  |
| 30H                                                 | XIV III,   | 113                    | трета, писаннаго бар. К.                                         |  |
| Глинка, Михаилъ Ивановичъ                           | ĺ          |                        | Штенбенъ. Русскій музей                                          |  |
| (1804—1857). Въ періодъ со-                         |            | 1                      | Импер. Александра III въ                                         |  |
| чиненія "Руслана". Съ кар-                          |            | ,                      | CHerepбyprb II IV, 214                                           |  |
| тины И. Е. Рапина. Третья-                          |            |                        | Костомаровъ, Николай Ива-                                        |  |
| ковская галлерея. Геліогра-                         | VV III     | 102                    | новичъ (1817 — 1885). Съ<br>портрета, писаннаго Н. Н. Ге         |  |
| еюра англійскаго типа "Голова Іоанна Крестителя"    | A1 III,    | 190                    | (1870 г.). Городская галлерея                                    |  |
| А. А. Иванова (этюдь). Ру-                          |            |                        | П. и С. Третьяковыхъ въ                                          |  |
| мянцевскій музей. Геліогра-                         |            |                        | MOCKEE XII III, 65                                               |  |
| вюра нъмецкаго типа                                 | XIV IV,    | 338                    | Милютинъ, Дмитрій Алексъ-                                        |  |
| Григоровичъ, Дмитрій Ва-                            |            |                        | евичъ, графъ (родился въ                                         |  |
| сильевичъ (1822—1899). Съ                           |            |                        | 1816 г.). Съ портрета, пи-                                       |  |
| портрета, писаннаго И. Н.                           |            |                        | саннаго С. О. Александров-<br>скимъ. (Съ любезнаго разръ-        |  |
| Крамскимъ (1876 г.) Третья-                         | VII IV     | 960                    | шепія Ю. Н. Милютина въ                                          |  |
| ковская галлерея                                    | XII IV,    | 260                    | СПетербургъ                                                      |  |
| Сергъевичъ (1813 — 1869).                           |            |                        | Милютинъ, Николай Алексъ-                                        |  |
| Съ портрета К. Е. Маков-                            |            |                        | евичъ (1818—1872). Съ пор-                                       |  |
| скаго. Третьяковская гал-                           |            |                        | трета, писаннаго художни-                                        |  |
| лерея                                               | XV IV,     | 360                    | комъ Шпревичъ. (Съ любез-                                        |  |
| Добролюбовъ, Николай Але-                           |            |                        | наго разръшенія Ю. Н. Ми-<br>лютина въ СПетербургъ). II III, 241 |  |
| ксандровичъ (1836—1861).                            | VII II     | 960                    | дютина въ СПетербургѣ). II III, 241<br>Муравьевъ, Михаилъ Нико-  |  |
| По современной фотографіи                           | All IV,    | 208                    | лаевичъ, графъ (1796—1865).                                      |  |
| Зарудный, Сергъй Ивановичъ (1821—1887). Съ пор-     |            |                        | Съ портрета, писаннаго Н. И.                                     |  |
| Бичь (1021—1001). Ов пор-                           |            |                        | o z z r r r r r r r r r r r r r r r r r                          |  |

| Къ главі                                                  | ь. Томъ к | Къ главъ. Томъ въ стр. |                                                                      |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Загорскимъ. Дашковское со-                                |           |                        | современной гравюръ. Исто-                                           |     |
| браніе при Румянц. музеть                                 |           |                        | рическій музей въ Москвъ. XII IV,                                    | 304 |
|                                                           | V III,    | 305                    | Самаринъ, Юрій Өеодоро-                                              |     |
| "Нашествіе Гензериха" К. П.                               |           |                        | вичъ (1819—1876). Съ пор-                                            |     |
| Брюллова. Румянцев. музей.                                | TA TTA    | 000                    | трета И. Н. Крамского. Тре-                                          | 10  |
| Геліограєюра нізмецк. типа XI                             | V 1V,     | 333                    | тьяковская галлерея въ Москвѣ II III,                                | 49  |
| Некрасовъ, Николай Але-                                   |           |                        | Толстой, Алексъй Констан-                                            |     |
| ксъевичъ (1821—1877). Съ портрета И. Н. Крамского         |           |                        | тиновичъ, графъ (1817 —                                              |     |
| (1877 г.). Третьяковск. гах-                              |           |                        | 1875). По гравюр <del>в изъ кол-</del><br>лекціи Историческаго музея |     |
| лерея                                                     | н ш       | 161                    | вь Москвъ                                                            | 97  |
| Никитинъ, Иванъ Саввичъ                                   | ,         | 101                    | Толстой, Левъ Николаевичъ,                                           |     |
| (1824-1861). По современ-                                 |           |                        | графъ (род. въ 1828 г.). Съ                                          |     |
| ной фотографіи Х                                          | II IV,    | 273                    | портрета, писаннаго И. Н.                                            |     |
| Огаревъ, Николай Платоно-                                 | ,         |                        | Крамскимъ (1873 г.) Третья-                                          |     |
| вичъ (1813—1877). Съ пор-                                 |           |                        | ковская галлерея въ Москвъ XII IV,                                   | 274 |
| трета, писаннаго масляными                                |           |                        | Тургеневъ, Иванъ Сергъе-                                             |     |
| красками. Румянцев. музей Х                               | II IV,    | 264                    | вичъ (1812—1883). Съ пор-                                            |     |
| "Первый крестъ" П. А. Өе-                                 |           |                        | трета В. Г. Перова (1872 г.).                                        |     |
| дотова. Румянцевскій музей.                               | T* TT*    | 0.40                   | Третьяковская галлерея въ                                            | 01  |
| Геліогравюра нёмецк. типа Хі                              | 17,       | 342                    | Mockets XII III,                                                     | 81  |
| Петрашевскій - Буташевичъ, Михаилъ Васильевичъ            |           |                        | Тютчевъ, Өеодоръ Ивано-                                              |     |
| (1819—1867) II,                                           | XI III    | 129                    | вичъ (1803—1873). Съ портрета, писаннаго (1876 г.)                   |     |
| Пироговъ, Николай Ивано-                                  | iii,      | 120                    | С. О. Александровскимъ. Го-                                          |     |
| вичъ (1810—1881). Съ пор-                                 |           |                        | родская галлерея П. н С.                                             |     |
| трета, писаннаго И. Е. Ръ-                                |           |                        | Третьяковыхъ въ Москев . XII IV,                                     | 257 |
| пинымъ (1881 г.). Третьяков- Х                            | ,         |                        | Унковскій, Алексъй Михай-                                            |     |
| ская галлерея XI,                                         |           | 198                    | ловичъ (1828 — 1893). Съ                                             |     |
| Писаревъ, Дмитрій Ивано-                                  |           |                        | портрета, писаннаго Н. А.                                            |     |
| вичъ (1840 — 1868). Увели-                                |           |                        | Ярошенко (1888 г.). (Съ лю-                                          |     |
| ченный снимокъ съ гравюры,                                |           |                        | безнаго разръшенія М. П.                                             | 004 |
| исполненной Брокгаузомъ.                                  | T TTA     | 050                    |                                                                      | 201 |
| (Историч. музей въ Москвъ XI                              | 11 17,    | 252                    | Хомяковъ, Алексъй Степа-                                             |     |
| Плещеевъ, Алексъй Нико-<br>лаевичъ (1825 — 1893). Съ      |           |                        | новичъ (1804 — 1860). Съ<br>портрета, писаннаго В. М.                |     |
| портрета, писаннаго Н. А.                                 |           |                        | Васнедовымъ                                                          | 216 |
| Ярошенко. (Съ любезнаго                                   |           |                        | Черкасскій, Владиміръ Але-                                           | 210 |
| разръшенія М. П. Ярошенко) Х                              | II IV.    | 251                    | ксандровичъ, князь (1824—                                            |     |
| Помяловскій, Николай Гера-                                | ,         |                        | 1878). Съ портрета, писан-                                           |     |
| симовичъ (1835—1863). По                                  |           |                        | наго И. Н. Крамскимъ по фо-                                          |     |
| гравюрѣ В. В. Мата. Изъ                                   |           |                        | тографін. Городск. галлерея                                          |     |
| коллекціи Историческаго му-                               |           |                        | П. и С. Третьяковыхъ въ                                              |     |
|                                                           | II IV,    | 288                    | Mocres II, VI III,                                                   | 257 |
| Пыпинъ, Александръ Нико-                                  |           |                        | Чернышевскій, Николай Га-                                            |     |
| лаевичъ (1833 — 1904). Съ<br>портрета, писаннаго Н. Н. Ге |           |                        | вриловичъ (1828 — 1889).<br>Ст. новажива (1859 г.)                   |     |
| (1871 г.) Третьяковская гал-                              |           |                        | Съ негатива (1859 г.), лю-<br>безно предоставленнаго М. И.           |     |
| лерея въ Москвъ                                           | I IV      | 202                    | Чернышевскимъ въ СПетер-                                             |     |
| Ростовцевъ, Яковъ Ивано-                                  |           | 202                    | бургв XII IV,                                                        | 266 |
| вичъ, графъ (1803 — 1860).                                |           |                        | Шевченко, Тарасъ Григорь-                                            |     |
| Съ портрета И. Н. Крамского.                              |           |                        | евичъ (1814—1861). Съ пор-                                           |     |
| Румянцевскій музей                                        | I III,    | 33                     | трета И. Н. Крамского.                                               |     |
| Ръшетниковъ, Өеодоръ Ми-                                  |           |                        | Третьяковская галлерея. Ге-                                          |     |
| хайловичъ (1841—1871). По                                 |           |                        | ліогравюра англійскаго типа XIII III,                                | 1   |
|                                                           |           |                        |                                                                      |     |







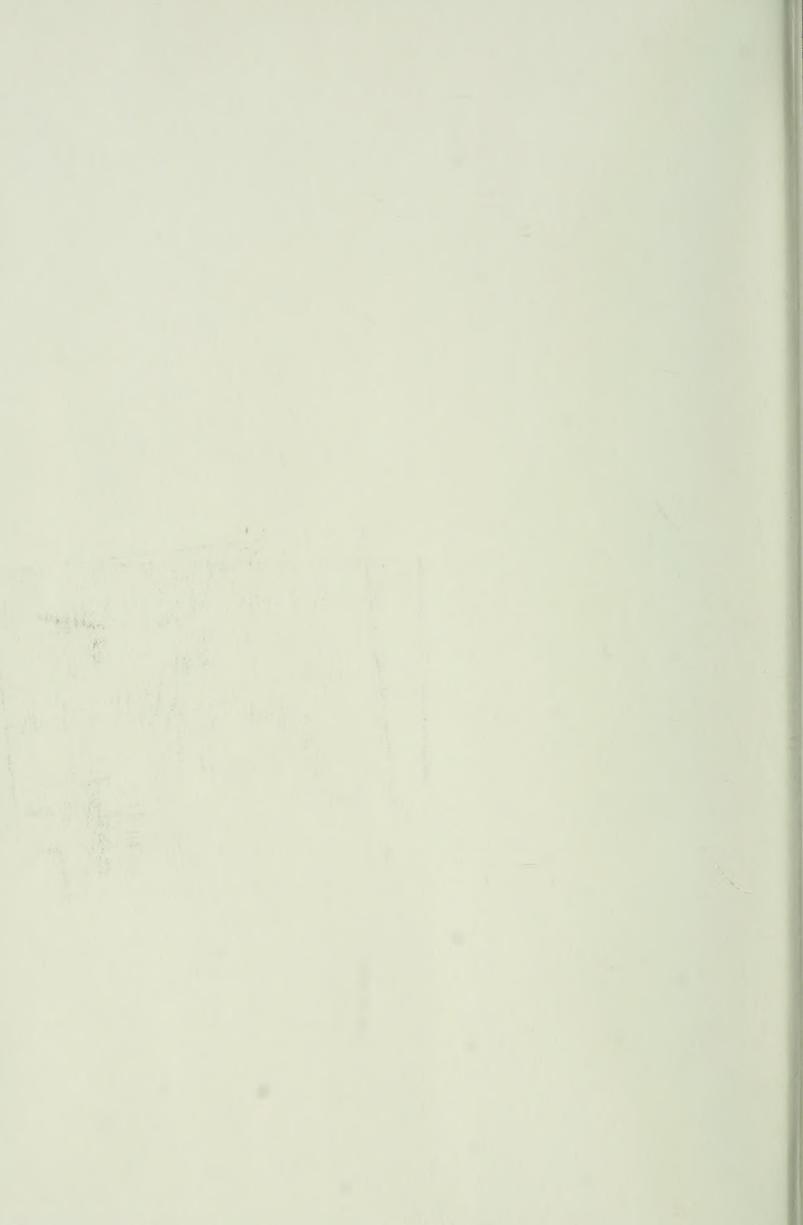

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DK 188

18 18

18

t.4

Istorīia Rossīi v deviatnadtsatom viekie

